

CORMY ECONOMICS OF THE PARTY OF

ucto Puko-

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

ГОДЪ СЕДЬМОЙ МАЙ, 1886.

## СОДЕРЖАНІЕ.

# МАЙ, 1886 г.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CTP.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| І. Царь Алексей Михайловичъ. (Опытъ характеристики). С. О. Илатонова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265          |
| Илиюстрація: Портреть царя Алексвя Михайловича.<br>II. Свадебный бунть. Историческая пов'єсть. (1705 г.). Главы ХХV—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200          |
| XXXI. (Продолженіе). Графа Е. А. Саліаса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 276<br>312 |
| IV. Болгарія и Восточная Румелія послі Берлинскаго конгресса. (Исто-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 329          |
| рическій очеркъ). Главы І и II. II А. Матвъева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| VI. Первый русскій репортеръ. (Историческая справка) А. Н. Мальшин-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360          |
| скаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 387<br>392   |
| VIII. Поморский реформаторъ. И. С. Усова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 401          |
| Иляюстрація: Портреть Гавріила Иларіоновича Скочкова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100          |
| IX. Борщаговка, м'всто казни Кочубея                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 409          |
| X. Любительскіе спектакли во Франціи въ XVIII вѣкѣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 412          |
| XI. Восточный вопросъ въ 1839—1841 годахъ. А. Н. Молчанова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 431          |
| XII. Датскій археологъ. В. Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444          |
| XIII. Критика и библіографія: Архивь адмирала П. В. Чичагова. Выпускъ пер-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| вый. Спо. 1855. <b>К. Н. В.</b> — Адамъ Кисель, воевода кіевскій. 1580—1653 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Историко-біографическій очеркъ съ портретомъ Киселя. И. П. Новицкаго.<br>Кіевъ. 1885. Д. Л. Мордовцева. — Исторія государственныхъ учрежденій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Англін. Рудольфа Гнейста, переводъ съ нѣмецкаго. Москва. 1885. В. З.—Рус-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| ская православная старина въ Замость в. Магистра священника Александра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Вудиловича. Варшава. 1885. М. И. Городецкаго. — Матеріалы по исторін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Воронежской и сосъднихъ губерній. Древніе акты XVI—XVIII ст., собранные и изданные секретаремъ воронежскаго губернскаго статистическаго комитета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Л. В. Вейнбергомъ. Вып. IV. V и VI. Воронежъ. 1886. Н. Л-скаго. — Ма-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| теріалы для исторіи народнаго просв'єщенія въ Россіи. Самоучки. Собралъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| И. С. Ремезовъ. Спб. 1886. Съ четырьмя портретами. В—а. — Календарь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Вятской губерніи на 1886 годь. Вятка. 1886. Н. Д—скаго. — Язвы Петербурга. Опыть историко-статистическаго изслёдованія. Вл. Михневича. Спб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 1886. В. З. — Цвътаевъ, Дм. Исторія сооруженія перваго костела въ Москвъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| М. 1886. И. Ш. — Сборникъ вопросовъ по исторіи. І. Всеобщая исторія. По-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| собіе для учителей и учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ за-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| веденій. Составиль И. Виноградовь. Вязьма. 1886. И. Б. — Альбомъ рисун-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| ковъ русскихъ синодиковъ 1651, 1679 и 1686 гг. Рисовалъ и издалъ И. Голышевъ. Голышевка. (близь Мстеры). 1886. Е. Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 447          |
| XIV. Заграничныя историческія новости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 468          |
| XV. Изъ прошлаго: Къ біографіи томскаго губернатора Хвостова. Сообщено А. Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100          |
| Величковымъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 477          |
| XVI. Смісь: Коммиссія для собиранія народных воридических обычаевь. — Сла-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| вянское Общество.—Археологическое Общество. — Храненіе старинныхъ памят-<br>никовъ въ Смоленскъ.—Памятникъ Ермаку.—Раскопки въ Египтъ.—Некрологи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| П. К. Щебальскаго; А. Л. Дювернуа; П. И. Карашевича; М. Я. фонъ-деръ-Вейде;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Юліана Шмидта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 479          |
| XVII. Замътки и поправки: Къ воспоминаніямъ г. Заиковскаго. В. А. Шумилова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 486          |
| ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) Портреть графа В. А. Сологуба. — 2) Мон темни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | щы.          |
| Воспоминанія Сильвіо Пелико да Салуццо. Переводъ съ итальянскаго. Гл ІХ—ХХХ. (Съ четырьмя рисунками).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | авы          |
| and and the south of the state |              |

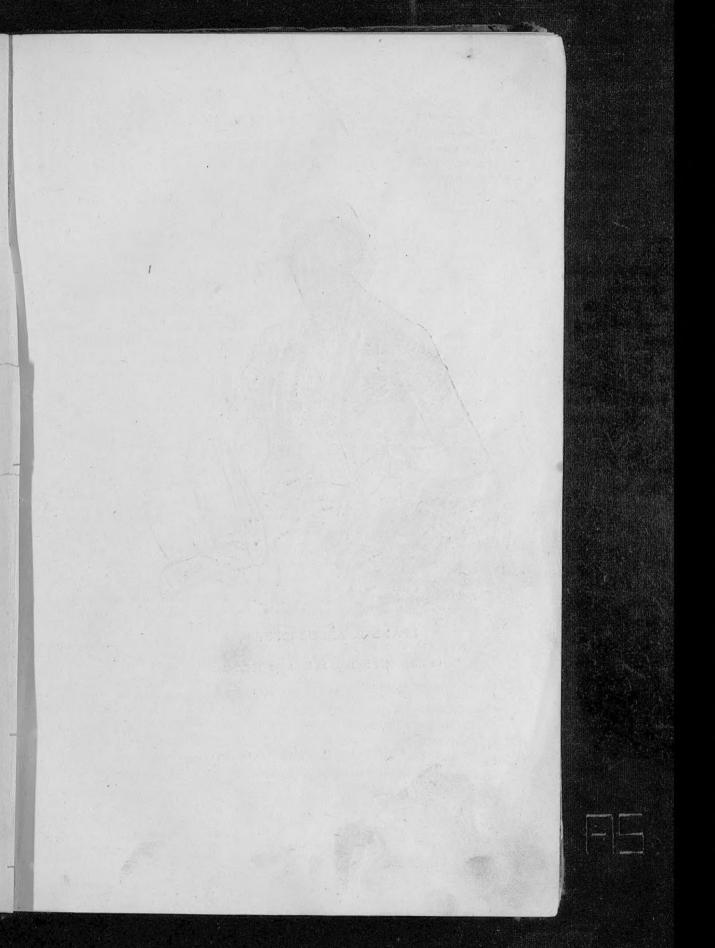



графъ в. а. соллогувъ.

Съ литографіи Мюллера въ Карлеруз, 1843 года.

дозв. цена. спв., 24 апръля 1886 г.





### ЦАРЬ АЛЕКСЪЙ МИХАЙЛОВИЧЪ.

(Опытъ характеристики).



ЛИЧНОСТИ царя Алексъ́я Михайловича писано не разъ. Издано много его писемъ и бумагъ, составлена біографія (Хмыровымъ въ «Древней и Новой Россіи» 1875 года), даны характеристики (С. М. Соловьевымъ въ ХІІ т. «Исторіи Россіи» и И. Е. Забълинымъ въ «Опытахъ изученія русскихъ древностей и исторіи»). Но изображеніе личности допускаетъ большія варьяціи, чъмъ изобра-

женіе факта. За характеристиками Соловьева и Забълина могутъ послѣдовать новыя, основанныя на томъ же матеріалѣ, но дающія иныя точки зрѣнія и новую оцѣнку личности. Болѣе совершенная разработка эпохи дастъ и болѣе вѣрное представленіе о ея дѣятелѣ. Послѣднее слово о царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, конечно, еще не сказано и не скоро будетъ сказано. Поэтому мы думаемъ, что представляемый нами очеркъ написанъ не на устарѣлую тему.

Реформа русской жизни, съ такою быстротой и рѣзкостью проведенная Петромъ Великимъ, надолго заслонила отъ взглядовъ потомства до-Петровскую Русь. То, что было до Петра, для многихъ представлялось лишеннымъ всякаго историческаго интереса, и многимъ казалось 1), что только дѣлами Петра начиналась историческая жизнь въ Россіи. Титаническая личность царя-преобразова-

<sup>1)</sup> Напр., Бѣлинскому, въ его статьѣ по поводу Котошихина (Соч. т. IV). «нетор. въсти.», май, 1886 г., т. ххіу.

теля, съ его безпримърной энергіей, громадными душевными силами и замъчательнымъ разнообразіемъ дъятельности затмевала собой его предшественниковъ—московскихъ государей XVII въка, величавыхъ и спокойныхъ, закрытыхъ отъ глазъ толны строго размъреннымъ чиномъ московской придворной жизни. Для многихъ послъдующихъ поколъній время Петра представлялось эпохой, оторванной отъ всей предыдущей исторіи, а личность Петра — одиноко стоящей въ ряду русскихъ монарховъ XVII въка по стремленіямъ и дъятельности.

Но мало-по-малу возэрвнія мвнялись. Въ лицв С. М. Соловьева русская наука дошла до убъжденія, что до-Петровское время и реформа Петра тъсно связаны между собой, что втечение XVII въка «обозначились явно новыя потребности государства и призваны были тъ же средства для ихъ удовлетворенія, которыя были употреблены въ XVIII въкъ, въ такъ называемую эпоху преобразованія» 1). Изученіе XVII въка получило особенный интересъ именно съ точки зрѣнія подготовленія къ реформѣ. Стало ясно, что самъ преобразователь Петръ воспитался въ понятіяхъ не совстить противоположныхъ его деятельности, что онъ имелъ на своемъ пути предшественниковъ. Пристальный взглядъ изследователя уже въ половинѣ XVII въка найдетъ слъды двухъ теченій въ культурной жизни нашихъ предковъ: сыщетъ новаторовъ, какъ извъстный бояринъ Матвъевъ, и стародумовъ, какъ первые расколоучители; сыщеть такихъ беззавътныхъ поклонниковъ просвъщенія, какъ Ө. М. Ртищевъ, и противниковъ этого самаго просвъщенія, говорящихъ, что въ греческой и латинской грамотъ «еретичество есть». Кіевская и греческая наука, принесенная въ Москву въ XVII въкъ учеными монахами, жизнь людной «нъмецкой» колоніи въ Москвъ, торговля и дипломатическія сношенія съ Западомъ, военныя и иныя заимствованія у иностранцевъ, -- все это очень затрогивало москвичей, широкой струей вносило иноземное вліяніе въ московскую жизнь, настойчиво будило культурный вопросъ и порождало опредъленныхъ сторонниковъ и противниковъ новшествъ. Нельзя никакъ сказать, что передъ эпохою Петра Московское государство было въ состоянии спокойной, самодовольной косности. Цълое поколъніе людей, предшествовавшее Петру, выросло и прожило среди борьбы старыхъ понятій съ новыми въяніями, которыя были еще слабы, но съ каждой минутой кръпли. Вопросъ объ образовании и о заимствованіяхъ съ Запада родился раньше Петра: онъ стоялъ уже опредъленно при его отцъ Алексъъ Михайловичъ.

Безусловно справедливо замѣчаніе С. М. Соловьева, что ходъ преобразованія, при особенностяхъ русской жизни, долженъ былъ зависъть отъ личности государя и начаться его иниціативой. Если

<sup>1)</sup> Сочиненія С. М. Соловьева, І, 84.

пылкая, энергичная личность Петра сдёлала его реформу быстрымъ и ръзкимъ переворотомъ, если впечатлънія его дътства, бурнаго и не вполнъ счастливаго, отразились крайностями въ нъкоторыхъ мёрахъ Петра, то личностью Алексёя Михайловича, быть можеть, сявичеть объяснять многія особенности его эпохи. Поэтому личность царя Алексыя, дающая очень интересный матеріаль иля психологическаго этюда, представляеть для насъ не одинъ психологическій интересъ. Царь Алексей, какъ образованный человъкъ своего времени, стоялъ лицомъ къ лицу со всъми вопросами. трогавшими тоглашнее общество; онъ шелъ навстръчу новшествамъ, вводилъ ихъ въ свою частную жизнь и въ то же время оставался въ высщей степени православнымъ и въ высшей степени московскимъ человъкомъ. И новаторы, и старыхъ воззрѣній люди могли считать его своимъ, но въ сущности царь Алексви не принадлежаль всецёло ни къ тёмъ, ни къ другимъ: онъ стоялъ въ серединъ всъхъ движеній въ московскомъ обществъ, но самъ не двигался ни въ какую сторону. Отчасти, быть можетъ, поэтому въ его царствование культурный вопросъ не нашелъ своего разръшенія, хотя уже чувствовалась близость и необходимость реформы.

Не такова натура была у царя Алексъ́я Михайловича, чтобы, проникнувшись одной какой нибудь идеей, онъ могъ энергично осуществлять эту идею, страстно бороться, преодолъ́вать неудачи, всего себя отдать практической дъятельности, какъ отдаль себя Петръ. Сынъ и отецъ вполнъ противоположны по характеру: въ царъ Алексъ́ъ нътъ той иниціативы, какая отличаетъ характеръ Петра. Стремленіе Петра всякую мысль претворять въ дъло совсъ́мъ чуждо личности Алексъ́я Михайловича, спокойной и созерцательной. Боевая, желъ́зная натура Петра вполнъ́ противоположна мирной и мягкой натуръ́ его отца.

Негдъ было царю Алексъю выработать въ себъ такую кръность духа и воли, какая дана Петру, помимо природы, впечативніями дътства и юности. Царь Алексъй рось тихо въ теремъ московскаго дворца, до интилътняго возроста окруженный многочисленнымъ штатомъ мамъ, а затёмъ, съ пятилётняго возроста, переданный на попеченіе дядьки, изв'єстнаго Бор. Ив. Морозова. Съ пяти л'єть стали его учить грамотъ по букварю, перевели затъмъ на часовникъ, исалтирь и апостольскія діянія, семи літь научили писать, а девяти лътъ стали учить церковному пънію. Этимъ собственно и закончилось образованіе. Съ нимъ рядомъ шли забавы: царевичу покупали игрушки; быль у него, между прочимь, конь «нъмецкаго дъла», были латы, музыкальные инструменты и санки потъшныя, словомъ, всъ обычные предметы дътского развлеченія. Но была и любопытная для того времени новинка-«нъмецкие печатные листы», т. е. гравированныя въ Германіи картинки, которыми Морозовъ пользовался, говорять, какъ подспорьемь при обученіи царевича. Дарили царевичу и книги; изъ нихъ составилась у него библіотека числомъ въ 13 томовъ. На 14-мъ году царевича торжественно объявили народу, а 16-ти лътъ царевичъ осиротълъ (потеряль и отца и мать) и вступиль на московскій престоль, не вилъвъ ничего въ жизни, кромъ семьи и дворца. Понятно, какъ сильно было вліяніе боярина Морозова на молодаго царя: онъ замъниль ему отца. Дальнъйшіе годы жизни Алексъя Михайловича дали ему много впечативній, много опыта. Занятія государственными дълами, необычныя волненія 1648 года, путешествіе въ 1654—1655 годахъ за границы государства, въ сторону, завоеванную у поляковъ, близость къ одному изъ крупнъйшихъ людей въка-Никону, - все это развивающимъ образомъ подъйствовало на личность Алексъ́я Михайловича, образовало въ немъ цъльный и стройный характеръ. Царь возмужаль и изъмальчика, доступнаго всякому вліянію, сталь человъкомъ очень опредъленнымъ, съ оригинальной умственной и нравственной физіономіей.

Современники очень любили царя Алексвя. Самая царужность царя очень говорила въ его пользу. Въ его голубыхъ глазахъ свътилась ръдкая доброта, взглядъ этихъ глазъ никого не пугалъ, но ободрялъ и обнадеживалъ. Лицо государя, полное и румяное, окаймленное русой бородой, было добродушно-привътливо и въ то же время серьёзно и важно, а полная, даже черезчуръ полная фигура его сохраняла всегда чинную и важную осанку. Но царственный видъ Алексвя Михайловича ни въ комъ не будилъ страха: не личная гордость создала эту осанку, а сознаніе важности и святости сана;

этимъ сознаніемъ царь быль полонъ.

Симпатичная наружность отражала такую же симпатичную душу. Современники иностранцы, независимые отъ царя Алексъя люди (Коллинсъ, Рейтенфельсъ, Лизекъ), въ одинъ голосъ говорятъ о паръ Алексъъ Михайловичъ, что это былъ ръдкій монархъ и человъкъ: «такой государь, какого желаютъ имъть всъ христіанскіе народы, но немногіе имъютъ». «Гораздо тихимъ» зоветь царя и русскій эмигранть Котошихинъ. Уже одни согласные отзывы современниковъ заставили бы считать Алексъя Михайловича свътлой личностью; но для нашихъ на него воззрѣній есть матеріалъ болъе прочный — извъстные намъ біографическіе факты и литературныя произведенія царя Алексея. Онъ очень любиль писать и писалъ нисьма, сочинялъ даже вирши, составилъ «Уложеніе сокольничья пути», т. е. подробный наказъ своимъ сокольникамъ; онъ пробоваль писать свои мемуары (о польской войнъ), имъль даже привычку своеручно поправлять текстъ и делать прибавки въ оффиціальныхъ грамотахъ, причемъ не всегда попадалъ въ тонъ приказнаго изложенія. Значительная часть его литературныхъ попытокъ дошла до насъ, и притомъ дошло по большей части то, что писалъ онъ во времена своей молодости, когда былъ свъжъе и откровенные и когда жиль полные. Этоть литературный матеріаль замычательно ясно рисуеть намы личность государя и вполны позволяеть понять, на сколько симпатична и интересна была эта личность. Царь Алексый высказывался очень легко, говориль безы обычной вы ты времена риторики, любиль, что называется, поговорить и пофилософствовать вы своихы произведенняхы.

При чтеніи этихъ произведеній прежде всего зам'єтно, что у Алекс'єя Михайловича живой умъ и чрезвычайно впечатлительная



Царь Алексей Михайловичь.

душа. Его все одинаково занимаетъ: и польская война, и болъзнь придворнаго, и политика, и хозяйство умершаго патріарха Іосифа, и вопросъ о томъ, какъ пъть многольтіе въ церкви, и садоводство, и прелести соколиной охоты, и театральныя представленія, и мелкія ссоры въ любимомъ его монастыръ. Ко всему онъ относится одинаково живо, все дъйствуетъ на него одинаково сильно: онъ плачетъ послъ смерти патріарха и доходить до слезъ отъ буйства простаго монаха: «до слезъ стало; видить Чудотворецъ, что во

мглъ хожу», -- пишетъ онъ монаху по поводу его поведенія. Отъ своей впечатлительности царь Алексви могь легко вснылить, могь браниться по совершенно пустому делу. Но гневь его также скоро уходиль, какъ легко приходиль. Являлось раскаяніе, и, по своей доброть, царь не зналь, какъ мириться съ тымь, кого обидыль. Онъ безъ мёры ласкалъ старика Родіона Стрешнева, послё того какъ въ запальчивости обидълъ его не одними только словами. Тестя своего Милославскаго государь однажды собственноручно «смирилъ» за неумъстное и грубое хвастовство; но какъ ни сильно на этотъ разъ вспыхнулъ «гораздо тихій» царь, его дальнъйшія отношенія къ Милославскому не измѣнились, и ссора прошла безслъдно. Даже въ такой крупной размолвкъ, какая была у царя съ Никономъ, послъ удаленія Никона изъ Москвы въ 1658 году, Алексъй Михайловичь старается установить съ патріархомъ такія отношенія. которыя бы не напоминали о ссорь: онь забываеть свою обилу и засылаеть къ Никону съ лаской «спросить о здоровьё»: ему просто непріятно имъть врага или казаться чьимъ нибудь врагомъ.

Доброта царя съ другой стороны вызывала постоянное благотвореніе: при дворцѣ всегда жили убогіе «старики богомольцы» и «Христа-ради-юродивые»; отъ имени царя раздавалась щедрая милостыня, и по праздникамъ дѣлались обильные «кормы»; Алексѣй Михайловичъ посѣщалъ тюрьмы, подавалъ тамъ милостыню «несчастнымъ» и нерѣдко освобождалъ преступниковъ отъ наказаній. Онъ не могъ равнодушно видѣть страданій другихъ, всегда утѣшалъ и обнадеживалъ печальныхъ и старался разсѣять ихъ горе, чѣмъ только могъ. Въ этомъ отношеніи замѣчательно письмо царя къ князю Одоевскому по поводу смерти его сына, — письмо, полное самыхъ теплыхъ дружескихъ утѣшеній, на какія способенъ только глубоко добрый человѣкъ.

Эта доброта Алексъя Михайловича постоянной и неизмънной чертой добродушія отражалась на лиц'є и на вн'єшнемъ обращеніи царя; она сказывалась и въ ласковой ръчи, и въ свътлой беззлобной шуткъ, которую очень любилъ царь Алексъй. Добродушіе и мягкая снисходительность часто мъшали ему быть послъдовательнымъ и твердымъ въ отношении къ людямъ: онъ могъ иногда казаться безхарактернымъ человъкомъ. Отлично понимая людей, видя вст ихъ недостатки, онъ просто по добротт душевной терпты ихъ около себя, какъ, напримъръ, уже помянутаго нами Милославскаго. много разъ скомпрометированную личность. Добродушіе царя Алексъя помогало ему легко смотръть на ръзкія выходки извъстнаго Ордина-Нащокина, талантливаго дипломата и администратора, но тяжелаго и обидчиваго человъка. Властолюбивый Никонъ пользовался большимъ вліяніемъ на государя, и добродушный Алексъй Михайловичь оказываль этому вліянію только пассивное сопротивленіе. Лишь изръдка, въ мимолетномъ порывъ гитва, царь сердился

на Никона и тогда въ глаза называлъ его «мужикомъ» и «глупымъ человъкомъ». Стать независимо отъ Никона царю долго мъшалъ недостатокъ характера, но что царь Алексъй былъ не безхарактерный человъкъ, это показываетъ судьба того же Никона. Разъ лишивъ его своей симпатіи, Алексъй Михайловичъ уже никогда не поддавался обаянію своего стараго авторитета, хотя много разъ случай создавалъ къ этому поводъ.

Такова была природа царя: живая, впечатлительная и мягкая въ высшей степени. Любовь къ чтенію и размышленію развила свътлыя стороны натуры Алексъя Михайловича и создала изъ него чрезвычайно привлекательную личность. Онъ былъ одинъ изъ самыхъ образованныхъ и развитыхъ людей московскаго общества того времени: слъды его разносторонней начитанности, библейской, церковной и свътской, разбросаны въ его произведеніяхъ. Видно, что онъ вполнъ овладълъ тогдашней литературой и усвоилъ себъ до тонкости книжный языкъ. Въ серьёзныхъ письмахъ и сочиненіяхъ онъ любить пускать въ ходъ цвътистые книжные обороты и, вмъстъ съ тъмъ, онъ непохожъ на тогдашнихъ книжниковъриторовъ, для красоты формы жертвовавшихъ ясностью и даже смысломъ. У царя Алексъя продуманъ каждый его цвътистый афоризмъ, изъ каждой книжной фразы смотрить живая и ясная мысль. У него нъть пустословія: все, что онь прочель, онь продумаль; онь, видимо, привыкъ размышлять, привыкъ высказывать то, что надумаль, и говориль притомь только то, что думаль. Поэтому его ръчь всегда искренна и полна содержаниемъ. Высказывался онь чрезвычайно легко, и потому его умственный обликъ вполнъ ясенъ.

Чтеніе развило въ Алексѣѣ Михайловичѣ очень глубокую и сознательную религіозность. Религіознымъ чувствомъ онъ былъ проникнутъ весь. Онъ много молился, строго держалъ посты и прекрасно зналъ всъ церковные уставы. Его главнымъ духовнымъ интересомъ было спасеніе души. Съ этой точки зрвнія онъ судиль и другихъ. Всякому виновному царь при выговоръ непремънно указываль, что онь своимь проступкомь губить свою душу и служитъ сатанъ. По представленію, общему въ то время, средство ко спасенію души царь видёль въ строгомъ послёдованіи обряду п поэтому очень строго соблюдаль вст обряды. Любопытно прочесть записки дьякона Павла Алеппскаго, который быль въ Россіи въ 1655 году съ натріархомъ Макаріемъ Антіохійскимъ и описаль намъ Алексън Михайловича въ церкви и среди клира. Изъ этихъ записокъ всего лучше видно, какое значение придавалъ царь обрядамъ и какъ заботливо следилъ за точнымъ ихъ исполнениемъ. Но обрядъ и аскетическое воздержаніе, къ которому стремились наши предки, не исчерпывали религіознаго сознанія Алексъя Михайловича. Религія для него была не только обрядомъ, но и высокой нравственной дисциплиной: будучи глубоко религіознымъ, царь думаль вибств съ твиъ, что не грвшить, смотря комедію п лаская нъмцевъ. Въ глазахъ Алексъя Михайловича театральное представление и общение съ иностранцами не были гръхомъ и преступленіемъ противъ религіи, но совершенно позволительнымъ новшествомъ, и пріятнымъ, и полезнымъ. Однако, при этомъ онъ ревниво оберегаль чистоту религіи и, безь сомнінія, быль однимь изъ православнъйшихъ москвичей; дъло только въ томъ, что его умъ и начитанность позволяли ему гораздо шире понимать православіе, чъмъ понимало его большинство его современниковъ. Его религіозное сознаніе шло несомнінно дальше обряда: онъ быль философъморалисть, и его философское міровоззрініе было строго-религіознымъ. Ко всему окружающему онъ относился съ высоты своей религіозной морали, и эта мораль, исходя изъ свётлой, мягкой и доброй души царя, была не сухимъ кодексомъ отвлеченныхъ нравственныхъ правилъ, суровыхъ и безжизненныхъ, а звучала мягкимъ, прочувствованнымъ, любящимъ словомъ, сказывалась полнымъ яснаго житейскаго смысла теплымъ отношениемъ къ людямъ. Склонность къ размышленію и наблюденію, вмёстё съ добродушіемъ и мягкостью природы, выработали въ Алексев Михайловичь замъчательную для того времени тонкость чувства: поэтому и его мораль высказывалась иногда поразительно хорошо, тепло и симпатично, особенно тогда, когда ему приходилось кого нибудь утвшать. Высокій образець этой трогательной морали представляеть упомянутое нами письмо царя къ князю Ник. Ив. Одоевскому о смерти его старшаго сына, князя Михаила. Въ этомъ письмъ ясно виденъ человъкъ чрезвычайно добрый и деликатный, умъющій любить и понимать нравственный міръ другихъ, умінощій и говорить, и думать, и чувствовать очень тонко. Та же тонкость пониманія и способность нравственно оцінить свое положеніе и обязанности сказывается въ царъ Алексъъ и тогда, когда онъ былъ душеприказчикомъ патріарха Іосифа и не рѣшался ничего ни взять. ни купить себъ изъ вещей патріарха. Его очень прельщала серебряная посуда нокойнаго, но онъ «воздержался», и писалъ объ этомъ Никону, что онъ ничего не хочеть покупать. «Не хочу для того, се отъ Бога гръхъ, се отъ людей зазорно: а се какой я буду приказчикъ — самому мив (вещи) имать, а деньги мив платить себъ же». Такая нравственная щекотливость — зам'вчательное явленіе лля того въка.

За то не стёснялся царь Алексёй Михайловичь, если ему случалось кого нибудь не утёшать, а наставлять и бранить. Тогда онъ въ своихъ посланіяхъ имёлъ обычай очень пространно доказывать вину, показывать, противъ чего именно и на сколько сильно погрёшилъ виновный. Рёчь царя въ этихъ случаяхъ была строгой правственной сентенціей, подчасъ довольно рёзкой, но всегда

доказательной. Въ такихъ посланіяхъ особенно ярко сказывается, какъ много и основательно царь размышляль. Въ его умъ были на столько ясны всв его философско-нравственныя возарвнія, что всякій частный случай онъ легко подводиль подъ общія нравственныя понятія и безъ труда оцениваль его съ точки зренія своего міросозерцанія. Трудно, конечно, возстановить это міросозерцаніе. Оно отдёльными мыслями, иногда простыми намеками сквозить во всёхъ его произведеніяхъ. Возьмемъ нёкоторые примёры. Выходя изъ религіозно-правственныхъ основаній, Алексей Михайловичъ имълъ, напримъръ, ясное понятіе о значеніи своей власти въ государствъ, какъ власти, исходящей отъ Бога и назначенной для того, чтобы «разсуждать людей въ правду» и «безпомощнымъ помогать». Въ одномъ изъ писемъ къ Одоевскому царь размышляеть, «какъ жить мнъ государю и вамъ боярамъ», и пишетъ: Богомъ и государю, и боярамъ даровано «люди... разсудити въ правду, всёмъ равно». И роль боярства при государт, такимъ образомъ. царь Алексъй объясняетъ по своему. Вотъ и другой примъръ: во время путешествія Никона за мощами митрополита Филиппа въ Соловки въ 1652 году Никонъ принуждалъ сопровождавшихъ его свътскихъ людей держать себя помонашески. Государь унималь религіозное рвеніе Никона на томъ основаніи, что «никого де (онъ) силою не заставить Богу въровать».

При постоянномъ религіозномъ настроеніи, при постоянной вдумчивости была въ царъ Алексъъ Милайловичъ одна черта, придающая ему еще болье симпатичности и многое въ немъ объясняющая: онъ быль замъчательный эстетикъ. Эстетическое чувство сказывалось въ его страсти къ соколиной охотъ, а позже — къ сельскому хозяйству. Кром'в прямыхъ ощущеній охотника, кром'в обычнаго удовольствія охоты, соколиная потёха удовлетворяла въ Алексъъ Михайловичъ и чувству красоты. Въ своемъ Сокольничьемъ уложеніи онъ очень тонко разсуждаеть о красотъ различныхъ охотничьихъ птицъ, о красотъ птичьяго лета и боя, о внъшнемъ изяществъ сокольниковъ. Ясно, что для него занятіе охотой составляло высокое эстетическое наслаждение. То же чувство красоты заставляло его увлекаться внъшнимъ благолъпіемъ церковнаго служенія и строго следить за нимъ. Внешность всякаго рода торжествъ и церемоній всегда занимала царя именно съ этой точки зрънія. Большой эстетическій вкусь его сказывался въ выбор'є любимыхъ мъстъ: кто знаетъ положение Саввина-Сторожевскаго монастыря въ Звенигородъ, излюбленнаго царемъ Алексъемъ Михайловичемъ, тотъ согласится, что это — одно изъ красивъйшихъ мъстъ всей Московской губернін; кто быль въ селѣ Коломенскомъ, тотъ помнить, конечно, прекрасные виды съ высокаго берега Москвы-ръки въ Коломенскомъ. Мпрная красота этихъ мъсть — обычный типъ великорусскаго пейзажа — такъ соотвътствуетъ характеру «гораздо тихаго» царя.

Соединение глубокой религіозности и аскетизма съ охотничьими наслажденіями и очень св'єтлымъ взглядомъ на жизнь не было противоръчіемъ въ натуръ и философіи Алексъя Михайловича. Въ немъ религія и молитва не исключала удовольствій и потъхъ. Онъ сознательно позволялъ себъ свои охотничьи и комидійныя развлеченія, не считаль ихъ преступными, не каялся послѣ нихъ. У него и на удовольствія быль свой особый взглядь. «И зъло потъха сія полевая утінаеть сердца печальныя», — нишеть онь въ наставленіи сокольникамъ: — «будите охочи, забавляйтеся, утъщайтеся сею доброю потёхою..., да не одолёють вась кручины и печали всякія». Такимъ образомъ въ глазахъ Алексея Михайловича охотничья потъха есть противодъйствіе печали, п этотъ взглядъ на удовольствія не случайно соскользнуль съ его пера: по его мнѣнію, жизнь не есть печаль, п отъ печали нужно лечиться, нужно гнать ее — такъ и Богъ велълъ. Онъ проситъ Одоевскаго не плакать о смерти сына: «Нельзя, что (бъ) не поскорбъть и не прослезиться, и прослезиться надобно, -- да въ мъру, чтобъ Бога наппаче не прогнъвать». Но если жизнь-не тяжелое, мрачное испытаніе, то она и не сплошное наслаждение для царя Алексъя: цъль жизни — спасеніе души, и достигается эта ціль хорошею благочестивою жизнью; а хорошая жизнь, по мненію царя, должна проходить въ строгомъ норядкъ; въ ней все должно имъть свое мъсто и время; царь говоритъ своимъ сокольникамъ: «правды же и суда и милостивыя любве и ратнаго строя николиже позабывайте: дёлу время и потъхъ часъ». Такимъ образомъ страстно любимая царемъ Алексвемъ забава для него, всетаки, только забава и не должна мъшать дълу. Онъ убъжденъ, что во все, что бы ни дълалъ человъкъ, нужно вносить порядокъ, «чинъ». «Хотя и мала вещь, а будеть по чину честна, мёрна, стройна, благочинна, никтоже зазрить, никтоже похулить, всякій похвалить, всякій прославить и удивится, что и малой вещи честь и чинъ и образецъ положенъ по мъръ». Чинъ и благоустройство для Алексъя Михайловича — залогъ успъха во всемъ: «безъ чина же всякая вещь не утвердится и не укръпится; безстройство же теряеть діло и возставляеть безділье», —говорить онь. Поэтому царь Алексъй Михайловичь очень заботился о порядкъ во всякомъ большомъ и маломъ дълъ. Онъ только тогда бывалъ счастливъ, когда на душъ у него было свътло и ясно, и кругомъ все было свътло и спокойно, все на мъстъ, все по чину. Объ этомъ-то внутреннемъ равновъсіи и внъшнемъ порядкъ болъе всего заботился царь Алексъй, мъшая дъло съ потъхой и соединяя строгій аскетизмъ съ чистыми и мирными наслажденіями.

Такова была личность Алексъ́я Михайловича, богаче всего одаренная сердцемъ, бъ́днъ́е—твердой волею. Казалось бы, что его царствованіе должно было быть мирнымъ и тихимъ временемъ для Московскаго государства, а между тъ́мъ теченіе историческо жизни поста-й

вило царю Алекстю много чрезвычайно трудныхъ и жгучихъ задачъ и внутри, и внё государства: вопросы экономической жизни, законодательные и церковные, борьба за Малороссію, безконечно-трудная, все это требовало чрезвычайных усилій правительственной власти и народныхъ силъ. Много критическихъ минутъ пришлось тогла пережить нашимъ предкамъ, и, всетаки, бъдная силами и средствами Русь успъла выйти побъдительницей изъ внъшней борьбы, успъла справляться и съ домашними затрудненіями. Правительство Алекстя Михайловича стояло на должной высотт во всемъ томъ, что ему приходилось дёлать: являлись способные люди, отыскивались средства, неудачи не отнимали энергіи у діятелей; если не удавалось одно средство, — для достиженія цёли искали новыхъ путей. Шла горячая, напряженная д'ятельность, и за встми д'ятелями эпохи, во всъхъ сферахъ государственной жизни видна намъ добродушная и важная личность царя Алексъя. Чувствуется, что ни одно дъло не проходитъ мимо него: онъ знаетъ ходъ войны; онъ руководить работой дипломатіи; онъ въ думу боярскую несеть рядъ вопросовъ и указаній по внутреннимъ діламъ; онъ слідить за церковной реформой; онъ въ дълъ патріарха Никона принимаетъ дъятельное участіе. Онъ вездъ, постоянно съ полнымъ пониманіемъ дъла, постоянно добродушный, искренній и ласковый. Но нигдъ онъ не сдълаетъ ни одного быстраго движенія, ни одного ръзкаго шага впередъ. На всякое дъло онъ откликнется съ полнымъ его пониманіемъ, не устранится отъ разрѣшенія тѣхъ вопросовъ, какіе ему настойчиво ставить жизнь; но отъ него совершенно нельзя ждать той страстной энергіи, какою отмічена діятельность его геніальнаго сына, той смёлой иниціативы, какой отличался Петръ. Тъмъ не менъе крупный умъ царя Алексъя былъ видънъ не только его современникамъ, но и современникамъ эпохи Петра. Не даромъ въ самую пору преобразованій Петра Великаго князь Яковъ Долгоруковъ равняль дёла Алексёя съ дёлами Петра и говориль Петру: «Государь! въ иномъ отецъ твой, въ иномъ ты больше хвалы и благодаренія достоинъ».

С. Платоновъ.





## СВАДЕБНЫЙ БУНТЪ 1).

Историческая повъсть.

(1705 г.).

#### XXV.



РОШЛО нъсколько дней. Благодаря іюльскимъ жарамъ и раскаленной окрестности отъ налящаго солнца, въ городъ было тише обыкновеннаго. Большинство обывателей вылъзало изъ домовъ только въ сумерки. Одна необходимость заставляла людей двигаться среди дня въ городъ, какъ въ кремлъ, такъ и на разныхъ слободахъ. Только въ инородческой слободъ, гдъ проживали хи-

у винцы, бухарцы и всякіе азіаты, бывало движеніе какъ заурядь. Видно, азіатамъ жарища и духота были не почемъ. Они хвастались, что у нихъ на родной сторонъ развъ эдакъ солнце-то печетъ и жаритъ. Птица, сказывали, на лету жареная падаетъ, коли подходящая, такъ прямо въ ротъ клади.

Наступиль праздникь, весело справляемый всегда по всей Руси— Ильинь день. Въ Астрахани, какъ вездъ на Руси, ждали въ этотъ день, что Илья пророкъ прокатится на своихъ коняхъ по небу, загрохочетъ его колесница и полымя изъ-подъ колесъ ея упадетъ съ неба на землю, а за ней и вода небесная польется, чтобы бла-

¹) Продолженіе. См. «Историческій В'встинкъ», т. XXIV, стр. 41.

годатно освъжить заморенныхъ астраханскихъ обывателей. На этотъ разъ солнце поднялось, взошло на небо, пекло и жарило, какъ всякій день, и ни единаго облачка не видълось нигдъ, ни единаго раската грома не слыхать было даже вдали, хоть бы за 100-200 верстъ.

За то легкіе раскаты инаго грома чуть-чуть загрем'єли рано утромъ. Нежданно загуд'єль народь на томъ самомъ людномъ и богатомъ базар'є, къ которому примыкало два каравансерая, хивинскій и персидскій. Скоро гуль разнесся по городу, по вс'ємъ

слобопамъ.

Поддьякъ Копыловъ привелъ утромъ на базаръ чтецовъ приказныхъ, и они на четырехъ разныхъ языкахъ прочли что-то въ народъ. Ровно мъсяцъ прособирался Пожарскій съ своимъ объявленьемъ.

Ближайшіе ряды въ толит слышали въ чемъ дёло, остальные ничего не слыхали. Изъ четырехъ чтеній только одно могло быть нонятно, такъ какъ сдёлано было знакомымъ подьячимъ приказной избы и на своемъ россійскомъ языкт. Остальныя три чтенія невёдомыхъ инородцевъ были— что тебт собачій лай. Они были сдёланы, очевидно, для инородцевъ и иностранцевъ астраханскихъ. Но и изъ русскаго чтенія или оповещенія только ближайшіе коечто намотали себт на усъ, да и то, оказалось, по-своему. Вся же громада, вст стоявшіе вдалект отъ чтецовъ, только переспрашивали у слышавшихъ:

— Что чтутъ? Что за повъщеніе?..

Въ первыхъ рядахъ, увѣдомленные изъ кремля заранѣе и тайно, стояли всѣ тѣ молодцы, что часто посѣщали домъ Носова. Самъ Грохъ ближе всѣхъ подвинулся къ чтецамъ, и тутъ же были кругомъ съ разныхъ сторонъ: Барчуковъ, Лучка, стрѣлецъ Быковъ, Колосъ и многіе другіе согласники.

Поддъякъ Копыловъ и чтецы, сдёлавъ указанное имъ начальствомъ, пошли восвояси, въ кремль. Конечно, ихъ по дорогъ ос-

танавливали и разспрашивали:

— Скажи на милость, о чемъ такое вы чтили?

Но поддыякъ отвъчаль только руганью или кръпкой прибаткой.

— Глухому попъ двухъ объденъ не служитъ, —говорили сами опрашивавшіе и не получившіе отвъта, какъ бы сами себя упрекая въ томъ, что проморгали объявленіе начальства. Что же дълать? Надо было идти спрашивать тъхъ, кто слышаль и кому въдомо оповъщеніе.

Составилось на базар'є нісколько кучекь, и въ этихъ кучкахъ нісколько человікь, извістныхъ за хорошихъ и мирныхъ гражданъ городскихъ, объясняли любопытнымъ, въ чемъ состояло «опу-

бликованіе». А состояло оно въ следующемъ.

Царь убхаль въ Немецію жениться и оставиль своимъ нам'єстникомъ надъ православнымъ государствомъ своего главнаго любимца Данилу Меньшикова и указаль ему, за отсутствіемъ его царскимъ, произвести по всей Россіи передёлъ: раздёлить матушку Русь на четыре части и въ каждой особаго царька или хана посадить. Эти царьки Данилой Меньшиковымъ уже избраны въ Москвѣ и въ соборахъ муромъ помазаны и на власть посажены! А имена ихъ были оповъщены. Перваго звать Архидронъ, втораго Протодронъ, третьяго Мендронъ, а четвертаго просто Дронъ. Всъ они четверо бояре именитые, свейскаго происхожденія, съ усами, но безъ бородъ, носятъ косы на манеръ индъйцевъ или китайцевъ, одъваются же побабъи, въ юбки. Нравомъ они всъ строгіе, а пуще всъхъ злючъ Дронъ, чисто кровопивецъ. Вотъ онъ-то ужъ и началъ править той четвертой частью матушки Россіи, къ которой и Астрахань съ городами приписана.

— О-о-охъ! — стономъ стояло въ рядахъ слушающихь.

Маловърные люди отъ одного разсказчика, отъ одной кучки неребъгали къ другой, опрашивали вновь, отъ кучки Колоса бъжали къ кучкъ Носова, отъ Носова къ третьей, гдъ пояснялъ публикованіе ловкій Партановъ, или всъмъ знаемый и всъми уважаемый стрълецъ Быковъ. И повсюду слышали они то же самое опубликованіе начальства. Точка въ точку говорили одно и то же всъ пояснители.

— Ну, что жъ! Пущай дёлятъ Русскую землю! Эка важность!... Но это было въдь не все... Молнія полыснула въ народъ отъ «пустяковины», отъ перваго распоряжения этихъ четырехъ царьковъ. А по государеву же указу, самими царьками всенародно объявлялось, что семь лёть не дозволяется свадебь играть и русскихъ девокъ замужъ выдавать. А всёхъ россійскихъ девицъ. кромъ боярскихъ, какъ-то: стрълецкихъ, посадскихъ, купеческихъ или какихъ прочихъ, — не иначе выдавать какъ за нѣмцевъ. А въ тъ мъста россійскія, гдъ нъмцевъ недочеть или совсьмъ въ наличности они не имъются, — въ тъ мъста царь указалъ, якобы какой провіанть, доставлять німцевь на подводахь. Первый караванъ такихъ нъмцевъ уже идетъ. На пути въ Астрахань везуть на подводахъ болте сотни всякихъ немцевъ и молодыхъ, и старыхъ, и большихъ, и махонькихъ. Съ ними ъдетъ секретарь, два свейскихъ попа и везутъ свои вънцы свадебные, треугольные, чухонскіе. Какъ обозь въ Астрахань придеть, такъ сейчась всёхъ дъвицъ астраханскихъ, какія найдутся съ четырнадцати и до 35-тилътняго возроста включительно, тъ свейские попы повънчають съ нѣмцами. А секретарь все это на бумагу письменами положить, учиняя симъ свадебную кръпость для врученія кому слъдъ по начальству, во избежание какого обмана. Венчать будуть, вестимо, не въ храмахъ православныхъ, а тутъ на базарной площади, при

чемъ въ этихъ самыхъ треугольныхъ вёнцахъ будуть брачущихся волить вокругь корыта, со свинымъ толокномъ. А бракъ сей, конечно, будеть почитаться свять и ненарушимъ во въки въковъ. А кто булеть перечить изъ родителей, техъ брать и въ яму сажать. Нёмпы, предназначаемые для астраханскихъ дёвицъ, надо подагать по разсчету времени, уже добхали до Царицына. Черезъ неявлю. Богь дасть, будуть они въ Астрахани...

Какъ бы шибко въ этотъ день Илья пророкъ ни прокатился по небу, никогда колесница его не загрохотала бы такъ, какъ рявкнудь, ошалъвь отъ этого оповъщенія, и безь того дикій, а теперь совсемь одичалый народь. Все съ базара разсыпалось по городу и засновало изъ дома въ домъ. Пуще всего шумъли, шарахались и кричали въ тъхъ домахъ, гдъ были дъвицы невъсты. Такіе домы, какъ домъ Сковородихи, стонали, ходуномъ ходили.

— Что жъ тутъ дълать? Мати Божія! Господь Вседержитель!

Что жъ тутъ делать? — было на всёхъ устахъ.

Новые царьки и дёлежъ матушки Россіи на четыре части-это все пъло постороннее, да и мало любопытное... Это что за важность! Пускай себъ править какой Архилронь или просто Пронь. Пожалуй, хуже и не будеть! Всего перепробовали уже, ничъмъ не напугаемь. Прикажуть уши ръзать будуть ръзать и себъ, и своимъ домочадцамъ. Разъ обръзалъ, смотришь, живо и попривыкъ, сдается даже, будто безъ ушей много ловче и повадливе. Таковъ русскій человікъ — добронравный и податливый. Но отдать родимое дътище, дочь, за какого-то номиа, котораго везуть на подводахъ, имъть въ домъ на всю жизнь зятемъ какое-то чудище, вънчать своего ребенка на базаръ, водя вокругъ свинячьяго толокна вмъсто аналоя въ храмъ Божьемъ!

Да что же это такое!?

Стоялъ свътъ, будетъ стоять, а эдакого не было и не будетъ! Право, эдакъ и свътъ-то не устоитъ. Скоро его преставление учи-

Сказывають, что нъмцы эти на видь очень страшны. У малыхъ дътей отъ нихъ родимчикъ дълается, а у старыхъ людей съ напугу ноги отнимаются. Отъ всякаго такого нъмца на пятьдесять версть кругомь запахь стоить, смрадь. Почитай, какъ какой гарью пахнеть, на подобіе какъ отъ паленой свиныи. Каково эдакого-то мужа получить или эдакого зятя! Что же туть дёлать? Развъ руки на себя накладывать? Больше дълать нечего.

Какъ легкій шопотъ среди кричащихъ голосовъ раздавались усовъщеванія нъкоторыхъ умниковъ, обзываемыхъ маловърами.

— Не можеть статься. Мало что вруть!—говорили маловъры робко.

— Да развъ это слухъ? — былъ отвътъ. — Это не слухъ какой, въдь это чтено было, публикованіе о томъ было поддьякомъ. Вонъ онъ недалеко въ кремлъ. Пойли да опроси.

Маловъры не шли, конечно, къ поддъяку, зная, что онъ выгонить всъхъ, пришедшихъ за разъясненіемъ, въ три шеи, а то и въ холодную посадитъ.

Къ вечеру Ильина дня не было дома, въ которомъ бы не знали о новомъ провіантъ, слъдующемъ изъ столицы по пути въ Астра-

хань, также какъ и въ другіе города.

Въ тотъ же вечеръ во многихъ домахъ нѣкоторыя крѣпкія головы додумались, наконецъ, до того, что дѣлать. Было одно только спасеніе: скорѣе разыскать для всякой дочери какого ни на есть жениха, хоть даже изъ неподходящихъ, да только русскаго и православнаго, и поскорѣе повѣнчать! Не будутъ же потомъ разводить и, всетаки, съ нѣмцемъ на базарѣ вокругъ корыта водить. Да объ этомъ ничего и публиковано не было. Сказано—всѣхъ дѣвицъ вѣнчать, и которая ужъ замужемъ, той не тронутъ. Нельзя же отнимать жену отъ мужа. А вѣнчать дѣвицъ до привоза нѣмцевъ запрета нѣтъ, о томъ читано ничего не было.

Если было смущеніе и шумъ во всѣхъ домахъ, гдѣ были дочери невѣсты, то въ нѣкоторыхъ за то сами дѣвицы бѣсились и затѣмъ всю ночь въ безсонницѣ радостной метались на постеляхъ.

Такъ было въ домъ Сковородихи.

Пять дёвицъ-сестрицъ ликовали. Онё давно были увёрены, что тучная и лёнивая родительница заёстъ ихъ вёкъ и не выдастъ никогда ни за кого замужъ. На счетъ Машеньки, недавно просватанной за князя Бодукчеева, Сковородиха тоже уже готова была идти на попятный дворъ. А чего же лучше, важнёе и имените такого жениха?

Теперь же, благодаря неожиданному публикованію на базар'є, пять сестриць кр'єпко над'єялись, что не пройдеть пяти дней, какъ мать отдасть ихъ за кого ни на есть, лишь бы только выдать за русскаго, а не за такихъ зятьевъ, отъ которыхъ палёной свиньей пахнеть.

Даже середи ночи во многихъ домахъ двигались: очевидно, не спалось хозяевамъ.

Много слуховъ и въстей, много и указовъ молодаго царя пережила Астрахань, а такого смятенія не проявлялось еще никогда.

Вся сила послъднято громоваго удара была въ томъ, что невольное исполнение обывателями новаго указа—было не за горами. А съ другой стороны можно было и избъжать его исполнения. Все дъло въ спъхъ, въ ловкости.

— Обернись живо. Не зъвай. И все, слава Богу, будетъ. Нъмцы-то ъдутъ, недалече... Да въдь обвънчаться тоже одинъ часъ нуженъ!

Объяви чтецы на базаръ, что нъмцевъ приплютъ де въ городъ осенью или зимой, обыватели немного погорланили бы, пошвырялись и успокоились до времени. А то бы помаленечку и привыкли къ новости — имъть зятемъ нъмца. А тутъ не то!... Тутъ вдругъ,

сразу ахнула въсть! Подумать даже некогда. А зъвать нельзя. Пройдеть дня три, четыре, и прибудуть женишки царскіе въ гости. И милости просимъ на свадьбу толоконную!...

#### XXVI.

Понятно, что у Сковородихи домъ вверхъ дномъ... Стръ́льчиха от перепуга. Глашенька была одна изъ всъхъ дочерей спокойна, разсуждая, что уже лучше выйдти замужъ за нъмца, чъмъ ни за кого. Она, благодаря увъреніямъ маменьки и Айканки, была убъждена, что ей за астраханца выходить замужъ совсъмъ нельзя. А нъмецъ иное дъло! Тутъ все съ рукъ сойдетъ! Всъ остальныя сестрицы ликовали, что въ виду «такой ужасти» мать ръшится немедленно всъхъ ихъ перевънчать.

— Воздай Господь царю сторицею за эдакій указъ! — молились онъ. Дъйствительно, Сковородиха совъщалась съ Айканкой на счетъ того, какъ имъ быть. Найдти заразъ четырехъ жениховъ было довольно мудрено. Спасибо еще, что князъ Бодукчеевъ беретъ за себя одну. Старая Айканка бралась дъло какъ нибудь уладить, надъясь на то, что у каждой изъ дъвицъ есть хорошее приданое. — Только ты не раздумывай, мать моя, и коли найду я же-

ниховъ, то не пяться назадъ.

— Гдъ пятиться, помилуй Богь.

— А то въдь ты сейчась на попятный, у тебя семь пятницъ

на одной недълъ.

— Нътъ, Айканка, не тъ обстоятельства, гдъ уже теперь. Сдълай милость, умоляла стръльчиха. — Надо скоръе дъло обдълывать. Шутка ли, если мы запоздаемъ, да будетъ у меня столько зятьевъ нъмцевъ. И одинъ-то, сказываютъ, нестериимъ, и съ одного запаха его захвораешь. Каково же мнъ будетъ отъ четырехъ?

Не смотря на свою увъренность, Сковородиха, всетаки, тайно надъялась, что царскій указъ будеть еще, гляди, и отмъненъ. Нъмцы хотя и ъдуть, да, можеть быть, и не пріъдуть. Все это,

гляди, и обойдется, можно будеть женихамь и отказать.

Айканка, разумъется, догадывалась, что лънивая стръльчиха, поручавшая ей немедленно найдти четырехъ жениховъ, можетъ вдругъ насрамить; тогда ее, Айканку, не одинъ, такъ другой, повстръчавъ гдъ нибудь въ переулкъ, и отдуетъ за облыжное сватовство.

Но на счастье д'ввицъ на утро у нихъ явился Партановъ и привелъ съ собой приказнаго писца. Онъ заявилъ, что пришелъ писать «рядную запись». Сковородиха, д'влать нечего, вышла въ большую горницу, гдъ принимала всегда гостей. Съ ней же пришла и Айканка.

Писецъ, человѣкъ лѣтъ уже за пятьдесятъ, маленькій, говорливый и въ дѣлѣ своемъ шустрый, живой, всѣхъ опросилъ и сѣлъ строчить перомъ. Приходилось написать двѣ бумаги. Одна, по названію «рядная запись», была написана для Сковородихи. По этому документу стрѣльчиха обязывалась выдать такого-то числа, мѣсяца и года свою дочь Марью замужъ, съ придачей за ней опредѣленнаго имущества, «рухляди, казны и иждивенія». Въ случаѣ же отказа должна была уплатить крупную неустойку.

За этой бумагой приказный провозился довольно долго, такъ что Партановъ успѣлъ переговорить съ Сковородихой, понравиться ей, влѣзть ей въ душу, но за то перепугать ее окончательно подробнымъ описаніемъ нѣмцевъ. Онъ, по его словамъ, бывалъ на границѣ Нѣмеціи, хотя и недолго, но, всетаки, былъ, и это племя хорошо разглядѣлъ.

— Удивительныя твари, Авдотья Борисовна! — поясняль онъ Сковородихъ, подробно рисуя нъмца такими красками, что самъ чорть около него показался бы ангеломъ Господнимъ.

Партановъ, однако, прибавлялъ отъ себя въ утѣшеніе вдовы, что выдать дочь замужъ за нѣмца вовсе уже не такъ худо. Для него, увѣрялъ онъ, совершенно непонятно, почему такъ переполошился народъ. Что за важность! Вѣстимо, дѣти отъ нихъ пойдутъ во всякой семъѣ православной не настоящія, а всякій-то ребенокъ новорожденный будетъ смахивать малость самую на каракатицу.

— Да что за лихъ! — прибавлялъ Партановъ: — въдь и каракатица — все тварь Божья.

Разумѣется, не смотря на лукавыя увѣренія молодца, что бѣды никакой нѣтъ, стрѣльчиха была теперь перепугана не на животъ, а на смерть. Мысленно она рѣшила въ тотъ же день бѣжать сама по городу розыскивать жениховъ дочерямъ и выдавать ихъ за кого бы то ни было, хоть за инородцевъ некрещенныхъ. Отъ нихъ, по крайности, тоже младенцы родятся, а не каракатицы.

Немудрено, что Сковородиха, боявшаяся всякаго документа, съ удовольствиемъ поставила крестъ подъ «рядной записью» и вздохнула съ облегчениемъ. Хоть одну-то дочь изъ пяти съ плечъ долой!

Другая бумага, которую написаль приказный, была гораздо короче. По этому документу князь Макаръ Ивановичъ Бодукчеевъ обязывался въ мѣсячный срокъ времени жениться на дочери стрѣлецкой вдовы Авдотьи, Борисовой дочери, Сковородиной, именованной во святомъ крещеніи Марьей. Въ случаѣ же отказа съ его стороны, безвѣстнаго отсутствія, или какого инаго злоумышленнаго въ ущербъ стрѣлецкой вдовѣ поступленія, князь Бодукчеевъ обязывался уплатить немедленно «неустойныхъ денегъ» три тысячи рублей. Даже самъ приказный вздохнулъ и за ухомъ почесалъ. За всю жизнь свою онъ эдакого куша не прописывалъ въ документѣ. Шутка ли три тысячи! Оно на сказку смахивало. Или же этотъ

князь Бодукчеевъ съума спятилъ, или же шибко врѣзался въ дѣвицу. Уже не разберешь. На этой бумагѣ Партановъ росписался самъ, объяснивъ, что «по безграмотству въ россійской грамотѣ за князя Макара Иванова сына Бодукчеева руку приложилъ». А бумагу за симъ скрѣпилъ: «приказной избы писарь Чумаковъ».

— Ну, вотъ теперь и слава Богу, — весело ръшилъ Партановъ: — все и готово. Честь имъю поздравить! — обратился онъ къ стръль-

чихѣ.

- Эхъ, родимый, съ чѣмъ поздравлять? невольно вырвалось у вдовы: у меня на рукахъ еще четыре! А обозъ-то, сказываешь ты, верстъ уже за сто. И Сковородиха заплакала. Партановъ изъ жалости предложилъ вдовѣ помочь ей розыскать тотчасъ четырехъ молодцовъ.
- Медлить нельзя, Авдотья Борисовна, сказаль онъ: кто же ихъ знаеть! Нынче на зарѣ какъ будто почудилось мнѣ паленымъ чѣмъ запахло, гарью, то ись, а отъ нихъ случается и далече пахнетъ. Коли вѣтеръ съ ихъ стороны, такъ, можетъ быть, до города и донесло. Я тебѣ ради вашего вдовьяго сиротства помогу и живо все обдѣлаю.
- Вотъ, вотъ, заохала стръльчиха: родимый, помоги. За что же дъвкамъ пропадать!
- Да, въстимо... Да и вамъ, опять, что хорошаго въ домъ каракатицъ разводить!...

— Ради Создателя!... — уже выла вдова: — помоги...

- Ужъ будьте спокойны. Объщался, такъ слово сдержу. Завтра у насъ четверка жениховъ будетъ. Только вотъ что, Авдотья Борисовна. Ты ужъ меня прости и не гнъвайся, а есть у меня маленькая загвоздочка въ этомъ дълъ, предложу я тебъ маленькій уговорецъ.
- Денегъ, что ли, за хлопоты? Изволь, сколько положишь, расходилась Сковородима.
  - Н'ту, какія деньги. На что онт мит, я денегь не люблю.

- Вотъ какъ!

— Да, такъ. Отъ денегъ, матушка, всякая бъда, всякій лихъ приходитъ. А мой уговорецъ тотъ: коли хочешь ты, чтобы я тебъ жениховъ искалъ для дочерей, то покажи ихъ мнъ.

— То ись какъ же это?..

— Да, такъ, покажи. Выведи всъхъ, да и покажи.

— Нешто это можно, самъ ты знаешь. Нехорошо. Кабы ты намъ сродственникъ, а то совсъмъ чужой человъкъ. Какъ же я

срамиться-то буду?

— Да въдъ времена-то другія, Авдотья Борисовна. Бъда висить надъ головой, гдъ же туть справлять разные обычаи и разсуждать, что приличествуеть, что нътъ. А какъ же я буду сватать ихъ, въ глаза ни одной не видавши? Нешто это возможно?

Сковородиха помолчала и отозвалась, наконецъ:

- Воля твоя. А какъ же это, негодно! Ты лучше ужотка пойди, погуляй вотъ по нашей слободѣ, а я ихъ всѣхъ выпущу тоже на дворѣ. Ты ихъ всѣхъ и поглядишь.
- Нѣтъ, сударушка, эдакъ нельзя, отрѣзалъ Лучка: на это согласія моего не даю. Что толку, что я ихъ увижу на улицѣ всѣхъ иять рядкомъ, да пройду мимо. А ты ихъ мнѣ сейчасъ выведи, всѣхъ по одной, всякую по имени назови, а я уже ее тутъ поразсирошу. Знамо дѣло, не о важномъ о чемъ, а такъ шуточками. Вотъ, когда я съ ними спознакомлюсь, то я тебѣ буду сейчасъ первостатейнымъ сватомъ и въ день, либо много въ два дня четырехъ лихихъ жениховъ выищу.

Сковородиха молчала.

— Ну, какъ знаешь. Прощенья просимъ...

И Партановъ взялся за шанку.

— Стой, стой, — заволновалась Сковородиха: — мы же не татары: въ чадрахъ да въ покрывалахъ дѣвицъ не водимъ. На улицѣ ихъ все равно всякій въ рожу видѣть можетъ. Отпусти вотъ приказную строку. Я тебѣ всѣхъ дочерей, такъ и быть, покажу.

— Ну, вотъ умница, Авдотья Борисовна. Какъ толково разсудила! Ты, крючекъ судейскій, уходи,— обратился Партановъ къ

приказному.

По требованію Лучки, Сковородиха вызвала всёхъ пять дочерей одну за другой, начиная со старшей. Лучка ласково обошелся со всякой, невольно дивясь, какъ онъ были всё на разное лицо и на разный ладъ.

Болте другихъ въ началт ему понравилась горбатая Пашенька своимъ милымъ личикомъ, ласковыми глазами и кроткой улыбочкой.

— Не будь этихъ глазокъ, никто бы не взялъ ее за себя, а съ ними жениха найдти можно, —подумалъ Лучка.

Пуще всёхъ удивился молодецъ Глашенькъ, за которую онъ съ дуру, не спросясь броду, сватался надняхъ отъ князя.

— Ну, дъвка! — подумаль онъ: — экій лъшій! Акула какъ есть. Для этой нужно бы пару мужей. Одного мало.

Когда подъ конецъ появилась въ горницѣ пятая дочь стрѣльчихи, Дашенька, Партановъ мысленно ахнулъ и пересталъ шутитъ и на словахъ, и мысленно. Его даже будто кольнуло что-то. Почудилось ему, что онъ видалъ Дашеньку, почудилось, что не только видалъ, а увидавши разъ, какъ-то съ годъ тому назадъ, онъ потомъ ее во снѣ видѣлъ. И чѣмъ болѣе Лучка вспоминалъ, тѣмъ болѣе смущался. Мало того, что видѣлъ онъ ее въ соборѣ, а послѣ того и во снѣ, онъ вспомнилъ теперь, что даже собирался было справиться, кто такая его прелестница. Но тогда на него запой нашелъ! Пилъ онъ недѣлю, просидѣлъ другую недѣлю въ холодной, все изъ головы и выскочило. А вдругъ оказывается, что ви-

дънная пиъ прелестница и въ соборъ, и во снъ — младшая дочь

той же Сковородихи.

Пристально впился глазами Лучка въ красавицу Дашеньку и самъ не зналъ, что сказать ей. На умѣ и на сердцѣ у него все какъ-то запрыгало и перепуталось. Больно хороша! Шутки шутить не хочется, глупость какую сморозить не охота, а то, что просится на языкъ, на языкѣ не ладится, никакъ не выговоришь. Засопѣлъ Лучка усиленно и вздохнулъ.

— Красавица ты, — вымолвиль онъ виновато.

И хоть въ этомъ словъ не было ничего, да, должно быть, было что нибудь особенное въ голосъ красиваго молодца, или въ его взглядъ, но смълая и бойкая дъвушка вспыхнула вся и заалъла, какъ маковъ цвътъ.

— Видалъ я тебя гдъ-то? — проговорилъ Лучка.

— Въ соборъ, -- отозвалась Дашенька.

— Вотъ, вотъ, — воскликнулъ Лучка: — такъ ты тоже помнишь?

— Помню, — отозвалась Дашенька, потупившись.

— Помнишь, — проговориль Лучка, какъ будто говоря про себя: — такъ вотъ какое дѣло. Стало, и ты меня запримѣтила. Дѣло не спроста.

Партановъ помолчалъ нъсколько мгновеній.

Всѣ трое — Сковородиха, Дашенька и молодецъ, стояли среди горницы. Лучка лицомъ, а женщины спиной къ окошку, выходившему во дворъ стрѣльчихи. И вдругъ Лучка замахалъ руками и заоралъ благимъ матомъ:

— Свъты мои, хозяйка, бъда, горишь! Гляди-ка, горить на

дворъ-то!

Сковородиха задохнулась и чуть не грянулась отъ перепуга объ поль. Лучка поддержаль тучную хозяйку и, поддерживая, потянуль къ дверямъ.

— Бъти скоръе, распорядись! Долго ли весь дворъ спалить! Ахъ Господи! Господи! Горитъ! Скоръе воды! Горитъ! Кричи людей!...

И, не то поддерживая, не то подталкивая, Лучка въ одно мгновеніе высунуль хозяйку въ двери, и Сковородиха, помолод'євшая отъ опасности, рысью пустилась по корридору, крича:

— Горимъ! Горимъ!

Дашенька бросилась было бъжать за матерью, но Лучка въ мгновеніе ока захлопнуль передъ ней дверь. Началь онъ было отстранять дъвушку отъ этой двери, да какъ-то нечаянно обхватиль, обняль, да и разцъловаль.

— Шибко горить, страшнѣющій пожарь, да не во дворѣ, красавица моя, а туть у меня на сердцѣ. Пущай ихъ тушать пустое

мъсто. А ты говори скоръе: пойдешь ты за меня?

Дашенька хотя и была прытка, а отъ всего, съ быстротой молніи совершившагося, онъмъла.

— Скоръе говори, моя радость... Ты одна мнъ на всю Астрахань полюбилась... И давно, давно...

Лучка снова обняль дівушку и снова ціловаль. — Полно. Полно... шентала Дашенька, потерявшись.

— Коли запомнила, что въ соборъ видъла, такъ, стало, приглянулся я тебъ. Говори скоръе. Пойдешь, что ли?

— Боюсь, —проговорила, наконецъ, Дашенька, со слезами на глазахъ.

— Чего?

— Боюсь. Ты буянъ, на тебя запой находить.

— Какъ ты знаешь?

— Знаю. Я про тебя много чего знаю! Опрашивала, разузнавала.

— Вотъ какъ! -- удивился Лучка.

- Ты мнѣ долго въ мысляхъ любъ былъ. А потомъ я о тебѣ побожилась не думать, потому что, что ни неделя, ты чего нибудь да начудесишь. А воть уже какъ ты недавно отколотиль начальство на улицъ, да попалъ въ яму, я поревъла, да и плюнула на
- Не ври, не судьба тебъ плевать на меня. Вишь, какъ потрафилось. Не даромъ свидълись, да и времена лихія. Что же лучше за нёмца или за какого на спёхъ съисканнаго жениха выходить? А запой я клятву дамъ бросить, буянить во въкъ не буду. Дамъ тебъ въ руки кнутъ, а то дубину. Какъ я за вино, такъ ты меня по макушкъ али по спинъ. Скажи скоръе, пойдешь за меня?

Въ корридоръ уже шумъла вся семья Сковородихи, и Дашенька усивла милому и суженому отвётить только губами на щекв, а Лучка, не дожидаясь вдовы, выскочиль въ другія двери.

#### XXVII.

Проволновавшись весь день и всю ночь, Лучка ръшился... признать Дашеньку своей суженой. На утро онъ быль снова у стрёльчихи.

— Гдъ же ты пожаръ видълъ?—встрътила его вся семья.

— Что тамъ пожаръ? Богъ съ нимъ! Не загорълось, ну, и слава Богу. Нешто можно эдакъ? Эхъ вы, бабы, бабы! Развѣ можно тужить, что пожара нътъ? Ну, и слава Богу, что нътъ.

Озадаченная Сковородиха вытаращила глаза. Дъйствительно, какъ же это попрекать пария, что не горитъ ничто. Слава тебъ,

Господи, что не горитъ.

— А ты вотъ что, Авдотья Борисовна,—началъ Партановъ:—слышала ты, живучи на своей слободъ стрълецкой, что быль такой въ городъ Астрахани атаманъ княжескаго киргизскаго рода Дондукъ-Такій?

Сковородиха задумалась и затрясла головой, но Айканка старалась вспомнить.

— Аманать Дондукъ-Такій!-повториль Лучка.

- Былъ, былъ! Помню хорошо!—воскликнула Айканка:—лихой такой, изъ себя пригожій. Еще мальчуганомъ былъ привезенъ и и озорникъ былъ отчаянный. Онъ меня разъ около хивинскаго каравансерая,—дѣло въ дождикъ было,—мокрой хворостиною отстегалъ.
  - Что ты!-проговорилъ Партановъ, улыбаясь.
- Ей Богу, какъ теперь помню. Я шла на именины, а онъ, подлець, въточку отъ тополя въ мокрой лужъ намочилъ да хлысть меня. Всю выпачкалъ. Не больно, да грязно уже очень. Вернулась я домой на себя непохожа. Теперь помню... Онъ это былъ... аманатъ-Такіевъ.

— Ну, вотъ, вотъ, должно, онъ и былъ, — рѣшила стрѣльчиха: —

они, аманаты, всѣ головорѣзы.

— Ну, такъ вотъ что, Авдотья Борисовна,—заговорилъ Лучка:—коли этотъ самый аманатъ киргизскій, да окажется вдругъ—пріъхаль въ Астрахань и находится уже въ истинномъ христіанствъ, съ званьемъ князя,—отдашь ты за него дочь Дашеньку? Вотъ эту бълянку...

Всъ изумленно молчали и переводили глаза съ молодца на Да-

шеньку, а съ нея онять на Партанова.

— Что же молчишь?

— Какъ же это при дъвицъ-дочери, да отвътъ давать?—заговорила Сковородиха.

- Эхъ, родная моя, сказываль я тебъ еще вчера, времена теперь не тъ, спъшныя времена. Въдь покуда мы болтаемъ, нъмцы верстъ десять, пятнадцать проъхали, еще ближе къ городу ъдутъ.
  - Охъ, —вздохнула Сковородиха... Охъ, правда...

— Ну, такъ отвъчай.

— Отчего же не отдать? Даже очень бы отдала.

— Этотъ князьбудетъ почище Бодукчеева, — выговорилъ Лучка. — Только одна бъда, не знаю, какъ ты посмотришь на это дъло. Вънчаться-то онъ будетъ подъ другимъ именемъ, а уже княжество свое и именование справитъ послъ вънца.

— Ну, ужъ это я не разсужу,—отозвалась стрѣльчиха.—Даже и понять тутъ нельзя ничего.

— Ну, ладно. Это я тебѣ послѣ растолкую. Такъ ты свое согласіе даешь? А этому князю Дондукъ-Такію я сейчасъ дошлю гонца. Онъ тутъ подъ Астраханью недалече. Такъ вотъ, стало, у тебя уже двѣ дочери—невѣсты.

— Ну, и слава Богу. А еще-то трехъ, голубчикъ...

— Трехъ-то молодцевъ легче будетъ найдти.

Партановъ оживился чрезвычайно и только теперь зам'ьтилъ,

что Дашенька стоить, перемънившись въ лицъ, тревожно и во всъ глаза смотрить на него.

— Какъ же это? — думалось ей: — вчера вотъ глазъ на глазъ въ этой же горницъ онъ цъловалъ ее и одно говорилъ, а теперь уже другое... какого-то князя выискалъ. — Дашенька была не честолюбива и предпочла бы простаго вольнаго человъка, принисаннаго къ городу, каковъ былъ для нея Лучка, чъмъ какого нибудъ киргизскаго князя, который, можетъ быть, немного лучше нъмца. Нъмцы, сказываютъ, желты очень, а киргизы страсть какъ черны. Ужъ не знаешь, что хуже.

Партановъ поглядёль на дёвушку и вдругь заговориль:

- Этотъ самый бывшій князь киргизскій, что застряль въ городѣ аманатомъ, невыкупленный родичами, —крестился и потомъ бывалъ часто въ соборѣ. Видалъ тамъ дѣвицу одну, плѣнился ею шибко, да не зналъ, гдѣ она живетъ. И только вотъ недавно узналъ, кто такая его красавица. Узналъ къ тому же, что и онъ ей понравился. Поняли вы, аль нѣтъ?—Но никто ничего не понялъ, кромѣ Дашеньки, которая опять зарумянилась отъ счастья.
- Ну, а покуда прощенья просимъ. Побъту въ городъ разузнавать, гдъ вамъ трехъ молодцевъ выискать. И Партановъ совершенно счастливый отъ страннаго оборота въ его судьбъ, весело отправился съ розыскомъ: гдъ есть подходящіе для трехъ дъвицъ Сковородихи молодцы зятья.

Но покуда Лучка свой розыскъ творилъ, въ домѣ Сковородихи дѣло его рукъ чуть-чуть не раздѣлалось. У стрѣлецкой вдовы сидѣлъ въ гостяхъ давнишній ея знакомый, родственникъ покойнаго соборнаго дьякона Митрофана, покинувшій духовное званіе и пристроившійся на службу въ отдѣленіе городскаго солянаго правленія. Нечихаренко, Апполонъ Спиридоновичъ по имени п отчеству, былъ человѣкъ лѣтъ тридцати, высокій, блѣдный, тощій и худой. Все у него было длинно—и ноги, и руки, и лицо, и носъ. Точно будто при рожденіи взяла его мамка за голову и за ноги да и вытянула, а потомъ валькомъ выкатала... У Апполона Нечихаренко было даже въ мѣстѣ его служенія прозвище, которое, спасибо, не всему еще городу было извѣстно. Начальство и товарищи звали его: «глиста».

Нечихаренко быль человъкъ степенный, трезвый, разумный и могъ разсудить всякія дъла, какія бы то ни было—и гражданскія, и государскія, и торговыя. Притомъ онъ быль человъкъ любезный и услужливый, готовый одолжить всякаго.

Узнавъ, что въ городъ стоитъ дымъ коромысломъ отъ перевраннаго публикованія, сдъланнаго на базаръ, Нечихаренко вспомнилъ про свою добрую знакомую стръльчиху, у которой пять дъвицъ невъстъ, и явился успокоить ее. Онъ бывалъ нечасто, но

THE RESERVE TO SERVE TO SERVE

сидъть подолгу и, самъ того не зная, имъть въ качествъ родственника дъякона Митрофана большое вліяніе на Сковородиху.

Разумѣется, теперь первымъ словомъ ошалѣвшей отъ сумятицы и отъ всякаго передвиженія стрѣльчихи было: Обозъ! Нѣмцы! Женихи!

- Слышаль? Знаешь?—встрътила она Нечихаренко.
- Полно, Авдотья Борисовна. Стыдно-ста. И у васъ то же самое,—сталъ смѣнться Нечихаренко.—Я вотъ за этимъ собственно и пришелъ. Всталъ по утру, да говорю себѣ: дай, я пойду къ моей препочтеннѣйшей Авдотъѣ Борисовнѣ. Небось, и у ней въ домѣ колебаніе. Дай, пойду успокою. Но вотъ и пришелъ.
  - Какъ по-твоему? Нешто все-одно колебание?
- Самыя, матушки, завирацкія враки. Никакого такого указа не было, нътъ и не будеть.
  - Да ужъ везутъ, везутъ на подводахъ...
  - Никого не везутъ. Все враки.

И Нечихаренко убъдительно и красноръчиво, очень разумно, втеченіе получаса времени, совершенно успокоиль Сковородиху. Другъ и пріятель доказаль вдовъ, что не только слухъ про нъмцевъ вранье голое и пущенъ какимъ нибудь затъйникомъ, ради противныхъ властямъ цълей, но даже растолковалъ стръльчихъ, что и про самую породу нъмцевъ все враки.

— Нъмцы такіе же люди, какъ и мы,—объясниль онъ ей.—Есть изъ нихъ и лядащіе, а есть и красавцы писанные—красивъе много татаръ или индъйцевъ.

Нечихаренко подробно описать, какъ онъ жиль пътода въ городъ Ригъ среди настоящихъ нъмцевъ и нъмокъ и какіе тамъ есть красавцы и молодцы. Конечно, среди этой бесъды и разъясненій Нечихаренкъ пришлось раза три побожиться и поклясться, дабы заставить стръльчиху повърить. Но, тъмъ не менъе, когда онъ собрался уходить, Сковородиха была совершенно спокойна и даже немножко озлобилась и на Партанова, и на Айканку, какъ они смъли напужать ее зря и тъмъ лишить сна, пищи и покоя души.

Нечихаренко ушелъ, объщаясь на другой день зайдти вновь и принести на счетъ дурацкаго слуха отвътъ самого воеводы Ржевскаго.

— Ну, и слава Богу, слава Богу, —проводила его Сковородиха. Оставшись одна, стрёльчиха задумалась и заохала опять: —Ахъ Создатель! И какъ это я, баба умная, эдакому глупству повърила? И везуть-то на подводахъ! И паленой-то свиньей пахнетъ! И вокругъ-то корыта съ толокномъ вънчать! Ахъ ты, Господи! Какая слъпота на умнаго человъка найдти можетъ. А все этотъ пролазъ, этотъ поганецъ... Парташкинъ этотъ. Ну, погоди же, зубоскалъ...

И прежде всѣхъ стрѣльчиха взялась за свою Айканку...

Но не одна стрълецкая вдова попалась на удочку...

Въ то же время въ домѣ ватажника Ананьева происходило то же самое, только шуму было меньше; бѣгать и охать было некому. Климъ Егоровичъ бѣгать не могъ, но тревожно ходилъ изъ горницы въ горницу, а то выходилъ и въ огородъ. Варюша сидѣла у себя, вздыхала и кручинилась, когда отецъ заходилъ къ ней. Но едва онъ выйдеть, дѣвушка усмѣхалась, трясла головой, а то и просто смѣялась. Она знала еще заранѣе, кто нѣмцевъ привезетъ на словахъ въ Астрахань въ качествѣ царскихъ жениховъ.

Къ ней еще съ вечера забъжалъ на минуту Лучка, разсказалъ про свой финтъ, прибавивъ, что надумалъ его ради ея и друга Барчукова. Нуженъ этотъ финтъ, чтобы смутить народъ, а смута нужна для другаго важнъющаго дъла. Но только въ данномъ случаъ Лучка выбралъ такой финтъ, чтобы можно было однимъ камушкомъ двухъ воробъевъ зашибитъ—и дъло государское справить, и Барчукова женить на Варюшъ. Какъ все это произойдетъ, какимъ образомъ отецъ согласится на ея бракъ съ Барчуковымъ, перестанетъ мечтать о своемъ Затылъ Ивановичъ, Варюша, конечно, не знала и догадаться не могла.

— Ужъ будь спокойна, все наладится. Я за все отвъчаю, —ска-

залъ Лучка такимъ голосомъ, что Варюща повърила ему.

Въ полдень Ильина дня явился на дворъ дома Барчуковъ и спросилъ хозяина. Климъ Егоровичъ, увидавши молодца, сразу озлился, и сразу языкъ, пришибленный хворостью, прилипъ къ гортани.

— Прости меня, Климъ Егоровичъ, — заговорилъ Барчуковъ. —

Хочешь, я въ ноги поклонюсь?

— Не прощу. Ты мнѣ бѣльмомъ на глазу,—заговорилъ Ананьевъ.—Отъ тебя у меня дочь бѣгала топиться, отъ тебя расшибло меня всего. Гляди, гдѣ что. Глаза, ротъ—не съищешь съ разу. Все отъ тебя, дьяволово сѣмя. Проклятъ тотъ день, въ который я тебя въ домъ свой впустилъ. Уходи прочь отсюда.

Барчуковъ сталъ на колъни, но Ананьевъ махнулъ рукой и

отвернулся.

— Прости, Климъ Егоровичъ. Времена, вишь, какія... Россію всю подѣлили и порвали на части. Дронъ правитъ... Самъ посуди, что и съ тобой можетъ приключиться. Вѣдь нѣмцевъ, слышь, везутъ. Отдавай дочь скорѣе замужъ. За что ее губишь?

— И отдамъ, разбойникъ ты эдакій, да только не за тебя. Отдамъ, какъ сказывалъ, за князя Макара Ивановича. Настою я на своемъ. Не дамъ дъвкъ ортачиться, озорничать. А убъжитъ опять

топиться, пущай утопится. Туда ей и дорога!

— Послушай, Климъ Егоровичъ, въ бъду ты попадешь. Князь твой не женится на Варюшъ, върно тебъ я сказываю. Не можетъ Затылъ Ивановичъ, или Макаръ, что ли, по-твоему, Ивановичъ, же-

ниться на Варюшъ. Соберешь ты дочь подъ вънецъ, а тутъ, послъ оглашения въ церкви, какъ разъ какая помъха выйдетъ. Макара Ивановича попъ вънчать не будетъ, а нъмцевъ въ ту пору подвезутъ. И шабашъ, пропала твоя Варюша.

— Что ты мнъ, дьяволъ, турусы на колесахъ разводишь?—вос-

кликнулъ Ананьевъ.

— Не турусы, Климъ Егоровичъ, вотъ тебъ Богъ свять.

— Молчи. Не родился еще тотъ человѣкъ, который мнѣ будетъ зубы заговаривать. Помѣха! Попъ не будетъ вѣнчать! Заплачу я, отвалю денегъ чистоганомъ какому ни есть попу, онъ мнѣ осетра съ бѣлугой обвѣнчаетъ. Пошелъ со двора, говорю. Чтобы не видали тебя, подлеца, глаза мои. Уходи.

— Ладно. Помни только, Климъ Егоровичъ, когда все свалится на тебя, придавитъ тебя бъда бъдовая, посылай на дворъ къ по-

садскому Носову за мной. Я тамъ живу. Мигомъ прибъту.

— Провались ты сквозь землю!—внѣ себя выговориль Ананьевъ, наступая на парня.—Уходи, не то велю дубьемъ гнать.

Барчуковъ, улыбаясь, двинулся со двора, но, оглянувшись разъ на домъ, увидалъ въ окнѣ Варюшу. Мгновенно они переглянулись издали и объяснились не то глазами, не то знаками. Ничего посторонній не примѣтилъ бы, да и не было ничего, со стороны судя. А между тѣмъ Барчуковъ понялъ и узналъ лишній разъ, что Варюша весела и довольна, шибко надѣется на счастливый исходъ всѣхъ обстоятельствъ, попрежнему, конечно, думаетъ о немъ и ни на кого не промѣняетъ. Да и много чего успѣла наговорить Варюша, стоя у окошка и только одинъ разъ взглянувъ на него черезъ весь дворъ и только чуть-чуть двинувъ руками.

Должно быть, у влюбленныхъ языкъ свой, чудной, особаго рода. Одинъ пальцемъ двинетъ, а другой въ этомъ цѣлую рѣчь найдетъ, услышитъ и пойметъ. А рѣчь эта понятнѣе, вѣрнѣе и пуще за сердце хватаетъ, глубже въ душу западаетъ, чѣмъ иная обыден-

ная ръчь, хотя и красно языкомъ выраженная.

Барчуковъ ушелъ со двора Ананьева совершенно довольный и веселый, какъ если бы ватажникъ простилъ его или если бы онъ просидѣлъ цѣлую ночь съ возлюбленной.

Между тъмъ Ананьевъ взволновался еще болъе. Онъ въриль въ публикованіе, о которомъ ему донесли. Онъ былъ изъ числа тъхъ астраханцевъ, которые наиболъе легко поддавались всякимъ слухамъ. За послъднее время ватажникъ былъ немало напуганъ слухомъ о продажъ учуговъ калмыкамъ. Это повело бы къ его полнъйшему раззоренію.

Извъстіе о нъмцахъ было совершенно невъроятно и неправдоподобно. Но развъ эдакій указъ невозможенъ послъ предъидущаго слуха о насильственномъ отобраніи торговаго дъла изъ рукъ собственниковъ? Ужъ если можно у всякаго ватажника отнять его учуги, переходящіе изъ рода въ родъ, какъ имущество, то, конечно, еще того легче и даже удобопсполнимъ взять дъвку и новънчать ее съ нъмцемъ. Ананьевъ тъмъ болъе върилъ скорому прибытію подводъ съ нъмцами, что видълъ въ этомъ простую прихоть царскую, какъ бритье бородъ. Онъ зналъ отлично, что все остальное вздоръ. Ничъмъ нъмцы не хуже русскихъ. Видалъ и онъ самъ въ Астрахани за свою жизнь человъкъ пять нъмцевъ. Былъ одинъ просто красавецъ. Наконецъ, Ананьевъ зналъ, что въ новомъ городъ Санктъ-Петербургъ много у царя выписано изъ заморскихъ земель нъмцевъ, за которыхъ онъ выдаетъ замужъ разныхъ дъвицъ изъ боярскихъ родовъ, да и самъ, какъ сказываютъ, не прочь повънчаться съ нъмкой.

Разумъется, Климу Егоровичу, всетаки, не хотълось имъть зятемъ нъмца, хоть бы и красавца. Да еще вдобавокъ какой попадется случайно изъ этого обоза! Тутъ выбирать не будутъ, а какой по жребію выпадетъ! Совсъмъ дрянное дъло.

#### XXVIII.

Въ это время въ Астрахани былъ человъкъ, который волновался больше всъхъ, посадскій Кисельниковъ. Его раздразнила, взбъсила и изъ себя выводила «дурья дурь» астраханцевъ. Цълыхъ два дня ходилъ и ъздилъ онъ изъ дома въ домъ, перебывалъ почти у всъхъ своихъ знакомыхъ. Всюду находилъ онъ волненіе, перепугъ и сборы выдавать дочерей, свояченицъ и родственницъ поскоръе замужъ за кого бы то ни было. И повсюду Кисельниковъ горячо и красноръчиво разглагольствовалъ, убъждалъ не глупить, усовъщевая за разумъ взяться и толково разъясняя дурь.

Умный и дъятельный Кисельниковъ добровольно взялъ на себя роль, которая принадлежала бы по праву воеводъ или Пожарскому. И слово его вскоръ подъйствовало. Около полудня перваго дня многіе отцы и матери швырялись, какъ полупомъщанные, и собирали дочерей замужъ чуть не на слъдующее утро за мало-мальски подходящаго молодца. Къ вечеру они успокоились, благодаря убъжденіямъ Кисельникова, и бросили свои хлопоты. За то повсюду на другой день всъ поминали имя Кисельникова и говорили:

— Спасибо, умный человъкъ вступился, надоумилъ, вранье базарное растолковалъ. А то бы и въ самомъ дълъ съ дуру куръ насмъщили бы только.

Однако, когда Кисельникова спрашивали на счетъ его собственнаго образа дъйствій относительно дочери, то посадскій отдълывался двусмысленными отвътами.

— Да ты свою дочку-то не спѣтишь выдавать? — говориль одинъ.

- За свою дочь не опасаешься?— спрашиваль другой.
- Ты какъ на счетъ свой дочушки? заручался третій.

Но Кисельниковъ на эти вопросы не отвъчалъ прямо и хитро отдълывался объяснениемъ, что нъмцевъ никакихъ не везутъ, стало быть, и бояться нечего. Онъ не могъ отвъчать прямо, что не выдастъ дочь ни за кого.

Наканунѣ того дня, когда съ базара разбѣжалось по городу перевранное оповѣщеніе поддьяка Копылова, въ домъ Кисельникова явилась полковничиха Пожарская, чтобы окончить дѣло о сватовствѣ своего родственника, офицера Палаузова. Полковничиха объявила, что ихъ племянника неожиданно указомъ изъ столицы велѣно тотчасъ же перемѣстить на хорошую должность въ Царицынъ и что черезъ нѣсколько дней онъ долженъ уже быть въ пути. Такъ какъ черезъ годъ пли два Палаузовъ надѣялся снова имѣть должность въ Астрахани, но, конечно, высшую, то полковничиха и пріѣхала прямо спросить Кисельниковыхъ согласны ли они отдать свою дочь замужъ за офицера.

Разум'вется, въ дом'в посадскихъ радость была неописанная. Бракъ офицера съ купеческой дочерью былъ случай р'єдкій. Кисельниковы тотчасъ согласились на все, даже на то, чтобы в'єнчать молодыхъ немедленно. И вотъ теперь этотъ случай, хотя явился на счастіе Кисельникова, приключился какъ на гр'єхъ въ минуту смуты въ город'є.

Выходило такъ, что Кисельниковъ, громко кричавшій и бранившійся по поводу желанія многихъ скорѣе вѣнчать своихъ дѣвицъ, самъ собирался сдѣлать то же самое, хотя совершенно независимо отъ обоза съ нѣмцами.

И, чтобы не смущать обывателей, онъ ни слова не говориль о своихъ приготовленіяхъ къ свадьбѣ дочери. Если бы знали, что у него свадебные сборы, то, конечно, никто бы не повѣрилъ ему и его рѣчамъ.

Въ то же время были и другія лица, немало хлонотавшія и немало сбивавшія съ толку успокоенныхъ Кисельниковымъ людей. Яковъ Носовъ выдавалъ замужъ свою родственницу и сибшилъ найдти ей мужа, объщая хорошее приданое. Носовъ не говорилъ прямо, что боится слуха, а объяснялъ двусмысленно.

Кто ихъ знаетъ въ столицѣ! Не разъ много такихъ диковинныхъ бывало указовъ. Теперь, можетъ, никакихъ нъмцевъ и не везутъ! Глядишь, черезъ полгода что либо эдакое и прикажутъ. Все лучше загодя.

Однако, на третій день по утру, поддьякъ Копыловъ снова явился на базаръ и прочелъ увѣщаніе жителямъ прекратить «колебаніе умовъ и пустопорожніе пересуды праздныхъ языковъ», грозя въ противномъ случаѣ, что власти «примутъ подлежащія къ истребленію сей противности мѣры».

Виновникомъ этого новаго объявленія на базарной площади быль опять Георгій Дашковъ. Онъ въ первый же день нелѣпыхъ толковъ отправился къ воеводѣ и настоялъ на томъ, что нужно немедленно успокоить народъ. Онъ заставилъ лѣниваго Ржевскаго при себѣ же составить увѣщательное къ жителямъ посланіе. Послѣдствіемъ этихъ настояній Дашкова и явилось новое оповѣщеніе или опроверженіе Копылова на базарѣ.

Но совътъ разумнаго Дашкова, принятый во внимание воеводой, оказался очень неразумнымъ шагомъ.

Такова была Астрахань и ея обыватели!!

Въ день, когда Копыловъ объявиль будущія начальственныя строгости по отношенію къ успоконвшимся уже обывателямъ, эти снова встревожились, пбо все поняли и растолковали по-своему. На этотъ разъ ни Партановъ, ни Носовъ, ни Быковъ, никто на базарѣ не присутствовалъ. Ни одинъ изъ нихъ умышленно не перевралъ чтенія поддьяка. Всѣ астраханцы съумѣли сами понять все навыворотъ. Молва народная разнесла съ базара по городу новую вѣсть, что никто не имѣетъ права безъ разрѣшенія воеводскаго правленія выдать дочь замужъ за кого бы то ни было. Астраханцы на этотъ разъ уже не смутились, а обозлились, и каждый подумалъ или сказалъ:

— Ну, это шалишь, брать, воевода. Это твой указъ, а не цар-

Смущеніе жителей прошло вскор'є и перешло въ толки о прав'є воеводы Тимонея Ивановича вм'єшиваться въ брачныя статьи... Даже и въ такомъ шаломъ дом'є, какъ семья стр'єльчихи, все было тихо. Казалось, вс'є съ разу перестали в'єрить въ то, что вс'єхъ недавно лишало разума отъ перепуга.

Но вдругъ раздалась въсть, которая была какъ ударъ грома. Всъмъ знаемый и всъми уважаемый Кисельниковъ тайно отъ всъхъ собираетъ дочь замужъ и выдаетъ ее за офицера Палаузова. Все уже готово, и черезъ день будетъ вънчанье въ соборъ. Смятеніе отъ этого извъстія превзошло всякій ураганъ въ степи или смерчъ на моръ... Разумъется, никогда никакое новое публикованіе Копылова не произвело бы того же содома въ городъ.

— Стало быть, обозъ съ нъмцами идетъ!..

Человъкъ двадцать знакомыхъ и прінтелей Кисельникова и Пожарскаго бросились къ нимъ за въстями. Оказалось дёло сущей правдой. И напрасно Кисельниковъ и его жена, напрасно самъ женихъ и его родственники Пожарскіе, и у себя и въ домъ невъсты, старались изъ всъхъ силъ объяснить встревоженнымъ людямъ, что свадьба эта не имъетъ ничего общаго со слухомъ объ обозъ...

- Такъ зачёмъ же вы въ такомъ благомъ дёлё таились!..
- Зачёмъ такъ спёшите съ вёнчаньемъ!

— Нътъ, ужъ простите, дозвольте върить глазамъ, а не ушамъ!

— Нътъ, голубчики, не на такихъ олуховъ напали.

Вотъ что отвъчали усовъщенные Кисельниковымъ, еще наканунъ, знакомые. И по всъмъ домамъ тотчасъ же снова принялись всъ за сборы свадебные, причемъ ругали и разносили на части плута безсовъстнаго, разбойника, душегуба, предателя Кисельникова.

И снова въ нѣсколько часовъ полгорода было на ногахъ, повсюду зашевелились, повсюду только и слышалось, что о вѣнчаніи, приданомъ и женихахъ.

— Нътъ! Каковъ Іуда Искаріотъ — Кисельниковъ! — прицъвали

повсюду.

Вмѣстѣ съ этимъ стало вдругъ извѣстно въ городѣ, что какойто пріѣзжій изъ Казани купецъ, остановившійся въ домѣ Гроха, обогналъ по дорогѣ большущій обозъ и говоритъ, что видѣлъ собственными глазами везомыхъ нѣмцевъ. Черезъ дня три они непремѣнно должны быть уже въ Астрахани. Многіе изъ обывателей узнали одновременно, что въ кремлѣ уже заготовляютъ помѣщеніе для ожидаемаго на подводахъ провіанта. Приказные увѣряли, что будто то — для муки, но обыватели, хитро ухмыляясь, отвѣчали:

— Хороша мука! это та мука, которая паленой свининой пахнеть, которая въ наши зятья да шурины попасть норовить. Ладно!.. У насъ въ городъ чрезъ два дня не только дъвокъ, ни одной вдовы

не найдешь!..

Слухъ о свадьбѣ въ домѣ Кисельникова, достигнувъ до успокоившагося ватажника Клима Егоровича, перепугалъ его не менѣе другихъ. На этотъ разъ Ананьевъ рѣшился болѣе не ждать, а отправиться за свѣдѣніями къ самому воеводѣ.

Ржевскій принялъ ватажника радушно и сталъ ему объяснять, что Астрахань такая стала «скотина-врадиха», что ее слёдовало бы испепедить или, по меньшей мёрё, всёхъ обывателей передрать

розгами.

— Что ни день, — говорить Ржевскій: — то языкомъ нагадять, какую нибудь пакость выдумають. Просто бѣда здѣсь. Если эдакъ пойдеть, я буду проситься на воеводство въ другой городь. Ужъ очень хлопотно. За это время что заботь и хлопоть было. Писали мы всякіе увѣщательные листы и грамоты, переводили мы ихъ на разные языки земные, читали на базарахъ. Просто соснуть некогда было. Эдакъ нельзя! Это не воеводство, это мытарство.

Бесёда не совсёмъ клеилась между ватажникомъ и воеводой. Ананьевъ главнымъ образомъ пришелъ просить воеводу разъяснить ему насущные вопросы: везутъ нёмцевъ или не везутъ? и былъ ли Дроновъ указъ отъ государя насчетъ браковъ съ нёмцами втеченіе семи лётъ? или никакого указа и никакихъ нёмцевъ ни-

когда не было и не будетъ послано?

— Все это-одно злоумышленіе!-горячился Ржевскій, И снова воевода, не отвъчая прямо на вопросъ, горько жаловался на свои хлопоты и на вралей астраханцевъ. Не видя конца этому объясненію, глупый ватажникъ вдругъ сообразилъ и додумался до хитрости.

— Вотъ что, Тимовей Ивановичъ, сдёлай милость, давай съ тобой объ закладъ биться. Ты говоришь — нёмцевъ не везутъ и указа такого не было, а я говорю — везуть. Давай съ тобой объ заклалъ

биться на полъ-тыщи рублей.

Ржевскій роть разинуль и ничего не понималь.

— Какъ то-ись, какой закладъ?

Ананьевъ объяснилъ толковъе и яснъе.

-- Побъемся объ закладъ, -- прибавилъ онъ. -- Коли нёмцевъ никакихъ не привезутъ, я тебъ отдамъ полъ-тыщи рублевъ. Коли привезуть, ты мет плати поль-тыщи.

— Что ты, Богъ съ тобой! Да съ какихъ же это я безумныхъ

глазъ, — объявилъ воевода: — такими деньгами буду шутить?

— Да какъ же, помилуй, Тимовей Ивановичъ. У меня дочь, уже отчаянно заговориль Ананьевъ: — я къ тебъ за совътомъ пришель, отъ тебя по чести, по пріятельству, по долгу христіанскому, узнать навърно, пропадать моей дочери, или нътъ? Узнать пришель, выдавать ли мнт ее за кого, не дожидаючись вашихъ питерскихъ нъмцевъ? А ты мнъ въ отвъть, что это все однъ враки.

Ну, такъ что жъ? — вопросилъ Ржевскій.
Ну, вотъ я, чтобы увѣровать и покой себѣ пріобрѣсти, и надумалъ объ закладъ биться. Что мнъ деньги? Я заплачу, коли проиграю. За то я спокой получу. А ты вотъ усовъщевать-то всёхъ усов'єщеваль, вранями всёхъ прозываль, а какъ пошло те-

перь дёло на закладъ, такъ не хочешь.

— Да съ какого же я лъшаго, —закричалъ вдругъ воевода: —буду объ закладъ биться въ такихъ дёлахъ, которыя отъ меня не зависять. Ну, а завтра случись-придеть такой указъ, вънчать всъхъ дъвокъ здъшнихъ съ персидами и хивинцами? Что я воевода, такъ я нешто по-твоему долженъ знать, что тамъ въ столицъ Меньшиковъ или какой другой придумаетъ? Ты, Климъ Егоровичъ, въ своемъ ли умъ, или тебъ разумъ вмъстъ съ рожей кондрашка расшибъ?

— Зачёмъ... Помилуй Богъ. Что ты!..

— Такъ ты махонькій, коли эдакое баловство предлагаешь?

— Не махонькій, — растерялся какъ-то ватажникъ. — Я не махонькій... А только самъ ты носуди, Тимоеей Ивановичъ... Какъ же это? — Ананьевъ развелъ руками и совсемъ все мысли свои растерялъ.

— Какъ не махонькій? — кричаль Ржевскій будто обидясь. — Я съ тобой буду въ пятьсотъ рублей поручительствовать за другаго? А, ну, какъ въ самомъ дълъ указъ-то на пути? Ну, какъ нъмцы-то въ Питеръ уже снаряжаются? Что тогда? Скажи-ка, а? Мнъ тогда деньги тебъ платить?

— Да я вотъ про то и сказываю, — воскликнулъ Ананьевъ: — я и сказываю! Стало биться, ты и не можешь... Ручаться не можешь!

— За какого лешаго? — заораль воевода, побагровевь не отъ гнъва, а отъ усилія.

— Да вёдь ты говоришь... робёлъ ватажникъ. — Ничего я не говорю, ты пришель говорить.

— Стало, вотъ правда и выходитъ! Стало, въ городъ не врутъ! Нъмцы уже, можетъ быть, ъдутъ, — жалостливо заговорилъ Ананьевъ.

- Да я-то, отчаянный ты человъкъ, я-то почемъ знаю? Пятьсотъ рублевъ, закладъ! Ей-Богу, махонькій! - уже хрипълъ Ржевскій. — Поручись я за такіе указы государя, которыхъ у меня нътъ, которые еще на пути или же въ столицъ пишутся. Въдь ты очумълъ, Климъ Егоровичъ. Да, можетъ быть, завтра мнъ самому прикажутъ на козъ жениться, а тебя за киргиза замужъ выдать?!...
- Ну, вотъ мет больше ничего и не надо, съ азартомъ вдругъ проговорилъ Ананьевъ. — Стало, ты биться боншься, стало, это правда. Ну, вотъ я мою дёвку завтра и обвёнчаю, хоть съ кёмъ ни попало, — съ батракомъ изъ моей ватаги; все же онъ православный...

— И вѣнчай, —разсердился Ржевскій: —самъ хоть ризу вздѣнь...

- Зачёмъ меё ризу вздёвать? Священникъ обвёнчаеть! А то вы, люди властные, краснобайствовать и нашего брата усовъщевать умъете... Вотъ на базаръ усовъщевание читали! А пришелъ я къ тебъ по христіанству спросить, ты другое заговорилъ.

Какое другое?А что нъмцы ъдуть сюда на подводахъ...

— Враки, я этого не говорилъ.

— Да объ закладъ ты не быеться?

— О Господи!—простональ уже Ржевскій.—Да пойми ты, баранья твоя голова, нешто я могу отвёчать за указы, которые еще на пути? Ну, да что съ тобой толковать. Прощай!...

- А не надо мътать вънчать. Не надо сбивать людей съ толку, — обидчиво заговорилъ Ананьевъ. — Мало развъ насъ собралось! Давно бы успули безъ спуха дувокъ выдать, а твои же люди насъ всъхъ усовъщевали. Нътъ, ужъ завтра я и самъ да и пріятелямъ закажу: скорте до гртха — въ храмъ Божій! — И Ананьевъ взялся за шапку.
  - Сдёлай милость, никто васъ не держить. Вёнчайтесь.

— Ну, счастливо оставаться. Прости, воевода...

— Перевънчайтесь хоть всъ — и холостые, и женатые! — уже въ догонку, злобно крикнулъ Ржевскій.

## XXIX.

Ананьевъ вернулся домой, тотчасъ отнялъ отъ работы человъкъ десять батраковъ, которые чинили рыболовныя принадлежности, и разослалъ ихъ по разнымъ знакомымъ и пріятелямъ объявить, что на утро онъ выдаетъ дочь замужъ.

Слухъ въренъ, върнъе де смерти, самъ воевода Ржевскій под-

твердилъ ему, ватажнику!

Затёмъ Ананьевъ пошелъ къ дочери и разсказалъ ей про свое посъщение воеводы. Варюша, видимо, повърила всему и испугалась.

— Да, ужъ если воевода не хочеть объ закладъ биться, то,

стало, върно, -- сказала она.

— Что же теперь дѣлать?—спросилъ Ананьевъ:—за князя Бодукчеева ты не хочешь, упрямишься, а другаго нешто сыщемъ въ одинъ день? А спѣшить надо. Всѣ заспѣшатъ. Вѣнчать надо послѣзавтра, въ пятницу, вѣдь суббота—день не вѣнчальный, до воскресенья далеко. Какъ бы не опоздать. Въ воскресенье нѣмцы, поди, уже въ городѣ будутъ.

И, къ удивленью Ананьева, дочь объявила, что обстоятельства такъ перемънились, что она готова выходить за князя Бодукчеева.

— Ужъ лучше онъ, — сказала Варюша: — чъмъ желтый да вонючій нъмецъ. Только дълай поскоръе. Послъзавтра утромъ и вънчаться. Мнъ сказывали, всъ послъзавтра утромъ вънчаются. Настасья у многихъ была. Почитай, во всъхъ домахъ всъ сборы къ пятницъ. Партановъ былъ, сказывалъ, что у Сковородиной стръльчихи всъ пять дочерей вънчаются. Только поскоръе, батюшка.

Ананьевъ, радостный и счастливый, возблагодарилъ судьбу за то, что она послала нёмцевъ, безъ которыхъ его Варюша никогда бы не согласилась идти за его князя. Не смотря на свою хворость, Ананьевъ быстро задвигался и началъ хлопотатъ. Прежде всего онъ послалъ за любимцемъ князя, Лучкой. Онъ могъ бы и самъ отправиться къ Макару Ивановичу, но хотълъ соблюсти приличіе.

Вызванный Дучка запоздаль сильно и явился только въ су-

мерки: Ананьевъ уже начиналъ волноваться.

— Что же ты пропадаль? — воскликнуль онь: — время не терпить. Я тебя ждаль, чтобы ты, какъ по обычаю слёдуеть, шель къ своему князю заявить, что Варюша согласна, и что мы можемъ тотчасъ и свадьбу сыграть. Такой спъхъ, авось, будетъ ему необиденъ. Онъ же понимаетъ, отъ какихъ дъловъ и причинъ мы спъшить должны.

Партановъ ничего не отвъчалъ, какъ-то задумчиво взглянулъ и переминался на мъстъ.

— Что съ тобой? — спросилъ Ананьевъ.

— Ничего, — отвъчалъ Лучка.

- Такъ бъти скоръе. Въдь скоро ночь на дворъ.
- Побъжать-то, я побъгу, Климъ Егоровичъ, только...
- Yro?
- Да такъ. Дъло-то не ладно.
- Что не ладно? испугался Ананьевъ.
- Нехорошо. Не долженъ бы я тебъ этого говорить, потому онъ мий хозяинъ, князь, то-ись. А только что изъ любви къ тебъ и Варвар'в Климовн'в. Я долженъ васъ предупредить. Ты д'ввицу свою погубишь,
  - Какъ погубищь?
  - Да время-то уже позднее, а послъзавтра надо вънчать.
  - Ну, я то же сказываю.
  - Ну, а коли князю нельзя будеть вънчаться?
  - Почему нельзя? Варюша не упрямится.
- Знаю, немало я усовъщеваль, пора ей и согласиться, отвъчаль Партановъ: — не въ томъ сила, а князь-то нашъ плутуетъ.
  - Какъ плутуетъ? Что ты съума спятилъ?
- Одно время, Климъ Егоровичъ, самъ думалъ, что спятилъ, ей-Богу! Въдь князь-то за двухъ сватается.
  - Какъ за двухъ?
- Да такъ. Вотъ на твоей девице собирается жениться, и въ другомъ мъстъ не только собирается, а и «рядную запись» написаль съ отступнымъ.
- Что ты! Да ты врешь! Ты морочишь! Что ты! Да не можетъ быть такого! — залепеталъ Ананьевъ и невольно опустился на стулъ. Даже ноги у него подкосились.
- Върно тебъ говорю, Климъ Егоровичъ. Но больше я тебъ ничего не скажу. Только берегись. Пріъдете вы вотъ когда въ церковь, если только князь соберется, то не вышло бы какого замъщательства и препятствія отъ родптелевь той невъсты, у которыхъ «рядная» въ рукахъ. Въ другое время оно ничего, вернулись бы домой. Срамъ только одинъ. А теперь время другое. Онъто жениться на второй, можеть, отдумаеть и вовсе не женится. А время-то ты упустищь, а нъмцевъ-то подвезутъ.
- Да что же это такое? Совствы меня уморить, что ли, собрались? — проговорилъ Ананьевъ едва слышно. — Да ты все врешь, не повёрю я.
- Ну, какъ знаешь. А я по чистой совъсти за твою ласковость тебя упредить! — сказалъ Партановъ обидчиво.
- Врешь, не повърю! заоралъ Ананьевъ и поднялся, чтобы отправляться къ князю: — какіе ужъ туть обычан справлять, туть ужъ не обычаевъ! Сейчасъ къ нему. Врешь ты все, не повърю.
- Такъ-то лучше, Климъ Егоровичъ. Спокойнъе будетъ. Поъзжай. Можетъ быть, это такъ мнъ все померещилось. Только скажу тебъ, что похоже все на обманъ...

Ананьевъ собрадся къ князю Бодукчееву, а Партановъ бросился въ Стрълецкую слободу.

— Ну, надо ковать желёзо съ двухъ сторонъ, въ два молота!—

смъясь, повторяль онъ.

Въ домъ Сковородихи было шумно. Всъ двигались, шумъли и собирались, точно будто вся семья должна была пуститься въ путь. Всъ иять дъвицъ были веселы, веселъе и счастливъе, чъмъ когда либо. Онъ мысленно благословляли судьбу и молились за здоровье царя Петра Алексъевича, за то, что онъ надумалъ пугнуть астраханцевъ и ихъ мать обозомъ съ нъмцами.

Женихи уже были прінсканы для всёхъ ловкимъ молодцомъ Партановымъ. Одинъ былъ найденъ самой вдовой. Женихи уже побывали въ домъ стръльчихи, кромъ двухъ, которыхъ Сковородиха тщетно ждала. Одинъ не ъхалъ Богъ въсть почему, а другой еще не пріъзжалъ въ Астрахань, но долженъ былъ явиться къ

вечеру.

Первый, князь Бодукчеевь, по словамъ Партанова, все собирается и смущается, но пріёдеть непремённо. А князь Дондукъ-Такіевъ, за котораго онъ просваталь красавицу Дашеньку, если и опоздаеть, то по утру передъ тёмъ, что ѣхать въ церковь, будетъ непремённо на лицо. Партановъ клялся Сковородихъ, что за Такіева отвъчаетъ головой. Что понравится онъ всёмъ, нътъ и сомнѣнія—молодецъ, красавецъ и умница!

Сковородиха уснокоилась тёмъ болёе, что сама Дашенька говорила теперь, что она этого князя Такіева, бывшаго аманата, знаетъ, видала, что онъ ей нравится, и что она за него пойдетъ съ превеликимъ удовольствіемъ. Дашенька, разумъется, уже те-

перь знала, кто этотъ князь Дондукъ-Такіевъ.

Въ ту минуту, когда Ананьевъ прівхаль къ князю Затылу Ивановичу, ръшившись не соблюдать приличій при свадебныхъ сборахъ, Лучка явился какъ помъшанный въ домъ Сковородихи.

— Авдотья Борисовна,—закричаль онъ, появившись какъ изъподъ земли: — бъда, срамота, надувательство, разбой!

Стръльчиха перепугалась на смерть.

— Давай мит сейчасъ Айканку, посылай сейчасъ въ кремль, проси сюда кого ни на есть изъ приказныхъ.

И не сразу, съ трудомъ разъяснилъ Партановъ стрѣльчихѣ, что князь Бодукчеевъ уже посватался и собирается жениться на дочери Ананьева. Сковородиха была поражена какъ громомъ.

— Что туть делать! — проговорила она наконець.

— Дѣло простое, Авдотья Борисовна. Сейчасъ же мы снарядимъ къ нему Айканку и еще кого ни на есть изъ твоихъ родственниковъ или пріятелей объявить князю, что ты этого надувательства не потерпишь и требуешь отступнаго по рядной записи всего три тысячи. И тотчась же было рѣшено дѣйствовать. На счастіе Лучки въ домѣ появился одинъ изъ жениховъ, Аполлонъ Нечихаренко, ва котораго уже была просватана хорошенькая и кроткая Пашенька. Она уже давно нравилась Нечихаренко, не смотря на то, что была горбатая. Степенный Аполлонъ Спиридоновичъ давно уже разглядѣлъ и оцѣнилъ прелестную душу въ изуродованномъ случайно тѣлѣ второй дочери Сковородихи.

Тотчасъ же чиновникъ, хотя и солянаго правленія, а вмѣстѣ съ нимъ и старая Айканка, въ качествѣ довѣреннаго лица Сковородихи, отправились на домъ къ князю Макару Ивановичу Бодукчееву, а Лучка послалъ въ кремль за приказнымъ, чтобы узнать, какъ дѣйствовать.

Чепуха, которая произошла въ домѣ новокрещеннаго татарина, такъ и осталась навсегда не вполнѣ выясненною. Четыре человѣка: Ананьевъ, Затылъ Ивановичъ, Нечихаренко и Айканка, перепутались совсѣмъ, приняли другъ друга за полоумныхъ и переругались на смерть. Князь Бодукчеевъ изъ кожи лѣзъ отъ клеветы, на него пущенной. Айканка чуть не кусалась за оскорбленіе ея благодѣтельницы, стрѣлецкой вдовы. Ананьевъ былъ глубоко обиженъ дѣйствіями князя Бодукчеева и его облыжнымъ сватовствомъ. Нечихаренко, какъ человѣкъ степенный и порядочный, былъ тоже всей душой возмущенъ поступкомъ Затыла Ивановича и грозился судной избой.

- Не даромъ ты князь изъ перекрестей татарскихъ! говорилъ онъ.
- Не смъй меня върой корить, соляная крыса! отзывался князь.
  - За эдакое въ яму сажать надо! вопила Айканка.
- Грёхъ, князь. Грёхъ. Обманулся я въ тебё! жалобился Ананьевъ.

Путаница произошла полная. Ругань была такая, что всё сосёди собрались, опасаясь кровопролитія. Окончилось все тёмь, что Нечихаренко явился обратно въ домъ Сковородихи и заявилъ ей, что онъ, въ качестве будущаго зятя ея, беретъ все дёло на себя и сейчасъ же отправится въ воеводское правленіе и обратится съ просьбой къ самому Копылову. Нечихаренко разъяснилъ вдове, что дёло это безъ вниманія оставлять нельзя! Пускай князь Бодукчеевъ женится или платитъ отступное. Рёшить же дёло надо тотчасъ, чтобы непременно можно было венчать дочь или съ Затыломъ Ивановичемъ, или съ кёмъ другимъ.

Ананьевъ вернулся домой ни живъ, ни мертвъ. Князь Бодукчеевъ клялся и божился, что онъ жертва какого-то мошенничества Лучки и что все это распутается. Въдь не можетъ же онъ отвъчать за то, что отъ его имени, но заглазно, безъ его въдома, было писано въ домъ Сковородихи. — Разъяснится все, — повторяль Ананьевъ: — разъяснится. Да

когда? Когда всв нъмцы уже даже перевънчаны булуть.

Климъ Егоровичъ почти върилъ въ правоту князя. Онъ видълъ его изумленное лицо, его ужасъ, когда къ нему появился Нечихаренко съ какой-то старой въдьмой. Онъ слышалъ его искренній голосъ, когда онъ усовъщевалъ нахаловъ и разспрашивалъ про тъ докуементы, кототорые писались у Сковородихи.

— Но легче ли отъ этого? — повторялъ Ананьевъ. — Когда дёлото распутается? Тягаться нужно. Двѣ, три недѣли, а то и три мѣ-

сяца пройдеть, а туть нужно сейчась вънчаться.

Уплатить тотчасъ «неустойныя деньги», страшный кушъ въ три тысячи, князь, конечно, не хотълъ и предлагалъ это сдълать будущему тестю, чтобы просто и быстро поправить все дъло. Ананьевъ отказался наотръзъ и разсудилъ резонно.

— Денегъ не столько жаль, сколько дёло неподходящее. Ты не хочешь платить, за что же я-то буду тебя откупать? Дёло не чисто.

Ананьевъ былъ пораженъ и надломленъ неожиданностью. Вмъсто того, чтобы хлопотать, бъжать опять въ воеводское правленіе разыскивать какого нибудь приказнаго и разъяснить дъло, онъ легъ на постель.

Черезъ часъ его подняль голосъ Лучки въ домъ. Климъ Егоровичъ вскочилъ, почти побъжалъ къ молодцу и закидалъ его вопросами и упреками. Партановъ былъ совершенно спокоенъ и даже обиженъ.

— Ничего я не намошенничалъ и никого я не боюсь, —отозвался наконецъ Лучка. —Приказано мнѣ было отъ хозяина идти сватать ему Сковородихину дочь, за которой богатое приданое, и приказано было писать «рядную запись». Я все это и сдѣлалъ. Тебѣ я о томъ не сказывалъ потому, что мнѣ былъ приказъ отъ хозяина держать языкъ за зубами. Да какой же батракъ будетъ своего хозяина выдавать и обманывать?

Лучка красно и толково росписаль Ананьеву, какой оказывается Затыль Ивановичь пройдоха и мошенникь. Платить отступнаго три тысячи онь, конечно, не станеть. У него всёхъ денегь-то было пять или семь тысячь. Женится онь, по всей вёроятности, завтра по утру на просватанной ему Марь'є Ерем'євні, а ужъ Варюш'є Ананьевой надо выходить за н'ємца.

- Что ты! заоралъ Ананьевъ. Очумълъ, что ли? Да я ее лучше съ козломъ повънчаю, чъмъ съ нъмцемъ.
- Теперь времена не тъ, Климъ Егоровичъ, —отозвался Партановъ. —Ты знаешь ли, вотъ есть у меня пріятель, посадскій человъкъ, звать его Колосъ. Ну, знаешь его? Ну, такъ вотъ этотъ самый Колосъ день цълый ужъ бъгаетъ по городу, жениха разыскиваетъ своей дочери и ничего найдти не можетъ.
  - Чего?

— Ни единаго, говорю, нътъ жениха во всемъ городъ, всъхъ не только разобрали, а чуть на части не разодрали.

Наступила пауза.

Ананьевъ стоялъ, разиня ротъ и выпуча глаза на Лучку.

- Что ты врешь!
- Да что же, Климъ Егоровичъ, ступай вотъ самъ, да и разыскивай. Если ты единаго молодца мало-мальски некаряваго и непьянаго разыщешь, то я тебъ вотъ хоть правую руку на отсъченіе отдаю. А то хочешь, я къ тебъ Колоса пришлю. Онъ дома сидитъ, высуня языкъ. Всъ мышиныя норки руками ощупалъ, нигдъ, то-ись, ни одного жениха. Шутка ли, сколько дъвицъ и вдовъ замужъ собрались разомъ. Въдь эдакъ, поди, въ храмахъ мъстовъ не хватитъ.
- Врешь, врешь! прокричаль Ананьевь и бросился внизь кликнуть своихъ рабочихъ.

Варюша, выбъжавъ къ Партанову въ ту же минуту, закидала

его вопросами. Лучка ее успокоилъ.

— Полно, касатка. Ничего не бойся. На нашей улицѣ начинается праздникъ. И даже безъ всякой бѣды, тихо и мирно выйдешь ты за Барчукова. Князь не можетъ съ тобой вѣнчаться. Если поѣдетъ въ храмъ, то приказный объявить попу Сковородихину «рядную запись». И никакой попъ князя Затыла, покуда онъ не уплатить неустойныхъ денегъ, ни съ кѣмъ вѣнчать, кромѣ Марьи Еремѣевны, не станетъ. Вотъ тебѣ и весь сказъ!

## XXX.

Миновала ночь, наступиль день... послёдній для сборовь! На утро слёдующаго дня надо было уже вёнчаться, потому что за нимъ слёдовала суббота... А въ воскресенье нёмцы уже будуть на мёстё.

Во всемъ городъ, всюду, гдъ были дъвицы, шли усиленныя приготовленья къ свадьбамъ, пеклись пироги, заготовлялось вино, мылись полы, и вообще дома приводились въ праздничный видъ. Дружекъ только достать было мудрено.

— Летъ́лъ, — сказывали въ шутку, — одинъ комаръ, и тотъ въ женихи ко вдовъ попалъ. Но пуще всего шумъ́ли, всетаки, въ одномъ домъ на Стръ́лецкой слободъ. Домъ Сковородихи ходуномъ ходилъ. Шутка ли, пять невъ́стъ собрать и иять свадебъ сыграть.

Сковородиха отчаявалась только по отношенію къ двумъ зятьямъ

князьямъ. Одинъ ужъ надулъ!...

Будущій мужъ Пашеньки, Аполлонъ Спиридонычь, хлопоталь безъ устали, чтобы наказать князя Бодукчеева за его неслыханный поступокъ, но понемногу разумный Нечихаренко убъдился, что дъло что-то не ладно, даже совсъмъ нечистое дъло.

Побывавъ у дъяка Копылова и справившись въ приказной избъ у одного пріятеля, ходока по части законовъ, Нечихаренко самъ собственными глазами прочелъ кой-что въ уложенной грамотъ, что его образумило.

Во-первыхъ, оказывалось, что Партановъ не имѣлъ права дѣлать отъ имени князя Бодукчеева, да еще заглазно, никакихъ записей и никакихъ договоровъ съ отступнымъ, а тѣмъ паче расписываться за князя по его безграмотству и въ его отсутствии. Все это былъ обманъ, но не княжескій, а Лучкинъ... Партановъ, а не Затылъ Ивановичъ, тутъ намошенничалъ!

Но главное, что узналъ Нечихаренко, было существование новаго указа государева, еще 3-го апръля 1702 года, уничтожающаго и запрещающаго строжайше писать всякія «рядныя записи» съ отступнымъ и безъ онаго.

Слъдовательно, обычай, въ силу котораго родители порядной записи обязывались быть готовыми къ извъстному сроку или заплатить неустойку часто раззорительную, былъ строго запрещенъ теперь закономъ.

Нечихаренко, добросовъстный и дъятельный, сначала вознегодоваль на Партанова, а затъмъ прямо отправился къ воеводъ съ жалобой.

Ржевскій быль на своемь заднемь маленькомь дворь, гдь процевтали, гуляли и кушали его любимцы-птицы всёхь породь, наименованій и возростовь. Воевода быль вь очень добромь настроеніи духа. У него посль погибели еще трехь птенцовь изъ выводка чапуры, всь остальные чапурята уже подросли, окрыпи, даже ожирыли и приводили его въ восхищеніе своими яркими перышками и своей дикой жадностью на кормь.

Ржевскій принялъ Нечихаренко и, узнавь, что его хорошій знакомый, сто разъ наказанный и сидъвшій въ ямъ за буйство, Лучка Партановъ, теперь намошенничаль,—не удивился.

— Такое произвель переплетеніе обстоятельствь,—заявиль Нечихаренко:—что надо судомь и допросомь дёло это развязать.

— Ну, а я, братець мой, это дёло воть... Гляди... руками разведу... Гэй... Карташка!... крикнуль воевода.

Появился тотъ же картавый калмыкъ, который когда-то водилъ Барчукова къ Копылову на свиданіе.

— Прикажи двумъ стрѣльцамъ идти по городу розыскать и тотчасъ привести мнъ сюда двухъ парней Партанова и Барчукова, что я освободилъ изъ ямы.

— Двухъ мало... Лазвѣ два стлѣльца могутъ лазыскать двухъ палней?... отозвался калмыкъ.—Я пликазу десятокъ стлѣльцовъ отлядить по всѣмъ слободамъ.

— Върно, Карташка. Молодецъ! Ну, живо...

Ржевскій объясниль Нечихаренко, что, такъ какъ онъ отпу-

скаль обоихъ молодцовъ съ условіемъ привести разбойника Шелудяка, а они сего уговора не исполнили, то онъ ихъ обоихъ въ яму и засадить обратно.

— Я люблю, чтобы мое слово было свято, — сказалъ Тимоеей Ивановичъ. — Приказалъ разыскать разбойника — ну, и ищи и при-

води меж. Не исполнили уговора-садись сами въ яму.

Нечихаренко ушелъ довольный, что распуталъ дѣло, но, когда онъ доложилъ обо всемъ Сковородихѣ, то стрѣльчиха пришла въ оѣшенство на будущаго зятя и объяснила: во-первыхъ, она полюбила Лучку, какъ сына роднаго, второе, Лучка женихъ ея Дашеньки, такъ какъ сейчасъ онъ-то и оказался бывшимъ аманатомъ княжескаго киргизскаго рода, и послѣ свадьбы справитъ себѣ свое званіе и именованіе, а, въ-третьихъ, князъ Бодукчеевъ уже прислалъ сказать, что готовъ жениться на ея дочери, если ее повидаетъ и она ему понравится, потому что оказывается, что Варварѣ-то отъ ея любезнаго чрезъ полъ-года ужъ родить...

— Все-то ты набалваниль, голубчикь, — сердилась Сковородиха. — Воть кабы ты не путался не въ свое дъло, не брался приказныя и судейскія дъла разбирать, въдаль бы свою соль да соляные за-

коны, — такъ все бы и лучше было...

Между тёмъ стрёльцы разсыпались во всё стороны изъ воеводскаго правленія и уже появились на всёхъ слободахъ, разыскивая двухъ молодцевъ. Найдти ихъ было вообще немудрено, а оказалось на дёлё эще легче. Барчуковъ былъ уже извёстенъ, какъ главный приказчикъ посадскаго Якова Матвёевича Носова, живущій у него въ домё. Когда же одинъ стрёлецъ спросилъ про Барчукова, то онъ оказался на лицо, а у него же въ горницё сидёлъ зашедшій къ нему пріятель Партановъ.

Стрълецъ потребовалъ обоихъ къ воеводъ.

Оба молодца тотчасъ зашумъли. Вокругъ двора собрался народъ.
— Зачъмъ? Что такое?—спросилъ пришедшій на шумъ Носовъ.

— За нами, вишь! — оралъ Партановъ. — Сажать въ яму! Нътъ, дудки. Я лучше утоплюсь, пойду. Только... послъзавтра!.. А завтра надо обождать, поглядъть. Кто еще кого послъзавтра-то будетъ судить, да въ яму сажать? Можетъ быть, не Тимоеей Ивановичъ Лучку, а Лукьянъ Партановъ толстаго Тимошку.

— Молчи! цыцъ! Не смъй брехать!—грозно крикнулъ Носовъ, прислушиваясь къ озлобленнымъ ръчамъ Партанова, обращеннымъ

къ толпъ.

Носовъ велълъ обоимъ молодцамъ и стръльцу войдти къ себъ въ домъ.

— Сейчасъ тамъ все дёло разъяснится у насъ! — сказалъ онъ. Чрезъ полчаса чуть не вся Шипилова слобода глаза протирала отъ изумленья.

Изъ дома Носова вышли и двинулись въ кремль стрълецъ, а

за нимъ Барчуковъ и Партановъ, ведущіе связаннаго по рукамъ великана-разбойника, всёмъ изв'єстнаго и страшнаго Шелудяка.

— Что за притча!? Какъ? Гдѣ? Когда?—слышались возгласы. Оказалось со словъ самого Носова, что молодцы-парни приказъ воеводы исполнили точно, еще наканунѣ словили заглянувшаго въ городъ ради разбоя Шелудяка и заперли въ подвалѣ Носова. А теперь, какъ разъ, когда воевода ихъ требуетъ, они и готовы съ подарочкомъ въ рукахъ.

— Воистину молодцы! — говорили на слободъ всъ толнившіеся около лома Носова.

Почти то же сказаль и воевода Тимоей Ивановичь, когда узналь отъ прибъжавшаго повытчика, что въ его прихожей воеводскаго правленія появились его знакомые парни, а съ ними извъстный по всъмъ городамъ Астраханскаго воеводства страшный душегубъ и головоръзъ.

Воевода побоялся выйдти къ Шелудяку. Не ровенъ часъ! Бывали примъры! Лучше было отъ такихъ тварей держаться властямъ подалъе.

Ржевскій приказаль отвести Шелудяка въ яму, но на этоть разъ приковать въ кандалахъ къ стѣнѣ, чтобы онъ не ушелъ снова уже въ который-то разъ. Партанову и Барчукову воевода велѣлъ сказать, что слово его свято.

— Вольная волюшка на всѣ четыре сторонушки, но быть на чеку и снова не попасться въ какомъ преступленін законовъ.

Парни радостно побъжали изъ кремля заняться скорте своими дълами.

- Время много съ этимъ лѣшимъ потеряли, говорилъ Партановъ.
- А ну, какъ Шелудякъ совсёмъ сёлъ, нами выданный?—говорилъ Барчуковъ.
- Колн совсѣмъ, то, право, нехудо,—отозвался Лучка.—Онъ вѣдь душегубъ лютый. Будь не Тимовей Иванычъ у насъ, его бы давно ужъ разсудили и казнили. Небось, Степа, если онъ дался вести себя, а Носовъ тоже не перечилъ, то, стало быть, оба шибко надѣются, что завтра все наше дѣло выгоритъ. Ты какъ полагаешь?
- Да что мнѣ, Лучка! По сущей правдѣ сказать, мнѣ эта ваша затѣя не по душѣ. Пропадете вы всѣ! Да мнѣ и не до того. Мнѣ лишь бы Варюшу отъ Ананьева да отъ Затыла высвободить. А тамъ хоть турка, либо хивинцы прійди войной, то мнѣ наплевать на все. Захвачу Варюшу, да и поминай какъ звали, на утекъ пущусь.
- Получишь, върно тебъ сказываю. Бъги туда и зачинай съ Ананьевымъ канитель, а я пришлю Колоса и самъ прійду. Въ часъ времени все сварганимъ. Прости покуда.

Партановъ свернулъ направо въ Стрѣлецкую слободу, а Барчуковъ продолжалъ путь по направленію къ дому ватажника Ананьева.

Партановъ, явившись къ Сковородихъ, былъ встръченъ какъ родной человъкъ, пропадавшій долго безъ въсти. Авдотья Борисовна радостно ахнула и руками всплеснула.

— Лукьянъ мой.... Слава тебъ, Господи.

Всё сестрицы обрадовались новому другу и свату, а Дашенька вся пунцовая заплакала отъ счастья. На что ужъ влюка, старая вёдьма Айканка—и та ухмыльнулась. Всё онё были убёждены, что Партановъ сидитъ уже въ ямё.

Даже самъ виновникъ всей бъды Нечихаренко, сидъвшій какъ

виноватый, тоже обрадовался.

Нескоро, однако, Партановъ съумѣлъ объяснить всѣмъ, что въ часъ или полтора времени онъ успѣлъ съ Барчуковымъ исполнить требованіе воеводы, т. е. поймалъ разбойника Шелудяка, душегубствующаго подъ Краснымъ Яромъ за сотни верстъ, представилъ въ воеводское правленіе и въ яму за мѣсто себя посадилъ.

— Ну, тамъ какъ да что, да какимъ чудомъ, то долго разсказывать. А вотъ и чистъ и на свободъ! — сказалъ весело Лучка и прибавилъ досадливо: — и не будь Аполлонъ Спиридонычъ нареченный у Павлы Еремъевны, то освидътельствовалъ бы и теперь всъ у него ребра, на мъстъ всъ, аль не хватаетъ какого.

## XXXI.

Климъ Егоровичъ былъ внѣ себя отъ злобы. Мало того, что его Затылъ поганый надулъ, а еще прислалъ ему сказать, что имѣетъ отъ вѣрнаго человѣка извѣстіе, что его дочь беременна, и потому отказывается отъ нея наотрѣзъ.

А вёрный человёкъ была сама Варюша. Татаринъ не могъ своимъ умомъ дойдти до того, что бываютъ случаи, когда дёвица

сама на себя клевещеть безь пощады.

Дёло на счетъ свадьбы съ княземъ сразу провалилось окончательно въ преисподнюю. Варюша плакалась и причитала, сидя у

себя или преслъдуя отца по горницамъ.

— Быть мий за нимцемъ! Одинъ-то былъ женихъ князь Макаръ Ивановичъ—и того теперь ниту. Есть Степанъ Барчуковъ, такъ его, вишь, не надо, нехорошъ. Вотъ завтра поутру за желтаго нимца и выходи. И будетъ въ доми смрадъ и всякая гадость. И утоплюсь я черезъ недёлю опять. И ужъ совсимъ.

Климъ Егоровичъ уже посылалъ Настасью и самаго умнаго изъ своихъ батраковъ Ефима въ четыре мъста, и все на счетъ жениха для дочери—какого ни на есть, лишь бы только былъ не

женать, а холость.

Вотъ времена какія пришли!

Посылалъ Ананьевъ къ одному молодому посадскому Казакову; тотъ было сначала согласился прійдти переговорить, но вдругь узналъ что-то, и на попятный дворъ. Прислалъ сказать, что не можетъ. А сказывали сосъди, побывалъ будто у него Барчуковъ и погрозился—просто ножемъ....

Послаль Ананьевъ къ холостому человъку, чиновнику, новому своему знакомому, который былъ очень неказистъ, да гдъ ужъ въ это время разсуждать... къ Аполлону Спиридоновичу Нечихаренко! Оказалось, что женится на одной изъ дочерей Сковородихи. Сбъгалъ батракъ къ посадскому Санкину. Этотъ заявилъ, что душой бы радъ идти въ зятья къ Ананьеву, да не можетъ вообще жениться...

— Не про меня это дёло писано,—сказаль онъ:—и на свётё Божьемъ благоустроено. Такая причина есть... Такъ и доложите Климу отъ меня Егорычу!

Поволновавшись и побродивъ въ смущеніи по двору, Ананьевъ послаль Настасью къ одному стрълецкому сыну, молодому и богатому, который когда-то даже сватался за Варюшу. Молодецъ, по имени Быковъ, родственникъ старика стръльца Быкова, бывавшаго на сходкахъ Носова, быль одинокъ, тихаго и скромнаго нрава,

— Славный зятекъ бы вышель изъ него!—возмечталъ Ананьевъ, покуда Настасья бъгала въ Стрълецкую слободу предложить безъ околичностей повънчаться съ Варюшей на слъдующее же утро.

Но вернулась женщина во дворъ съ невеселымъ лицомъ и доложила хозяину, что Быковъ завтра вѣнчается съ родственницей Носова.

- Ахъ ты, Господи! Да что жъ это такое! воскликнулъ Ананьевъ. Что жъ намъ дълать?
- Трудно нонѣ, Климъ Егорычъ, найдти слободнаго молодца,— заявила Настасья.—Чего другаго, а этого добра нѣтъ совсѣмъ. Всѣхъ, кто были, расхватали, какъ бываетъ первыя дыни на базарѣ народъ рветъ изъ рукъ. Кто еще по утру слободенъ былъ, теперь уже засватанъ...
  - Не ври!

— Зачъмъ? Песъ вретъ... Я правду...

- Не ври. Захочу—найду... Говорю, найду. Бъги къ Чернову, что живетъ у Красныхъ воротъ, и проси отъ меня... Скажи также... Все то же... Скажи, по нынъшнимъ тошнымъ временамъ безъ всякаго чествованія прямо прошу взять Варюшу, чтобъ завтра по утру вънчаться... Да онъ, чай, знаетъ, самъ пойметъ... Теперь эдакой засылкой никого не удивишь...
- Въстимо, Климъ Егорычъ... Эдакъ-то вотъ, какъ я... думаешь ты, не бъгаютъ? Я много эдакихъ-то видъла.
  - Кого, дура?

— А бътаютъ какъ я, жениховъ тоже выспрашиваютъ... Да нътути. Говорю, утромъ еще были, а теперь ни синь-пороха нътъ, то-исъ, жениховъ!

— Бъти, дура, къ Чернову. Коли изъявить согласье, зови тот-

часъ ко мнъ.

На этотъ разъ Ананьевъ сёлъ на крылечко дома и ожидалъ возвращенья Настасьи съ нетерпёньемъ. Откажется или тоже ужъ женится на комъ Черновъ! И пиши пропало. Нётъ больше никого!

Чрезъ полчаса на дворъ Ананьева появился молодецъ, и Ананьевъ.

вставъ, замахалъ кулаками ему навстръчу.

— Не смъй подходить... Пошелъ со двора!—закричалъ ватажникъ внъ себя.

Это былъ, конечно, Степанъ Барчуковъ.

— Теб'в я... А-ахъ ты!.. А-ахъ... И отъ гн'вва языкъ Ананьева окостен'влъ и присталъ къ небу...

— Климъ Егорычъ! Побойся Бога! Положи гнъвъ на милость!..

заговорилъ Барчуковъ, приближаясь.

— Я тебя... Тебя... Уходи... залепеталъ Ананьевъ, но не могъ говорить. Онъ сълъ снова на ступеняхъ крыльца, но спиной къ

молодцу.

— Что я тебѣ сдѣлалъ? Былъ твоимъ главнымъ ставленникомъ— дѣло велъ честно и велъ хорошо... Былъ ты доволенъ. Жилъ я подъ чужимъ именемъ. Ну, теперь выправилъ свой законный видъ. Полюбила меня Варюша, а я ее... Бѣгала она топиться... Такъ опять же не я ее посылалъ... Прихворнулось тебѣ отъ того—я опять не причина. Богъ дастъ, все у тебя пройдетъ. Будъ милостивъ, отдай мнѣ Варюшу... И какъ бы мы зажили хорошехонько! Какъ я тебя уважать бы сталъ... пуще роднаго сына тебѣ былъ бы, Климъ Егорычъ...

Ананьевъ, отвернувшись, молчалъ.

— Климъ Егорычъ... Времена лихія... Послѣзавтра всякая дѣвка незамужняя будетъ ужъ пропащая. Нѣмцевъ видѣли, уже сказываютъ—близехонько. Одинъ молодецъ сказывалъ на базарѣ: видѣлъ ихъ, обогналъ обозъ... Барчуковъ усмѣхнулся и продолжалъ:

— Сказываетъ, сидятъ на телъгахъ кучами... Спинами вмъстъ, а длинныя ноги болтаются изъ телъгъ и чуть по землъ не воло-

чатся... Сидять они, хрюкають и табакъ жують.

— Цыцъ! Проклятый!—заоралъ вдругъ Ананьевъ... Что ты поешь?.. Баба я, что ли, какая? Не видалъ я, не знаю развъ, что такое нъмецъ? Почище да много показистъе, братъ, тебя всякій нъмецъ. Даромъ что ты москвичъ.

Барчуковъ хотълъ отвъчать, но въ эту минуту въ дворъ вбъ-

жаль посадскій Колось.

— Здорово... крикнулъ онъ... Я не кътебъ, Климъ Егорычъ... А вотъ увидълъ его... Къ тебъ я, парень.

- Что ты?—отозвался Барчуковъ нъсколько неровнымъ голосомъ.
- Дъло. Вотъ какое дъло. Будь отецъ родной. Женись на сестренкъ моей...
  - Что ты?.. Богъ съ тобой!..
- Парень... Богъ тебя не оставитъ. Помоги!—вопилъ Колосъ какъ-то неестественно, визгливо, стараясь что-то изобразить, не то страхъ, не то горесть...

— Не могу я...

— Ты холостъ... Что тебъ стоитъ? Я весь городъ объгалъ. Ни то-ись тебъ хочь бы хромаго аль горбатаго какого Господь послалъ! Всъ женятся. Всъ—отказъ! Что жъ сестренкъ-то погибать, стало быть? Будь отецъ родной. Гляди вотъ...

И Колосъ бултыхнулся въ ноги Барчукова.

— Да полно. Чего валяешься? Какъ же можно... Развѣ это такое дѣло?.. Что ты!—говорилъ Барчуковъ.

— Времена такія. Знаю... Диковинныя времена. Завтра ввечеру пропадеть дъвка. Женись...

Ананьевь молча глядёль на обоихь и тяжело дышаль... Онъ собирался уже разспросить Колоса о чемъ-то, когда увидёль въ воротахъ Настасью.

— Ну?!—поднялся онъ... Настасья замахала руками.

- Женихъ тоже?.. Чей?—робко хотя крикливо выговорилъ Ананьевъ.
  - Нъту! Какой женихъ!
  - Слободенъ? Согласенъ?... Слава Богу!
- Нъту, Климъ Егорычъ. Дай передохнуть. О-охъ! Дай ты мнъ... О-охъ!
  - Говори, проклятая баба! Побью!
  - Ужъ побили! Чего? Ужъ побили!
  - Кого? Дурафья!
- Меня. Да Черновъ твой. Я сунулась по твоему указу. Онъ меня палкой.
  - За что?
- А знай, говорить, и номни. Не бъгай къ женатымъ людямъ свахой чумной.
  - Женать онъ нешто? Онъ?!--воскликнулъ Ананьевъ.
  - -- Женатъ. Ужъ полгода женатъ....

Ватажникъ развель руками и молча опустился на ступени крыльца, но вдругъ его будто кольнуло что въ бокъ. Онъ растаращилъ глаза на Барчукова и Колоса.

— Прощай, Климъ Егорычъ. Не поминай лихомъ, —говорилъ Барчуковъ, кланяясь. —Господь — и тотъ прощаетъ гръхи лютые гръшникамъ. А ты вотъ выше Бога стать хочешь. Ну, и таланъ тебъ.

Исполать тебѣ во всѣхъ дѣлахъ. Прощай. Я вотъ человѣка изъ бѣды выручу... Женюсь на его сестренкѣ. Мнѣ коли не Варюша, то все равно съ кѣмъ ни вѣнчай попъ... Хоть съ козой, какъ сказывается.

- Прости, —проговорилъ Ананьевъ глухо,
- Счастливо оставаться!—сказаль Колосъ, кланяясь ватажнику.—Ты, Климъ Егорычъ, тоже о своей подумалъ, я чаю? Назавтра? То-то, почтеннъйшій! Въдь послъдній день—завтра. А то пропадеть дъвка твоя... хоть и богатая. Ну, прости...

И оба, Барчуковъ и Колосъ, двинулись со двора.

— Придется силой брать! Въ сумятицу!—прошенталъ Барчуковъ Колосу.

Ананьевъ не выдержалъ и заоралъ.

- Стой!...
- Чего тебъ? —быстро обернулся парень, и сердце дрогнуло въ немъ.
- Стой!—повторилъ Ананьевъ и какъ-то, совсѣмъ растерявшись, глупо глядѣлъ своимъ однимъ глазомъ. Колосъ невольно усмѣх-нулся.
  - Вотъ ужъ пришибленный и впрямь! подумалъ онъ.
- Провъ!.. Куликовъ!.. Или какъ тамъ по-новому?—заговорилъ Ананьевъ.
- Степанъ я, а не Провъ,—заговорилъ парень радостно:—московскій стрълецкій сынъ Степанъ Барчуковъ.
  - Бери Варюшу!—выпалилъ Ананьевъ.
- Климъ Егорычъ!—закричалъ внѣ себя Барчуковъ, кидаясь къ ватажнику.
  - Зови Варюшу, Настасья...
  - Чего звать? Воть она...

Изъ-за дверей, спиной къ которымъ сидёлъ Ананьевъ, выпорхнула Варюша и кинулась цёловать отца... Барчуковъ бросился въ ноги ватажника.

- Вотъ и Богу слава!—воскликнула Настасья. Давно бы начать съ конца.
- Нѣтъ, ты у меня съизнова начнешь сначала... съ волненьемъ проговорилъ Ананьевъ, смягчившись сердцемъ... Подь, бѣгай и сзывай всѣхъ на свадьбу.
- И гостей не найдешь, Климъ Егоровичъ!—разсмъялся Барчуковъ... И гости-то всъ разобраны... Въдь въ городъ-то, сказываютъ, болъ сотни свадебъ... Мы и одни попируемъ. Времена не такія... лихія...
- Типунъ тебъ на языкъ!—воскликнула Варюша.—Кабы не эти времена... что бы было съ нами!..

Графъ Е. Саліасъ.

(Продолжение въ слыдующей книжкъ).



## ВОСПОМИНАНІЯ ГРАФА В. А. СОЛОГУБА 1).

V.

Мое возвращеніе въ Петербургъ.—Отношенія къ Пушкину. — Ложное положеніе Пушкина въ петербургскомъ обществъ. — Дантесъ. — Подметныя письма. — Я предлагаю себя Пушкину въ секунданты. — Порученіе Пушкина мит условиться относительно дуэли съ д'Аршіакомъ. — Мое объясненіе съ д'Аршіакомъ. — Отказъ Пушкина отъ дуэли, всятадствіе ръшенія Дантеса жениться на его свояченицъ. — Мой отътвядь въ Харьковъ. — Кончина Пушкина. — Встрта съ Дантесомъ. — Лермонтовъ. — Гоголь и мои отношенія къ нему. — Посятадине съ нимъ въ 1850 году. — Параллель между Пушкинымъ и Гоголемъ. — Моя служба въ Харьковъ. — Графъ А. Г. Строгановъ. — Григорій Строгановъ. — Легендарная попойка. — Характеристика графа А. Г. Строганова. — Княгиня Кочубей. — Образъ ея жизни въ Диканькъ. — Комическая сцена въ церкви. — Графъ Головкинъ. — Его волокитство. — Анекдоты о Потемкинъ.



ОСТАВАЛСЯ въ Твери до осени, потомъ, по желанію матушки, ъздилъ въ Никольское, откуда поъхалъ въ Петербургъ, гдъ мнъ пришлось быть и свидътелемъ и актеромъ драмы, окончившейся смертью великаго Пушкина. Я уже говорилъ, что мы съ Пушкинымъ были въ очень дружескихъ отношеніяхъ и что онъ особенно ко мнъ благоволилъ. Онъ поощрялъ мои первые литературные опыты,

давалъ мнѣ совѣты, читалъ свои стихи и былъ чрезвычайно ко мнѣ благосклоненъ, не смотря на разность нашихъ лѣтъ. Почти каждый день ходили мы гулять по толкучему рынку, покупали тамъ сайки, потомъ, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти

¹) Продолженіе. См. «Историческій Въстникъ», т. XXIV, стр. 79.

сайки свётскимъ разряженнымъ щеголямъ, которые бъгали отъ насъ съ ужасомъ. Вечеромъ мы встръчались у Карамзиныхъ, у Вяземскихъ, у князя Одоевскаго и на свётскихъ балахъ. Не могу простить себя, что не записывалъ каждый день, что отъ него слышалъ. Отношенія его къ Дентесу были уже весьма недружелюбныя. Однажды на вечеръ у князя Вяземскаго онъ вдругъ сказалъ, что Дантесъ носитъ перстень съ изображеніемъ обезьяны. Дантесъ былъ тогда легитимистомъ и носилъ на рукъ портретъ Генриха V.

— Посмотрите на эти черты, —воскликнулъ тотчасъ Дантесъ:—

похожи ли онъ на г. Пушкина?

Размѣнъ невѣждивостей остался безъ послѣдствія. Пушкинъ говориль отрывисто и ъдко. Скажеть, бывало, колкую эпиграмму, и вдругъ зальется звонкимъ, добродушнымъ, дътскимъ смъхомъ, выказывая два ряда бълыхъ, арабскихъ зубовъ. Объ этомъ времени можно бы было еще припомнить много анекдотовъ, остротъ и шутокъ. Въ сущности Пушкинъ былъ до крайности несчастливъ, и главное его несчастие заключалось въ томъ, что онъ жилъ въ Петербургъ и жилъ свътской жизнью, его убившей. Пушкинъ находился въ средъ, надъ которой не могъ не чувствовать своего превосходства, а между темъ въ то же время чувствовалъ себя почти постоянно униженнымъ и по достатку, и по значению въ этой аристократической сферъ, къ которой онъ имъль, какъ я сказаль выше, какое-то непостижимое пристрастіе. Наше общество такъ еще устроено, что величайшій художникъ безъ чина становится въ оффиціальномъ мір'є ниже посл'єдняго писаря. Когда при разъ'єздахъ кричали: — Карету Пушкина! — Какого Пушкина? — Сочинителя! — Пушкинъ обижался, конечно, не за названіе, а за то пренебреженіе, которое оказывалось къ названію. За это и онъ оказываль наружное будто бы пренебрежение къ некоторымъ светскимъ условіямь, не следоваль моде и ездиль на балы въ черномь галстукть. въ двубортномъ жилетъ, съ откидными, ненакрахмаленными воротниками, подражая, быть можеть, невольно Байроновскому джентельменству; прочимъ же условіямъ онъ подчинялся. Жена его была красавица, украшеніе всёхъ собраній и слёдовательно предметь зависти всёхъ ея сверстниць. Для того, чтобъ приглашать ее на балы, Пушкинъ пожалованъ былъ камеръ-юнкеромъ. Пъвецъ свободы, наряженный въ придворный мундиръ, для сопутствованія женъ-красавицъ, играль роль жалкую, едва ли не смъшную. Пушкинъ былъ не Пушкинъ, а царедворецъ и мужъ. Это онъ чувствоваль глубоко. Къ тому же свътская жизнь требовала значительныхъ издержекъ, на которыя у Пушкина часто не доставало средствъ. Эти средства онъ хотълъ пополнять игрою, но постоянно проигрываль, какъ всё люди, нуждающеся въ выигрыще. Наконецъ, онъ имътъ много литературныхъ враговъ, которые не давали ему покоя и уязвляли его раздражительное самолюбіе, про-«нетор. въсти.», май, 1886 г., т. ххіу.

возглашая съ свойственной этимъ господамъ самоув вренностью, что Пушкинъ ослабълъ, исписался, что было совершенная ложь, но ложь, всетаки, обидная. Пушкинъ возражаль съ свойственной ему сокрушительной такостью, но не умто пріобрасти необходимаго для писателя равнодушія къ печатнымъ оскорбленіямъ. Журналъ его, «Современникъ», шелъ плохо. Пушкинъ не былъ рожденъ журналистомъ. Въ свътъ его не любили, потому что боялись его эпиграммъ, на которыя онъ не скупился, и за нихъ онъ нажилъ себъ въ цълыхъ семействахъ, въ цълыхъ партіяхъ, враговъ непримиримыхъ. Въ семействъ онъ былъ счастливъ, на сколько можетъ быть счастливъ поэтъ, не рожденный для семейной жизни. Онъ обожалъ жену, гордился ен красотой и быль въ ней вполнъ увъренъ. Онъ ревноваль къ ней не потому, чтобы въ ней сомнъвался, а потому, что страшился свътской молвы, страшился сдълаться еще болъе смъшнымъ передъ свътскимъ мивніемъ. Эта боязнь была причиной его смерти, а не г. Дантесъ, котораго бояться ему было нечего. Онъ вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы, и видълъ въ Дантесъ не серьёзнаго соперника, не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его имя, и этого онъ не перенесъ.

Я жиль тогда въ Большой Морской, у тетки моей Васильчиковой. Въ первыхъ числахъ ноября (1836) она велъла однажды утромъ меня позвать къ себъ и сказала:

— Представь себъ, какая странность! Я получила сегодня накетъ на мое имя, распечатала и нашла въ немъ другое, запечатанное письмо, съ надписью: Александру Сергъевичу Пушкину. Что мнъ съ этимъ дълать?

Говоря такъ, она вручила мив письмо, на которомъ было двиствительно написано кривымъ, лакейскимъ почеркомъ: «Александру Сергвичу Пушкину». Мив тотчасъ же пришло въ голову, что въ этомъ письмв что нибудь написано о моей прежней личной исторіи съ Пушкинымъ, что следовательно уничтожить я его не долженъ, а распечатать не въ правъ. Затвмъ я отправился къ Пушкину, и, не подозревая нисколько содержанія приносимаго много гнуснаго пасквиля, передалъ его Пушкину. Пушкинъ сидёлъ въ своемъ кабинетъ, распечаталъ конвертъ и тотчасъ сказалъ мив:

— Я ужъ знаю, что такое; я такое письмо получиль сегодня же отъ Елиз. Мих. Хитровой: это мерзость противъ жены моей. Впрочемъ, понимаете, что безъимяннымъ письмомъ я обижаться не могу. Если кто нибудь сзади плюнетъ на мое платье, такъ это дѣло моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя—ангелъ, никакое подозрѣніе коснуться ея не можетъ. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-жѣ Хитровой.

Туть онъ прочиталь мнъ письмо, вполнъ сообразное съ его словами. Въ сочинении присланнаго ему всъмъ извъстнаго диплома онъ подозръвалъ одну даму, которую мнъ и назвалъ. Тутъ онъ говорилъ спокойно, съ большимъ достоинствомъ, и, казалось, котълъ оставить все дёло безъ вниманія. Только двё недёли спустя, узналъ я, что въ этотъ же день онъ послалъ вызовъ кавалергардскому поручику Дантесу, усыновленному, какъ извъстно, голландскимъ посланникомъ, барономъ Гекерномъ. Я продолжалъ затъмъ гулять. по обыкновенію, съ Пушкинымъ и не замъчалъ въ немъ особой перемъны. Однажды спросилъ я его только, не дознался ли онъ, кто сочинилъ подметныя письма. Точно такія же письма были получены всёми членами теснаго Карамзинскаго кружка, но истреблены ими тотчасъ по прочтении. Пушкинъ отвъчалъ мнъ, что не знаетъ, но подозрѣваетъ одного человъка. S'il vous faut un troisième, ou un second, — сказалъ я ему: — disposez de moi. — Эти слова сильно тронули Пушкина, и онъ мит сказалъ тутъ итсколько такихъ лестныхъ словъ, что я не смъю ихъ повторить; но слова эти остались отраднъйшимъ воспоминаніемъ моей литературной жизни. Сколько разъ впоследствіи, когда имя мое, более чемь я самь, подвергалось насмъшкамъ и ругательствамъ журналистовъ, доходившимъ иногда до клеветы, я смирялъ свою минутную досаду повтореніемъ словъ, сказанныхъ мнъ главою русскихъ писателей какъ бы въ предвъдъніи, что и для моей скромной доли немало нужно будеть твердости, чтобъ выдержать многія непонятныя, печатанныя на авось и незаслуженныя оскорбленія. Порадовавъ меня своимъ отзывомъ, Пушкинъ прибавилъ:

— Дуэли никакой не будеть; но я, можеть быть, попрошу вась быть свидътелемъ одного объясненія, при которомъ присутствіе свътскаго человъка (опять-таки свътскаго человъка) мнъ желательно, для надлежащаго заявленія, въ случать надобности.

Все это было говорено пофранцузски. Мы зашли къ оружейнику. Пушкинъ прицънпвался къ пистолетамъ, но не купилъ, по неимънію денегъ. Послъ того мы заходили еще въ лавку къ Смирдину, гдъ Пушкинъ написалъ записку Кукольнику, кажется, съ требованіемъ денегъ. Я, между тъмъ, оставался у дверей и импровизировалъ эпиграмму:

Коль ты къ Смирдину войдешь, Ничего тамъ не пайдешь, Ничего ты тамъ не купишь, Лишь Сенковскаго толкнешь.

Эти четыре стиха я сказаль выходящему Александру Сергъевичу, который съ необыкновенною живостью заключиль:

Иль въ Б..... наступншь.

Я быль совершенно покоень, такимь образомь, на счеть послёдствій писемь, но черезь нісколько дней должень быль разу-

въриться. У Карамзиныхъ праздновался день рожденія старшаго сына. Я сидълъ за объдомъ подлъ Пушкина. Во время общаго веселаго разговора, онъ вдругъ нагнулся ко мнъ и сказалъ скороговоркой:

 Ступайте завтра къ д'Аршіаку. Условьтесь съ нимъ только на счетъ матеріальной стороны дуэли. Чъмъ кровавъе, тъмъ лучше.

Ни на какія объясненія не соглашайтесь.

Потомъ онъ продолжалъ шутить и разговаривать, какъ бы ни въ чемъ не бывало. Я остолбенълъ, но возражать не осмълился. Въ тонъ Пушкина была ръшительность, не допускавшая возраженій. Вечеромъ я потхалъ на большой рауть къ австрійскому посланнику графу Фикельмону. На раутъ всъ дамы были въ трауръ, по случаю смерти Карла Х. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной (которой на раутъ не было), отличалась отъ прочихъ бълымъ платьемъ. Съ ней любезничалъ Дантесъ-Гекернъ. Пушкинъ прівхалъ поздно, казался очень встревоженъ, запретилъ Катеринъ Николаевнъ говорить съ Дантесомъ и, какъ узналъ я потомъ, самому Дантесу высказалъ нъсколько болъе чъмъ грубыхъ словъ. Съ д'Аршіакомъ, статнымъ молодымъ секретаремъ французскаго посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взяль въ сторону и спросилъ его, что онъ за человъкъ. — «Я человъкъ честный, отвъчаль онъ: —и надъюсь скоро это доказать». —Затъмъ онъ сталь объяснять, что не понимаетъ, чего отъ него Пушкинъ хочетъ; что онъ по неволъ будетъ съ нимъ стръляться, если будетъ къ тому принужденъ; но никакихъ ссоръ и скандаловъ не желаетъ.

На другой день погода была страшная, снъть, метель. Я поъхалъ сперва къ отцу моему, жившему на Мойкъ, потомъ къ Пушкину, который повторилъ мнъ, что я имъю только условиться на счетъ матеріальной стороны самаго безпощаднаго поединка, и, наконецъ, съ замирающимъ сердцемъ, отправился къ д'Аршіаку. Каково же было мое удивленіе, когда съ первыхъ словъ д'Аршіакъ объявилъ мнъ, что онъ всю ночь не спалъ, что онъ хотя не русскій, но очень понимаетъ, какое значеніе имъетъ Пушкинъ для русскихъ, и что наша обязанность сперва просмотръть всъ документы, относящіеся до порученнаго намъ дъла. Затъмъ онъ мнъ

показалъ:

Экземпляръ ругательнаго диплома на имя Пушкина. Вызовъ Пушкина Дантесу, послѣ полученія диплома.

3) Записку посланника барона Гекерна, въ которой онъ просилъ, чтобъ поединокъ былъ отложенъ на двѣ недѣли.

4) Собственноручную записку Пушкина, въ которой онъ объявлялъ, что беретъ свой вызовъ назадъ, на основани слуховъ, что

г. Дантесъ женится на его невъсткъ К. Н. Гончаровой.

Я стоялъ пораженный, какъ будто свалился съ неба. Объ этой

свадьбъ я ничего не слыхаль, ничего не въдаль и только туть понялъ причину вчерашняго бълаго платья, причину двухнедъльной отсрочки, причину ухаживанія Дантеса. Всё хотёли остановить Пушкина. Одинъ Пушкинъ того не хотълъ. Мъра терпънія преисполнилась. При получении глупаго диплома отъ безъименнаго негодяя, Пушкинъ обратился къ Дантесу, потому что последній, танцуя часто съ Н. Н., былъ поводомъ къ мерзкой шуткъ. Самый день вызова неопровержимо доказываеть, что другой причины не было. Кто зналъ Пушкина, тотъ понимаетъ, что не только въ случаъ кровной обиды, но что даже при первомъ подозрѣніи, онъ не сталъ бы дожидаться подметныхъ писемъ. Одному Богу извъстно, что онъ въ это время выстрадалъ, воображая себя осменнымъ и поруганнымъ въ большомъ свътъ, преслъдовавшемъ его мелкими безпрерывными оскорбленіями. Онъ въ лицъ Пантеса искаль или смерти, или расправы съ цёлымъ свётскимъ обществомъ. Я твердо убъжденъ, что если бы С. А. Соболевскій былъ тогда въ Петербургъ, онъ, по вліянію его на Пушкина, одинъ могъ бы удержать его. Прочіе были не въ силахъ.

— Вотъ положеніе дёла, — сказалъ д'Аршіакъ. — Вчера кончился двухнедёльный срокъ, и я былъ у г. Пушкина съ извъщеніемъ, что мой другъ Дантесъ готовъ къ его услугамъ. Вы понимаете, что Дантесъ желаетъ жениться, но не можетъ жениться иначе, какъ если г. Пушкинъ откажется просто отъ своего вызова безъ всякаго объясненія, не упоминая о городскихъ слухахъ. Г. Дантесъ не можетъ допустить, чтобъ о немъ говорили, что онъ былъ принужденъ жениться, и женился во избъжаніе поединка. Уговорите г. Пушкина безусловно отказаться отъ вызова. Я вамъ ручаюсь, что Дантесъ женится, и мы предотвратимъ, можетъ быть, большое несчастіе.

Этотъ д'Аршіакъ былъ необыкновенно симпатичной личностью, и самъ скоро умеръ насильственною смертью на охотъ. Мое положеніе было самое непріятное: я только теперь узнаваль сущность дъла; мнъ предлагали самый блистательный исходъ, то, что я и требовать, и ожидать бы никакъ не смълъ, а между тъмъ я не имълъ порученія вести переговоры. Потолковавъ съ д'Аршіакомъ, мы ръшились съъхаться въ три часа у самого Дантеса. Тутъ возобновились тъ же предложенія, но въ разговорахъ Дантесъ не участвовалъ, все предоставивъ секунданту. Никогда въ жизнь свою я не ломалъ такъ головы. Наконецъ, потребовавъ бумаги я написалъ пофранцузски къ Пушкину слъдующую записку:

«Согласно вашему желанію я условился на счеть матеріальной стороны поединка. Онь назначень 21 ноября въ 8 часовъ утра на Парголовской дорогъ, на 10 шаговъ барьера. Впрочемъ, изъ разговоровъ узналъ я, что г. Дантесъ женится на вашей свояченицъ, если вы только признаете, что онъ велъ себя въ настоящемъ дълъ

какъ честный человъкъ. Г. д'Аршіакъ и я служимъ вамъ порукой, что свадьба состоится; именемъ вашего семейства умоляю васъ

согласиться» и пр.

Точныхъ словъ я не помню, но содержаніе письма вѣрно. Очень мнѣ памятно число 21 ноября, потому что 20 было рожденіе моего отца, и я не хотѣлъ ознаменовать этотъ день кровавой сценой. Д'Аршіакъ прочиталъ внимательно записку; но не показалъ ее Дантесу, не смотря на его требованіе, а передалъ мнѣ и сказалъ:

— Я согласенъ. Пошлите.

Я позваль своего кучера, отдаль ему въ руки записку и приказаль вести на Мойку туда, гдѣ я быль утромь. Кучеръ ошибся и отвезъ записку къ отцу моему, который жиль тоже на Мойкѣ и у котораго я тоже быль утромь. Отецъ мой записки не распечаталъ, но, узнавъ мой почеркъ и очень встревоженный, выглядѣль условія о поединкѣ. Однако, онъ отправиль кучера къ Пушкину, тогда какъ мы около двухъ часовъ оставались въ мучительномъ ожиданіи. Наконецъ, отвѣтъ былъ привезенъ. Онъ былъ въ общемъ смыслѣ слѣдующаго содержанія: «Прошу гг. секундантовъ считать мой вызовъ недѣйствительнымъ, такъ какъ по городскимъ слухамъ (раг le bruit public) я узналъ, что г. Дантесъ женится на моей свояченицѣ. Впрочемъ, я готовъ признать, что въ настоящемъ дѣлѣ онъ велъ себя честнымъ человѣкомъ».

 — Этого достаточно,—сказалъ д'Аршіакъ, отвъта Дантесу не показалъ и поздравилъ его женихомъ. Тогда Дантесъ обратился ко

инъ со словами:

— Ступайте къ г. Пушкину и поблагодарите его, что онъ согласенъ кончить нашу ссору. Я надёнось, что мы будемъ видаться

какъ братья.

Поздравивъ съ своей стороны Дантеса, я предложилъ д'Артіаку лично повторить эти слова Пушкину и ѣхать со мной. Д'Артіакъ и на это согласился. Мы застали Пушкина за объдомъ. Онъ вышелъ къ намъ нъсколько блъдный и выслушалъ благодарность, переданную ему д'Артіакомъ.

— Съ моей стороны, — продолжалъ я: — я позволилъ себъ объщать, что вы будете обходиться съ своимъ зятемъ, какъ съ знако-

мымъ.

— Напрасно,— воскликнулъ запальчиво Пушкинъ. — Никогда этого не будетъ. Никогда между домомъ Пушкина и домомъ Дантеса ничего общаго быть не можетъ.

Мы грустно переглянулись съ д'Аршіакомъ. Пушкинъ затымь немного успокоился.

— Впрочемъ, — добавилъ онъ: — я призналъ и готовъ признать, что г. Дантесъ дъйствовалъ какъ честный человъкъ.

— Больше мнѣ и не нужно,—подхватилъ д'Аршіакъ и поспѣшно вышелъ изъ комнаты.

Вечеромъ на балѣ С. В. Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкинъ Дантесу не кланялся. Онъ сердился на меня, что, не смотря на его приказаніе, я вступилъ въ переговоры. Свадьбѣ онъ не вѣрилъ.

— У него, кажется, грудь, болить,—говориль онъ:—того гляди, уъдеть за границу. Хотите биться объ закладъ, что свадьбы не будеть? Воть у васъ тросточка. У меня бабья страсть къ этимъ

игрушкамъ. Проиграйте мнъ ее.

— А вы проиграете мнѣ всѣ ваши сочиненія?

— Хорошо.—(Онъ былъ въ это время какъ-то желчно весель).

— Послушайте, — сказаль онъ мнѣ черезъ нѣсколько дней: — вы были болѣе секундантомъ Дантеса, чѣмъ моимъ; однако, я не хочу ничего дѣлать безъ вашего вѣдома. Пойдемте въ мой кабинетъ.

Онъ заперъ дверь и сказаль: «Я прочитаю вамъ мое письмо къ старику Гекерну. Съ сыномъ уже покончено... Вы мнъ теперь

старичка подавайте».

Туть онъ прочиталь мнѣ всѣмъ извѣстное письмо къ голландскому носланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Онъ былъ до того страшенъ, что только тогда я понялъ, что онъ дъйствительно африканскаго происхожденія. Что могъ я возразить противъ такой сокрушительной страсти? Я промолчалъ невольно, и такъ какъ это было въ субботу (пріемный день кн. Одоевскаго), то поѣхалъ къ кн. Одоевскому. Тамъ я нашелъ Жуковскаго, и разсказалъ ему про то, что слышалъ. Жуковскій испугался и объщалъ остановить отсылку письма. Дъйствительно, это ему удалось: черезъ нѣсколько дней онъ объявилъ мнѣ у Карамзиныхъ, что дѣло онъ уладилъ и письмо послано не будетъ. Пушкинъ точно не отсылалъ письма, но сберегъ его у себя на всякій случай.

Въ началъ декабря, я былъ командированъ въ Харьковъ къ гр. А. Г. Строганову и выбхаль совершенно успокоенный въ Москву. Въ Москвъ я заболълъ и пролежалъ два мъсяца. Передъ отъъздомъ я пошель проститься съ д'Аршіакомъ, который показаль мив нъсколько печатныхъ бланковъ съ разными шутовскими дипломами на разныя нелёныя званія. Онъ разсказаль мнъ, что вънское общество цёлую зиму забавлялось разсылкою подобныхъ мистификацій. Туть находился тоже печатный образець диплома, посланнаго Пушкину. Такимъ образомъ гнусный шутникъ, причинившій его смерть, не выдумаль даже своей шутки, а получиль образець отъ какого-то члена дипломатическаго корпуса и списалъ. Кто былъ виновнымъ, оставалось тогда еще тайной непроницаемой. Послъ моего отъезда, Дантесъ женился и быль хорошимъ мужемъ, и теперь по кончинъ жены весьма нъжный отецъ. Онъ пожертвовалъ собой, чтобъ избъгнуть поединка. Въ этомъ нътъ сомнънія; но какъ человъкъ вътренный, онъ и послъ свадьбы, встръчансь на балахъ съ Натальей Николаевной, подходиль къ ней и балагурилъ съ нъсколько казарменной непринужденностью. Взрывъ былъ неминуемъ и произошелъ несомнённо отъ площаднаго каламбура. На балё у гр. Воронцова, женатый уже, Дантесъ спросилъ Наталью Николаевну, довольна ли она мозольнымъ операторомъ, присланнымъ ей его женой.

— Le pédicure prétend,—прибавиль онъ:—que votre cor est plus beau que celui de ma femme 1).

Пушкинъ объ этомъ узналъ. Въ письмѣ его къ посланнику Гекерну есть намеки на этотъ каламбуръ <sup>2</sup>). Письмо, впрочемъ, было то же самое, которое онъ мнѣ читалъ за два мѣсяца,—многія мѣста я узналъ; только прежнее было, если не ошибаюсь, длиннѣе, и, какъ оно ни покажется невѣроятнымъ, еще оскорбительнѣе.

29 января слёдующаго (1837) года Пушкина не стало. Вся грамотная Россія содрогнулась отъ великой утраты. Я поняль, что Пушкинъ не выдержалъ и послалъ письмо къ старику Гекерну; поняль, почему, боясь новыхъ примирителей, онъ выбралъ себъ секунданта почти уже на мъстъ поединка; я понялъ тоже, что такъ было угодно Провидънію, чтобъ Пушкинъ погибъ, и что онъ самъ увлекался къ смерти силою почти сверхъестественною и, такъ сказать, осязательною. 25 лътъ спустя, я встрътился въ Парижъ съ Дантесомъ-Гекерномъ, нынъшнимъ французскимъ сенаторомъ. Онъ спросилъ меня. «Вы ли это были?» — Я отвъчалъ: Тотъ самый. — «Знаете ли, —продолжалъ онъ: —когда фельдъегерь довезъ меня до границы, онъ вручилъ миъ отъ государя запечатанный пакетъ съ документами моей несчастной исторіи. Этотъ пакетъ у меня въ столъ лежитъ и теперь запечатанный. Я не имъть духа его распечатать».

И такъ документы, поясняющіе смерть Пушкина, цёлы и находятся въ Парижё. Въ ихъ числё долженъ быть дипломъ, написанный поддёльной рукою. Стоитъ только экспертамъ изслёдовать почеркъ, и имя настоящаго убійцы Пушкина сдёлается извёстнымъ на вёчное презрёніе всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языкё, но пусть его отыщетъ и назоветъ не достовёрная догадка, а Божіе правосудіе!

Смерть Пушкина возвъстила Россіи о появленіи новаго поэта— Лермонтова. Съ Лермонтовымъ я сблизился у Карамзиныхъ и былъ въ одно время съ нимъ сотрудникомъ «Отечественныхъ Записокъ». Свътское его значеніе я изобразилъ подъ именемъ Леонина въ моей повъсти «Большой свътъ», написанной по заказу

<sup>1)</sup> Т. е. мозольщикъ увъряетъ, что у васъ мозоль лучше, чъмъ у моей жены. Игра французскими словами сог-мозоль и согря-тъло.

<sup>2)</sup> C'est vous probablement qui lui dictiez les pauvrétés qu'il venait debiter... il debite des calembourgs de corps de garde, — слова Пушкина въ письме къ барону Гекерну-отцу.

великой княгини Маріи Николаевны. Вообще все, что я писаль, было по случаю, по заказу, -- для бенефисовъ, для альбомовъ и т. п. «Тарантасъ» былъ написанъ текстомъ къ рисункамъ князя Гагарина, «Аптекарша» — подаркомъ Смирдину. Я всегда считалъ и считаю себя не литераторомъ ex professo, а любителемъ, прикомандированнымъ къ русской литературъ по поводу дружескихъ сношеній. Впрочемъ, и Лермонтовъ, не смотря на громадное его дарованіе, почиталь себя не чёмъ инымъ, какъ любителемъ, и, такъ сказать, щалилъ литературой. Смерть Лермонтова, по моему убъждению, была не меньшею утратою для русской словесности, чёмъ смерть Пушкина и Гоголя. Въ немъ выказывались съ каждымъ днемъ новые залоги необыкновенной будущности: чувство становилось глубже, форма яснье, пластичные, языкъ самобытные. Онъ росъ по часамъ, началь учиться, читать, сравнивать. Въ немъ слъдуетъ оплакивать не столько того, котораго мы знаемъ, сколько того, котораго мы могли бы знать. Послъднее наше свидание мнъ очень памятно. Это было въ 1841 году: онъ убзжалъ на Кавказъ и прібхалъ ко мнѣ проститься. — «Однако жъ, — сказалъ онъ мнъ: — я чувствую, что во мнъ дъйствительно есть талантъ. Я думаю серьезно посвятить себя литературъ. Вернусь съ Кавказа, выйду въ отставку, и тогда давай вмёстё издавать журналь». — Онъ убхаль въ ночь. Вскорё онъ былъ убитъ, а я повхалъ за границу, гдв жилъ целый годъ съ Гоголемъ, сперва въ Баденъ-Баденъ, потомъ въ Ниццъ. Таланть Гоголя въ то время осмыслился, окръпнулъ, но прежняя струя творчества уже не била въ немъ съ привычною живостью. Прежде геній руководиль имъ, тогда онъ уже хотёлъ руководить геніемъ. Прежде ему невольно писалось, потомъ онъ хотълъ писать и какъ Гёте смъщалъ свою личность съ независимымъ отъ его личности вдохновеніемъ. Онъ постоянно мнѣ говорилъ: — «Пишите, поставьте себъ за правило хоть два часа въ день сидъть за письменнымъ столомъ, и принуждайте себя писать». — «Да что жъ дълать, — возражаль я: — если не пишется!» — «Ничего... возьмите перо и пишите: сегодня мнъ что-то не пишется, сегодня мнъ что-то не пишется, сегодня мнъ что-то не пишется и такъ далъе, наконецъ, надоъстъ и напишется».—Самъ же онъ такъ писаль и быль всегда недоволень, потому что ожидаль отъ себя чего-то необыкновеннаго. Я видёль, какъ этотъ бойкій, свётлый умъ постепенно туманился въ порывахъ къ недостижимой цъли.

Какъ тревожны были мои отношенія къ Пушкину, такъ же покойны были отношенія мои къ Гоголю. Онъ чуждался и бъгалъ свъта, и, кажется, однажды во всю жизнь свою надъль черный фракъ, и то чужой, когда великая княгиня Марія Николаевна пригласила его въ Римъ къ себъ. Застънчивость Гоголя простиралась до странности. Онъ не робъль передъ посторонними, а тяготился ими. Какъ только являлся гость, Гоголь исчезалъ изъ ком-

наты. Впрочемъ, онъ иногда еще бывалъ веселъ, читалъ по вечерамъ свои произведенія, всегда прежнія, и представляль, между прочимъ, въ лицахъ нъжинскихъ своихъ учителей съ такой комической силой, что присутствующіе надрывались со сміха. Но жизнь его была суровая и печальная. По утрамъ онъ читалъ Іоанна Златоуста, потомъ писалъ и рвалъ все написанное, ходилъ очень много, былъ иногда простъ до величія, иногда причудливъ до ребячества. Я сохраниль отъ этого времени много писемъ и документовъ, любопытныхъ для опредъленія его психической бользни. Гоголя я видълъ въ послъдній разъ въ Москвъ въ 1850 году, когда я ъхалъ на Кавказъ. Онъ пришолъ со мной проститься и началъ говорить такъ сбивчиво, такъ отвлеченно, такъ неясно, что я ужаснулся, смъщался и сказаль ему что-то про самобытность Москвы. Тутъ лице Гоголя прояснилось, искра прежняго веселья сверкнула въ его глазахъ, и онъ разсказалъ мнъ погоголевски одинъ въ высшей степени забавный и типичный анекдоть, которымь, къ сожалънію, я съ моими читательницами подълиться не могу. Но тотчасъ же послъ анекдота онъ снова опечалился, запутался въ несвязной ръчи, и я понялъ, что онъ погибъ. Онъ страдалъ долго, страдалъ душевно, отъ своей неловкости, отъ своего мнимаго безобразія, отъ своей застънчивости, отъ безнадежной любви, отъ своего безсилія передъ ожиданіями русской грамотной публики, избравшей его своимъ кумиромъ. Онъ углублялся въ самого себя, искалъ въ религіи спокойствія и не всегда находиль; онъ изнемогаль подъ силой своего призванія, принявшаго въ его глазахъ разміры громадные, томился тъмъ, что не причастенъ къ радостямъ всъмъ доступнымъ, и, изнывая между болъзненнымъ смиреніемъ и болъзненной, несвойственной ему по природъ гордостью, умеръ отъ борьбы внутренней, такъ, какъ Пушкинъ умеръ отъ борьбы внѣшней. Оба шли разными путями, но оба пришли къ одной цъли, къ конечному душевному сокрушенію и къ преждевременной смерти. Пушкинъ не выдержалъ своего мнимаго униженія, Гоголь не выдержалъ своего настоящаго величія. Пушкинъ не устоялъ противъ своихъ враговъ, Гоголь не устоялъ противъ своихъ поклонниковъ. Оба не были подготовлены современнымъ имъ общественнымъ духовнымъ развитіемъ къ твердой стойкости передъ жизненными искушеніями. Оба не нашли вокругь себя настоящей точки опоры, общаго трезваго взгляда на отношенія искусства къжизни и жизни къ истинъ. Настоящимъ художникамъ нътъ еще мъста, нътъ еще обширной сферы въ русской жизни. И Пушкинъ, и Гоголь, и Лермонтовъ, и Глинка, и Брюловъ были жертвами этой горькой истины. Тамъ, гдъ жизнь еще ищеть своихъ требованій, тамъ искусству неловко, тамъ художникъ становится мученикомъ другихъ и самого себя.

Послѣ кончины почти всѣхъ моихъ учителей, товарищей и пріятелей, я отошелъ отъ литературнаго поприща, какъ покидаютъ домъ, нѣкогда оживленный любимыми собесѣдниками и вдругъ опустошенный рукою всесокрушающей смерти. Я отошелъ въ сторону, но унесъ съ собой свои воспоминанія, и уже привычную любовь къ русскому слову, и твердую увѣренность въ его прекрасной будущности. Свѣтильникъ, зажженный великими людьми, не можетъ угаснуть. Его обережетъ народный здравый смыслъ. Его оживятъ новые таланты. Дай Богъ, чтобъ они не были новыми жертвами; дай Богъ, чтобъ истинное просвѣщеніе не оставалось утонченною потребностью нѣкоторыхъ личностей, а разлилось потокомъ по всему нашему отечеству.

Я уже сказаль, что въ декабръ 1836 года убхаль въ Харьковъ, гдъ назначенъ былъ состоять чиновникомъ особыхъ порученій при генераль-губернатор'в граф'в Строганов'в. Графъ Александръ Григорьевичь Строгановъ, мой новый начальникъ, хотя не одаренный способностями государственными, быль, однако же, человъкъ недюжинный. Онъ игралъ видную роль по своей служебной карьеръ, и потому я подробно поговорю о немъ. По рожденію, связямъ и воспитанію, онъ принадлежаль къ самому знатному петербургскому кругу. Съ женою своею, рожденною княжною Кочубей, онъ имълъ трехъ дътей: двухъ дочерей-одна изъ нихъ, Маріанна, олицетворяла собою красоту, грацію, женственность — и сына Григорія Александровича: его дочери объ умерли молодыми дъвушками, зато сыну удалось порядочно нашумъть на своемъ въку. Я всегда находился съ Григоріемъ Строгановымъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ и могу сказать, что рёдко на своемъ вёку встрёчалъ человъка такого благороднаго и добраго. Онъ представлялъ собою олицетвореніе того, что французы называють «un viveur», но въ самомъ изящномъ смыслъ. Всегда готовый волочиться за женщинами и кутить, онъ въ то же времи всегда быль готовъ оказать услугу товарищу, помочь бъдняку, утъшить страждущаго... Въ Россіи трудно кого нибудь удивить способностью осущить почтенное количество бутылокъ, но едва ли кто нибудь могь въ этомъ случат перещеголять Григорія Строганова. Его понойки сдёлались въ Россіи легендарными; опишу одну изъ нихъ, разсказанную мнъ самимъ Григоріемъ Александровичемъ. Будучи еще молодымъ человъкомъ, по деламъ службы Строгановъ отправился въ Прибалтійскія провинціп и прітхалъ, уже не помню теперь хорошенько, въ Ревель или Ригу, — словомъ въ большой городъ, гдв члены тамошняго клуба устроили ему объдъ. Какъ только Строгановъ вошелъ въ залу, члены встрътнии его самымъ радушнымъ образомъ и повели въ столовую, гдъ усадили, разумъется, на первое мъсто и стали его угощать.

— Любезный графъ, — обратился къ Строганову предсёдатель пирушки: — мы знаемъ, что въ Россіи никто такъ богатырски не пьеть, какъ вы, и потому мы предлагаемъ вамъ вынить съ каждымъ изъ насъ по бокалу за ваше здоровье; насъ семнадцать человъкъ, слъдственно...

— Съ удовольствіемъ, — невозмутимо отвѣтилъ Григорій Александровичъ; онъ зналь, что противъ него между его хозяевами произошло нѣчто въ родѣ маленькаго заговора съ цѣлью его напоить, и потому приготовился къ бою:—съ удовольствіемъ, я готовъ съ каждымъ изъ васъ выпить по бокалу шампанскаго!

Онъ всталъ. Всё поднялись за нимъ. Строгановъ чокался съ каждымъ изъ своихъ «сотрапезниковъ» и до дна осущалъ свой бокалъ; стоявшій позади его оффиціантъ немедленно снова наполняль его бокалъ, и Строгановъ снова чокался. Когда этотъ обрядъ окончился, всё усёлись на свои мёста и принялись обёдать.

— Господа!—въ свою очередь, заговорилъ Строгановъ; онъ былъ, что называется, «какъ ни въ чемъ не бывало»:—я исполнилъ ваше желаніе; теперь позвольте мнъ сдълать вамъ маленькое предложеніе.

— Согласны, заранъе согласны!—загудъли расходившеся бароны.

— Я выпиль, какъ вы изволили это видъть, семнадцать бокаловъ; теперь я предлагаю вамъ слъдующее: каждый изъ насъ долженъ выпить по семнадцати бутылокъ шампанскаго?..

Бароны нъсколько опъшили, но согласились; разумъется, за третьей бутылкой половина изъ нихъ уже лежала подъ столомъ; остальные же если и бормотали что-то еще о «привиллегіяхъ», но такъ безтолково, что Строгановъ махнулъ на нихъ, что называется,

рукой, надълъ фуражку и ушелъ.

Начальникъ мой, Александръ Григорьевичъ, отличался, какъ и брать его, извъстный всему Петербургу, графъ Сергъй Григорьевичь Строгановъ, сухимъ и даже резкимъ видомъ, въ душе же онъ былъ человъкъ и добрый и благонамъренный, хотя не отличался тою благотворительностью, какою славился въ Петербургъ его братъ Сергъй Григорьевичъ; между мной и графомъ Строгановымъ существовали странныя отношенія; утромъ, когда я являлся къ нему по службъ, онъ сидълъ у своего письменнаго стола и принималъ меня чисто поначальнически; онъ никогда не подавалъ мнъ руки, и я стоя докладывалъ ему о возложенныхъ на меня имъ порученіяхъ или выслушиваль его приказанія; затёмь я откланивался и уходиль; но по возвращении домой человъкъ докладываль мнъ, что отъ генераль-губернатора приходилъ курьеръ съ приглашеніемъ на об'єдъ. Когда я являлся на приглашеніе, я точно встр'єчалъ совершенно другаго человъка; съ ласковой улыбкой на совершенно измѣнившемся лицѣ, съ протянутой рукой, Строгановъ шелъ мнъ навстръчу, не только любезно, но, можно сказать, товарищески разговаривая со мною обо всемъ; послъ объда, куря, мы вдвоемъ играли на билліардъ часовъ до одиннадцати вечера; затъмъ я уходилъ, но на слъдующій день утромъ опять заставалъ своего начальника такимъ же ледянисто-сухимъ какъ всегда. Эти отношенія,

A COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

во-первыхъ, обрисовываютъ характеръ Строганова, во-вторыхъ, даютъ понятіе о существовавшихъ тогда отношеніяхъ между начальниками и подчиненными. Во время исполненія служебныхъ обязанностей начальникъ всегда оставался холоденъ, но если подчиненный принадлежаль къ одному съ нимъ обществу, то въ обыденной жизни онъ становился любезнъе, разумъется, не въ такой ръзкой формъ. какъ это делалъ Строгановъ. Лето семья Строганова проживала въ Диканькъ (я уже сказалъ выше, что графъ былъ женатъ на княжнъ Кочубей), и я часто туда ъзжалъ. Я не стану описывать Ликаньку, ея знаменитый дворенъ, паркъ и такъ далъе; обо всемъ этомъ столько разъ было говорено; но опишу обыденную въ ней жизнь, какою я её тогда видъль. Состояніемъ старуха княгиня Кочубей владела такимъ огромнымъ, что даже по ея кончине кажлый изъ ея четырехъ сыновей еще оказался очень богатымъ человъкомъ. Мы находились не то что въ родствъ, а въ свойствъ съ Кочубеями, такъ какъ моя родная тетка, сестра моей матери, была замужемъ за роднымъ братомъ княгини Кочубей-Васильчиковымъ. Этимъ и объясняется, что старуха княгиня всегда относилась ко мнъ благосклонно-другаго выраженія я употребить не могу, такъ какъ княгиня Кочубей держалась царицей; впрочемъ, не она однавъ тъ времена многія изъ знатныхъ дамъ новоножалованныхъ родовъ (такъ какъ ужъ и тогда настоящіе, древніе, княжескіе и боярскіе русскіе роды почти всё об'ёднёли и размножились) любили у себя въ помъстьяхъ, какъ говорятъ французы, «jouer à la reine». На эктеніяхъ вслідь за императорской фамиліей и именемъ мъстнаго архіерея, священникъ молился за княгиню со чадами и объ опочившемъ князъ. По этому поводу я однажды былъ свидътелемъ смъшной, но нъсколько безобразной сцены; священникъ во время объдни, на эктеніи, ошибся и вмъсто того, чтобы помолиться «о здравіи» княгини Кочубей, онъ помянуль её «за упокой». Она, разумъется, какъ всегда, находилась въ церкви, и можно себъ представить какое непріятное впечатятніе эта ошибка произвела на женщину, уже старую и необыкновенно чванную. Что же касается Строганова, то онъ просто разсвиръпълъ. Едва объдня окончилась, онъ вобжалъ въ алтарь и бросился на священника; этоть обмерь оть страха и выбъжаль въ боковую дверь вонь изъ церкви; Строгановъ схватилъ стоявшую въ углу трость священника и бросился его догонять. Никогда мн не забыть, какъ священникъ, подбирая рукой полы своей добротной шелковой рясы, отчаянно перескакивалъ клумбы и плетни, а за нимъ Строгановъ въ генеральскомъ мундиръ гнался, потрясая тростью и приговаривая: «не уйдешь такой, сякой, не уйдешь».

На пріємахъ, объдахъ и даже тогда, когда, кромъ семьи и домочадцевъ, никого не было,—правда, это случалось очень ръдко,—всъ въ ожиданіи княгини собирались въ одну изъ гостинныхъ, и только за нъсколько минутъ она появлялась въ сопровожденіи двухъ-трехъ приживалокъ; это нѣсколько смахивало на выходъ, но не казалось смѣшнымъ, во-первыхъ, потому, что княгиня Кочубей дѣйствительно выглядывала настоящей барыней, во-вторыхъ, потому, что роскошь Диканьки этому соотвѣтствовала.

Въ Харьковъ я часто бывалъ у графа Головкина, женатаго на родной сестръ моей бабки, графини Сологубъ-Нарышкиной. Я ему доводилси внучатнымъ племянникомъ, и онъ всегда необыкновенно ласково со мною обращался. Онъ изображаль собою воплощение тина большихъ баръ XVIII-го столетія. Большаго роста, тучный, съ огромнымъ гладко выбритымъ лицомъ и густыми съдыми волосами, зачесанными по модъ императрицы Екатерины II, онъ всегда быль одъть изысканно, хотя по-старинному, носиль чулки и башмаки съ необыкновенно красивыми пряжками; когда онъ входилъ въ комнату, покачиваясь и опираясь на трость съ драгоценнымъ набалдатникомъ, то распространяль очень сильный и пріятный запахъ «Bouquet à la Maréchale», коимъ были пропитаны всѣ его одежды; къ каждому изъ своихъ гостей (онъ почти ни у кого не бываль), по-старинному, онь обращался съ любезнымъ прив'ьтствіемъ; во всемъ онъ соблюдаль обычан прошлаго и даже волочился за женщинами, въроятно, впрочемъ, безобидно, такъ какъ въ ту пору (въ 1837 году) ему уже минуло за семьдесять. Во время моего пребыванія въ Харьковъ предметомъ его старческой страсти была жена губернскаго архитектора, хорошенькая г-жа Меновская. Ежедневно она передъ объдомъ держалась съ прочими гостями въ пріемной въ ожиданіи выхода хозянна; когда въ дверяхъ показывалась высокая фигура Головкина, Меновская первая подходила къ нему и, граціозно передъ нимъ приседая, подавала ему табакерку, наполненную тончайшимъ испанскимъ табакомъ; старикъ нъжно принималъ изъ прекрасныхъ рукъ свою табакерку. Щеголевато, какъ истый маркизъ двора Людовика XV-го, концами пальцевъ подносилъ къ своему благородному носу щепотку табаку, съ наслажденіемъ её втягиваль, ногтями стряхиваль пылинки табаку, упавшія на кружева жабо, потомъ обращался къ красивой полькѣ и, влюбленно на нее глядя, ежедневно произносиль одну и ту же фразу:—«Trop gracieuse chère Madame, et de plus en plus jolie!»

Отъ Головкина я слышалъ много интересныхъ разсказовъ о выдающихся личностяхъ конца прошлаго въка и въ особенности о Потемкинъ, котораго онъ хорошо помнилъ и близко зналъ. Между прочимъ, онъ мнъ разсказалъ слъдующее явленіе изъ жизни знаменитаго свътлъйшаго, кажется, мало извъстное. Во время втораго турецкаго похода Потемкинъ, который, какъ извъстно, очень любилъ женщинъ, влюбился въ жену одного изъ своихъ приближенныхъ офицеровъ, княгиню Долгорукую. При его тогдашнемъ могуществъ, громадномъ богатствъ и, кромъ всего этого, его обаятельной личности, онъ только затруднялся тъмъ, что французы на-

зывають «l'embarras du choix», но на этоть разь онь встрътиль отпорь непредвидънный; княгиня Долгорукая гордо отвергла исканія великольпнаго князя Тавриды, потому что горячо любила своего мужа. Какь и слъдовало ожидать, сопротивленіе еще болье разожгло страсть Потемкина; все было пущено въ ходъ, чтобы ослъпить, затуманить, очаровать молодую красавицу, но напрасно: она нопрежнему оставалась непреклонна. Однажды, объъзжая позиція войскъ вокругь осаждаемаго Очакова, Потемкинъ завидъль издали любимый обликъ и подскакалъ къ княгинъ Долгорукой. Молодая женщина какъ всегда обошлась съ нимъ съ холодной почтительностью и нехотя отвъчала на любезности князя.

— Дайте миѣ понюхать этотъ цвѣтокъ,—промолвилъ князь, указывая на подсиѣжникъ, приколотый къ мантилъѣ княгини Долгорукой.

Та нехотя подала ему цвътокъ; но въ то время, какъ Потемкинъ, перегнувшись на съдлъ, протягивалъ руку, лошадь его рванула, и подснъжникъ упалъ въ грязъ...

— Вы мнъ позволите, княгиня, возвратить вамъ такой же цвътокъ?—спросилъ фельдмаршалъ.

— Д-да, — неръшительно отвътила княгиня.

Потемкинъ ей поклонился, поднялъ лошадь въ галопъ и поскакаль домой. Черезъ часъ послъ этого фельдъегерь мчался въ Петербургъ съ личнымъ поручениемъ отъ фельдмаршала. Какъ извъстно, Потемкинъ и жилъ, и воевалъ царемъ; на войнъ его сопровождаль обозь въ сотни тельгь, вмъщавшихъ въ себъ самыя изысканныя явства, тончайшія вина, драгоцівную золотую и серебряную утварь, ковры, восточныя ткани и т. д. Между прочими его затъями онъ приказаль почти подъ стънами осаждаемаго города вырыть нъчто въ родъ подземнаго дворца съ огромной галлереей, могущей вмъстить въ себъ вереницу столовъ человъкъ на сто. Къ назначенному дню все оказалось готовымъ; подземный чертогъ сіяль позолотой и рдёль роскошными тканями; съ утра князь разослалъ приглашенія на пиръ, но м'єсто пира оставалось неизв'єстнымъ почти для всъхъ, и только нъкоторые посвященные знали о великолъпныхъ приготовленіяхъ. Кромъ пышной обстановки, всюду окружавшей свътлъйшаго, его всюду сопровождала многочисленная свита, составленная не только изъ лицъ, находящихся при немъ на службъ, но и ихъ женъ и даже дамъ и кавалеровъ вовсе ему чужихъ, и потому, не въ ущербъ побъдамъ, празднества смънялись празднествами. Но этотъ пиръ превзошелъ великолепіемъ и оригинальностью всё предшествовавшіе. Когда очарованные гости при пушечной пальбъ вошли или скоръе опустились въ подземное царство, Потемкинъ ихъ встрътиль со своею обычною привътливостью. но казался озабоченнымъ. За ужиномъ княгиня Долгорукая сидъла напротивъ хозяина; казалось, ея красота еще никогда не была такъ обаятельна, и свътлъйшій не сводиль съ нея глазь, но, тъмъ не

менъе, безпокойство его и нетерпъніе возростали съ каждой минутой. Но воть къ нему приблизился одинъ изъ дворецкихъ и, почтительно нагибаясь къ уху князя, прошепталъ нъсколько словъ; лицо Потемкина просвътлъло.

— A! наконецъ!—вскрикнулъ онъ:—я жду его съ утра; введите его сюда!

Черезъ минуту въ галлерею весь запыленный отъ долгой дороги вошелъ фельдъегерь и подалъ Потемкину маленькій бирюзоваго цвъта экранъ; князь раскрылъ его и вынулъ изъ него удивительной работы брилліантовый подснъжникъ...

— Княгиня,—черезъ столъ подавая княгинъ Долгорукой снова уложенный имъ въ экранъ подснъжникъ, сказалъ Потемкинъ:—мъсяцъ тому назадъ вы позволили мнъ возвратить вамъ нечаянно уроненный мною въ грязь вашъ цвътокъ... Смъю ли я надъяться, что этотъ можетъ замънить тотъ?..

Княгиня Долгорукая взяла экранъ изъ рукъ Потемкина, полюбовалась игрой баснословныхъ камней, потомъ, возвращая свътлъйшему экранъ, проговорила своимъ сдержаннымъ голосомъ:

— Князь, я согласилась отъ васъ принять такой же цвътокъ, какъ быль мой, а не драгоцънный подарокъ; благодарю васъ за вашу обычную ко мнъ любезность, но принять эту вещь я не могу!...

Потемкинъ измѣнился въ лицѣ и съ свойственною ему горячностью бросилъ подъ столъ, растопталъ каблукомъ, въ дребезги уничтожилъ злополучный подснѣжникъ...

Присутствующимъ стало «не по себѣ», князь во гнѣвѣ былъ тяжелъ; но Потемкинъ съ обычнымъ своимъ умомъ взялъ на себя свойственный ему видъ и съ улыбкой насилованной, но, всетаки, улыбкой, обратился къ княгинѣ Долгорукой, выражая только сожалѣніе, что труды петербургскихъ ювелировъ и нѣсколько тысячъ верстъ, проскаченныхъ въ ея честь, не заслужили ея вниманія. Пиръ долго еще продолжался, но съ этого вечера свѣтлѣйшій пересталъ ухаживать за княгиней Долгорукой: гордый любимецъ великой царицы не простилъ ей ея урока.

Графъ Головкинъ также любилъ разсказывать о балѣ, данномъ Потемкинымъ въ честь императрицы Екатерины въ Таврическомъ двордѣ. Разумѣется, все, что могла придумать самая роскошная и пышная фантазія съ тѣмъ особеннымъ тонкимъ вкусомъ, какимъ отличались празднества при дворахъ въ концѣ восемнадцатаго вѣка, украшало дворецъ и примыкавшіе къ нему сады. Когда императрица, еще тогда прекрасная, прибыла на балъ, Потемкинъ встрѣтилъ ее на колѣняхъ; за нимъ на подушкѣ изъ голубаго атласа пажъ держалъ его шляпу—она до того была разукрашена брилліантами, что въ рукахъ нести князю ее было тяжело.

Графъ В. Сологубъ.

(Продолжение въ слидующей книжки).



# БОЛГАРІЯ И ВОСТОЧНАЯ РУМЕЛІЯ ПОСЛЪ БЕРЛИНСКАГО КОНГРЕССА.

(Историческій очеркъ).

I.

ИПЛОМАТЫ берлинскаго конгресса раскололи на три части Цёлокупную Болгарію Сань-Стефанскаго трактата, образовавь изъ сѣверной Болгаріи (Мизіи) почти независимое княжество, изъюжной—именно Фракіи, по Адріанопольскій вилаэть, автономную область, весьма неудачно окрещенную названіемъ Восточной Румеліи, а Македонію оставивъ попрежнему подъвластью

турецкаго султана. Дерковно-объединенная, въ видъ самостоятельнаго экзархата, по султанскому фирману 1872 года, единая по своей исторіи и этнографическому составу населенія, Болгарія, какъ бездушный трупъ, была разрѣзана на куски. Такая операція ін апіті vili, произведенная надъ живымъ народомъ, такое открытое пренебреженіе къ ходу историческаго развитія, требованіямъ жизни и стремленіямъ пробудившагося народнаго сознанія, конечно, не могло пройдти безнаказанно для дѣла мирнаго развитія. Выбитое изъ естественной исторической колен дальнѣйшее политическое развитіе болгарскаго народа подвергалось неизбѣжно великимъ опасностямъ въ будущемъ, дѣлая изъ несчастнаго Балканскаго полуострова игралище народныхъ страстей и дипломатическихъ интригъ. Въ концѣ XIX-го столѣтія, какъ и въ началѣ его, на пресловутомъ Вѣнскомъ конгрессѣ, 1815 года, европейская

дипломатія обнаружила полное пренебреженіе къ законамъ историческаго развитія и новому мощному фактору политической европейской жизни — національному принципу. На третьемъ, по счету, великомъ европейскомъ конгрессъ, текущаго стольтія, дипломатія, во имя чисто отвлеченныхъ и совершенно фиктивныхъ интересовъ, игнорировала значение и силу національнаго принципа, который, по върному замъчанию одного французскаго публициста, «въ наши дни творитъ чудеса, возвращаетъ даръ слова нъмымъ и призываетъ къ жизни мертвецовъ» 1). Этотъ жизненный и могучій принципъ современной политической жизни быль грубо попранъ на берлинскомъ конгрессъ, и притомъ въ силу весьма шаткихъ и крайне призрачныхъ интересовъ и столь же легковъсныхъ соображеній. Главный и самый ярый партизанъ разчлененія Болгаріи, маркизъ Салюсбюри, усердный сотрудникъ печальной памяти Биконсфильда, минувшей осенью, послѣ переворота, 6-го сентября, т. е. всего только 7 лътъ послъ конгресса, въ качествъ премьера и руководителя политики Forreing Office королевы, обратился скоропостижно въ самаго ретиваго адвоката «Цълокупной Болгаріи» и національнаго объединенія болгарскаго народа. Всякая ломка жизни, во имя отвлеченныхъ умоначертаній теоріи или доктрины, котя бы проводимой въ жизнь высокопоставленными представителями великихъ европейскихъ державъ, есть дъло, по существу своему, безусловно революціонное, неизб'єжно вносящее въ жизнь народовъ, подвергающихся такой операція, элементы смуты и броженія.

Вся политическая исторія Европы въ XIX-мъ въкъ непреложно подтверждаеть эту истину. Вънскій конгрессь, 1815 года, думаль раздавить національныя стремленія итальянскаго народа. Регентъ европейскаго концерта того времени князь Меттернихъ напрягаль всъ усилія своего изобрътательнаго ума и всъ средства дипломатической интриги, чтобы обратить Италію въ географическій терминъ. Апеннинскому полуострову былъ навязанъ его стараніями политическій порядокъ крайне искусственный, глубоко противный и враждебный народнымъ желаніямъ и историческому развитію. Европейская дипломатія, поддерживая этотъ порядокъ, думала затормозить въ Италіи пробужденіе національнаго духа и сознанія, подчинивъ дальнъйшее историческое развитіе итальянскаго народа своимъ политическимъ комбинаціямъ и эгоистической политикъ вънскаго кабинета.

Но задержанное усиліями дипломатіи національное движеніе въ Италіи не заглохло, а только получило революціонное направленіе, подкладку и окраску. Италія на нъсколько десятковъ лътъ превра-

<sup>1)</sup> Anatole Leroy-Beaulieu: «La Boulgarie et les derniers evenements d'Orient» (Revue Politique et Litteraire, 23 %, 1885).

тилась въ зловѣщій очагъ революціонной пропаганды, тревожившій Европу непрерывными революціонными вспышками, представлявшими постоянную угрозу миру Европы. Въ концѣ концовъ жизнь одолѣла дипломатію! Италія объединилась подъ властью савойской династіи, выставившей на своемъ знамени національную идею Италіи. Апеннинскій полуостровъ, наконецъ, избавился отъ европейской опеки, въ 1870 году, когда занятіемъ Рима дѣло объединенія Италіи было закончено. Италія успокоилась и затихла, хотя страна до сихъ поръ еще не вполнѣ успѣла пережить и выбросить нзъ своего политическаго организма тѣ зародыши смуты, которыя запали въ итальянскую почву въ это печальное время.

Берлинскій конгрессъ съигралъ совершенно аналогическую роль въ отношеніи Балканскаго полуострова. Вытѣсненная изъ Италіи войной 1859 года и событіями 1866 года, когда ей пришлось отказаться отъ Венеціанской области, выброшенная въ то же время, по Никольсбургскому миру, изъ германскаго союза, Австрія обратила взоры на Балканскій полуостровъ. По свойственному всѣмъ народамъ сѣвернаго и средняго климата тяготѣнію къ югу, имперія габсбурговъ перенесла объективъ своей политики съ Апеннинскаго полуострова на Балканскій.

Усерднымъ проповъдникомъ и проводникомъ этой новой восточной политики Австро-Венгріи явился весьма даровитый и предпріимчивый молодой дипломать, баронъ Веніаминъ Каллай, теперешній намъстникъ австрійскаго императора въ Босніи и Герцеговинъ. Сербъ, по матери, но ярый мадьяръ, по отцу и воспитанію, Каллай, авторъ извъстной «Исторіи Сербіи», весьма красно и бойко формулировалъ программу этой политики, въ своемъ извъстномъ и надълавшемъ немало шума мемуаръ — «О восточной задачъ Австро-Венгріи», представленномъ имъ, въ 1879 году, въ Пештскую академію наукъ 1).

Идеи Каллая о великой исторической миссіи, которую будто бы призвана играть мадьярская раса въ судьбахъ Балканскаго полуострова, были приняты весьма благосклонно при дворѣ Франца Іосифа. Авторъ мемуара не замедлилъ получить сначала портфель имперскаго министра финансовъ, а вслъдъ за симъ и соединенное съ этимъ портфелемъ управленіе Босніей и Герцеговиной—этимъ форпостомъ Австро-Венгріи на Балканскомъ полуостровъ. По общепринятому мнънію, Каллай наиболъе въроятный преемникъ Кальноки и будущій руководитель внъшней политики вънскаго кабинета, когда пробьетъ часъ приведенія въ исполненіе давно заду-

¹) Точное заглавіе этого мемуара слѣдующее: «Венгрія на рубежѣ Востока и Запада». (Ungarn an den Grenzen des Orientes und Occidents). Этотъ мемуаръ былъ написанъ помадъярски, но одновременно и самимъ же авторомъ переведенъ былъ и понѣмецки, а вслѣдъ за симъ явились его переводы на всѣхъ европейскихъ языкахъ, за исключеніемъ русскаго.

манныхъ плановъ, а именно перемъщенія политическаго центра Ostreich, въ буквальномъ переводъ восточное государство, на востокъ, или, иначе говоря, на Балканскій полуостровъ. Хотя г. Каллай и не принималъ оффиціальнаго участія въ дебатахъ берлинскаго конгресса, но какъ близкій человъкъ Андраши и Кароли, представителямъ Австро-Венгріи на конгрессъ, онъ имълъ полную возможность дать практическое примъненіе своимъ воззрѣніямъ на историческую миссію Австро-Венгріи на Востокъ. Вдохновленные имъ дипломаты Въны и Пешта весьма успъшно опутали на конгрессъ Балканскій полуостровъ паутиной сложныхъ интригъ, конечная цъль которыхъ подготовить совершенное подчиненіе этого

полуострова Австро-Венгріп.

Такое направление австро-венгерской политики, какъ нельзя болъс соотвътствовавшее желаніямъ и видамъ «честнаго маклера конгресса», властно руководившаго его ръшеніями, конечно, получило полную апробацію и санкцію конгресса. Одушевленная восточными планами хитроумнаго мадьяра, австрійская политика не замелянла приступить къ постепенному ихъ осуществленію. На первое время Австрія занялась преимущественно сербами. Получивъ отъ конгресса право на окупацію Босніи и Герцеговины, австрійская дипломатія, сверхъ того, добилась сооруженія спеціальной перегородки между Черногоріей и Сербіей, въ вид'я подвластной султану полосы, раздёляющей эти славянскія государства сербскаго корня. Въ виду такихъ результатовъ, достигнутыхъ вънскимъ кабинетомъ на конгрессъ, австро-венгерская пресса громко диковала и во всеуслышаніе хвалилась, что въ славянское тьло на Балканскомъ полуостровъ вбить весьма солидный и «надежный колъ». Хотя извъстный нъмецкій ученый профессоръ Блюнчли, въ своемъ этюдъ о Берлинскомъ трактатъ 1), и замъчаетъ довольно основательно, что ни одно изъ государствъ, заинтересованныхъ въ разрѣшеніи восточнаго вопроса, не могло остаться вполнъ довольно этимъ трактатомъ, но, очевидно, про Австрію этого нельзя сказать.

Правда, обстоятельства, при которыхъ пришлось окупировать Боснію и Герцеговину, были довольно тревожнаго свойства. Австрійскимъ культуртрегерамъ на Балканскомъ полуостровъ, снабженнымъ масляничными вътвями отъ конгресса, пришлось вступить въ Боснію и Герцеговину не съ этими эмблемами мира, а со штыками въ рукахъ. Невъжественные герцеговинцы и босняки слышать не хотъли о благодъяніяхъ нъмецкой культуры, которую несла съ собой австрійская окупація, вслъдствіе чего приходилось во имя культуры и цивилизаціи брать съ боя чуть ли не каждую де-

<sup>1)</sup> Revue de Droit International, sa 1879 r. Le Congrés de Berlin etc.

ревню. Мъстное население смотръло на швабовъ, посланныхъ къ нимъ конгрессомъ, какъ на своихъ злъйшихъ враговъ.

Но народное сопротивление было сломлено, хотя послѣ упорной борьбы и немалаго напряжения силъ. Австро-венгерския войска, въ составѣ нѣсколькихъ корпусовъ, предводимыя генераломъ Филипповичемъ, наконецъ, одолѣли и разсѣяли какъ войска албанской лиги, такъ и четы герцеговинцевъ и босняковъ. Сераево было занято австрійцами, а вся окупированная область покрылась какъ щетиною австрійскими блокгаузами. Сербія, т. е. правители ея съ Миланомъ во главѣ, была куплена вѣнскимъ кабинетомъ, а австрійскій представитель при бѣлградскомъ дворѣ, графъ Робертъ Кевенгюллеръ, сдѣлался другомъ дома правителя Сербіи и властнымъ руководителемъ сербской политики.

Этотъ самый графъ Кевенгюллеръ, въ жилахъ котораго течетъ чешская кровь, роковой человъкъ въ судьбъ славянскихъ народовъ Балканскаго полуострова. Состоя дипломатическимъ агентомъ при князъ Александръ болгарскомъ и пользуясь большимъ вліяніемъ на этого послъдняго, онъ приготовилъ прискорбный переворотъ 27-го апръля 1881 года, надълавшій немало вреда Болгаріи и значительно испортившій наши отношенія къ послъдней 1).

Въ качествъ представителя своего кабинета въ Бълградъ, Кевенгюллеръ былъ душой сближенія Сербін съ Австріей, а послѣ переворота 6-го сентября въ Восточной Румеліи, весьма усибшно подстрекаль короля Милана къ войнъ съ Болгаріей. Роль, которую Кевенгюллеръ игралъ при заключеніи перемирія между этими державами, слишкомъ еще свъжа въ памяти нашихъ читателей, и мы объ ней здёсь распространяться не будемъ. Вмёшательство Австрін было облечено Кевенгюллеромъ въ такую форму, которая глубоко оскорбила какъ сербовъ, такъ и болгаръ и немало затруднила полное примирение этихъ братскихъ славянскихъ народовъ, столь нагло стравленныхъ лукавыми внушеніями вінской дипломатін. Въ настоящее время графъ Кевенгюллеръ, сильно скомпрометировавшій себя въ глазахъ всего славянскаго населенія Балканскаго полуострова, какъ слышно, оставляеть свой пость въ Бълградъ — онъ переводится въ Бухаресть, въроятно, для того, чтобы изъ Румыніи мутить славянскія дела на полуострове. Такимъ образомъ стараніями австрійской дипломатін Балканскій полуостровъ былъ оцепленъ сетью хитро задуманныхъ интригъ, народныя страсти и вражда политическихъ партій распалена до точки кип'внія; однимъ словомъ, сдълано было все возможное для успътнаго выполненія восточной программы мадьярскихъ политиковъ. Впрочемъ,

<sup>1)</sup> Кевенгюллеръ, собственно говоря, оставилъ Софію за нѣсколько мѣсяцевъ до нереворота, но когда «каша была заварена» и князь Александръ окончательно уже рѣшилъ въ умѣ свой первый пресловутый переворотъ.

одинъ изъ капитальныхъ пунктовъ этой программы — вызвать въ 1881 году вооруженное столкновеніе между освобожденнымъ русской кровью болгарскимъ народомъ и молодымъ болгарскимъ войскомъ, состоявшимъ тогда подъ командой русскихъ офицеровъ, —не увънчался успъхомъ.

Эта коварная комбинація австрійской дипломатіи, вполн'є достойная насл'єдниковъ Меттерниха, разлет'єлась какъ дымъ, благодаря политическому такту и личному авторитету въ глазахъ болгарскаго народа нашего дипломатическаго представителя въ Софіи въ эти печальные дни, т. е. л'єтомъ 1881 года, М. А. Хитрово.

Оказавъ дъятельную поддержку князю Александру, висъвшему, послъ переворота 27-го апръля, на волоскъ, что было категорически предписано ему изъ Петербурга, г. Хитрово, пользуясь большимъ вліяніемъ среди болгаръ, съумълъ удержать опозицію отъ вооруженнаго открытаго возстанія противъ князя Александра Баттенберга, съ цълью низверженія его. Въ виду тогдашняго настроенія нашихъ высшихъ правительственныхъ сферъ и взглядовъ нашего министра иностранныхъ дълъ на положеніе вещей въ Болгаріи, такое революціонное движеніе неминуемо привело бы къ самымъ прискорбнымъ результатамъ, а именно обращенію русскаго оружія противъ только что освобожденнаго нами болгарскаго народа.

Такого исхода переворота 27-го апръля усердно желала австрійская дипломатія: графъ Кевенгюллеръ и его друзья заранъе потирали руки въ ожиданіи той минуты, когда русскимъ офицерамъ, состоявшимъ на болгарской службъ, придется вести молодыхъ болгарскихъ солдатъ противъ возставшаго на князя болгарскаго народа.

Къ счастью для Россіи и Болгаріи, эта горькая чаша насъ миновала! Заслуги въ этомъ отношеніи М. А. Хитрово, своевременно разгадавшаго замыслы враговъ славянства и отклонившаго это роковое столкновеніе, до сихъ поръ не оценены еще по достоинству!

Этотъ знаменательный и въ высшей степени характерный эпизодъ изъ новъйшей исторіи Болгаріи у насъ, къ сожальнію, мало извъстенъ; наша печать, со словъ европейской прессы, привыкла повторять, что иниціатива переворота 27-го апръля исходила якобы изъ Цетербурга, совершенно игнорируя ту роль, которую въ этомъ переворотъ играла Австрія.

Нъмецкая печать, конечно, лучше нашей знакомая съ закулисной стороной этого прискорбнаго переворота, разумъется, не преминула лукаво свалить на русскую спину,—благо она широка,—вызванное этимъ переворотомъ неудовольствие болгаръ.

Мы же, русскіе люди, по вин'я нашей дипломатіи, страдающей неизл'я чимой печато-бол'я зней и охраняющей аки зеницу ока канцелярскую тайну наших вн'я вн'я сношеній и все касающееся

нашей иностранной политики, хотя бы и въ явный ущербъ нашимъ политическимъ интересамъ, конечно, ровно ничего не сдълали, чтобы разсъять эту прискорбную клевету.

Нъсколько ниже я болъе подробно и фактично изложу исторію этого перваго переворота князя Александра, который въ сущности для нашей дипломатіи быль такимъ же сюрпризомъ, какъ и послъдовавшій 6-го сентября прошлаго года. Въ болгарскихъ дълахъ и политическихъ смутахъ, волнующихъ страну послъ берлинскаго конгресса, многое представляется загадочнымъ, пока мы не обратимъ вниманія на внъшнія закулисныя пружины, узелъ которыхъ надо искать въ Вънъ.

### II.

Берлинскій конгрессъ весьма откровенно выразилъ тенденцію европейскихъ державъ, домогавшихся передачи на разсмотрѣніе сего европейскаго ареопага нашего мирнаго трактата съ Портой, —по словамъ одного, изъ засѣдавшихъ на немъ дипломатовъ, она заключалась въ томъ, чтобы «а tout prix mêttre des bâtons dans les roues» всему тому, что сдѣлала Россія на Балканскомъ полуостровѣ, во время и послѣ войны. Правда, въ силу необходимости, Европа допустила временную оккупацію Болгаріи нашимъ войскомъ и наше гражданское управленіе этой страной, въ лицѣ императорскаго коммиссара, какъ то было постановлено въ Санъ-Стефано, но при этомъ, конечно, конгрессъ не преминулъ самымъ категорическимъ образомъ ограничить срокъ этого временнаго, переходнаго положенія.

Въ одно изъ первыхъ же засъданій конгресса, именно 24-го іюня 1878 года, представитель Австро-Венгріи, графъ Андраши, заявилъ, что VIII статъя Санъ-Стефанскаго договора внушаетъ ему нъкоторыя опасенія (inspire certaines apprehensions). Это безпокойство руководителя политики союзной намъ Австріи было имъ мотировано тъмъ обстоятельствомъ, что означенная статья обязываетъ Порту очистить Болгарію и срыть въ ней кръпости, предоставляя Россіи право занимать своими войсками эту страну впредь до полнаго образованія земскаго болгарскаго войска въ достаточномъ количествъ для охраны порядка, безопасности и спокойствія 1).

Дъло конгресса, — инсинуировалъ графъ Андраши, — можетъ увънчаться успъхомъ и оправдать внушенныя имъ всей Европъ надежды, лишь подъ условіемъ скоръйшаго перехода отъ положенія вещей, созданнаго войной, къ совершенно мирному порядку вещей, столь нетерпъливо всъми ожидаемому. Поднеся намъ такую пилюлю,

 $<sup>^4</sup>$ ) См. протоколъ конгресса, подъ % 5, въ издаваемомъ нашимъ Минист. Иностр. Дълъ. Annuaire Diplomatique de l'Empire de Russie, за 1878 г.

австро-венгерскій дипломать поспѣшиль подсластить ее слѣдующей, довольно двусмысленной оговоркой, что онь де вполнѣ довѣрнеть добросовѣстности Россіи, которая, конечно, не будеть искать поводовь для затягиванія своей окупаціи, поэтому онь, равно какъ, по всей вѣроятности, и представители другихъ державъ, не будуть въ принципѣ возражать противъ оставленія въ Болгаріи, на нѣкоторое время, русскаго окупаціоннаго корпуса, для поддержанія на первое время порядка. Но ему представляется крайне неудобнымъ ставить время такой окупаціи въ зависимость отъ такихъ неопредъленныхъ условій, каковы полная организація мѣстнаго земскаго войска и водвореніе новаго гражданскаго управленія, а тѣмъ паче продолжать эту окупацію на два года.

Общественное мнѣніе Европы не можеть успокопться, — объясняль онь конгрессу, — пока войска одной изъ воевавшихъ державъ останутся на чужой территоріп, ибо при такомъ положеніи, собственно говоря, нельзя считать войну оконченной, и такимъ образомъ вызванный войной, въ Европѣ, кризисъ затянется, причиняя тѣмъ существенный вредъ общеевропейскимъ интересамъ кредита и торговли, къ явному ущербу и тѣхъ европейскихъ державъ, которыя не принимали непосредственнаго участія въ войнѣ. Въ виду этихъ соображеній, вѣнскій кабинетъ предложилъ конгрессу, въ измѣненіе VII и VIII статей Санъ-Стефановскаго договора, постановить слѣдующее:

1) Срокъ занятія Болгаріи русскимъ императорскимъ войскомъ

ограничивается шестью мъсяцами;

2) Русское правительство обязывается, въ два или въ три мѣсяца, послѣ этого срока, провести свои войска черезъ Румынію и совершенно очистить эту область (l'evacution complette de cette

principauté);

3) Буде же, вопреки ожиданіямъ, по истеченіи указаннаго шестимъсячнаго срока русской окупаціи, великія европейскія державы признаютъ необходимымъ присутствіе въ Болгаріи вспомогательнаго иностраннаго корпуса, для поддержаніи въ ней порядка, то эта задача будетъ возложена на союзный европейской корпусъ, въ количествъ 15 тысячъ человъкъ, образованный изъ войскъ всъхъ европейскихъ державъ, распоряженіе которымъ будетъ отдано въ руки особой международной коммиссіи, а издержки на содержаніе котораго должны пасть на Болгарію.

Хотя это предложение графъ Андраши, противъ котораго энергично возсталъ нашъ представитель графъ П. А. Шуваловъ 1), под-

<sup>1)</sup> Киязь Горчаковъ въ этомъ засёданін, по болёзни, не присутствовалъ. Нашъ престарёлый канцлеръ, огорченный ходомъ дёлъ на конгрессё и не имёя силъ и возможности измёнить его, по-своему, т. е. совершенно постарчески, выражалъ свой протестъ, а именно онъ заболёвалъ всякій разъ, когда на очереди

держанный въ этомъ случат самимъ княземъ Бисмаркомъ, и не было въ цёлости принято конгрессомъ, а именно австрійской проектъ международной окупаціи отклонень, но, тёмъ не менёе, намъ пришлось поступиться первоначальнымъ срокомъ окупаніи, на что. впрочемъ, далъ свое согласіе и нашъ представитель, а именно вмъсто двухлътней окупаціи Болгарій, установленной Санъ-Стефанскимъ договоромъ, VIII статья Берлинскаго трактата ограничила время русскаго управленія Болгаріей всего 9 місяцами, со лня обмѣны ратификацій этого трактата. Это ностановленіе конгресса нанесло тяжелый ударь дёлу организаціи Болгаріи, съ которымь приходилось крайне спъшить, а среди болгарского населенія по ту и эту сторону Балканъ вызвало сильнейшую тревогу и общія опасенія за будущее страны и сохраненіе въ ней тишины и порядка. Русское гражданское управление въ Болгарии начало свою дъятельность въ этомъ освобожденномъ нами отъ пятивъковаго турецкаго рабства крат вследь за переходомь нашей арміи черезь Дунай. Состоявшій при главнокомандующемъ великомъ князъ Николаъ Николаевичь, начальникъ гражданскаго управленія въ Болгаріи, князь В. А. Черкасскій, следуя за арміей, въ ея быстромъ движеніи впередъ, въ первый періодъ кампаніи, съ свойственной ему энергіей и практическимъ взглядомъ на вещи, такъ сказать, на лету походныхъ маршей, вводилъ новую администрацію, въ зам'єнъ

стояль щекотливый вопрось для нашего національнаго достопиства, по которому приходилось дёлать уступки. Благодаря этому дипломатическому пріему, подпись князя Горчакова отсутствуеть на протоколахь наиболее обидныхъ для насъ засъданій конгресса, хотя и стоить на самомь трактать. Посль сделанных в нами серьезныхъ уступовъ требованіямъ Европы въ болгарскомъ вопросъ, князь Горчаковъ снова появился въ заседаніяхъ конгресса и приняль опять участіе въ его дебатахъ. Въ засъданіяхъ 26-го іюня, онъ произнесь весьма эфектную ръчь, въ которой красноръчиво изобразилъ великое миролюбіе и готовность къ соглашенію, обнаруженныя въ этомъ случав Россіей, не на словахъ, а на двяв. При этомъ онъ взволнованнымъ голосомъ прибавилъ, что, какъ ни велико это чувство, одушевляющее государя великой націн, оно имфетъ свои предфлы, исключающіе всякое посягательство со стороны какой бы то ни было державы переполнить ихъ чрезибрными притязаніями. Въ заключеніе своей ръчи, — гласитъ протоколь этого засъданія \*), — его свътлость (кн. Горчаковъ) повториль, что онъ ръшительно устраняетъ всякую мысль о такихъ ръшеніяхъ конгресса, которыя могли бы вызвать строгое осуждение современниковъ и истории. Любопытенъ отвътъ порда Биконсфильда на эту платоническую ръчь Горчакова, въ которой прежде всего сказалось старческое безсиліе и желаніе отвести душу красивыми фразами, которыми мастерски владёль нашь маститый дипломать. Разсыпавшись въ любезностяхъ, подъ которыми звучитъ довольно ясно проническая нота, практичный дипломать коварнаго Альбіона сказаль, что онъ съ величайшимъ удовольствіемъ прив'єтствуєть появденіе кн. Горчакова въ настоящемъ зас'єданіи конгресса и съ радостью видить въ краснорфчивой рфчи, произнесенной его свътлостью, несомивнный и счастливый внакъ вожделвинаго возстановленія его

<sup>\*)</sup> См. протоколь № 7 засъданій конгресса. Ibidem.

убъгавшихъ турецкихъ властей. Эта трудная и, казалось, почти невозможная задача была выполнена княземъ Черкасскимъ съ несом-

нъннымъ успъхомъ.

14-го іюня было взято Систово, а 24-го іюня главная квартира и гражданское управленіе уже были въ Тырновъ, гдъ сейчасъ же быль назначенъ русскій губернаторъ генералъ Домантовичъ и вступили въ дъйствіе, учрежденныя нашимъ гражданскимъ управленіемъ, власти.

Существенная задача, представившаяся на первыхъ же порахъ гражданскому управленію, была весьма върно указана въ первыхъ же распоряженіяхъ и инструкціяхъ князя Черкасскаго, какъ только мы вступили на болгарскую почву. Она заключалась въ томъ, чтобы занимаемыя нами области не оставались ни на минуту безъ всякаго управленія въ анархическомъ состояніи. Это было безусловно необходимо, въ виду возбужденія народныхъ страстей, племеннаго и религіознаго фанатизма и ненависти среди мъстнаго населенія.

Свътлый государственный умъ покойнаго князя Черкасскаго сразу оцънилъ и опредълилъ условія положенія и требованія жизни, поставивъ наше гражданское управленіе на надлежащую точку съ первыхъ же шаговъ его дъятельности. Не задаваясь совершенно празднымъ, въ ту минуту, теоретическимъ вопросомъ о наилучшихъ основаніяхъ для будущей организаціи края, сурово

здоровья. Рѣчь эта, выражающая желаніе миролюбиваго соглашенія между представителями державъ на конгрессѣ, которымъ они, вирочемъ, всегда были воодушевлены, во всякомъ случаѣ свидѣтельствуетъ, что это общее чувство раздѣляется и кн. Горчаковымъ. Отнынѣ единодушное стремленіе къ мирному соглашенію всѣхъ дипломатовъ конгресса слѣдуетъ признать установившимся фактомъ и пожелать, чтобы работы конгресса продолжались въ томъ же духѣ, ибо это настроеніе еще необходимо сохранить для успѣшнаго завершенія задачи конгресса—водворенія мира въ Европѣ.

Если мы припомнимъ, что этотъ злѣйшій врагъ Россіи на конгрессѣ подчеркнулъ и старательно отмѣтилъ въ словахъ Горчакова заявленіе о миролюбіи Россіи и ея желанія соглашенія съ Европой какъ разъ наканунѣ дебатовъ о Боспіи и Герцеговинѣ, копросъ о судьбѣ которыхъ былъ поставленъ на очередь въ томъ же засѣданіи конгресса,—то соль и ехидство отвѣта Биконсфильда

станутъ поиятны.

Отсутствіе Горчакова по бользии во время препій по болгарскому вопросу нѣсколько встревожило нашихъ друзей, въ родь Биконсфильда — опасались, что каверзное отношеніе къ намъ Австріи при разрѣшеніи этого вопроса переполнило мѣру нашего долготериѣнія и пошатнуло наши отношенія и довѣріе къ этой державѣ. Думали, что, навѣрившись въ австрійскую дружбу, ки. Горчаковъ, по примѣру Андраши, выскажетъ съ своей стороны нѣкоторыя сомнѣнія относительно пригодности въ видахъ поддержанія мира на Балканскомъ полуостровѣ окупаціи этихъ областей австрійскимъ войскомъ. Но этого не случилось, и во время отчаянныхъ протестовъ противъ австрійской окупаціи турецкихъ уполномоченныхъ, Горчаковъ сначала молчалъ, а паконецъ сказалъ нѣсколько словъ, поддерживая притязанія Австріи на занятіе Босніи и Герцеговины. и даже нъсколько деспотически устраняя всякаго рода разсужденія и соображенія по этому предмету, «какъ доктринерское пустословіе», онъ направиль все свое вниманіе, всю свою жельзную волю, не знавшую препятствій и не допускавшую противорьчій, къ безотлагательному созданію новаго порядка управленія, хотя бы самаго простаго и несложнаго. Выполняя эту насущную задачу, онъ взялся за нее необыкновенно разумно и толково, а именно принявъ за основаніе ту безусловно върную мысль, что на первое время вполнъ достаточно возстановить самые необходимые органы прежняго управленія, только улучшивъ ихъ и передавъ въ другія руки.

Слѣдуя его инструкціямъ, наше гражданское управленіе обратило особое вниманіе на широкую организацію мѣстнаго самоуправленія. Сельскимъ и городскимъ обществамъ и населеніямъ отдѣльныхъ округовъ было предоставлено полное самоуправленіе, въ видѣ совѣтовъ, состоявшихъ изъ выборныхъ лицъ безъ различія народностей и вѣроисповѣданій. Съ этой цѣлью были возстановлены въ селахъ совѣты старѣйшинъ, а въ городахъ и округахъ (казахъ) учреждены городскіе и управительные совѣты, въ составъ которыхъ, въ качествѣ почетныхъ членовъ, были включены представители всѣхъ вѣроисповѣданій.

Этимъ совътамъ было предоставлено завъдованіе всъми хозяйственными дълами и наблюденіе за раскладкой и сборомъ налоговъ. Административно-полицейская власть на первое время была сосредоточена въ рукахъ русскихъ должностныхъ лицъ изъ военныхъ, во главъ ея были поставлены въ санджакахъ губернаторы (мутесарифы), а въ округахъ, или околіяхъ, военные окружные начальники; послъдніе обыкновенно, по-старому, назывались каймакамами.

Границы санджаковъ и околій, на сколько это было возможно, были оставлены прежнія, т. е. существовавшія при турецкомъ правительствъ.

Однимъ словомъ, всякая ненужная бюрократическая ломка созданнаго жизнью и привычнаго населенію порядка, во имя кабинетныхъ бюрократическихъ соображеній, была безусловно устранена.

Хотя должности губернаторовъ были на первое время замѣщены русскими людьми, но къ нимъ въ помощь были приданы вице-губернаторы изъ болгаръ, а должности окружныхъ начальниковъ, въ виду условій военнаго времени, были замѣщены спеціально вызванными княземъ Черкасскимъ, по рекомендаціи полковыхъ командировъ, офицерами, съ которыми князь всегда знакомился лично прежде ихъ назначенія въ должности 1). По его мысли, администра-

<sup>1)</sup> Одинъ русскій публицисть (Е. Утинъ), наслушавшійся діатрибъ провіантскихъ чиновниковъ и кое-кого изъ болгаръ противъ князя Черкасскаго, жестоко осуждалъ послёдняго за военную окраску нашего гражданскаго управленія. Но

тивный персональ изъ болгаръ долженъ былъ подготовиться къ предстоявшей ему дъятельности постепенно, втечение двухъ лътъ.

Всѣ болѣе или менѣе крупные дѣятели прошлаго и настоящаго Болгаріи, при князѣ Черкасскомъ, прошли черезъ должности вицегубернаторовъ и пріобрѣли такимъ образомъ извѣстный административный навыкъ; одни изъ нихъ, каковы, напримѣръ, Драганъ Цанковъ, Петко Каравеловъ, Бурмовъ и т. д.—попали потомъ въ министры и даже премьеры, другіе были затерты борьбой партій и по старости лѣтъ, какъ, напримѣръ, Геровъ, сошли съ политическаго поприща.

Для приведенія въ исполненіе распоряженій административной власти въ качествъ исполнительнаго органа была учреждена вольнонаемная изъ мъстныхъ жителей полицейская стража, въ такомъ составъ, что на каждую тысячу душъ населенія приходилось 4 стражара, изъ которыхъ трое должны были быть конные.

Вмёстё съ тёмъ была организована и судебная часть. Въ этомъ отношеній князь Черкасскій также поступиль весьма практично и здраво, не предръшая вопроса о той или другой формъ судебной организаціи и процесса, а заботясь прежде всего, чтобы дать населенію судъ скорый и близкій и притомъ доступный пониманію мъстныхъ жителей. Онъ взялъ, что было подъ рукой готоваго для выполненія этой цёли, т. е. обратиль особое вниманіе на развитіе и упорядочение института судебныхъ совътовъ, или такъ называемыхъ меджилисовъ, предоставивъ, однако, губернаторамъ, въ виду исключительных обстоятельствь, вызванных войною и враждой между мъстнымъ населеніемъ различныхъ національностей, право изъятія изъ производства м'єстныхъ судовъ всякаго д'єла, когда губернаторъ признаетъ такую меру необходимой, въ интересахъ поддержанія въ крат спокойствія и порядка (см. «Главныя основанія гражданскаго управленія», изданныя княземъ Черкасскимъ 7-го іюля 1877 года, въ Систовъ, во 2 вып. его оффиціальныхъ распоряженій).

Рамки настоящей статьи, къ сожалѣнію, лишаютъ меня возможности подробнѣе остановиться на перечнѣ и характеристикѣ всѣхъ мѣропріятій князя Черкасскаго по части гражданскаго управленія Болгаріей, а также его плановъ и предположеній о будущей организаціи Болгаріи,—вопросъ, который серьёзно занималъ князя Черкасскаго среди неотложныхъ заботъ текущей злобы дня, казалось бы, долженствовавшихъ совершенно поглотить все его вниманіе. Изданные по его распоряженію «Матеріалы для изученія Болгаріи

подобнато рода обвиненіе, по своей очевидной неосновательности, не заслуживаеть даже опроверженія. Участіє воєннаго элемента на первоє время въ нашемъ управленіи было такой неизбъжной необходимостью, доказывать которую совершенно излишие.

и инструкціи» особо учрежденной юридической коммиссіей, подъ предсъдательствомъ С. И. Лукьянова <sup>1</sup>), занявшаго впослъдствіи должность управляющаго судебнымъ отдъломъ Болгаріи, при князъ Дондуковъ-Корсаковъ, свидътельствуютъ о дальновидныхъ и широкихъ планахъ Черкасскаго въ отношеніи будущей организаціи Болгаріи.

Если бы всёмъ этимъ предположеніямъ суждено было осуществиться, Болгарія получила бы формы правленія вполнё самобытныя, приноровленныя къ условіямъ болгарской жизни и степени развитія ея населенія; это было бы прочно и разумно построенное зданіе, на почвё серьёзнаго изученія условій народной жизни, а не сколокъ съ учрежденій другихъ государствъ, взятыхъ напрокатъ случайными составителями болгарской конституція и румелійскаго органическаго статута.

Вообще вся дъятельность князя Черкасскаго въ дълъ гражданскаго управленія была проникнута строго послъдовательнымъ проведеніемъ программы, изложенной въ извъстной прокламаціи покойнаго государя императора, отъ 10-го іюня 1877 года, къ болгарскому народу, которая гласила, «что задача Россіи создавать, а не разрушать», въ силу чего, согласно заявленію этой прокламаціи, «по мъръ того, какъ русскія войска подвигались вовнутрь страны, турецкія власти замънялись правильнымъ управленіемъ, къ дъятельному участію въ которомъ немедленно были призваны мъстные жители, подъ высшимъ руководствомъ установленной для сего власти».

Вслёдствіе временнаго своего характера и другихъ болѣе неотложныхъ задачъ, наше гражданское управленіе почти не касалось частей духовной и учебной; въ этомъ отношеніи было признано необходимымъ только учредить для приготовленія переводчиковъ, въ Филиппополѣ, практическіе курсы русскаго языка для 40 стипендіатовъ и вольноприходящихъ, безъ ограниченія числа этихъ послѣднихъ. По части финансовой, въ виду обстоятельствъ военнаго времени, наше гражданское управленіе, очевидно, должно было ограничиться лишь нѣкоторыми отдѣльными мѣропріятіями, предоставляя будущему систематическую организацію новаго финансоваго управленія.

Во всёхъ округахъ вслёдъ за введеніемъ гражданскаго управленія, возстановлено было д'виствіе окружныхъ казначействъ и таможенъ, тамъ, гдъ они были учреждены до нашего прихода. Въ видахъ сосредоточенія денежныхъ поступленій и веденія правильной по

<sup>&#</sup>x27;) Нынъ сенаторъ и членъ коммиссін по составленію нашего гражданскаго уложенія, считающійся снеціалистомъ по вопросамъ гражданскаго права. Юридическія познанія и знакомство съ Болгаріей, пріобрътенное С. И. Лукьяновымъ во время управленія князя Черкасскаго, внушали къ нему особое довъріє князя Доидукова-Корсакова.

нимъ отчетности, составлены были правила о санджаковыхъ казначействахъ, по образцу русскихъ. На первое время эти казначейства были открыты въ Софіп, Филиппополъ и Рущукъ.

Зорко присматриваясь къ тому, что было годнаго и полезнаго для края при турецкомъ управленіи, князь Черкасскій обратилъ самое серьёзное вниманіе на изученіе устройства земледёльческихъ кассъ, заведенныхъ въ Болгаріи Мидхатомъ-пашей. По этому предмету собраны были весьма интересные матеріалы, и князь Черкасскій предполагалъ дать широкое развитіе этимъ кассамъ. Существовавшая при турецкомъ правительствъ система налоговъ, для измъненія которой требовалось время и предварительное обстоятельное изследованіе экономическаго быта страны, была оставлена въ силъ; наше гражданское управленіе уничтожило только поголовную подать, такъ называемую бедель, которая взималась исключительно съ христіанскаго населенія, въ видъ выкупа за освобожденіе отъ военной службы.

Кромъ того, былъ сдъланъ опыть замъны десятиннаго налога съ получаемыхъ продуктовъ поземельной денежной податью. Всъ же прочіе виды податей, какъ-то: верги 1), акцизъ и таможенныя подати, были оставлены на прежнемъ основаніи, причемъ, однако, была измънена откупная система взиманія этихъ налоговъ, крайне ненавистная, по сопровождавшимъ ее злоупотребленіямъ, мъстному населенію.

Впрочемъ, до конца 1877 года гражданское управленіе въ виду бъдствій и опустошеній, произведенныхъ въ тъхъ мъстностяхъ, которыя служили театромъ военныхъ дъйствій, не признало возможнымъ приступить къ правильному сбору податей; не смотря на это, изъ таможенныхъ доходовъ, съ акциза и аренды казенныхъ имуществъ, а отчасти изъ поступленія податей, составилась въ 1877 году изрядная цифра доходовъ, имънно до 400 тыс. рублей, которые и были обращены на содержаніе новой администраціи санджаковъ Тырновскаго, Тульчинскаго, Систовскаго и отчасти Рушукскаго.

Заключеніе мира, по предположеніямъ князя Черкасскаго, должно было открыть второй періодъ болѣе широкой и систематической дѣятельности по части организаціи гражданскаго управленія, но

ему не суждено было осуществить это предположение.

Напряженная работа въ непривычномъ знойномъ климатъ, постоянная душевная тревога и огорченія въ тяжелые дни нашихъ плевненскихъ неудачъ, непрерывная борьба съ окружавшими его интригами, сломили желъзное здоровье князя Черкасскаго. Уже совсъмъ больной, въ январъ 1878 года, переправился онъ вслъдъ за главной квартирой черезъ Балканы, продолжая черезъ силу свои обычные доклады великому князю, но здъсь злой недугъ

<sup>1)</sup> Особый родъ подоходнаго налога, практикуемаго въ Турцін.

скоро совсёмъ сложилъ его въ постель, и 19-го февраля, въ достопамятный день подписанія Санъ-Стефанскаго договора, въ этомъ приморскомъ мъстечкъ, на берегахъ завътной Пропонтиды, въ виду Царьграда и св. Софіи, скончался этотъ доблестный сынъ Россіи, угасъ этотъ замъчательный государственный умъ!

Дъятельность князя Черкасскаго не ограничивалась устройствомъ лишь гражданскаго управленія, онъ много потрудился и по части организаціи учрежденій Краснаго Креста. Постоянно посъщая госпитали и лазареты, онъ съ ръдкимъ самоотверженіемъ посвящалъ свои силы дълу человъколюбія — облегченію положенія больныхъ и раненыхъ.

Кром'ь того, покойный Черкасскій съ первыхъ же дней кампаніи обратилъ серьёзное 'вниманіе на д'бло, которое не входило непосредственно въ кругъ его обязанностей, но которое впослъдствіи могло бы быть для насъ весьма полезнымъ — приготовление и сохранение запасовъ для продовольствія армін изъ урожая жатвы того года. Наша армія вступила въ Болгарію передъ самымъ началомъ уборки хлъба; войско беззаботно топтало желтъвшую подъ ногами обильную жатву на широко раскинувшихся передъ побъдителями тучныхъ нивахъ Болгаріи. Въ эти дни всеобщихъ, въ нашей армін, иллюзій и упоенія дымомъ поб'єды, никто не хот'єль думать, что эта самая жатва, сиротливо колосившаяся на покинутыхъ жителями поляхъ, можетъ быть полезной для продовольствія войска во время зимней кампаніи, самая возможность которой никъмъ не допускалась. Въ главной квартиръ, въ чаяни столь же быстрыхъ и легкихъ дальнъйшихъ успъховъ, полагали, что война неминуемо будеть кончена къ началу осени, и, кажется, болбе всего заботились какъ бы подогнать торжественную развязку кампаніизаключение мира подъ стънами Константинополя, къ дню 30 августа. Одинъ только князь Черкасскій, какъ опытный хозяннъ, предусмотрительно занялся собраніемъ и сбереженіемъ этого богатаго источника для продовольствія арміи, беззаботно расточавшагося. Его распоряженія по части уборки и сбереженія жатвы въ то время не только не одобрялись, но даже громко порицались какъ одно изъ проявленій его мелочнаго деспотизма и педантизма, напрасно стъснявшаго нашу армію и гражданское управленіе. Впоследствін же, однако, этими запасами можно и должно было пользоваться, хотя собранные княземъ Черкасскимъ продукты на половину растаяли и погнили, проходя рядъ интендантскихъ мытарствъ и всевозможныхъ интригъ, вызванныхъ корыстолюбивыми соображеніями лиць, лично заинтересованныхь въ дёлё продовольствія армін 1).

<sup>1)</sup> Довольно подробное изложеніе д'ятельности ки. Черкасскаго по части гражданскаго управленія Болгаріей находится въ любопытной стать В. И. Георгіевскаго, служившаго въ этомъ управленін, напечатанной въ журналів «На-

Преемникъ Черкасскаго, князь А. М. Дондуковъ-Корсаковъ, призванный высочайшей волей изъ Кіева, гдѣ онъ во время войны занималъ должность генералъ-губернатора, на Балканскій полуостровъ для занятія поста императорскаго коммиссара, установленнаго согласно нашему мирному договору съ Портой для временнаго управленія Болгаріей, закончилъ дѣло гражданской и военной организаціи Болгаріи, поставилъ на ноги и пустиль въ ходъ нами организованныя власти и созвалъ первое народное собраніе Болгаріи для разсмотрѣнія болгарской конституціи. Онъ же открылъ вслѣдъ затѣмъ, согласно этой конституціи, первое великое народное собраніе въ Тырновѣ, которое избрало, согласно желанію покойнаго государя императора, Александра Баттенберга наслѣдственнымъ княземъ освобожденной Болгаріи.

Имя князя Александра Михайловича Дондукова-Корсакова, снискавшаго себѣ живѣйшія симпатін болгарскаго народа, среди котораго онъ до сихъ поръ пользуется громкой популярностью, занисано такимъ образомъ въ лѣтописи болгарской исторіи и тѣсно связано съ великимъ дѣломъ гражданскаго возрожденія болгар-

скаго народа.

Такимъ образомъ, привътливый, обходительный и въ высшей степени любезный преемникъ Черкасскаго какъ бы заслонилъ въ сознаніи многихъ изъ современниковъ суровую фигуру чиличанъчовъка <sup>1</sup>), какъ называли болгары учредителя и организатора сотворенной Россіей Болгаріи, который такъ много потрудился, по удачному выраженію одного нашего публициста <sup>2</sup>), «надъ основаніями, а не вънцомъ зданія»:

Еще не настало время вполнъ безпристрастной исторической

1) Въ переводъ порусски-стальнаго человъка.

блюдатель», за 1882 годъ, въ №№ 9 и 10. Этому же предмету посвященъ трудъ профессора Одесскаго университета В. Налаузова, баздившаго, по приглашенію князя, въ Болгарію для участія въ работахъ юридической коммиссіи, образовацной, по распоряжению Черкасскаго, при нашемъ гражданскомъ управлении. Статья г. Палаузова, по происхожденію болгарина, подъ названіемъ «Очеркъ дѣятельности русскаго гражданскаго управленія по устройству юстиціп въ Болгарін» напечатана была въ «Журналѣ гражд. и угол. права», за 1880 г., кинга 4-я. Объ эти статьи не дають, однако, надлежащей всесторонней характеристики организаторской деятельности покойнаго князя въ Болгарін. Этоть знаменательный и полный содержанія моменть въ исторіи возрожденія Болгаріи еще ждеть своего историка. Богатый матеріаль по этому вопросу заключается въ распоряженіяхъ и инструкціяхъ, изданныхъ въ это время княземъ Черкасскимъ; они были обнародованы вмёстё съ «Матеріалами для изученія Болгаріи». Въ высшей степени любопытна также переписка изъ Болгаріи покойнаго князи съ его московскими и петербургскими пріятелями, особенно интересны его нисьма изъ Болгарін къ И. С. Аксакову, которыя, в'вроятно, сохранились въ бумагахъ нашего пезабвеннаго и оплакиваемаго вебмъ славянствомъ публициста.

<sup>2)</sup> Киязя А. И. Васильчикова, см. его статью въ «Новомъ Времени», за февраль 1878 года.

оцънки заслугъ этихъ двухъ дъятелей, создавшихъ гражданское бытіе нами сотворенной страны, какъ сказаль И. С. Аксаковъ про Болгарію; многіе необходимые для сего матеріалы пока еще не обнародованы и дъятельность обоихъ ждетъ сула потомства, который. какъ замътилъ князь А. И. Васильчиковъ въ своей прекрасной стать по поводу смерти князя Черкасскаго, конечно, въ отношеніи къ нему «будеть справедливье пересудовь современниковъ». Продолжая дёло Черкасскаго, его преемникъ не могъ вполнъ послъдовательно провести его программу по весьма многимъ причинамъ, и, между прочимъ, потому, что она еще не получила вполнъ законченнаго внъшняго выраженія, т. е. не была вполнъ формулирована княземъ Черкасскимъ во всей своей целости на бумаге, а едва только сложилась въ умъ своего творца. Много указаній и ясныхъ намековъ свидътельствуютъ, что планъ организаціи Болгаріи окончательно созрѣлъ въ головѣ князя Черкасскаго, когда, 1-го янвяря 1878 года, онъ пъшкомъ перешелъ Балканы, слъдуя за главной квартирой въ Казандыкъ; но этотъ ценный плодъ долгихъ размышленій быль внезапно унесень имь вь преждевременную могилу 1).

Князь А. М. Дондуковъ-Корсаковъ вступилъ въ управление гражданской частью въ Болгаріи <sup>2</sup>), когда враждебное отношеніе къ намъ Европы, таившееся и молчавшее во время войны, сказалось во всей силъ, и дипломатія подняла бурю противъ заключенаго нами съ Турпіей трактата.

Такое вмѣшательство Европы и настроеніе нашихъ высшихъ дипломатическихъ сферъ, склонявшихся къ уступкамъ Европѣ, конечно, не могли остаться безъ вліянія на дѣятельность нашего гражданскаго управленія въ Болгаріи, которое было въ значительной степени парализовано нашими колебаніями и чрезмѣрнымъ желаніямъ угодить Европѣ. Такимъ образомъ, точное осуществленіе программы Черкасскаго, т. е. созданіе въ Болгаріи самобытнаго гражданскаго строя, согласно условіямъ ея историческаго развитія и свойствамъ народнаго характера, въ смыслѣ и духѣ прочнаго сближенія съ Россіей и тѣсной съ ней солидарности, — уже представлялось весьма затруднительнымъ. Въ виду же постановленій берлинскаго конгресса, существенно измѣнившаго срокъ нашей окупаціи и предоставленное намъ время для окончательной организаціи граж-

<sup>1)</sup> Между процимъ, пзейстно, что князь Черкасскій привезъ съ собой въ Санъ-Стефано проекть учрежденія высшаго управленія Болгарією, который онъ, однако, кажется не успіль доложить великому князю въ послідній свой докладь 18-го февраля, накануні своей кончины (см. О посліднихъ дняхъ его жизни, стр. 362, въ книгі: «Княвь В. А. Черкасскій». Москва, 1879).

<sup>2)</sup> Киязь А. М. Дондуковъ прібхаль въ Болгарію только къ началу лѣта 1878 году; до его прибытія гражданскимъ управленіемъ завѣдовалъ директоръ канцеляціи Черкасскаго гепералъ Апучинъ.

данскаго управленія Болгарін, приходилось во что бы то ни стало спѣшить этимъ дѣломъ.

Къ тому же для нашего новаго императорскаго коммиссара возложенная на него запача была пъломъ мало знакомымъ. Онъ не быль къ нему подготовленъ своей предшествующей дъятельностью. Князь А. М. Дондуковъ-Корсаковъ до назначении его на этотъ пость, какъ извъстно, никогда не занимался восточнымъ вопросомъ вообще, а болгарскимъ деломъ въ частности.

Поэтому, не имън особыхъ предварительно и самостоятельно выработанныхъ взглядовъ на дёло организаціи Болгаріи, онъ охотно подчинялся въ этомъ вопросъ суждению лицъ, считавшихся спеніалистами, прислушивался къ митніямъ и желаніямъ болгарской интеллигенцій, а въ заключеніе представиль соображенія, выработанныя по этому вопросу его сотрудниками, въ Петербургъ, для окончательнаго разръщенія и направленія этого дъла, сложивъ съ себя, такимъ образомъ, отвътственность за правильное разръшение этой залачи. Какъ извъстно, проекть органического статута для Болгаріи быль представлень имъ въ Петербургь покойному государю, по распоряжению котораго и быль разработань особой коммиссіей подъ предсъдательствомъ статсь-секретаря князя С. Н. Уру-COBa 1).

Князь Дондуковъ-Корсаковъ вступилъ въ управление Болгарией, когда мы согласились уже въ принципъ предоставить европейскому конгрессу окончательное ръшение болгарскаго вопроса и происходиль оживленный обмёнь сношеній между кабинетами по вопросу о программ' и предълахъ дъятельности, а также мъстъ созванія конгресса. Поэтому князь, принявъ мёры къ скорейшему составленію проекта органическаго статута для Болгарін, обратиль главнымъ образомъ свое внимание на организацию болгарскаго земскаго войска и устройство сельской и городской полиціи, которой предстояло охранять тишину и порядокъ въ странѣ, послѣ оставленія

ея нами.

<sup>1)</sup> Г. Георгіевскій и Палаузовъ въ статьяхъ своихъ, вышецитированныхъ, почему-то игнорирують это обстоятельство и изображають дёло такъ, что проекть болгарской конституцін, въ томъ видь, какъ онъ быль внесень на разсмотреніе тырновскаго собранія, быль непосредственно выработань советомь при гражданскомъ управленіи. Оба указанные авторы совершенно умалчиваютъ о пересмотрѣ и передѣлкѣ этого проекта коммиссіей князя Урусова, состоявшей изъ товарища киязя Урусова, по II Отделенію Собственной Его Величества Жанцелярін, статсъ-секретаря Бруна, вице-директора азіатскаго департамента дъйствительнаго статскаго совътника Мельникова и профессора государственнаго права Петербургскаго университета А. Д. Градовскаго; последній, впрочемъ, подалъ особое мивніе, въ которомъ заявиль, что, будучи весьма мало знакомъ съ бытомъ и положениемъ Болгарии, считаетъ себя совершенио не компетептнымъ въ разръшении вопроса, какая форма правления и организация требуются условіями народной жизни въ этой странь.

Вердинскій конгрессь въ первыхъ же засёданіяхъ своихъ въ началѣ іюня 1878 года установилъ разчлененіе Болгаріи Санъ-Стефанскаго трактата, въ силу чего двѣ губерніи, именно: Пловдивская и Сливненская, отходили изъ вѣдѣнія нашего гражданскаго управленія, выдѣлясь отъ Болгаріи для образованія особой автономной области, придуманной европейскими дипломатами. Организація послѣдней возлагалась на спеціальную международную коммиссію, на которую было возложено 18-ою статей берлинскаго трактата составленіе органическаго статута для Восточной Румеліи, а 19-ою статьей того же трактата этой коммиссіи предоставлялось завѣдованіе финансами сказанной области.

Въ виду этихъ постановленій конгресса, князь Дондуковъ-Корсаковъ обратиль особое вниманіе на двѣ вышеуказанныя губерніи, отходившія отъ княжества, и принялъ самыя энергическія мѣры къ тому, чтобы въ этомъ сравнительно позднѣе занятомъ нами краѣ новое гражданское управленіе получило достаточно самостоятельную постановку и было сколько возможно болѣе приспособлено къ положенію вещей, установленному конгрессомъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлано было распоряженіе объ образованіи, собственно для Восточной Румелін, особаго земскаго болгарскаго войска, въ составѣ 9 дружинъ пѣхоты и 2 сотенъ кавалеріи.

Послѣ этихъ приготовительныхъ распоряженій, нашъ императорскій коммиссаръ поручилъ управленіе Восточной Румеліей командиру 9-го корпуса, расположеннаго въ этой области, генералу. А. Д. Столыпину, который и завѣдовалъ гражданскимъ управленіемъ Румеліи до ухода изъ нея нашихъ войскъ и вступленія въ должность, согласно органическому статуту Восточной Румеліи, султаномъ назначеннаго, автономнаго генералъ-губернатора Алеко-паши Богориди, принявшаго бразды правленія въ апрѣлѣ 1879 года.

Назначеніе генерала Столыппна временнымъ генералъ-губернаторомъ Южной Болгаріи обусловливалось его положеніемъ, какъ командира корпуса, и посл'єдовало по личной вол'є государя императора.

Генералъ Столыпинъ, человъкъ европейски образованный и владъвшій европейскими языками, былъ признанъ лицомъ наиболье удовлетворявшимъ условіямъ для занятія этого поста 1) въ виду тъхъ отношеній, въ которыхъ было поставлено конгрессомъ наше гражданское управленіе, въ двухъ южныхъ губерніяхъ Болгаріи, къ европейской международной коммиссіи, назначенной для окончательной организаціи Восточной Румеліи.

<sup>4)</sup> М. Д. Скобелевъ, временно командовавшій 4-мъ корпусомъ, предназначеннымъ также для окупаціи Южной Болгаріп, по молодости и условіямъ военной жизни, не былъ признанъ подходящимъ для занятія этого поста.

Дъйствительно, генералу Столынину приходилось немало возиться съ несообразными претензіями европейскихъ дипломатовъ коммиссін, которые сначала даже думали вообще подчинить нашу гражданскую администрацію Восточной Румеліи своему контролю, о чемъ французскій делегатъ баронъ Рингъ, опираясь на постановленіе Берлинскаго трактата, и сдълалъ торжественное письменное

заявленіе въ первомъ же засъданіи коммиссіи 1).

Англійскій коммиссарь, сэрь Друммондь Вольфь, стяжавшій послёднее время довольно печальную изв'ястность, въ качеств'я интимнаго агента маркиза Салюсбюри, своими неудачными миссіями въ Константинопол'я и Египет'я, особенно надо'йдаль нашему управленію своими запальчивыми требованіями и назойливымь желаніемь м'яшаться въ д'яла нашего управленія. Этоть достопочтенный дииломать постоянно носился съ разными обвиненіями на русскую администрацію и ретиво ополчался противъ д'яйствій нашей власти въ Румеліи, оспаривая даже законность нашего гражданскаго управленія этой областью, такъ какъ, по его толкованію, конгрессь предоставиль Россіи лишь право военной окупаціи, а не гражданскаго управленія этой областью, которое, по его словамъ, принадлежало имъ, европейскимъ коммиссарамъ.

Генералъ Столыпинъ съ большимъ хладнокровіемъ и остроуміемъ переписывался съ коммиссіей, и уступилъ коммиссіи только то, что было ей категорически предоставлено 19-ою ст. Берлинскаго трактата, т. е. завъдованіе финансовымъ управленіемъ Восточной

Румелін.

Самъ же кн. Дондуковъ-Корсаковъ, принявъ въ Филиппополъ международную коммиссію и сдавъ управленіе Румеліей А. Д. Стольпину, въ половинъ октября, 1878 года, съ своей канцеляріей и состоявшимъ при немъ гражданскимъ управленіемъ, перетхалъ въ Софію, гдъ его присутствіе представлялось крайне необходимымъ, въ виду сильнъйшаго возбужденія умовъ въ Македоніи, вызваннаго ръщеніями конгресса. Софія, по своему географическому положенію — именно по близости отъ Македоніи, была весьма удобнымъ пунктомъ для наблюденія за ходомъ дълъ въ этой области, въ которой тогда стали проявляться тревожные признаки народнаго возбужденія, вызваннаго измъненіемъ Санъ-Стефанскаго трактата. Революціонное движеніе въ Македоніи легко могло охватить все болгарское населеніе этой области и въ связи съ организовавшейся въ это время албанской лигой могло снова зажечь пламя на всемъ Бал-канскомъ полуостровъ.

Среди этихъ заботъ политическаго свойства, сдерживая волненіе умовъ, охватившее македонскихъ болгаръ, устранвая положеніе болгарскихъ бъженцовъ, стекавшихся въ княжество изъ областей,

<sup>1)</sup> См. протоколы коммиссін въ англійской Синей кингъ за 1879 годъ.

оставленныхъ подъ властью Порты, князь Дондуковъ принялъ всѣ зависъвшія отъ него мъры для скоръйшаго окончанія военной и гражданской организаціи княжества Болгарскаго.

Къ февралю мъсяцу 1879 года, т. е. ко дню открытія перваго народнаго болгарскаго собранія въ Тырновъ, въ итогъ дъятельно-ности нашего управленія Болгаріей, въ дълъ организаціи ея военной и гражданской части, имълись на лицо слъдующіе результаты.

Для огражденія внутренняго порядка и внішней безопасности княжества Болгарскаго было образовано земское войско, состоявшее изъ 21 пішей дружины и 4-хъ конныхъ сотенъ, одной саперной строевой, одной саперной учебной роты и одной роты осадной артиллеріи. Впослідствій было сформировано еще 6 дружинъ и 6 полевыхъ батарей, по 8 орудій въ каждой. Численность этого войска доходила до 25,000 человікъ, не считая русскихъ кадровъ. Эти послідніе состояли изъ 394 офицеровъ (въ томъ числії одинъ штабъофицеръ и 35 оберъ-офицеровъ болгарскаго происхожденія) и 2,700 нижнихъ чиновъ.

Военное обучение войска шло весьма успъшно, такъ какъ болгарское населеніе горячо сочувствовало образованію своего народнаго войска, а болгары, по отзывамъ нашихъ инструкторовъ, въ опытныхъ рукахъ представляютъ хорошій матеріалъ для боевой арміи, по свойствамъ своего характера, выносливости и привычкъ къ труду. Въ Софіи было открыто военное училище для приготовленія офицеровъ въ постоянную болгарскую армію, въ которое было принято на первое время 250 молодыхъ болгаръ. Кромъ того, 90 молодыхъ людей было послано въ Россію, въ Елисаветоградскую юнкерскую кавалерійскую школу, а 42 болгарина посланы для обученія въ школы: пиротехническую въ Петербургъ и оружейную - въ Тулъ. Воинская повинность сдълана была общеобязательной для всего населенія Болгаріи, отъ 20 до 30 льтъ, безъ различія въры и національности; срокъ дъйствительной службы опредъленъ въ два года. Система отбыванія воинской повинности принята милиціонная-территоріальная. Она заключалась въ томъ, что каждый округь должень быль поставлять рекруть только въ свою дружину. Рекруты же со всей губерніи поступали для формированія конной сотни и батареи, и при томъ той же самой губерніи. Пружины были расположены въ центральныхъ пунктахъ округовь, а сотни и батареи — въ такихъ же пунктахъ губерній. Дружины были сформированы въ составъ 1,000 человъкъ каждая, сотни-въ 150, а батареи-въ 250.

Призывъ 20 тысячъ новобранцевъ для сформированія болгарскаго войска быль произведенъ втеченіе полумёсяца и прошелъ весьма успѣшно. Поведеніе новобранцевъ въ городахъ, гдѣ ихъ скоплялось по нѣскольку тысячъ, не смотря на довольно слабый надзоръ за ними, было безупречно. Недоборъ призывныхъ былъ самый

ничтожный, и главной причиной его было уменьшеніе границъ княжества, широкія льготы по семейному положенію, строгій медицинской осмотръ и выбытіе нѣкоторой части молодежи на заработки за границу.

Наибольшій проценть недобора призывныхъ паль на Виддинскій санджакъ, что зависёло отъ занятія его сербами, крайне зам'в-длившихъ очищеніе 3-хъ ближайшихъ округовъ этого санджака, не смотря на ратификацію трактата. Кром'в того, въ н'вкоторыхъ приморскихъ округахъ Сливненской губерніи, именно т'єхъ, въ которыхъ преобладало греческое населеніе, также оказался недоборъ.

Зато болгарская молодежь Киркилисскаго округа Сливненской губернін, отошедшая по трактату къ Турцін, собравшись въ числѣ нѣсколькихъ сотенъ, заявила желаніе поступить на службу въ болгарское войско, что и было имъ дозволено, но подъ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы они записывались охотниками и поступали по одиночкѣ, а не всѣ разомъ. Такой пріемъ ихъ въ болгарское войско устранялъ характеръ политической демонстраціи, которую дипломаты непремѣнно бы приписали этому стремленію болгарское войско.

Въ софійскую дружину были приняты охотниками многіе болгары изъ Джумайскаго округа, который также отходиль отъ Восточной Румеліи къ Турціи.

Наше военное министерство для вооруженія болгарскаго войска, по числу 27 пішихъ дружинъ, отпустило 27 тысячъ винтовокъ системы Крынка, хотя только половина изъ нихъ оказалась годными для употребленія. Для исправленія остальныхъ, попортившихся во время войны, пришлось завести въ Болгаріи оружейныя мастерскія, которыхъ прежде въ Болгаріи и въ поминъ не было.

Вещи и матеріалъ для боеваго снаряженія и обмундированія новобранцевъ были отпущены изъ нашихъ интендантскихъ вещевыхъ складовъ. При томъ, однако, возникли немаловажныя затрудненія, въ виду того обстоятельства, что въ нашихъ складахъ готовой одежды не было; поэтому новобранцамъ выдавались матеріалы на руки для изготовленія одежды ими самими, но въ ихъ средѣ почти вовсе не оказалось ни портныхъ, ни закройщиковъ.

Благодаря экономическимъ суммамъ, образовавшимся за время войны въ дружинахъ бывшаго болгарскаго ополченія, удалось выписать швейныя машины и поручить за извъстную плату шитье обмундировальныхъ вещей частнымъ портнымъ и нашимъ войскамъ.

Для запаса болгарскаго войска, имъвшаго образоваться въ ближайшемъ будущемъ, русское правительство предоставило болгарамъ всъ ружья и орудія, взятыя у турокъ въ минувшую войну, различныхъ системъ и калибровъ, для исправленія которыхъ было проектировано устройство арсенала 1).

Склады артиллеріп и разнаго оружія были намѣчены въ Разградѣ и Плевнѣ; наше управленіе остановилось на этихъ пунктахъ, какъ въ виду удобства развозки изъ нихъ оружія, такъ и приниман во вниманіе условія безопасности отъ внезапнаго захвата этихъ складовъ непріятелемъ, для чего требовалось удалить эти склады отъ границы.

При этомъ было также обращено серьёзное вниманіе на организацію военно-медицинской части: въ каждой губерніи были устроены лазареты, на 50 кроватей каждый, и школы для приготовленія фельдшеровъ изъ болгаръ.

Смотръ, произведенный 30 августа 1878 года, въ день тезоименитства покойнаго государя, княземъ Дондуковымъ-Корсаковымъ 8 дружинамъ филиппопольскаго лагеря былъ блестящимъ доказательствомъ усибшныхъ результатовъ обученія молодыхъ войскъ Южной Болгаріи, о чемъ могъ засвидѣтельствовать нашъ императорскій коммиссаръ передъ лицемъ населенія Южной Болгаріи, собравшагося огромными массами для поздравленія князя съ этимъ національнымъ праздникомъ всѣхъ болгаръ. Военная выправка, бодрый видъ, смѣлый, широкій шагъ, стройность и спокойствіе фронта молодаго болгарскаго войска изумили какъ самихъ болгаръ, такъ и европейскихъ дипломатическихъ агентовъ, присутствовавшихъ на этомъ смотру <sup>2</sup>).

Въ княжествъ Болгарскомъ, гдъ мы имъли болъе времени для обученія болгарскаго войска, организація послъдняго шла еще успъшнье и представила болье серьёзные результаты.

Въ гражданской администраціи края, прежде всего, были приняты безотлагательно необходимыя мъры къ введенію въ тъхъ мъстностяхъ, которыя, по особымъ условіямъ прежняго военнаго времени, еще находились въ въдъніи военныхъ властей, гражданскаго управленія; вмъстъ съ тъмъ были выработаны видоизмъненія и дополненія первоначально изданныхъ положеній, вызванныя новыми условіями, въ которыя была поставлена Болгарія постановленіями конгресса.

Въ основаніе организаціи гражданскаго управленія Болгаріей, какъ я уже сказалъ выше, были положены начала децентрализаціи и самаго широкаго мъстнаго самоуправленія. Административныя дъла въ селеніяхъ, околіяхъ (нахіяхъ), городахъ, окру-

<sup>1)</sup> При этомъ мы передали массу винтовокъ Снайдера, Пибоди, Мартини и друг. въ количествъ 96 тыс. штукъ и, кромъ того, 142 орудія полевой артиллеріи и 31 — кръпостной осадной.

<sup>2)</sup> Въ разподвътныхъ дипломатическихъ книгахъ парламентовъ всей Западной Европы находятся подробныя описанія этого смотра, произведшаго, повидимому, сильное впечатлъніе на европейскихъ консуловъ въ Филиппополъ.

гахъ и даже губерніяхъ, были сосредоточены въ рукахъ особыхъ совътовь, состоявшихъ изъ лицъ, выбранныхъ мъстнымъ населеніемъ. Въ интересахъ поддержанія порядка и ради приданія болье правильнаго хода дъйствіямъ администраціи, предълы въдомства городскихъ и окружныхъ совътовъ были точнье опредълены, городскимъ совътамъ было предоставлено лишь управленіе городскимъ хозяйствомъ и благоустройствомъ, а на окружные совъты возложены, кромъ вавъдованія земско-хозяйственными дълами округа, также и дъла, сопряженныя съ интересами казны какъ въ округъ, такъ и въ городъ. Наше гражданское управленіе болье довърялось и полагалось на сельское населеніе, чъмъ на городское, въ средъ котораго преобладали такъ называемые чорбаджій, глубоко испорченные турецкимъ управленіемъ.

Установленъ порядокъ изданія обязательныхъ для городскихъ жителей постановленій, по соглашенію губернатора съ управительнымъ совътомъ и т. д.

Губернаторы, окружные начальники и всё вообще административныя лица не по выбору, а по назначенію, снабжены инструкціями, строго и точно опредёлявшими кругъ ихъ правъ и обязанностей.

При этомъ обращено было особенное вниманіе на точное опредѣленіе обязанностей и круга дѣйствій полиціи, какъ чистоисполнительнаго органа власти и т. д.

Въ виду крайне печальнаго положенія тюремъ, были приняты возможныя мѣры къ улучшенію ихъ положенія, и въ этихъ видахъ былъ составленъ и обнародованъ новый тюремный уставъ, которымъ надѣялись хотя отчасти исправить прежніе безпорядки и злоупотребленія.

Турецкія тюрьмы представляли изъ себя ужасные вертепы, смрадныя темницы, въ буквальномъ значеніи этого слова. О положеніи заключенныхъ въ этихъ темницахъ турецкія власти отнюдь не заботились, откровенно объясняя, что назначеніе тюрьмы причинять наибол'є страданій заключеннымъ въ ней. Этой цёли турецкія тюрьмы достигали вполн'є.

Серьёзная тюремная реформа требовала значительныхъ матеріальныхъ средствъ и продолжительнаго времени; поэтому пришлось, конечно, на первое время удовольствоваться устраненіемъ произвольныхъ арестовъ и отдёленіемъ тяжкихъ преступниковъ отъ заключенныхъ за маловажные проступки—такое распредёленіе арестантовъ, по роду преступленій, совершенно игнорировалось при турецкомъ режимъ.

Вслѣдъ за тюремнымъ уставомъ были изданы также уставы: медицинскій и больничный, и учреждены окружныя и губернскія больницы. шаго следа того, чтобы она была способна любить кого нибудь другаго, кроме своихъ детей.

Она приносила мнъ кофе утромъ и послъ объда, воду, бълье п пр. Съ нею приходили обыкновенно дочь, девушка пятнадцати лътъ, некрасивая, но съ добрыми глазами, и два сына: олинъ тринадцати лътъ, другой десяти. Потомъ они уходили вмъстъ съ матерыю и, запирая за собою дверь, оборачивались, чтобы нъжно взглянуть на меня. Тюремный смотритель не приходиль ко мнъ. за исключеніемъ только тіхъ случаевъ, когда онъ долженъ былъ отвести меня въ залу, гдё собиралась коммиссія иля разбора моего дёла. Секондини приходили рёдко, потому что заняты были въ полицейскихъ тюрьмахъ, находившихся въ нижнемъ этажъ, гдъ было всегда много воровъ. Одинъ изъ этихъ секондини былъ старикъ, лътъ семидесяти слишкомъ, но еще голный для этой утомительной бъготни вверхъ и внизъ по лъстницамъ въ разныя камеры. Другой былъ молодой человъкъ лътъ 24 или 25, болъе склонный разсказывать свои любовныя похожденія, чёмъ заниматься своей службой.

## XXIV.

Да! страшны заботы объ уголовномъ процессъ для подсудимаго, обвиняющагося во враждъ къ государству! Какая боязнь, какъ бы не повредить другому! Какая трудность—бороться противъ столькихъ обвиненій, противъ столькихъ подозръній! Какая въроятность того, что все это не запутается еще ужаснъе, если процессъ скоро не кончится, если будутъ сдъланы новые аресты, если откроются новыя безразсудства не такихъ лицъ, которыя еще неизвъстны, но тъхъ же самыхъ, о которыхъ теперь идетъ дъло!

Я рѣшился не говорить о политикѣ, и потому нужно, чтобы я удержался отъ всякаго разсужденія относительно процесса. Скажу только, что я часто, послѣ долгихъ часовъ въ залѣ засѣданій, возвращался въ свою камеру столь ожесточеннымъ, столь пылающимъ страшнымъ гнѣвомъ, что убилъ бы себя, если бы голосъ религіи и память о дорогихъ родителяхъ не удержали меня.

Спокойствіе духа, котораго, казалось мив, я достить въ Миланв, теперь совершенно исчезло. Втеченіе ніскольких дней я отчаявался вновь достичь этого спокойствія, и то были адскіе дни. Я пересталь тогда молиться, сомнівался въ справедливости Бога, проклиналь людей и весь мірь и перебираль въ умів своемь всів возможные софизмы относительно тщеты добродітели.

Несчастный и раздраженный человѣкъ страшно изобрѣтателенъ въ томъ, чтобы клеветать на себѣ подобныхъ и даже на самого Бога. Гнѣвъ болѣе безнравственъ, болѣе преступенъ, чѣмъ это во-

обще думають. Такъ какъ невозможно неистовствовать съ утра до вечера, цёлыми недёлями, и душа, обуреваемая яростью, нуждается же въ промежуткахъ отдыха, то въ эти промежутки обыкновенно сознаётся вся безнравственность предъидущаго. Кажется тогда, что ты спокоенъ, но это спокойствіе — злобное, нечестивое; на губахъ дикая усмёшка, безъ доброты, безъ достоинства; любовь къ безпорядку, къ опьяненію, къ насмёхательству.

Въ подобномъ состояни я пъвалъ по цълымъ часамъ съ нъкоторато рода веселостью, но въ этой веселости на самомъ дълъ не было ни малъйшаго признака добрыхъ чувствъ; я шутилъ со всъми, кто входилъ въ мою камеру; я принуждалъ себя смотръть на все

съ пошлой точки зрънія, съ точки зрънія циника.

Это постыдное время недолго тянулось: шесть или семь дней. Моя Библія покрылась пылью. Одинь изъ мальчиковъ смотрителя, лаская меня, сказалъ мнъ:—Съ тъхъ поръ, какъ вы больше не читаете этой книжонки, мнъ кажется, что вы менъе грустны.

— Кажется тебъ? — сказалъ я ему.

И, взявь Библію, я смахнуль платкомъ пыль съ нея и окрыль ее на удачу; на глаза мнѣ попались вотъ эти слова: Et ait ad discipulos suos: impossibile est, ut non veniant scandala; vae autem illi, per quem venient! Utilius est illi si lapis molaris imponatur circa collum ejus et projiciatur in mare, quam ut scandalizet unum de pusillis istis 1).

Я быль поражень тёмъ, что мнё попались именно эти слова, и покраснёль при мысли, что этотъ мальчикъ быль такъ проницателенъ: увидавъ пыль на Библіи, онъ рёшилъ, что я не читаю ее больше, и потому-то я и сдёлался добрёе, что пересталъ заботиться о Богъ.

— Ахъ ты, маленькій вольнодумець! (сказаль я ему съ нѣжнымь упрекомь и сожальн о томь, что я ввель его въ соблазнь). Это—не книжонка; съ того времени, какъ я не читаю ее, я сдълался гораздо хуже. Когда твоя мать позволяеть тебъ побыть немного со мною, я пользуюсь этимь, чтобы прогнать свое дурное расположеніе духа; но если бы ты зналь, какъ оно одольваеть меня, когда я одинь, когда ты слышишь, что я пою, какъ безумный!

#### XXV.

Мальчикъ ушолъ, и я испытывалъ какую-то радость, что взялъ снова Библію и признался въ томъ, что я сталъ хуже безъ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) И говорить своимь ученикамъ: непремънно придуть соблазны; по горе тому, чрезъ кого придуть! Лучше ему, привязавъ къ своей выъ мельничный камень, ввергнуться въ пучину морскую, чъмъ ввести въ соблазнъ одного изъ этихъ малодушныхъ.

нея. Мнъ казалось, что я удовлетворилъ великодушнаго друга, несправедливо оскорбленнаго мной, что я примирился съ нимъ.

— И я покинуль Тебя, мой Боже?—воскликнуль я.—И я совратился? И я могь думать, что постыдный смъхъ цинизма соотвътствуеть моему безнадежному положению?

Я произнесъ эти слова съ несказаннымъ волненіемъ, положилъ на стулъ Библію, всталъ на кольни читать ее и я, которому такъ трудно плакать, залился слезами.

Эти слезы были въ тысячу разъ пріятнъе всякаго веселья. Я вновь познавалъ Бога! я любилъ Его! я раскаявался въ томъ, что оскорбилъ Его, допустилъ себя упасть до такой степени! и я объщалъ никогда больше не разлучаться съ Нимъ, никогда!

О, какъ утъщается и возвышается духъ искреннимъ возвратомъ въ религіи.

Я читаль и плакаль больше часу, и всталь полнымь вёры вь то, что Богь со мною, что Богь простиль мнё всякое заблужденіе. Тогда и мои несчастія, и муки процесса, и вёроятная висёлица мнё казались незначительнымь дёломь. Я радовался страданію, такъ какъ оно давало мнё случай къ выполненію нёкотораго долга, такъ какъ, страдая безропотно, съ духомъ покорнымъ Провидёнію, я повиновался волё Господа.

Библію, благодареніе небу, я умѣлъ читать. Уже не судилъ я теперь о ней съ жалкой критикой Вольтера, насмѣхаясь надъ выраженіями, которыя смѣшны или неправильны только въ томъ случаѣ, когда, по истинному ли невѣжеству, или по ехидству, не проникаютъ въ ихъ смыслъ.

Мнѣ было ясно, какимъ собраніемъ святости, и отсюда истины, была Библія; я видѣлъ ясно, какая это не философская вещь оскорбляться нѣкоторыми несовершенствами ея слога, и на сколько это похоже на то высокомѣріе, съ какимъ презпраютъ все то, что не имѣетъ элегантныхъ формъ; я видѣлъ ясно, какъ нелѣпо думать, что такое собраніе религіозно чтимыхъ книгъ не имѣетъ достовѣрнаго происхожденія; мнѣ было ясно, на сколько неоспоримо превосходство такого писанія надъ Кораномъ и надъ теологіей индѣйцевъ.

Многіе влоупотребляли этимъ писаніємъ, многіе хотѣли сдѣлать изъ него кодексъ несправедливости, санкцію ихъ преступныхъ страстей. Это правда; но у насъ все такъ: всѣмъ могутъ злоупотреблять; а развѣ можно когда сказать про что нибудь прекрасное, чѣмъ влоупотребляють, что это прекрасное само по себѣ зло?

Іисусь Христосъ сказаль: весь законъ и пророки, все это собраніе священныхъ княгъ, сводится къ заповъди: любить Бога и людей. И такое писаніе развъ не есть истина, приложимая ко всъмъ въкамъ? развъ не есть оно всегда живое слово Св. Духа.

Когда вновь пробудились во мнѣ эти размышленія, я опять вернулся къ своему рѣшенію — сообразовать съ религіей всѣ мои мысли относительно дѣль человѣческихъ, всѣ мои думы о прогрессѣ цивилизаціи, мою филантропію, мою любовь къ отечеству, всѣ склонности души моей.

Тѣ нѣсколько дней, которые я провель такъ недостойно, надолго меня запятнали. Послѣдствія ихъ я чувствоваль долгое время и долженъ быль много трудиться, чтобы уничтожить слѣды этихъ дней. Всякій разъ, какъ человѣкъ поддается нѣсколько искушенію, унижающему его разумъ, искушенію — смотрѣть на творенія Господа сквозь адское увеличительное стекло насмѣшки, когда человѣкъ прекращаетъ благодѣтельную молитву, — вредъ, который онъ производитъ всѣмъ этимъ въ собственномъ разумѣ, способствуетъ скорому и легкому паденію человѣка вновь въ это искушеніе. Втеченіе нѣсколькихъ недѣль, почти всякій день, я подпадаль подъ тяжелое вліяніе мыслей невѣрія: я употреблялъ всѣ силы моего духа, чтобы отогнать отъ себя эти мысли.

### XXVI.

Когда эта борьба кончилась и когда я вновь, какъ миѣ казалось, сталъ твердымъ въ въръ въ Бога, я наслаждался нъкоторое время самымъ сладкимъ миромъ. Допросы, которымъ подвергала меня коммиссія каждые два или три дня, какъ они ни были мучительны, уже не причиняли мнѣ больше продолжительнаго безпокойства. Я старался, въ этомъ трудномъ положеніи, не измѣнить долгу чести и дружбы и затѣмъ говорилъ себѣ: а въ остальномъ да будетъ воля Божія.

Я опять вернулся къ точному выполненію ежедневной подготовки себя ко всякой нечаянности, ко всякой тревогѣ, ко всякому предполагаемому несчастію, и это занятіе вновь принесло мнѣ много пользы.

Мое одиночество между тёмъ увеличилось. Оба сына тюремнаго смотрителя, иногда приходившіе, бывало, ко мнё не надолго, были отправлены въ школу и, бывая теперь чрезвычайно мало дома, больше уже не приходили ко мнё. Мать и сестра, когда бывали тутъ мальчики, также часто останавливались поболтать со мной, а теперь появлялись только за тёмъ, чтобы подать кофе, и сейчась же оставляли меня. Что касается матери, я мало сожалёль о томъ, потому что она не выказывала ни малёйшаго состраданія. Но у дочери, хотя и некрасивой, была нёкоторая нёжность взгляда и рёчи, которыя не остались не замёченными мной. Если она приносила мнё кофе и говорила: «это я его дёлала», кофе казался мнё всегда превосходнымъ. Если же говорила: «его мама дёлала», вода была горяча.

Особенное вниманіе было обращено на организацію судебной части, причемъ весьма полезными оказались матеріалы, собранные учрежденной, при самомъ началѣ дѣятельности нашего гражданскаго управленія, еще при князѣ Черкасскомъ, юридической коммиссіей.

Всѣ суды раздѣлены на сельскіе, въ качествѣ суда полюбовнаго, для разсмотрѣнія дѣлъ гражданскихъ и уголовныхъ, затѣмъ суды общіе (окружные и губернскіе) и суды особенные (т. е., вопервыхъ, суды духовные, причемъ для мусульманскаго населенія, по дѣламъ гражданскимъ, былъ сохраненъ судъ кадіевъ, и, вовторыхъ, суды административные.

Всѣ общіе суды, т. е. какъ окружные, такъ и губернскіе, были подчинены суду высшей инстанціи, одному на все княжество <sup>1</sup>). Для руководства судебныхъ учрежденій 24 августа 1878 года въ Филиппонолѣ были изданны «Временныя правила для устройства

судебной части въ Болгаріи» 2).

Гражданское судопроизводство, введенное этими правилами, по своимъ началамъ мало отличалось отъ русскаго гражданскаго процесса по уставу 20 ноября 1864 года; въ уголовномъ процессъ были сдъланы болъе существенныя измъненія въ виду мъстныхъ условій. Институтъ присяжныхъ, между прочимъ, былъ устраненъ. При существовавшей среди населенія племенной и религіозной враждъ, было признано невозможнымъ предоставить присяжнымъ постановлять ръшенія по уголовнымъ дъламъ безапеляціонно и притомъ не мотивируя своихъ ръшеній 3).

Судебный персональ быль избрань исключительно изъ туземныхъ жителей, конечно, со включениемъ въ число таковыхъ и тъхъ болгаръ, которые учились въ Россіи и жили въ ней до войны. Многіе изъ болгаръ высказывали желаніе пригласить на первое время юристовъ изъ Россіи, для организаціи судебной части, но это предположеніе не получило надлежащаго исполненія по причинамъ, о которыхъ я здѣсь говорить не буду. Болгарское правительство, заступившее наше гражданское управленіе, не разъ впослѣдствіи возвращались къ этой мысли, и теперешній ярый

<sup>2</sup>) Русскій подлинникъ этихъ Правилъ былъ напечатанъ тогда же въ Одессъ, а одновременно съ нимъ былъ изданъ въ Филиппополъ и оффиціальный болгарскій переводъ.

<sup>4)</sup> Этотъ высшій судъ, собственно для княжества, быль учрежденъ нъсколько поздиве изданія Временныхъ Правиль 24 августа 1878 г., а именно 25 сентября того же года.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Болье подробное изложение и обстоятельную оцьнку двятельности нашего гражданскаго управления представляеть вышеуказанная статья проф. Палаузова, написанная въ защиту того, что было сдълано нами по судебной части въ Болгарии противъ слишкомъ строгой критики г. Соловьева, въ его статьъ «Судебная реформа въ Болгарии» (Юрид. Въстникъ, за 1878 г., т. 2), и глумлении нъкоторыхъ фельетонныхъ борзописцевъ, появившихся тогда въ «Голосъ».

руссофобъ, извъстный П. Каравеловъ, какъ только попалъ въ министры, неоднократно и весьма горячо выражалъ желаніе пригласить русскихъ юристовъ на болгарскую службу. Съ этой цёлью онъ вступаль въ переговоры и сношенія съ разными лицами и учреж-

деніями въ Петербургъ и, если не ошибаюсь, въ Москвъ.

Дъйствительно, личный персональ, которымъ располагала Болгарія для организаціи судебной части, былъ крайне недостаточень. За немногими исключеніями, среди болгаръ, лица съ юридическимъ образованіемъ блистали своимъ отсутствіемъ. Людей, получившихъ медицинское и даже военное образованіе, было гораздо больше; особенный недостатокъ чувствовался въ замѣщеніи должностей по прокурорскому надзору. Въ княжествъ старались замѣстить эти должности, какъ болгарами, учившимися въ Россіи, такъ и нъкоторыми русскими, которые, впрочемъ, получили эти назначенія не отъ нашего гражданскаго управленія а отъ болгарскаго министерства. Въ Восточной Румеліи пригласили на прокурорскія должности чиновниковъ изъ Австріи, такъ называемыхъ чеховъ.

Я говорю—такъ называемыхъ чеховъ, потому что подъ этимъ флагомъ въ Восточную Румелію попало нъсколько проходимцевъ, принадлежность которыхъ къ чешской національности была весьма проблематична; таковъ, напримъръ, былъ товарищъ главнаго прокурора Восточной Румеліи д-ръ Хитиль, отъ котораго чехи торжественно отрекались, докторскаго диплома котораго, кажется, никто

поллинно не видалъ и т. д.

Но наиболъ́е труда и заботъ представила нашему гражданскому управленію организація финансовой части и народнаго кредита. При совершенномъ отсутствіи сколько нибудь надежныхъ статистическихъ данныхъ и краткости срока, оставленнаго въ распоряженіи нашего гражданскаго управленія конгрессомъ, нечего было и думать о радикальномъ преобразованіи существовавшей до нашего прихода системы налоговъ и податей. Очевидно, пришлось въ этомъ дълъ́ безусловно послъ́довать системъ́ Черкасскаго, т. е. принять за основаніе существовавшіе при туркахъ порядки, только упорядочивъ ихъ и очистивъ, но возможности, отъ наиболь́е вопіющихъ злоупотребленій.

Еще передъ вступленіемъ нашихъ войскъ въ Болгарію, 5-го іюня, въ Плоэштахъ, были изданы составленныя княземъ Черкасскимъ и высочайше утвержденныя правила главныхъ основаній казеннаго управленія, въ силу которыхъ 1) всё вообще жители, безъ различія въроисповъданія, были освобождены отъ уплаты подати за изъятіе отъ военной службы; 2) съ 1878 года отмънялось взиманіе такъ называемаго ошура, т. е. десятинной подати съ произведеній земли. Въ замънъ десятины съ этого года предписывалось взимать поземельную подать, какъ было сказано въ этихъ правилахъ, на правильныхъ основаніяхъ. При этомъ было указано, что въ виду исключитель-

ныхъ обстоятельствъ, вызванныхъ войной, въ текущемъ 1877 году десятина должна еще взиматься деньгами или натурой, смотря по требованіямъ для продовольствія войска.

20-го іюня, въ Зимницъ послъдовало высочайшее утвержденіе «Основаній для финансоваго управленія Болгаріей», въ силу которыхъ было сохранено существованіе въ «казахъ», т. е. округахъ, сборщиковъ податей, производившихъ пріемъ денегъ и расходы по управленію въ казахъ, а при каждомъ управленіи санджака учреж-

дены временныя казначейства, по образцу нашихъ,

Оставляя временно, втеченіе 1877 года, взиманіе десятины, наше фінансовое управленіе изм'єнило порядокъ взиманія этой подати, ненанавистной населенію, т. е. отдачу этой подати на откупъ. Но такая перем'єна, сд'єланная съ весьма благимъ и понятнымъ нам'єреніемъ удовлетворить желаніямъ населенія, вызвала большія затрудненія всл'єдствіе неудобства полученія этой подати деньгами. Посему въ Забалканской Болгаріи, именно въ губерніяхъ Сливненской и Пловдивской, уже было предписано брать десятину натурой, а въ Адріанопольскомъ вилаэтѣ, когда онъ былъ занятъ нашими войсками, пришлось возвратиться къ старому порядку, т. е. отдачѣ десятины на откупъ.

Въ губерніяхъ Сливненской и Пловдивской въ рукахъ нашего гражданскаго управленія скопились значительные запасы, образовавшіеся отъ сборовъ десятины натурой. Передача этихъ запасовъ интендантскому въдомству, вслъдствіе существовавшихъ тогда въ

немъ порядковъ, была признана невозможною.

Убъдившись изъ опыта, что переломить эти порядки нелегко, князь Дондуковъ-Корсаковъ, подавленный массой разнообразныхъ заботъ, ръшился продать гуртомъ десятинный сборъ въ зернъ, хранившійся въ складахъ нашихъ окружныхъ начальниковъ, французскому негоціанту, нъкоему Марешалю. Контрактъ съ этимъ левантинскимъ аферистомъ, заключенный, въ сентябръ 1878 года, нашимъ императорскимъ коммиссаромъ, вызвалъ немало нареканій.

Конечно, этоть контракть нельзя признать удачной финансовой мёрой, ибо г. Марешаль, получавшій хлёбные продукты, которые онъ принималь къ тому же отъ окружныхъ начальниковъ на безмёнъ (въ контрактё не было условлено, на какихъ именно въсахъ слёдуетъ производить пріемъ продуктовъ), т. е. при самомъ нагломъ обвёшиваніи, продавалъ вслёдъ за симъ ихъ же нашимъ интендантскимъ чиновникамъ, съ огромнымъ барышемъ 1). Но въ оправданіе князя Дондукова-Корсакова слёдуетъ сказать, что онъ

<sup>1)</sup> Такъ, по отзывамъ лицъ вполив компетентныхъ, и въ томъ числъ одного гвардейскаго офицера, занимавшаго должность окружнаго начальника въ Ямболи, Марешаль продавалъ за серебряный слишкомъ рубль то самое верно, которое ему приходилось по франку на основаніи этого контракта.

ръшился на эту, очевидно, невыгодную сдълку, опасаясь, что иначе, въ виду пререканій съ интендантствомъ, десятинный сборъ натурой можетъ совсъмъ пропасть.

Намъ приходилось спѣшить ликвидаціей дѣлъ гражданскаго управленія, а, оставляя десятинный сборъ натурой въ складахъ, мы

рисковали погноить его.

Въ заключение обзора распоряжений гражданскаго управления по финансовой части замътимъ, что въ 1877 году для пяти губерний Съверной Болгарии, а въ 1878 году для двухъ губерний Южной, т. е. Забалканской Болгарии, были сложены накопившияся за населениемъ недоимки.

Кром'в того, сборъ косвенныхъ налоговъ былъ до изв'встной степени упорядоченъ и установленъ на бол'ве правильныхъ началахъ, причемъ особенное вниманіе было обращено на сборъ акциза съ табаку и вина, и съ этой ц'влью былъ изданъ новый акцизный уставъ. Благодаря этой м'вр'в, акцизные сборы значительно возросли и составили весьма серьезный источникъ доходовъ въ бюджет в Болгаріи.

Князь Дондуковъ-Корсаковъ, слёдуя примёру своего предшественника, предписаль финансовому управленію заняться пересмотромъ устава земледёльческихъ кассъ, этого весьма разумнаго кредитнаго учрежденія, введеннаго въ дёйствіе еще при турецкомъ правительствъ, извъстнымъ Митхадомъ-пашой. Этихъ кассъ было учреждено Митхадомъ-пашой въ Болгаріи всего 33 кассы, съ капиталомъ въ 10 милліоновъ франковъ; но наличность большаго числа этихъ кассъ была увезена бъжавшими во время войны турками.

По распоряженіямъ князя Черкасскаго, энергически подтвержденнымъ его преемникомъ, наше гражданское управленіе приняло рядъ мъръ къ возстановленію операціи этихъ кассъ и усиъло открыть къ введенію въ дъйствіе болгарской конституціи 7 кассъ въ Софійской губерніи, 5—въ Тырновской, 2—въ Рущукской и 1—въ Варненской.

Наконецъ, таможенные сборы, весьма крупный источникъ доходовъ въ Болгаріи, находившіеся въ хаотическомъ состояніи при турецкомъ управленіи, получили новую, болѣе цѣлесообразную организацію и стали давать значительный доходъ. Благодаря всѣмъ этимъ мѣропріятіямъ, русское управленіе Болгарією, не обременяя населенія новыми сборами, не смотря на опустошеніе и раззореніе страны, неизбѣжно слѣдующее за войной,—имѣло возможность не только пополнить текущіе расходы по гражданскому управленію, но и оставить запасный фондъ въ 14 милліоновъ франковъ, переданныхъ нами вновь организованному народному болгарскому правительству.

Ему же, кромѣ того, были переданы нашимъ гражданскимъ управленіемъ подробныя свѣдѣнія о всѣхъ безъ исключенія расхо-

дахъ казенныхъ болгарскихъ суммъ и проектъ государственной смъты на 1879 годъ.

По этой смътъ, доходовъ ожидалось къ поступлению 24 милліона франковъ, но болгарское народное собраніе нашло возможнымъ увеличить эту смъту до 28 милліоновъ франковъ.

За недостаткомъ мѣста, я не касаюсь многихъ другихъ сторонъ многообразной дѣятельности нашего гражданскаго управленія, какъ, напримѣръ, по народному образованію, призрѣнію пострадавшихъ отъ войны жителей, устройству положенія такъ называемыхъ бѣженцовъ, которые, послѣ заключенія Берлинскаго трактата, массами прибывали изъ турецкихъ владѣній въ Болгарское княжество и которые направлялись преимущественно въ губерній Пловдивскую и Сливненскую, губернаторы которыхъ, полковникъ Шепелевъ и болгаринъ русской службы г. Ивановъ, были буквально подавлены заботами объ устройствѣ участи этихъ несчастныхъ, не имѣвшихъ ни одежды, ни средствъ къ пропитанію, остававшихся безъ пищи, крова и одежды.

Въ концъ сентября 1878 года, когда началось отступленіе нашихъ войскъ изъ Южной Оракіи, за ними хлынули толпы бъженцовъ-христіанъ, которые, изъ страха турецкихъ репрессалій, бросая свои жилища и свое имущество, рѣшились послѣдовать за отступающимъ русскимъ войскомъ. Вслѣдъ за ними стали прибывать изъ Константинополя мусульмане, возвращавшіеся, въ виду заключенія мира, на мѣста прежняго своего жительства, жилище и поля которыхъ были отчасти захвачены болгарами. Это подало поводъ къ безконечнымъ и жесточайшимъ пререканіямъ этихъ мусульманъ, находившихъ горячихъ защитниковъ въ лицъ дипломатическихъ представителей Европы, съ мѣстнымъ болгарскимъ населеніемъ.

Въ декабръ мъсяцъ въ княжествъ скопилось болъе 50 тысячъ человъкъ этого пришлаго, не имъвшаго крова и средствъ къ пропитанию люда, попечение объ участи котораго легло всей тяжестью на наше гражданское управление.

Таковы были результаты нашего гражданскаго управленія, начавшагося въ пороховомъ дыму героической борьбы, поднятой русскимъ народомъ и государствомъ за дёло освобожденія Болгаріи, которая, по энергическому выраженію покойнаго И. С. Аксакова, воистину «на русскихъ костяхъ стала».

Россія дала освобожденному ею болгарскому народу гражданское управленіе, способное управлять страной, организовала войско, способное охранять цѣлость и неприкосновенность территоріп отъ непріятельскаго вторженія и въ случаѣ надобности поддержать порядокъ и безопасность внутри страны; снабдила это войско кадрами, офицерами, оружіемъ и боевыми запасами, обмундировала его и надѣлила госпитальными принадлежностями и медикаментами, отдавъ

болгарамъ богатые остатки, находившіеся въ госпиталяхъ, лазаретахъ и складахъ Краснаго Креста и дъйствовавшей арміи; кромѣ того, мы подарили Болгаріи дунайскую флотилію, взятую нами во время войны, и всѣ конскіе запасы и лишнихъ лошадей интендантскихъ транспортовъ, въ количествѣ 20,000 головъ.

Эти лошади русской породы были распредёлены поровну между всёми округами и послужили, при весеннихъ работахъ, великимъ подспорьемъ населенію, крайне нуждавшемуся въ рабочемъ скотё.

Затьмъ, 10-го февраля 1879 года, россійскимъ коммиссаромъ княземъ Дондуковымъ было созвано первое собраніе болгарскихъ именитыхъ людей, въ древней столицы Болгарскаго царства, Тырновъ, для разсмотрънія органическаго статута Болгарскаго княжества, а 17 апръля того же года собралось уже, на основаніи этой болгарской конституціи, второе великое народное собраніе для избранія князя болгарскаго.

Почти одновременно завершилась и новая организація Восточной Румеліи. 14 (26) апръля 1879 года послъдоваль султанскій фирмань, утвердившій органическій статуть Восточной Румеліп, составленный европейской международной коммиссіей, на основаніи XVIII статьи Берлинскаго трактата, для этой автономной области, отръзанной берлинскимь конгрессомь оть княжества Болгарскаго.

Вмъстъ съ этимъ, султанъ Абдулъ-Гамидъ, по правиламъ, установленнымъ XIII и XVII статъями того же трактата, т. е. по соглашенно съ великими державами, назначилъ христіанскаго генералъ-губернатора автономной области, на пять лътъ, избравъ, согласно съ желаніемъ Россіи, на этотъ постъ православнаго князя Вогоридеса, или Богориди, болъе извъстнаго подъ именемъ Алеконами, бывшаго посла Высокой Порты при вънскомъ дворъ. Выставленный Франціей кандидатъ на этотъ постъ Рустемъ-паша, католикъ, руку котораго держала и Австрія, былъ устраненъ.

Княземъ Болгарій, согласно желанію покойнаго государя, быль избранъ принцъ Александръ Батенбергъ, родной племянникъ нашего государя отъ морганатическаго брака принца Александра Гессенскаго съ знакомой петербургскому обществу, фрейлиной покойной императрицы, дъвицей Гауке — сестрой извъстнаго повстанца Босака, геройски погибшаго въ рядахъ гарибальдійцевъ подъ стънами Дижона въ 1869 году. Батенбергъ фигурировалътогда въ первой части извъстнаго Готскаго Альманаха, но въ прошломъ году, согласно заключенію берлинскаго геральдическаго трибунала, былъ перенесенъ въ третью часть.

Болгары утъшались, что послъ жестокихъ разочарованій, постигшихъ на конгрессъ ихъ національныя стремленія, по крайней мъръ, оба управителя болгарскихъ областей носятъ имя великаго освободителя болгарскаго народа, царя Александра, и будутъ вмъстъ съ нимъ и Россіей праздновать торжественный день 30-го августа. Кромъ того, какъ было заявлено тогда въ нъкоторыхъ органахъ болгарской печати, извъстной гарантіей для дальнъйшаго развитія и упроченія болгарскаго дъла, должно служить то обстоятельство, что оба правителя Болгаріи пользовались расположеніемъ русскаго государя и считались его кандидатами.

Изложенію обстоятельствъ, сопровождавшихъ введеніе этого новаго конституціоннаго режима въ Сѣверной и Южной Болгаріи, будуть посвящены слѣдующія за симъ главы нашего историческаго

очерка.

II. Матвѣевъ.

(Продолжение въ слъдующей книжкъ).





# ВЪ ГОРАХЪ И ДОЛИНАХЪ РУССКАГО ТЯНЬ-ШАНЯ.



СЛИ ЧИТАТЕЛЬ потрудится взглянуть на рельефную карту Азіатскаго материка, то какъ разъ по срединѣ найдетъ гигантскій горный хребетъ ТенгриТагъ, составляющій часть длинной цѣпи возвышенности Тянь-Шаня. Упомянутая горная группа находится въ равныхъ разстояніяхъ отъ Чернаго моря на западѣ, Желтаго моря на востокѣ, Обской губы на сѣверѣ и Бенгальскаго залива на югѣ. Тенгри-

Тагъ возвышается на срединъ прямой линіи, которую можно провести отъ мыса Съверо-Восточнаго въ Сибири до мыса Ко-

морина въ Индіи<sup>1</sup>).

Каждому, кром'в того, изв'єстно, что названіе «Тянь-Шань» означаєть на китайскомъ язык'в—Небесныя горы; н'єкоторые же китайскіе авторы дають ему кличку «Сюэ-Шань», т. е. Сн'єговыя горы. Зат'ємъ участки горнаго узла, каковы: Памиръ, Мустагъ и проч., можно перевести: первый—Крыша Міра, второй—Ледяныя горы.

Однимъ словомъ, уже эта одна терминологія указываетъ на то, что Тянь-Шань принадлежитъ къ одной изъ величайшихъ горныхъ системъ на всемъ земномъ шарѣ. И дъйствительно, средняя высота магистральнаго хребта колеблется между 16,000 и 18,000 футовъ 2), а отдъльные пики, каковъ Ханъ-Тенгри въ Мустагъ, достигаютъ 21,000 футовъ и выше.

2) Л. Костенко. Туркестанскій край. 1880. Т. І. Стр. 24.

¹) Н. Маевъ. Топографическій очеркъ Туркестанскаго края («Турк. Ежегодникъ». Вып. 1-й. 1872. Стр. 16).

Понятно, что все сказанное выше и взятое вмѣстѣ давно уже интриговало пытливый умъ ученаго, и давно уже стремились путешественники проникнуть въ лабиринтъ запутанныхъ ущелій этого недоступнаго уголка земнаго шара.

Еще недавно о Тянь-Шанъ существовали самыя смутныя и сбивчивыя представленія. Все извъстное основывалось на весьма сомнительныхъ данныхъ, собранныхъ іезуитами во времена Цанъ-

Луня, т. е. около 1757—1759 годовъ.

У Гумбольдта (1843 г.) мы встрѣчаемъ нѣсколько разспросныхъ свѣдѣній о маршрутахъ поперегъ Тянь-Шаня, но и это составило нѣчто новое, дополняющее показанія китайской географіи Туркестана, переведенной на русскій языкъ въ 1827 году отцомъ Іакинеомъ (Бичуринымъ) 1). Нечего, я думаю, прибавлять, что карты этой части Средней Азіи (какова, напримѣръ, карта Клапрота) отличались неточностью.

Только въ 1847 году, топографъ Нифантьевъ, бывшій за рѣкою Или, составилъ карту озера Иссыкъ-Куля (разспросную) и тѣхъ путей, которые ведутъ мимо его въ Кашгаръ и Угъ-Турпанъ.

Въ 1855 году, возникли наши Заилійскія колоніи, что дало возможность въ слѣдующемъ же году (1856 г.) топографу Яновскому снять восточную часть Иссыкъ-Куля и прилежащихъ горныхъ мѣстъ. Но первымъ путешественникомъ, проникшимъ въ Алатаускія горы и въ Тянь-Шань и давшимъ основанія географіи Центральной Азіи, былъ, безъ сомнѣнія, Семеновъ (1856—1857).

Затёмъ слъдуетъ цълый рядъ путешественниковъ, съ опасностью жизни стремящихся вглубь долинъ Небесныхъ горъ. Таковы: гг. Захаровъ, Велихановъ, Голубевъ, Венюковъ, Полторацкій и Остенъ-

Сакенъ.

Съ особенной быстротой двинулось изучение Тянь-Шаня послъ учреждения Туркестанскаго округа въ 1867 году: гг. Краевский, Буняковский, Съверцевъ, Рейнталь, Каульбарсъ, Костенко и многие другие навсегда останутся извъстными наукъ по тъмъ результатамъ,

которые получены ими при изученіи географіи края.

Что касается до естественно-исторической части изслъдованій, то и она въ настоящее время имъетъ уже весьма много цънныхъ выводовъ. Вспомнимъ зоологическія изысканія, произведенныя гг. Съверцовымъ и Федченко, геологическія—Романовскимъ и Мушкетовымъ, ботаническія—Регелемъ. Особенно посчастливилось геологіи: профессоръ Мушкетовъ, посвятившій нъсколько лътъ на изученія хребтовъ въ геологическомъ отношеніи, кромъ опубликованныхъ краткихъ отчетовъ, готовитъ капитальный трудъ, разъясняющій, до нъкоторой степени, какъ строеніе, такъ и появленіе Тянь-Шаня на земной поверхности.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Заимствую эти свёдёнія у Костенко (l. с., стр. 17). «истор. въсти.», май, 1886 г., т. ххіу.

Не смотря, однако, на то, что много затрачено уже трудовъ упомянутыми путешественниками, остается еще очень и очень много такихъ мъстъ, гдъ ни одинъ изъ европейцевъ не бывалъ никогда, гдъ только кара-киргизъ карабкается на своей маленькой лошадкъ и гдъ лежатъ еще много сокровищъ, ждущихъ счастливаго ученаго, который бы сорвалъ съ нихъ таинственное покрывало неизвъстности.

Благодаря просвъщенному содъйствію генералъ-губернатора Г. А. Колпаковскаго, въ 1884 году и я получилъ возможность попытать счастья и также пройдти въ ущелья Тянь-Шаня. Мнъ особенно пріятно было совершить такое путешествіе потому, что въ первыя двъ поъздки въ Среднюю Азію я познакомился только со степью и песками Сыръ и Аму-Дарьи и едва коснулся горной флоры въ Гиссарскомъ хребтъ. Пополнить свои свъдънія и сравнить степную флору съ горною для того, чтобы составить себъ ясное общее представленіе о растительности Средней Азіи, казалось для меня весьма заманчивымъ.

Оставляя научный отчеть до болье благопріятнаго времени, я позволю себь здысь подылиться вкратць съ читающей публикой тыми впечатльніями, которыя волной нахлынули на меня во время труднаго пути по горамъ и долинамъ русскаго Тянь-Шаня.

1-го іюня я отчалиль на пароходів «Ивань» отъ Казани съ тімь, чтобы надолго покинуть свои привычки, разграфленную на кліточки жизнь чиновника, извістный комфорть и проч., и проч. Все это надо было забыть и пожить бивуачною жизнью, т. е. ість не тогда, когда хочется, а когда можно, спать не тогда, когда клонить ко сну, а когда является къ тому возможность, пить—что попало, а заболітешь— літочться самому. Но меня такая перспектива нисколько не смущала, такъ какъ я могу считать себя привычнымь къ подобнымь лишеніямь.

Не стану описывать подробно мой путь до Перми. Дорога слишкомъ извъстна, да и перевздъ совершился самымъ благопріятнымъ образомъ. Меня только крайне удивила оголенность береговъ Камы; когда я провзжаль здъсь въ 1882 году, отправляясь въ вогульскую экспедицію, зеленый боръ шумълъ по объимъ сторонамъ ръки и спускался до самой воды по крутымъ и живописнымъ скатамъ. Теперь же отъ него осталось весьма немного. Хищническая порубка, стало быть, продолжается, не смотря на справедливые протесты печати и не внимая голосамъ спеціалистовъ.

Самъ городъ Пермь выигралъ со времени проведенія желѣзной дороги. Хорошенькіе дома и магазины появились тамъ, гдѣ ихъ не было двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, а вмѣсто деревяннаго сарая, гдѣ давались спектакли, выстроился весьма красивый театръ.

Быстро пролетьли мы въ вагонь пространство до города Екатеринбурга и вдоволь налюбовались прелестными видами уральскихъ ущелій. Пересъвъ въ тарантасъ, отправились дальше на Тюмень и 7-го іюня, подъ вечеръ, миновали тотъ четырехугольный столбъ, который стоитъ на границь Пермской и Тобольской губерній, т. е. между Европой и Азіей. Облупленная штукатурка, изломанная жельзная крыша и безграмотныя надписи, покрывающія бока этого одинокаго обелиска, далеко неизящны.

На другой день со звономъ и грохотомъ тарантасъ нашъ подкатилъ прямо къ пристани Курбатова на ръкъ Тоболъ, гдъ стоялъ пароходъ «Сарапулецъ», на которомъ предстояло совершить длинное плаваніе до Семипалатинска. Пріятно было забраться въ чистую и теплую каюту, когда кругомъ свистълъ холодный вътеръ, брызгалъ мелкій дождь, а солнце ныряло въ низкихъ тяжелыхъ облакахъ.

Съ разсвътомъ тронулись въ путь. Плоскіе берега, пустынныя окрестности и съверная погода производили неособенно хорошее впечатленіе. Мутныя волны Тобола съ шумомъ плескались объ отмели, длинноногіе кулички перепархивали у самаго прибоя, да бълыя чайки съ крикомъ носились въ воздухъ. Деревень почти не встръчалось въ первый день нашего путешествія. Останавливались и брали дрова прямо у берега; съ баржи, которую тащилъ пароходъ, сходили солдатики и, вооружась длинными палками, таскали громадныя польныя. На минуту пустынная мыстность оживлялась. Пассажиры тоже выбирались на берегъ, слышался хохотъ, отрывокъ изъ какой нибудь шансонетки, звуки гармоники. Но вотъ раздался капитанскій свистокъ. Эхо прокатилось далеко по лугамъ и лъсамъ, все засуетилось. Солдатики уходятъ опять на баржу, убирають мостки, чалки... Третій свистокь — и пароходь запыхтыль, зашумёли колеса, густой дымъ повалиль изъ трубы, и мы двинулись далье. Снова берегь погрузился въ молчаніе; гдъ за пять минуть была такая толкотня и шумъ, виднёются разбросанныя полёнья, обрывокъ веревки, пустая бутылка... Налетевшій ветерь подхватилъ клочекъ синей бумаги и понесъ его куда-то далеко къ лъсу.

Пассажиры скоро перезнакомились другь съ другомъ, и время пошло скорѣе и не такъ томительно-скучно. Съ баржи часто пріѣзжалъ военный докторъ, любившій поиграть въ карты, составлялась пулька и затягивалась на всю ночь. Мнѣ приходилось удивляться такой страсти къ картамъ.

По вечерамъ задавались цёлые концерты. Въ одномъ углу палубы еврей-канторъ пустымъ басомъ распёвалъ: «Въ полдневный жаръ, въ долинё Дагестана», въ другомъ—нёсколько евреекъ съ чувствомъ исполняли: «Я вновь предъ тобою стою очарованъ», а въ третьемъ—сёдая женщина, бывшая актриса, недурно и съ нё-

которымъ шикомъ выводила разбитымъ голосомъ аріи изъ «Елены прекрасной» и «Почтальона».

10-го іюня, утромъ, на горизонтъ засинълъ крутой берегъ и на

немъ сверкнули кресты церквей города Тобольска.

Городъ живописенъ съ рѣки, но ужасенъ внутри, благодаря варварскимъ мостовымъ. Представьте себѣ бревна, положенныя вдоль и поперегъ улицъ, полусгнившія, со щелями и ямами, —и вы получите нѣкоторое понятіе о томъ, на сколько удобно ѣздить по этимъ живымъ клавишамъ на тряскихъ долгушкахъ своеобразной конструкціи. Соръ, грязь и нечистота, цѣлая толна евреевъ, оборванныхъ мальчишекъ и невзрачныхъ домовъ добавляють общую картину. Читатель, конечно, помнитъ, что здѣсь же стоитъ памятникъ Ермаку, покорителю Сибири, и виситъ сосланный колоколъ. На послѣднемъ славянскими буквами стоитъ слѣдующая надпись: «Сей колоколъ, въ который били въ набатъ при убіеніи благовѣрнаго царевича Димитрія, въ 1593 году присланъ изъ города Углича въ Сибирь, въ ссылку, въ городъ Тобольскъ, къ церкви Всемилостиваго Спаса на торгу, а потомъ на Софійской колокольнѣ былъ часобитнымъ. Вѣсъ въ немъ 19 пудовъ 20 фунтовъ».

Съ невольной улыбкой смотришь на этого изгнанника и вспоминаешь о добромъ старомъ времени, когда даже къ неодушевлен-

нымъ предметамъ относились неособенно снисходительно.

Отъ Тобольска мы вошли въ ръку Иртышъ. Берега его обрывисты, покрыты стройными елями; кое-гдъ виднъются закоптълые дома татарской деревеньки. Иногда откосы совершенно голы и сбъгаютъ къ водъ зелеными пологими скатами.

Я очень быль доволень, что нассажиры, по большей части, сидёли въ рубкъ и на налубъ, оставляя всю каюту 1-го класса въ мое распоряжение. Вынимались книги, карты, и и прилаживался заниматься. Но часто это не удавалось, потому что въ ближней семейной каютъ находилась громадная семья какого-то полицейскаго чиновника; дъти шумъли, дрались, родители расправлялись съ ослушниками, прибъгая къ средству, давно уже оставленному, и поднимался такой гамъ, что читать было совершенно невозможно. Или старая нянюшка, обрадовавшись, что неспокойный какой нибудь питомецъ задремалъ, начинала свою заунывную колыбельную пъсенку, и подъ «баюшки-баю» приходилось знакомиться съ путешествіемъ Каульбарса. Ничего не оставалось дълать какъ идти тоже на палубу.

Крутые берега Иртыша часто обваливаются; поэтому нѣтъ почти ни одной деревни, гдѣ бы нѣсколько хатъ не обрушилось. Часто приходилось видѣть, какъ половина избы торчитъ на крутизнѣ, остатки крыши нависли надъ волнами, плетень зацѣпился однимъ концомъ и держится на погнувшихся кольяхъ, покачиваясь отъ

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

вътра. А тамъ дальше по улицъ, всетаки, живутъ и, новидимому, мало думаютъ о предстоящей неминуемой такой же катастрофъ.

Не смотря на средину іюня, мы много терпъли отъ холода и даже топили. 12-го, налетъла черная туча, завылъ вътеръ, и буря разразилась дождемъ и градомъ, покрывшимъ палубу бълымъ слоемъ пальца въ два толщиной.

Ръка необыкновенно извилиста и дълаетъ иногда такіе крутые повороты, что мы возвращаемся почти къ тому же мъсту, отъ котораго за нъсколько часовъ отътхали. Большія волны съ бъльми верхушками подбрасываютъ длинныя и тяжелыя бревна, укръпленныя на якоряхъ. Это гигантскіе поплавки для ловли осетровъ. Разбросанные вдоль береговъ въ значительномъ числъ, такіе тяжелые куски дерева могутъ сильно повредить колесамъ парохода, если попадутъ въ нихъ. По счастію, рейсы здъсь не частые, и мы только раза три встрътили буксирки съ нъсколькими баржами, нагруженными всякой всячиной, да два пассажирскихъ парохода, идущіе изъ Омска и Семипалатинска.

Простоявъ ночь въ Омскъ, который своими красивыми зданіями производитъ весьма пріятное впечатльніе, двинулись дальше.

Однообразно текло время. Утромъ пили чай, въ полдень завтракали, потомъ объдали, спали, а вечеромъ выходили «на улицу», т. е. на палубу, гдъ заводились безконечные споры и разговоры.

Особенно интересны были разсказы одного господина, давно служащаго въ Сибири. Такъ, напримъръ, онъ передавалъ, что въ 60-хъ годахъ въ Восточную Сибирь отправляли пълые транспорты кошекъ, которыхъ тамъ въ то время не было. Случилось какъ-то, что самому разсказчику пришлось вести въ Николаевскъ партію солдатъ и партію кошекъ вмъстъ. Дорогой 24 штуки четыреногихъ пассажировъ погибло, а нъсколько дней спустя одинъ солдатикъ, купаясь въ Амуръ, утонулъ. Бъдный офицеръ былъ въ горъ отътакого несчастья и въ ближайшемъ городъ явился къ начальству, рапортуя о случившемся.

Начальство, услышавь о смерти солдата, промолчало. — «Чего же подълаешь, воля Божья!» — и только; но, когда дъло дошло до гибели кошекъ, оно страшно разсердилось.

— Милостивый государь, — заявило оно: — или извольте уплатить по три рубля серебромъ за кошку, или подъ судъ.

Конечно, офицеръ согласился на первое и долженъ былъ внести

изъ своего скуднаго содержанія 72 рубля серебромъ.

Когда совсёмъ темнёло и на небё ярко свётила луна, снова начиналось пёніе, разсказы принимали игривый оттёнокъ, и одинъ изъ нассажировъ, прозванный Селадономъ, пускался въ разговоры съ жидовками, угощалъ ихъ орёхами и любезничалъ отчаянно. Огненный хвостъ искръ, внезапно вылетавшій изъ трубы нарохода,

пногда не кстати освъщалъ Селадона, шепчущаго на ухо черноглазой дочери Израиля какой нибудь плоскій комплименть.

На лѣвомъ берегу Иртыша указали мнѣ на богатый Черноярскій поселокъ. Нѣсколько поодаль отъ строеній возвышалось 13 громадныхъ пирамидъ соли. Соль эта вывозится изъ Коряковскаго озера, имѣющаго 40 верстъ въ окружности; въ годъ добывается ея болѣе милліона пудовъ. Разработка самая примитивная: подъѣзжаютъ съ телѣгами и снимаютъ лопатами бѣлую кору, которою покрыта поверхность воды; существуетъ еще слой соли, лежащій на днѣ, но до него не дотрогиваются, такъ какъ безъ того добываемаго продукта хватаетъ на все.

Берега озера топки, а кругомъ на 100 верстъ будто бы нѣтъ никакой растительности. Прибавлю еще, что Коряковское озеро отстоитъ отъ Черноярскаго поселка всего въ 25 верстахъ.

Спустя нѣкоторое время, на высокомъ песчаномъ увалѣ показался городъ Павлодаръ. Скучнѣе его нельзя себѣ ничего представить. Плохая пристань съ покосившимся столбомъ, на которомъ виситъ разбитый фонаръ, кучи сложенныхъ кожъ, ни одного кустика и вихри песка — вотъ что бросается въ глаза путешественнику, когда онъ подъѣзжаетъ къ этому жалкому городу. Низкія строенія уходятъ за пыльный бугоръ. Въ высокомъ берегѣ видны милліоны отверстій; изъ нихъ вылетаютъ быстрыя ласточки и съ звонкимъ щебетаніемъ мчатся надъ рѣкой, испуганныя пароходнымъ свисткомъ.

У пристани тъснятся оборванные пъте и конные казаки, киргизы, нъсколько доморощенныхъ дрожекъ, годящихся въ кунсткамеру; все это собралось полюбопытствовать. А надъ нами раскинулось сърое раскаленное небо, немилосердно печетъ солнце. Густое облако пыли стоитъ надъ городомъ, еле разсмотришь крестъ одинокой церкви да луну единственной мечети.

Солнце садилось, когда мы ушли отъ этого негостепримнаго

(по вилу) мъста. Пахнуло свъжестью, взошла луна.

Обычные концерты на нынёшній вечеръ нёсколько измёнили свой характеръ. Дёло въ томъ, что въ числё пассажировъ на палубё находился одинъ дервишъ, который пёшкомъ ходилъ въ Мекку и въ настоящее время возвращался назадъ, куда-то въ Среднюю Азію. Едва стемнёло, онъ усёлся, скрестивъ ноги, вынулъ изъ мёшка особый инструментъ сипан 1), и началъ пёть нёчто длинное, заунывное. Собрался народъ, воцарилось молчаніе. Пёніе становилось, однако, все оживленнёе, дервишъ повышаль голосъ и,

<sup>1)</sup> Инструментъ состоитъ изъ двухъ деревянныхъ налочекъ, вилообразно расходящихся. Тамъ, гдѣ концы отходятъ другъ отъ другъ, продѣто желѣзное кольцо, на которомъ виситъ множество мелкихъ колецъ. Во время пѣнія дервишъ потрясаетъ этими рогульками, подобно тамбурину.

наконецъ, дошелъ до неистовства — глаза засверкали, изъ груди вырывалось какое-то рычаніе дикаго звъря. Можно было думать, что воспъвается какой нибудь ужасный случай, но на самомъ дълъ оказывалось, что пъвецъ благодарилъ Аллаха за благополучное возвращеніе на родину.

Утомившись, дервишъ порылся опять въ мъшкъ, досталъ скорлуну кокосоваго оръха, отдъланнаго въ видъ чаши, и сталъ собирать въ свою пользу съ внимательныхъ слушателей. Затъмъ ушелъ на мъсто, сосчиталъ деньги и, спрятавъ ихъ въ карманъ, растя-

нулся совершенно удовлетворенный.

Между тъмъ, мы все подвигались впередъ и впередъ. На заръ прошли мимо Семіярска, и когда я утромъ вышелъ на палубу, то ландшафтъ представлялъ собою уже нъчто новое. Берега сдълались болъе оживленными, на каждомъ шагу виднълись рощи, вдали зеленый лъсъ; крутые откосы сбъгали до самой ръки и пестръли всъми цвътами разнообразно-окрашенной глины; на различной высотъ отъ воды пробивались обильные ключи и тонкими ручейками текли въ Иртышъ. Вотъ вдали показалась бълая часовня—то святой ключъ, безъ котораго, кажется, не обходится ни одинъ русскій городъ. Группы темной зелени близь песчаныхъ холмовъ указывали мъсто, гдъ стоитъ Семиналатинскъ.

Еще полчаса—и пароходъ засвистёлъ, началась суета: мы прітехали, пробывъ въ дорогъ 12 дней!

Если окрестности Семиналатинска можно назвать довольно красивыми по той массё растеній, которыми онё изобилують, то того же нельзя сказать о самомъ городё: отсутствіе деревьевь, песокъ, глиняныя невзрачныя постройки—все это очень уныло и непривлекательно. Особенно интересно то, что въ русскомъ городё им'єстся всего двё церкви и девять мечетей! Въёздъ нашъ въ Семиналатинскъ нельзя также назвать счастливымъ; не успёли пробраться сквозь густые кусты Казачьяго острова, какъ услышали набатъ. Черный дымъ густымъ столбомъ поднялся надъ зданіями, красное пламя огромными языками взвилось въ воздухъ. Горълъ цёлый кварталъ. Воду надо было везти на гору, пожарныя лошади измучились, и къ вечеру десятокъ домовъ лежалъ въ развалинахъ.

Ко всему этому жара стояла невыносимая, на солнцѣ термометръ показывалъ 43°, вѣтеръ буквально жегъ лицо.

Запасшись всёми необходимыми съёстными продуктами, и главное—тарантасомъ, вечеромъ 26-го іюня, я выёхалъ на югъ, въ степь. Переправился черезъ Иртышъ на паромё особаго устройства, извёстномъ въ Сибири подъ названіемъ «самолетъ», и очутился на безконечной плоскости, ровной скатертью уходящей въ даль. Только направо синёли горы Сими-тау.

При голубоватомъ свътъ луны можно было различать аулы киргизовъ, мазарки, зимовки кочевниковъ. Иногда обгоняли длинные

обозы переселенцевъ, идущихъ вскать счастья въ краяхъ, гдѣ рѣки молочныя, а берега кисельные. Ночной вѣтерокъ нѣжно дулъ вълицо и приносилъ душистый запахъ полыни. Свѣжесть воздуха была особенно чувствительна послѣ сорокаградусной жары, которую приходилось испытать днемъ.

Уже утромъ на слъдующій день приблизились къ горамъ Джартась и вскоръ налъво увидъли прихотливыя очертанія Аркатскихъ утесовъ съ необыкновенно красивыми вершинами. Затьмъ снова раскинулась степь и потянулась до маленькаго и невзрачнаго Сер-

гіополя.

Выжженная солнцемъ равнина желтёла кругомъ. На горизонтёто и дёло подымались темные вихри пыли. Пробёжитъ въ сторонё заяцъ, испуганно подымутся крупныя дрохвы, киргизы верхомъ на коровахъ—вотъ что попадалось на дорогѣ. Едва зашло солнце, на насъ накинулись тучи комаровъ, которыхъ здёсь чрезвычайно много, благодаря близкому сосёдству озера Балхашъ. И дёйствительно, на зарѣ съ высокаго холма блеснулъ этотъ громадный бас-

сейнъ съ пустынными берегами.

Дорога пошла по высохшему дну его. Ряды песчаныхъ бархановъ, солончаки, кусты колючки, гребенщика и саксаула напомнили мнѣ берега Аральскаго моря и глубокіе барханы Кизылъ и Каракумовъ. Наконецъ, на горизонтѣ точно облака вырѣзались снѣжныя вершины далекихъ горъ Алатау, — цѣль нашего путешествія. Перемѣняемъ лошадей и мчимся далѣе. Вотъ и станція Абакумъ, расположившаяся у самаго предгорія. Сытая тройка еле тащитъ тарантасъ по крутой дорожкѣ, высѣченной въ каменныхъ утесахъ. Красиво громоздятся камни, покрытые разноцвѣтными лишайниками. Ручей шумитъ невидимый между кустами. Высоко надъ головой покрикиваютъ ястреба.

Перевалили черезъ хребетъ и выбхали опять на равнину подъ жгучіе лучи солнца. А между тъмъ надъ горами, влъво, стоятъ тучи; видно, гдъ льетъ дождь, гдъ свиръпствуетъ метель, какъ въ декабръ мъсяцъ. Дорога повернула вправо, но налетъвшее облако

успъло сбрызнуть насъ и обдать благодатной влагой.

Еще нѣсколько станцій—и мы въ Копалѣ, съ хорошенькой чистой крѣпостью, опрятно содержимымъ валомъ и часовымъ. Горы подходять подъ самый городъ, выглядывающій вполнѣ азіатскимъ: маленькія лавки со всякимъ товаромъ, толпа всадниковъ на лошадяхъ и коровахъ, верблюды, нагруженные турсуками съ кумысомъ. На площади размѣстились въ кружокъ киргизы; они сидятъ на корточкахъ, держатъ въ поводу лошадей и о чемъ-то горячо толкуютъ; рогъ съ нюхательнымъ табакомъ обходитъ всѣхъ, и всякій не преминетъ насыпать на лодонь порядочную кучку и отправить ее въ ротъ. Въ сторонѣ стоятъ коровы; на нихъ къ сѣдламъ привязаны громадныя вязанки дровъ; толстый кочевникъ поглядываетъ

кругомъ, ожидая покупателей, и прилежно выдаиваетъ свою выочную скотину— чрезвычайно удобно: она и дрова таскаетъ, и хозяина питаетъ.

Копалъ уже значительно приподнятъ надъ степью; онъ лежитъ на 3,900 футовъ выше уровня океана.

Далъе на пути любовались ръчкой Караталъ, которая есть не что иное, какъ рядъ водопадовъ: все русло завалено громадными камнями, между которыми вода съ ревомъ и пъной пролагаетъ себъ путь.

Вечеромъ достигли станціи Алтынъ-Эмель, съ которой идетъ дорога въ Кульджу. У самаго крыльца поставлена каменная баба, найденная гдѣ-то въ окрестностяхъ, и которая ничѣмъ не отличается отъ бабъ южной Россіи—та же грубая отдѣлка лица, также сложеныя руки на груди. Сама станція весьма чиста и опрятна; комната раздѣлена ширмами на двѣ части, стоитъ мягкій диванъ, стѣны обиты китайскими обоями, на окнахъ занавѣски. Даже свѣчу намъ подали стеариновую.

Степной характеръ мъстности не измъняется вплоть до ръки Или. На берегу ея опять встръчаются песчаные барханы со свойственною имъ растительностью. Только кое-гдъ изъ-подъ наносовъ выглядываютъ мощные красноватые утесы. Сама ръка широка, бурлива; по срединъ ея пробъгаютъ длинныя и узкія песчаныя отмели.

Мостъ, о которомъ такъ много говорили, дъйствительно хорошъ и открытъ незадолго до нашего пріъзда, а именно 5-го іюня.

Подъ страшнымъ солнценекомъ, въ густыхъ облакахъ удушающей соленой пыли и обдуваемые горячимъ вътромъ, въъхали мы въ городъ Върный.

Послѣ занятія русскими Заилійскаго края въ 1853 году, въ слѣдующемъ же (1854) году было заложено укрѣпленіе Вѣрное, на томъ мѣстѣ, гдѣ въ средніе вѣка былъ городъ Алматы, т. е. Яблонный, извѣстный по своей торговлѣ и служившій станцією на пути слѣдованія каравановъ многихъ народовъ и, между прочимъ, генуэзскихъ купцовъ въ Китай. Укрѣпленіе явилось съ цѣлію упроченія русской власти надъ Большой Ордой и до сихъ поръ извѣстно между туземцами и многими русскими подъ названіемъ Алматы.

Городъ лежить на высотъ 2,500 футовъ надъ уровнемъ моря и построенъ на ровной мъстности у самой подошвы Заилійскаго Алатау, вершины котораго ръзко выдъляются на голубомъ небъ своими въчными снъгами.

Я остановился въ единственной гостиницѣ Алихина. Хотя изъ оконъ номера, снабженнаго балкономъ, и развертывается красивая панорама горъ, но грязь и нечистота моего временнаго жилища отличались колоссальными размърами. Слуга-еврей, Ицка, до такой степени быль засаленъ и ходиль до такой степени неряшливо, что могь отбить всякій аппетить, когда подаваль кушанья.

Улицы и базаръ отчасти напоминають собою Ташкенть: тѣ же арыки, тѣ же густые тальники и пирамидальные тополи. Особенно красивъ проспектъ генерала Колиаковскаго.

Прекрасный губернаторскій домь, художественно построенный архитекторомь Гурде, гораздо лучіне Кауфмановскаго, а зданія гимназій и ніжоторых частных лиць могли бы украсить любой

губернскій городъ въ Европейской Россіи.

Существують здёсь два сада для гулянья публики; въ нихъ пграють оркестры музыки. Что касается до такъ называемаго Казеннаго сада, то, принимая въ разсчеть климать города В'єрнаго, можно было бы ожидать отъ него большаго разнообразія цвётовь п растеній вообще; кром'є самыхъ обыкновенныхъ, я не увидёлъ ничего.

Загородная дача генералъ-губернатора, находящаяся въ ущельъ горъ, въ 10 верстахъ отъ города, замъчательно красива по своему

мъстоположению.

По улицамъ то и дъло скачутъ калмыки съ длинными женскими косами, киргизы важно покачиваются на верблюдахъ, китайцы, въ огромныхъ соломенныхъ шляпахъ и съ въеромъ въ рукахъ, возятъ двухколесныя телъжки съ овощами. Прогремитъ пара офицерскихъ лошадокъ, разубранныхъ бляхами и бубенцами, или мягко прокатится большая коляска съ франтовато одътыми дамами на сытыхъ сърыхъ коняхъ.

Базаръ, какъ и вообще среднеазіатскіе базары, представляеть невообразимый хаосъ: тутъ и ослы съ дровами и корзинами, и коровы, нагруженныя всякой всячиной, и лошади, везущія сразу двухъ киргизовъ. Крикъ, шумъ, гамъ. На высокихъ арбахъ зеленьетъ цълый стогъ клевера. Разноцвътные, громадныхъ размъровъ, зонтики защищаютъ отъ солнца таранчинцевъ съ цвътной капустой, урюками и абрикосами. Изръдка прошмыгнетъ бълый русскій солдатикъ въ розовыхъ чамбарахъ съ кулькомъ подъ мышкой.

Все это, вмъстъ взятое, представляетъ весьма оригинальную картину. Даже оборванные старики-нищіе, у которыхъ сквозь рубище проглядываетъ голое коричневое тъло, живописны, а калмычки съ длинными черными косами, остроконечными шапочками, одътыя въ до невозможности грязныхъ и длинныхъ рубашкахъ, такъ и просятся на картину. На одной изъ улицъ можно встрътить даже кибитку съ цълымъ семействомъ киргизовъ; голыя дътишки бъгаютъ и играютъ у арыка, лошади пасутся, ходятъ бараны и коровы, а сама хозяйка, спустивъ съ плечъ сорочку и спрятавъ въ тынъ голову, выставила на солнышко жирное лосиящееся тъло и предается кейфу. Какъ видно, здъсь ничъмъ не стъсняются.

Въ первый же день пріъзда въ Върный, сидя на балконъ своего номера, я любовался картиной грозы въ горахъ. Точно декорація

стояли горы, окутанныя густыми облаками, а изъ ущелій гдѣ-то далеко вспыхивала ярко-красная молнія, и глухо отдавалось эхо далекаго грома.

Върный съ своей оригинальной обстановкой и радушнымъ обществомъ до такой степени понравился мнъ, что, когда наступила мпнута отъъзда, когда лошади были закуплены, а джигиты наняты, инъ не хотълось уъзжать оттуда.

Но, дёлать нечего, сёлъ на лошадь, махнулъ своему проводнику, и маленькій караванъ тронулся въ путь.

Я имъть уже случай говорить, почему горная страна, въ которую я направлялся, возбуждаеть интересъ всякаго натуралиста. Теперь прибавлю, что вся мъстность не представляеть собою низменности съ высокими снъжными горами, а, наобороть, вся эта область есть не что иное, какъ общее громадное поднятіе материка, а на колоссальномъ пьедесталъ, въ свою очередь, проходитъ множество хребтовъ, или обособленныхъ (въ ръдкихъ случаяхъ), или же сплетающихся въ запутанные лабиринты.

Который изъ этихъ хребтовъ есть главная ось поднятія, — сказать трудно, хотя теченіе рѣкъ и барометрическія указанія заставняють думать, что высшая часть находится въ странѣ верховьевъ рѣкъ Нарына (Сыръ-Дарьи) и Іирташа; въ этомъ-то мѣстѣ громоздятся ледники Акъ-Шійряка, дающіе начало множеству рѣкъ и рѣчекъ. Быть можетъ, впослѣдствіи, когда наши изслѣдованія Тянь-Шаня будуть болѣе подробны, найдется и еще высшій пунктъ, но пока мы знаемъ только самую значительную террасу или сыртъ упомянутыхъ ледниковъ, смѣло подымающуюся на могучемъ каменномъ основаніи.

Уже невдалекъ отъ Семиналатинска на югъ, хотя мъстность и носить степной характеръ, она видимо начинаетъ приподыматься по мъръ приближенія къ Алатау. Такъ барометръ показываетъ, что поселеніе Илійское лежитъ на 1,300 футовъ, а Върный уже на 2,430 футовъ надъ поверхностью океана. Стало быть, Тянь-Шань не сразу выростаетъ на низменности, а постепенно вздуваетъ кору земную.

На громадной возвышенности, о которой мы говоримъ, разбросаны обширныя горныя равнины и нъсколько значительныхъ водяныхъ бассейновъ. Послъдніе въ видъ озеръ держатся, окруженные горами какъ чаши, наполненныя водой. Таково громадное водовмъстилище Иссыкъ-Куль, возвышающееся надъ поверхностью моря на 5,500 футовъ, Сонъ-Куль—расположенный на 9,400 футовъ и т. д. На сколько значительны эти горныя озера, видно уже изътого, что первое имъетъ 1721/2 версты въ длину, 56 верстъ въ ширину и площадь воды около 7,346 квадратн. верстъ; второе имъетъ

26 верстъ въ длину, 16 верстъ въ ширину и площадь въ 236

квадратныхъ верстъ.

Селенія, расположенныя на Иссыкъ-Кул'в, пользуются чисто горнымъ климатомъ—холодными ночами и не очень жаркими днями; но правильнъе будетъ сказать, что перемъна въ температур'в воздуха совершенно зависитъ отъ того, подуетъ ли вътеръ съ снъговыхъ горъ, пли нътъ. Въ іюнъ и іюлъ посл'в заката солнца вс'в одъваются въ теплую одежду, тогда какъ въ Ферганъ и Ташкентъ въ это самое время изнываютъ отъ жары.

То же самое можно сказать и о другихъ плоскихъ возвышенностяхъ, каковы горное плато съ озеромъ Сонъ-Кулемъ, Памиръ, или Крыша Міра и проч. Прибавимъ еще, что часто здѣсь на высокихъ мѣстахъ цутешественникъ страдаетъ сильно отъ разрѣженнаго воздуха; изъ носа, горла и даже (какъ мнѣ разсказывали очевидцы) изъ ушей идетъ кровь, сердце учащенно бъется, человѣкъ задыхается, точно ему мало воздуха для дыханія, и, кромѣ того, наступаетъ самое отвратительное настроеніе духа.

Вотъ въ общихъ чертахъ то, что я хотълъ сказать читателю, не имъющему ни времени, ни желанія познакомиться съ этимъ интереснымъ уголкомъ земнаго шара изъ спеціальныхъ сочиненій.

Перехожу къ описанію моего путешествія.

Первый день нашего пути изъ Върнаго (10-го іюля) приходилось таль все время по мъстности, носящей степной характеръ; даже ковыль цълыми островами раскидывался въ далекомъ моръ всевозможныхъ злаковъ. Степь эта уходила вдаль налъво; направо подымался Алатау съ еловыми лъсами на крутизнахъ и сверкали двъ бълыя вершины Талгарской горы и Алматинскаго остраго пика; на другихъ—тоже видиълся снъгъ, но пятнами, не составляя сплошнаго поля. Отъ этого кряжа (главнаго) спускаются зелеными волнами небольшія террасы съ мягкими очертаніями; верхушки ихъ закруглены и имъють видъ куполовъ.

Профессоръ Мушкетовъ, на основаніи своихъ изслѣдованій, пришелъ къ тому заключенію, что породы, слагающія Тянь-Шань, весьма разнообразны, какъ по своему строенію, такъ и по времени образованія; слѣдовательно вся горная мѣстность образовалась неодновременно, а въ нѣсколько послѣдовательныхъ, смѣнявшихъ другъ друга періодовъ, впродолженіе нѣсколькихъ геологическихъ

эпохъ.

Все это прекрасно можеть видёть путешественникь, проходящій вдоль или поперегь хребта. Даже издали есть возможность отличать кряжи различныхъ образованій, если только внимательно присмотрёться къ нимъ.

Соображая все это и припоминая, что мнѣ приходилось наблюдать въ окрестностяхъ Върнаго, я подвигался къ первому ночлегу, назначенному въ поселеніи таранчинцевъ Алексъевкъ. Нъсколько

тысячь этого трудолюбиваго народа ушло послѣ сдачи Кульджи и подъ руководствомъ выдающагося, по своему природному уму, Бу-

шери-бека, расположилось на берегу ръки Талгарки.

Трудно повърить, что все, что мнъ пришлось увидъть, возникло въ одинъ годъ, такъ какъ строиться они начали только съ лъта 1883 года. Длинная улица, протянувшаяся на нъсколько верстъ, и переулки застроились уже глиняными домиками, воздвигается мечеть, медрессе, у каждаго дома имъется садъ, полный всякаго рода цвътовъ и овощей; на базаръ, всегда многолюдномъ, идетъ дъятельная торговля, въ углу его развъвается оригинальное знамя надъ дунганскимъ трактиромъ; существуетъ даже баня и при ней китайская кухня. На главной улицъ высоко въ воздухъ стоитъ широкая бесъдка, выстроенная въ китайскомъ вкусъ, предназначенная, какъ мнъ объясняли, для «музыки» (!).

У каждаго двора стоять колья тальника, покрытые молодыми вътками съ свъжими листочками, а кое-гдъ граціозно подымаются стройные пирамидальные тополи. Я не говорю уже о карагачахъ, этихъ деревьяхъ Средней Азіи, они попадаются на каждомъ шагу. Можно себъ представить, какой видъ приметъ селеніе, когда черезъ пять, шесть лътъ названныя деревья разростутся. Прибавимъ къ этому, что мъсто, выбранное таранчинцами, отличается крайне здоровымъ (пока) климатомъ, нывъшнею зимою здъсь не было ни одного случая дифтерита, свиръпствовавшаго во всъхъ ближайшихъ мъстечкахъ и даже въ Върномъ.

Когда я въвхалъ на дворъ прямо къ Бушери, на крыльцъ полуевропейскаго домика стоялъ красивый молодецъ среднихъ лътъ, въ бархатномъ халатъ, босой и съ ребенкомъ на рукахъ. Это и былъ самъ вліятельный таранчинецъ.

Онъ гостепріимно приняль меня, угостиль превосходнымь пивомь, чаемь и супомь. Позже немного потребоваль пѣвцовъ, и пришлось послушать неособенно красивую музыку, такъ какъ аккомпанементь состояль изъ двухъ инструментовъ: ситеръ—нѣчто въ родѣ гитары съ тремя струнами (шелковыми) и верхней и нижней декой, сдѣланной изъ рыбьей кожи, и дутеръ—съ деревянной декой и двумя струнами.

Я радъ былъ, по правдъ сказать, когда музыканты убрались, и явилась возможность побесъдовать съ умнымъ таранчинцемъ.

По словамъ Бушери, многіе изъ его предковъ были царями, но являлись другіе претенденты, въ одну прекрасную ночь «ръзали немножко» всъхъ и дълались сами владътелями народа. Въ силу этого ненависть къ китайцамъ у таранчинцевъ превосходитъ всякое въроятіе.

— Пусть мой царь скажеть, — говориль Бушери: — чтобы я черезь два дня представиль ему войско противь поганыхъ китайцевь— сейчась соберу 25,000 и впереди самъ пойду ръзать немножко.

Разсказчикъ видимо волновался и горячился, вспоминая покинутую Кульджу. Онъ былъ на коронаціи въ Москвъ и съ большимъ благоговъніемъ передаваль всъ подробности милостиваго разговора съ нимъ государя императора.

— Я здёсь хочу школы завести,—говорилъ Бушери:—чтобы народъ умнёе былъ. Наши жены дуры, но потому, что мы ихъ дурами держимъ; когда учиться будутъ — умнёе станутъ.

И все это говорилось не съ чужаго голоса, а въ силу убънденія.

Долго бесъдовали мы, и уже далеко за полночь меня проводили въ комнату, украшенную китайскими картинами.

На другой день Бушери меня повель показывать все, что онъ строить, и обратиль вниманіе мое на интересное нововведеніе на базарѣ, а именно: продается мясо отдѣльно безъ костей.

— Я хочу мясо купить, а мнѣ кости продаютъ; это нехорошо. Хочешь кости брать — бери отдѣльно, а обманывать народъ нехорошо, — толковалъ мнѣ замѣчательный человѣкъ.

Пока мы ходили и смотръли, сзади послышался трубный звукъ. Оглядываемся, а это — дувана (юродивый) трубитъ и коверкается прося денегъ на хлъбъ.

Въ другомъ мъстъ собрался народъ. По срединъ круга слушателей стоитъ старикъ и съ пъною у рта выкрикиваетъ что-то скороговоркой. Всъ слушаютъ. Оказывается, что это проповъдникъ учитъ, какъ надо житъ, и собираетъ за свое учене мелкую монету.

Затьмъ Бушери повель меня познакомить съ своими женами. На отдъльномъ дворъ выстроенъ особый домикъ. Черезъ среднюю дверь мы вошли въ большую комнату, устланную коврами. Прямо стъна загромождена сундуками всевозможныхъ величинъ, окованныхъ и неокованныхъ; на нихъ лежатъ шелковыя подушки—большія и маленькія; стъна направо вся скрывается подъ множествомъ стънныхъ часовъ, изъ которыхъ ни одни не шли, маятники неподвижно висъли; налъво развъшано оружіе, халаты и шапки. Свътъ падаетъ изъ оконъ, расположенныхъ высоко надъ дверью, такъ что бъдныя затворщицы никого увидъть не могутъ.

Расположившись на коврѣ, Бушери позваль женъ. Вошли двѣ маленькія, хорошенькія женщины; одна 18 лѣтъ, по имени Гюль-Шараханъ, держала на рукахъ любимаго сына Батрахана, котораго я замѣтилъ вчера на рукахъ у отца, другая—16 лѣтъ, съ страннымъ именемъ Магимунеханымъ. Первая казалась уже поблекшею, вторая—въ полномъ разцвѣтѣ красоты; первая одѣта была въ высокую шапку и желтое шелковое платье, вторая—въ такой же шапкѣ, но вся въ розовомъ.

Надо зам'єтить, что на посл'єдней Бушери женился уже четыре года тому назадъ, т. е. когда ей было 12 л'єть.

Мы обмифиялись любезностями; розовая жена скоро скрылась, побуждаемая выразительнымъ взглядомъ «передоваго» таранчинца, а осталась Гюль-Шараханъ.

Любимый ребенокъ, не замедлившій перебраться на руки къ отцу, имълъ правую сторону головы низко выстриженную, тогда какъ лъвая покрывалась густыми черными и длинными волосами.

Когда я спросиль о причинѣ такого обычая, то Бушери отвѣтиль, что въ такомъ видѣ голова ребенка остается до четырехлѣтняго возроста, а затѣмъ волосы остригаютъ и вѣсятъ; сколько золотниковъ окажется въ нихъ, столько золота (по цѣнѣ) должно бытъ роздано бѣднымъ, которые будутъ молиться за здоровье маленькаго таранчинца.

Затёмъ мы отправились опять въ мужской домъ, гдё подали дунганское кушанье «ланго». Оно готовится изъ рису, мяса, какихъ-то кореньевъ и всякой всячины и, что удивительно, подается въ низенькомъ широкомъ сосудъ, посреди котораго стоитъ труба съ угольями, какъ въ самоваръ; самъ сосудъ раздъляется перегородками на отдъленія, гдъ и варятся отдъльно, но въ одно время, мясо, рисъ и пр.

Допустивши, что подобные сосуды, изв'єстные на восток'є съ глубокой древности, заимствованы русскими отъ азіатскихъ нарородовъ, окажется, что, по всей в'єроятности, и самоваръ не есть наше изобр'єтеніе. А мы-то гордимся!

Бушери подарилъ мнѣ свою фотографическую карточку, снятую въ Москвѣ, и пожелалъ счастливаго пути.

Изъ Алексъевки я направился по старо-кульджинской дорогъ и, проъхавши верстъ 12 до большой глиняной мазарки (могилы), свернулъ прямой тропинкой на селеніе Иссыкъ. Мъстность постепенно стала повыщаться; у самыхъ горъ стоитъ казачій поселокъ, на берегу шумливой ръчки, которая быстро стремится по камнямъ. Отъ Иссыка до слъдующаго мъстечка Тургеня считается также 12 верстъ. Темные сады его видны еще издали. Горизонтъ впереди упирается въ горный хребетъ, значительно опустившійся, пологій; въ томъ мъстъ находится тургельскій перевалъ, по которому мы должны были войдти въ горы.

Прибавлю еще, что отъ самаго Върнаго земля обработывается довольно прилежно. Орошение производится арыками, а съютъ обыкновенно ячмень, пшеницу, клеверъ и просо.

Провхавши не болбе версты отъ селенія, сразу мы очутились въ живописномъ ущельть. Тропинка вьется по берегу быстрой р. Тургени, надъ нами громоздятся скалы, кусты арги съ своею зеленью ртвко выдёляются на стромъ фонт откосовъ. Все выше и выше подымаются лошади, и, наконецъ, послт нтсколькихъ подъемовъ и спусковъ мы достигаемъ самаго высокаго перевала, имтющаго 9,400 ф. вышины. Чудный видъ открывается отсюда; ущелья,

скалы, шумные потоки, причудливо нагроможденные камни, въ видъ грибовъ колоссальныхъ размъровъ, составляютъ прелестную панораму, которая разстилается у ногъ путешественника. Начали спускаться. Лошади скользятъ, мелкіе камни со звономъ сыпятся внизъ и исчезаютъ въ пропасти. Глубокій ровъ то выглянетъ изъ-за утеса, то опять спрячется; на днъ его высокія ели кажутся маленькими деревцами; аулы киргизовъ—едва замътны, а пасущійся скотъ бълыми и темными точками.

Трудность пути заставила насъ остановиться близь лёса и рёки Карачайле-Булакъ, разбить палатку и послать въ ближній ауль за бараномъ на ужинъ. Но горы дали себя почувствовать. Покуда джигиты хлопотали объ устройств'є ночлега, тучи надвинулись густою пеленою, заволокли даль и разразились ливнемъ, который продолжался вплоть до самой ночи. При этомъ температура упала

до+8°R, и пришлось закутаться въ шубу.

Долго не могъ я заснуть въ эту первую ночь, проводимую въ горахъ. Треснетъ ли что нибудь въ лѣсу, крикнетъ ли ночная птица, или кто нибудь изъ джигитовъ застонетъ во снѣ,—я вскакивалъ и напряженно прислушивался. Въ открытую палатку виднѣлось темное небо съ яркими звѣздами, черная громада утесовъ, догоравшій костеръ, да сторожевой киргизъ, пасущій лошадей; онъ тоже озябъ, примостился къ огню и грѣетъ свои заскорузлыя руки. А холодный вѣтеръ такъ и пронизываетъ до костей. Рано утромъ выступили дальше, направляясь на рѣку Асы.

Цълый день пробирались между многочисленными стадами и караванами киргизовъ, которые перекочевывали въ долины со всъмъ

своимъ имуществомъ. Картина была весьма красива.

Длинная вереница верблюдовъ мёрно шагаетъ по тропинкамъ; одни навьючены кибитками, другіе — кухней, третьи — мъшками съ хозяйственными принадлежностями; на нъкоторыхъ покачиваются большія корзины и выглядывають хорошенькія лица только что проснувшихся дётей или мордочки очень молодыхъ ягнять и телять. Киргизки верхомъ (помужски) на лошадяхъ тащатъ за веревку передняго верблюда. Кругомъ гарцуютъ дъвушки; съдла ихъ разукрашены; преобладаеть красный цвъть; перетянутыя кушакомъ, въ синемъ халатъ, со множествомъ длинныхъ разубранныхъ монетами косъ, онъ чрезвычайно ловко управляють лошадью: то мчатся въ карьеръ по крутому спуску, то нерепрыгиваютъ черезъ глубокія рытвины; съ раскрасневшимися щеками и смелымъ взглядомъ черныхъ глазъ, эти амазонки весьма эффектны. И какимъ здоровьемъ дыщеть ихъ загорълое лице, какъ естественъ румянецъ! Небольшая красивая голова или повязана краснымъ платкомъ, или скрывается подъ мѣховой шапочкой.

Слъдомъ за женщинами идутъ киргизы, понукая стадо овецъ длинными палками. Часто старикъ, еле сидя на осъдланной коровъ,

занимается этимъ дѣломъ. Быки также нагружены дровами, турсуками съ кумысомъ, коврами... Киргизенокъ сидитъ поверхъ всего этого хлама и управляетъ веревкой, продѣтой въ ноздри; деревянное кольцо до крови раздираетъ ихъ, и бѣдное животное сопитъ и карабкается въ гору.

Случалось встръчать маленькихъ дъвочекъ и мальчиковъ, лътъ по шести или семи, бойко сидящихъ на жеребятахъ, осъдланныхъ

въ нарядныя попоны.

И все это съ крикомъ, ревомъ, блеяніемъ, ржаніемъ и пъснями идетъ и идетъ безъ конца.

Уже къ вечеру спустились мы въ долину Асы, но тропинка уперлась въ сухое русло ръки, заваленное крупной галькой; только верстъ черезъ девять или десять начинаютъ попадаться сначала отдъльные плесы, а затъмъ какъ будто изъ земли выливается быстрая ръка.

Слѣва впадають въ долину нѣсколько ущельевъ, изъ которыхъ особенно живописно выглядить ущелье Кара-Арча, заросшее лѣсомъ.

На плоскихъ берегахъ Асы часто можно встрътить круглые большіе камни, расположенные на поверхности почвы въ видѣ правильныхъ круговъ. Это, по разсказамъ туземцевъ, могилы китайцевъ, прежнихъ владѣтелей края.

Въ одномъ мѣстѣ около такой могилы стояла, покосившись на сторону, каменная баба съ отбитымъ лицомъ.

Киргизскихъ мазарокъ всевозможныхъ величинъ и формъ попадается множество. Впрочемъ, кочевники устранваютъ себъ и другаго рода памятники, нагромождая надъ могилой камни въ видъ пирамидальной кучи. Пирамиды надъ умершими дътьми отличаются меньшими размърами и тъмъ, что на ихъ вершинъ родители обыкновенно оставляютъ ту колыбель, въ которой спалъ покойникъ.

Вы вхавши въ долину Асы, мы были свидътелями грозы, розыгравшейся передъ нами въ горахъ. Темныя тучи пронизывались молніями во всёхъ направленіяхъ, громъ непрерывными раскатами грохоталъ въ ущельяхъ. Пронесется туча въ сторону, и вся гора, надъ которой она стояла, оказывается бёлою отъ града. Скоро всё вершины возвышенностей, растянувшихся по всему горизонту, оказались покрытыми какъ зимой бёлымъ покровомъ.

Вътеръ перемънился, и на насъ пахнуло такимъ холодомъ, что пришлось прибътнуть къ теплому платью.

Ночевка въ этотъ день была на крутомъ берегу Асы, у самаго лъса. Хотя изъ палатки открывался прелестный видъ на громадную равнину, по которой извивалась ръчка, паслись стада, въ живописномъ безпорядкъ разбросаны были аулы, тъмъ не менъе мнъ было не до видовъ. Всъ признаки «горной» болъзни начали проявляться во всей своей силъ: показалась кровь изъ носа, сердцебіеніе усилилось до такой степени, что я невольно останавливался

на каждомъ шагу, учащеннымъ дыханіемъ не могъ вдоволь надышаться. Незначительное усиліе бросало въ потъ, силы слабъли и, въ концовъ, напала тоска невыносимая, воображеніе рисовало самыя безотрадныя картины.

Ночью, ко всему описанному, прибавилась жестокая головная

боль, не позволившая заснуть ни на минуту.

Къ довершенію непріятности передъ разсвітомъ въ аулахъ полнялся гамъ, лай собакъ и выстрелы-киргизы прогоняли волковъ, которые смёло бросаются почти каждую ночь на стада овецъ и коровъ. Я очень былъ радъ, когда въ щель надъ головой блеснулъ блёдный свёть утренней зари и когда можно было заняться сборами въ путь. Со стоянки на Асы тропинка идетъ по ущелью на переваль Прамбась вдоль ръки, русло которой наполнено громадными камнями. Выйдя изъ этой розсыпи галекъ, она круто поднимается на высокую куполообразную гору. Крутизна на столько значительна, что приходится бхать зигзагомъ до самаго верху, до высшей точки перевала. Одна изъ нашихъ выочныхъ лошадей выбилась изъ силь, остановилась и начала шататься. По счастью, съ нея быстро сняли тяжести, закрыли (по обычаю) морду шапкой и животное нъсколько оправилось. На перевалъ стоитъ большая куча камней; въ нее воткнуто множество палокъ, а на палкахъ прикръплены лоскутки разноцвътныхъ тканей, пучки конскихъ волосъ, брошены бараны черепа и кости. Все это приношенія киргизовъ тому духу, который владбеть проходомь, за счастливое окончание труднаго подъема.

Съ Драмбаса открывается чудная панорама; на горизонтъ стонтъ мрачный Алатау, а отъ него внизъ сбъгаютъ зеленыя предгорія. Еще нъсколько спусковъ и менте значительныхъ подъемовъ—и мы достигли ущелья Кандыкъ-Тасъ. Отсюда разстилается широкая равнина съ характеромъ полынной степи и идетъ до самаго сухаго и значительнаго русла высохиней ръки, имъвшей когда-то много боковыхъ притоковъ. За высокимъ кряжемъ наносовъ вьется быстрая Дренишке. Въ одномъ мъстъ превосходно видно, какъ первая ръка прорвала кряжъ и ринулась въ Дренишке; мъсто для геолога весьма пнтересное. Берега покрыты зеленой травой, громадными зарослями азіатской крапивы и старыми тополями. Лъвый берегъ крутъ, обрывистъ и представляетъ ръзко обозначенные слои наносовъ. Когда мы подътажали къ Дренишке, отъ воды поднялся мърными взмахами крыльевъ красивый черный аистъ. Туча ласто-

чекъ носилась низко надъ землей.

Верстъ черезъ 15 добрались до ущелья, гдѣ Кара-Булакъ вливается въ Чиликъ и гдѣ существуетъ мостъ; рѣка (послѣдняя) до такой степени бурна и быстра, что бродъ въ этомъ мѣстѣ не существуетъ, волны легко могутъ перевернуть всадника съ лошадью.

Ущелье Чилика тъмъ болъе поражаеть своей крутизной, что развертывается передъ путешественникомъ внезапно, — за десять шаговъ нельзя и ожидать, что степь вдругъ оборвется сразу и пересъчется бурнымъ потокомъ.

Когда мы подъбхали къ спуску, то глазамъ представилась слъдующая картина: узкое ущелье, изгибаясь, уходило вправо и влъво, стъны его состоятъ изъ нагроможденныхъ камней громадныхъ размъровъ, склонъ боковъ имъетъ, по крайней мъръ, 45°; на днъ глухо реветъ Чиликъ весь бълый какъ молоко, отъ итны; влъво у громадной сърной глыбы прикръпленъ мостикъ изъ бревенъ и досокъ; одно бревно оторвалось и виситъ въ воздухъ. Тропинка зигзагомъ извивается между камнями и поворачиваетъ иногда такъ круто, что лошади приходится на разстояніи одной сажени два раза перемънять направленіе. Часто эта тропинка маскируется колючимъ кустарникомъ или завалена мелкими круглыми гальками.

Таковъ спускъ къ Чилику. Не безъ нѣкоторой робости направиль я лошадь на скатъ, отдаваясь вполнѣ благоразумію и осторожности животнаго. Медленно ступая, ощупывая ногами каждый камешекъ, пустился мой киргизскій конь по опасной дорогѣ. Часто приходилось совсѣмъ откидываться на сѣдлѣ назадъ и упираться въ стремена, принимая лежачее положеніе. Едва поскользнется нога лошади, едва вырвется изъ-подъ копыта камень и со звономъ полетитъ въ пропасть, ужъ думаешь, что и самъ летишь внизъ головою. Долго продолжается такая пытка. Но вотъ и мостикъ. Нѣсколько караульныхъ киргизовъ, живущихъ въ шалашѣ изъ сухихъ вѣтокъ, просятъ сойдти съ сѣдла и въ рукахъ провожаютъ лошадей по качающимся бревнамъ. А подъ ними рвется и мечется Чиликъ, обдаетъ брызгами и шумитъ такъ, что съ трудомъ можно разговаривать.

Оправивши выоки и напившись холодной воды, начали снова подыматься по берегу прозрачнаго Кара-Булака. Подъемъ не такъ крутъ и опасенъ, а за нимъ опять холмистая степь съ выжженной травой. Только около водомоинъ зеленѣютъ кустарники и злаки. Вотъ и рѣка Мерке въ живописной долинѣ съ красивыми и стройными елями. Прозрачная вода съ тихимъ шумомъ струится по каменистому дну; видны разноцвѣтныя гальки, обрывки зеленой водоросли. Изрѣдка блеснетъ золотомъ отломокъ слюды и снова исчезнетъ, унесенный волной.

Потомъ слѣдуеть опять длинная и высокая гора; на нее опять надо взбираться по ломаной линіи—иначе взъѣхать нѣтъ физической возможности. А тамъ снова холмистая степная мѣстность и крутой спускъ ко второй Мерке, которая еще живописнѣе первой. Амфитеатромъ подымаются со всѣхъ сторонъ горы, окружая широкую долину, покрытую сочной зеленой травой. Кое-гдѣ на утесахъ

стоять горделиво ели съ сърой корой, покрытой бородатымъ лишайникомъ, точно закутанныя въ плащъ.

Такъ какъ было уже поздно, то остановились на берегу ръки, въ аулъ. Пріъздъ нашъ произвелъ переполохъ. Киргизы заметались въ разныя стороны: кто разводилъ огонь, кто тащилъ на закланіе барана, кто предлагалъ кумысу. Не больше какъ черезъ часъ появилась огромная грязная деревянная чашка, на которой лежалъ изръзанный на куски баранъ. О хлъбъ и соли киргизы имъютъ весьма смутное понятіе, поэтому пришлось погрызть булки, захваченныя еще изъ Върнаго и превратившіяся въ камень. Тутъ же подали намъ кусокъ мяса, поджареннаго на угольяхъ и растянутаго на тонкихъ палочкахъ; это кушанье весьма вкусно, когда чувствуешь волчій голодъ.

Закутавшись въ шубы, занялись мы ужиномъ. Термометръ по-

казываль + 7° R.

Рано утромъ, на другой день, пока выючили лошадей, къ ръкъ подошло большое стадо рябчиковъ. Ихъ своеобразное клохтанье возбудило въ нашемъ джигитъ кровожадные инстинкты; онъ схватилъ ружье и ползкомъ направился въ кустарникъ. Вскоръ послышался выстрълъ, и одна изъ молоденькихъ итицъ попала къ намъ въ торока. Мы были рады тому, что хоть на одинъ день имъли возможность обойдтись безъ баранины. Затёмъ, поднявшись долиною Мерке, верстъ черезъ 10 достигли роскошнаго ущелья, по которому невидимая шумить ръка Кенгъ-Су. Отвъсные сърые берега, усъянные скалами самыхъ разнообразныхъ очертаній, прячуть грохочущій потокъ. Старыя ели нависли надъ нимъ и покрываютъ скаты живописными группами. Только изръдка блеснетъ гдъ нибудь между кустами вода и только изръдка увидишь ея русло. Однимъ словомъ, ущелье можетъ спорить съ любымъ прославленнымъ мъстомъ въ Альпахъ. Только природа здёсь дикая. Нёть ни удобныхъ отелей, ни краснаго вина, ни любезныхъ гидовъ... Кромъ рева воды, нътъ другихъ звуковъ, кромъ плавающихъ въ воздухъ орловънътъ ничего живаго.

Провхавъ версть шесть по крутому косогору, выбрались на небольшую полянку, гдв кочеваль ауль. Мы напились чаю, переменили лошадей и отправились далее. Путь лежаль лесомь, дорога подымалась все выше и выше на высокую и мрачную гору, острый гребень которой резко выделялся на голубомъ небе. Вывхали изъ леса; тропинка пошла по голой вершине; направо и налево въ глубокихъ пропастяхъ лежалъ снегъ; мы поднялись еще выше. Наконецъ, вотъ и вершина перевала Талбугаты въ 9,000 ф.

Ръзкій и холодный вътеръ, гуляющій здъсь на просторъ, срываль шапку съ головы. Вдали передо мною тянулись ряды высокихъ холмовъ, за ними стъной вздымался снъговой хребетъ, лежащій уже по ту сторону озера Иссыкъ-Куля.

Спускъ съ перевала нетруденъ; скоро въйзжаешь въ лѣсъ, пересѣкаешь въ нѣсколькихъ мѣстахъ рѣку, впадающую въ Тупъ, и, такимъ образомъ, попадаешь въ водную систему огромнаго озера, столь интереснаго, что ничего подобнаго не найдешь во всемъ Тянь-Шанѣ.

Остановившись у кара-киргизовъ въ кибиткъ, я попросилъ джигита съъздить въ табунъ и достать намъ лошадей назавтра. Черезъ полчаса онъ явился назадъ въ истерзанномъ видъ и заявилъ, что табунщики избили его нагайкой, а товарища чуть не задушили. Дъло становилось серьёзнымъ. Я предлагалъ своему хозяину посмотръть свое предписаніе отъ губернатора, написанное на двухъ языкахъ, въ доказательство того, что я вправъ требовать выочныхъ лошадей и провожатыхъ.

Хозяинъ мой утверждалъ, что табунъ «джокъ» (т. е. табуна нътъ), тогда какъ съ перевала онъ намъ былъ отлично видънъ.

Тогда я пригрозиль, сказаль, что пожалуюсь увздному начальству въ Караколв, а прежнимъ киргизамъ пообъщалъ хорошій «склау» (т. е. на водку), если они меня доставять до города. На это послъдовало полное согласіе, и я улегся подъ непосредственнымъ кровомъ. Ночью провожатые не спали, карауля нашъ табунъ выочныхъ лошадей, а рано утромъ я сълъ на лошадь и не захотълъ напиться чая.

Явился хозяинъ съ лошадьми и просилъ оставить дёло. Но надо было выдержать характеръ, и я, повторивъ еще разъ, что уёздный начальникъ взыщетъ съ нихъ за обиду, уёхалъ.

Не отошли мы и пяти версть, едва успёли перейдти въ бродъ р. Тупъ, какъ пошолъ мелкій назойливый дождь, окрестность спряталась въ туманъ, подуль холодный вътеръ.

Джигить предложиль остановиться въ аулѣ на половинѣ дороги и, принявъ мое молчаніе за знакъ согласія, ускакаль въ сторону. Мы послѣдовали шагомъ за нимъ, но потеряли его изъ виду. Пришлось брать по тому направленію, по которому исчезъ киргизъ, и скоро добрались до крутаго обрыва; на днѣ его текла р. Дрергалакъ. Куда ѣхать? за дождемъ не видно было ничего вдали. Спустились внизъ, поднялись опять по скользкимъ откосамъ— никого нѣтъ. А дождь все барабанитъ по моему непромокаемому капюшону. Наконецъ, на горѣ показался всадникъ, то былъ джигитъ. Измокшіе до костей, мы ударили по лошадямъ и скоро нашли аулъ. Три изорванныя кибитки еле защищали отъ сырости и холода, разложенный костеръ дымилъ ужасно... Опять подали вареную баранину безъ соли и хлѣба. Въ дверь поналѣзло человѣкъ двадцать мужчинъ, женщинъ и дѣтей. Они съ завистью поглядывали на на насъ, когда мы ѣли, и, получивъ остатки мяса, мигомъ его уничтожили.

Вообще вездь, гдь мы ьли баранину, нашу кибитку обступали жители аула и ждали подачки. Часто подымалась драка изъ-за

куска мяса и даже обглоданной кости. Разъ мой человѣкъ бросилъ кость худой и голодной сабакѣ, но едва бѣдный песъ кинулся за лакомымъ кускомъ, какъ получилъ ударъ въ бокъ: старая киргизка вырвала чуть не изъ пасти кость и съ наслажденіемъ начала ее уплетать, на сколько позволяли зубы.

Мнѣ потомъ объясняли, что кпргизы рѣдко рѣжутъ барановъ для своей надобности лѣтомъ, а питаются въ это время молокомъ, болтушкой и лепешками. Понятно, что пріѣздъ русскаго «тюра» является прекраснымъ предлогомъ поѣсть любимаго кушанья, къ которому они привыкли съ малыхъ лѣтъ.

Между тёмъ дождь пересталъ, мы немного осушились и, расплатившись съ крикливой и оборванной хозяйкой, вышли изъ кибитки. Синія горы были совсёмъ близко, разорванныя облака, какъ клочья ваты, стлались низко-низко по ихъ бокамъ и скоплялись въ глубокихъ ущельяхъ и трещинахъ. Небо начало расчищаться, блеснуло даже солнце. Едва вы хали на пригорокъ, какъ передъ нами открылся Караколъ. Оказывается, что мы отъ него были всего верстахъ въ ияти.

Бойко пошли наши лошади, шленая по грязи, всѣ немного ободрились. Вотъ и городъ, маленькій, невзрачный, скрытый тальникомъ, орошаемый арыками. Тѣ же калмыки, тѣ же киргизы, всадники на лошадяхъ и быкахъ, стая злыхъ собакъ, съ яростью кидающихся на проѣзжаго.

Явился вопросъ: гдѣ остановиться? Джигитъ указалъ на какогото Павла. Подъѣзжаемъ, посылаемъ человѣка просить гостепріимства и получаемъ отказъ; даже ворота не открылись, а сквозъщель сверкнули чьи-то любопытные глаза и... больше ничего.

Подътзжаемъ къ другому дому — то же. Я собирался уже разбить палатку среди улицы, какъ вдругъ блеснула мысль отправиться прямо къ утздному начальнику и просить его помощи. Дъйствительно мнъ не пришлось раскаяваться. Тотчасъ же пришелъ полицейскій, найденъ былъ пустой необитаемый домъ, явилась мебель, и мы водворились на квартиру.

Пріятно было отдохнуть подъ крышей и сознавать, что холодный вътеръ и дождь не будуть уже здъсь безпоконть.

Горячая рисовая каша и жареные цыплята, которыми угостила насъ добрая бабушка, показались чрезвычайно вкусными. Утоливъ голодъ, легли на складныя кровати и забыли всѣ невзгоды и непріятности.

Если самъ городокъ Караколъ не представляетъ собою ничего особеннаго, то окрестности его до такой степени интересны для натуралиста, что ъздить сюда на нъсколько дней или недъль—значитъ осмотръть все слишкомъ бъгло. Здъсь надо пожить полгода или годъ, и только тогда можно сдълать что нибуль солидное.

Отдохнувши одинъ денекъ, я отправился прежде всего посътить горячіе цълебные ключи, находящіеся отъ города въ 15 верстахъ. Ровная дорога (колесная) ведетъ къ поселенію малороссовъ и оттуда въ ущелье ръки Акъ-су, подымаясь на значительную высоту.

Громады сёрыхъ скалъ стоятъ съ двухъ сторонъ отвёсными стёнами; надъ обрывомъ раскинулся еловый лёсъ, а на днё его съ ревомъ и пёной низвергается рёка. Какъ разъ по срединъ, точно вдёланная въ рамку картина, виднёется бёлая вершина горы Акъ-су,

вся заваленная снёгомъ и скованная льдомъ.

По теченію ріжи имівется нівсколько мівсть съ теплыми ключами. Самый верхній (на правомъ берегу) обдівланъ и превращенъ въ прекрасную ванну; по моимъ измереніямъ, онъ иметъ + 33° R., при температур'в воздуха въ  $+22^\circ$  R. (въ тъни); второй, также отдёланный внизу (на левомъ берегу), иметъ + 34° R. Кроме того, существуеть много неразработанных ручейковь горячей воды, пробирающихся по камнямъ, а въ одномъ мъстъ изъ трещины постоянно льеть теплый дождь. У ключей имъются номера для больныхъ, довольно удобно построенные. Нижній ключъ (солдатскій) издаеть слегка запахъ съры, а съ поверхности воды постоянно подымаются легкія облачка пара. Говорять, что въ ущель еще версть 16 вверхъ существуеть большой бассейнъ (необлъланный) горячей воды въ $+40^{\circ}$  R. Киргизы разсказывають даже, что одному изъ кочевниковъ надобло жить и онъ бросился въ бассейнъ, гдб моментально сварился. Но несравненно интереснъе всякихъ ключей, по-моему, является громадное озеро или море Иссыкъ-Куль, о которомъ мы говорили раньше. Оно заключено, точно въ чашъ, въ исполинской котловинъ, образуемой развътвленіями Тянь-Шаня. Размъры этой котловины гораздо больше, нежели размъры озера, а именно: озеро им $\overline{}$ етъ въ длину  $172^{1/2}$  версты, въ ширину 56 версть, тогда какъ длина котловины = 250 верстамъ, а ширина до 80 верстъ.

Цвътъ воды зеленый, аквамариновый; волны прозрачны, и вътихую погоду дно видно на очень глубокихъ мъстахъ; вкусъ горькосоленый, морской. Вотъ причины, почему туземцы называють это

озеро моремъ.

Происхожденіе такого громаднаго водянаго бассейна весьма загадочно. Одни думають, что онъ въ отдаленную геологическую эпоху составляль одно общее море вмъстъ съ Каспіемъ, Араломъ и Балхашомъ, но потомъ раздълился. Съ другой же стороны, въ виду того, что на берегу Иссыкъ-Куля находять и до сихъ норъ остатки посуды, кирпича и человъческія кости, нъкоторые допускають, что озеро появилось на мъстъ громаднаго провала, подобно Мертвому морю. Съ послъднимъ мнъніемъ, однако, многіе геологи несогласны (Рамановскій).

Существуетъ легенда у киргизовъ, которая гласитъ слѣдующее. Давно, очень давно, вмѣсто озера разстилалась огромная равнина, на которой кочевали народы со своими многочисленными стадами.

Въ одномъ мёстё долины находился колодезь; вода изъ него вытекала съ такой силой, что каждый, приходившій съ ведрами, тотчасъ же спёшилъ завалить отверстіе бассейна тяжелымъ камнемъ, какъ только сосулы были наполнены.

Въ это доброе время жили да были одна дъвушка-красавица и молодой джигить, страстно въ нее влюбленный. Казалось бы, и свадьба могла состояться, если бы не родители, которые почему-то объ этомъ и слышать не хотъли. Мало того, они запретили молодымъ людямъ даже видъться. Но страсть не унималась. Однажды, дъвушка назначила своему возлюбленному свиданіе у колодезя. Онъ, конечно, явился. Камень былъ отваленъ, ведра подставлены подъ струю воды, а молодые люди, тъмъ временемъ, занялись разговоромъ. Долго ли, коротко ли они наслаждались, сказать трудно, но вдругъ послышался шумъ потока, и изъ отверстія колодца хлынула такая масса воды, что погубила влюбленную пару, разлилась по равнинъ и потопила все, что встрътилось ей на пути.

Эта незатъйливая фабула, какъ мнъ кажется, доказываетъ, вопервыхъ, что происхождение ея весьма древне, а, во-вторыххъ, что дъйствительно Иссыкъ-Куль произошелъ въ силу какой нибудь внезапной катастрофы. Въ настоящее время уровень моря понижается все больше и больше. Въ Караколъ живетъ одинъ старикъ Ребяновъ, 85 лътъ, который рыбачитъ на озеръ одиннадцать лътъ. Онъ лично показывалъ мнъ мъста, гдъ за послъднія 10 лътъ вода отошла, по крайней мъръ, на 100 саж. Иссыкъ-куль долженъ считаться весьма глубокимъ. Берегъ его мъстами обрывистъ и глубина дна достигаетъ 150 саж., въ другихъ мъстахъ на версту можно пройдти совершенно свободно — до такой степени вода мелка; наконецъ, по срединъ, говорятъ, и дна не достанешь 1).

Море никогда не замерзаетъ; только заливчики покрываются тонкимъ слоемъ льда. Вслъдствіе этого оно получило названіе покиргизски Иссыкъ-Куль, покитайски Же-хай, что означаетъ теплое. У монголовъ и калмыковъ море это извъстно подъ именемъ Темурту-норъ, что значитъ—желъзистое озеро, по причинъ чернаго шлиха, покрывающаго дно и берега. Кара-киргизы, говорятъ, умъютъ сваривать этотъ шлихъ и получать довольно порядочное желъзо (?).

Рыба здёсь водится въ большомъ количестве, но ею пользуются только одни русскіе. Берега покрыты дичью — утками, гусями и проч. Зима на Иссыкъ-Куле довольно суровая, снёгъ хотя и выпа-

даеть глубокій, но скоро сдувается сильными вътрами.

Благодаря любезности полковника В., я имёлъ возможность посътить Иссыкъ-Куль не одинъ разъ. Онъ далъ намъ свою лодку, гребцовъ, пригласилъ старика Ребянова и самъ даже поъхалъ на Кой-Сару, мъстность, лежащую на юго-восточномъ берегу и инте-

<sup>1)</sup> И. А. Колнаковскій передавать мит, что онъ опускать лоть въ 285 саж., и дна достать не могь.

ресную въ томъ отношеніи, что тамъ болѣе всего выбрасываются кости, кирпичи и всякая всячина.

Когда мы вышли изъ маленькой бухты, на берегу которой расположенъ лагерь линейнаго баталіона, все шло хорошо. Зеленыя волны съ легкимъ шумомъ ударяли въ бокъ лодки, и неумълые гребцы кое-какъ справлялись. Но мало-по-малу погода измънилась, подулъ вътеръ, небо нахмурилось, пошелъ дождь. Волненіе не давало идти скоро, и мы добрались до мыса, отдъляющаго заливъ отъ открытаго моря, только черезъ четыре часа, не смотря на то, что считается здъсь всего 10 верстъ.

Измученные вышли мы на берегь и подъ предводительствомъ Ребянова пустились на Кой-Сары. Дъйствительно, весь берегь у прибоя загроможденъ человъческими костями, битой посудой, кирпичами и раковинами. Глина, изъ которой сдълана посуда, совсъмъ непохожа (въ отдълкъ) на глину нынъшнюю и отличается своею прочностью. Громадное количество человъческихъ костей, какъ мнъ, кажется, указываетъ дъйствительно на внезапность катастрофы, хотя опредълить, въ чемъ состояла она, я не берусь. Если бъ вода постепенно отступала или наполняла бы котловину, то, понятно, и народъ уходилъ бы отъ нея. Здъсь же на разстояни трехъ аршинъ я могъ найдти 8 нижнихъ челюстей.

Бхать въ открытое море, чтобы осмотръть подводныя строенія, было немыслимо, по случаю поднявшагося волненія; возвращаться на лодкъ—также, въ виду наступившихъ сумерекъ. Мы зашли въ ближній аулъ, взяли лошадей и вернулись въ лагерь уже поздно вечеромъ верхомъ.

Я выждаль, когда погода установилась, и снова отправился верхомъ вмёстё съ полковникомъ В. и нёкоторыми другими офицерами на озеро. Впередъ, еще наканунъ, была откомандирована на Кой-Сару парусная лодка. Действительно, мы собрались тамъ въ ясное солнечное утро, и хотя вода была прозрачна, но волненіе, всетаки, сильно. Не смотря на это, отчалили отъ плоскаго берега и ушли въ открытое море. Поднялась порядочная качка, волны хлестали иногда черезъ бортъ. Вдали чернъла гряда какихъ-то камней, о которые съ шумомъ разбивался прибой. То были подводныя зданія, или, какъ здёсь называють, стёна крепости. Мы подъбхали вилоть къ рифу, я вышель даже изъ лодки и сталь на него; здёсь не болёе четверти глубиной. И, всетаки, долженъ высказаться, что никакихъ построекъ здёсь не существуетъ, что рифъ есть не что иное, какъ край глиняной обрывистой террасы, которая выступаетъ въ настоящее время изъ-нодъ воды въ силу того, что озеро становится болбе мелкимъ.

Мнѣ кажется даже страннымъ допускать существованіе крѣпости и относить ее къ той эпохѣ, къ какой относять всѣ вещи, находимыя въ морѣ. Дѣло въ томъ, что мнѣ удалось пріобрѣсти достаточно хорошихъ сосудовъ и другихъ предметовъ, выброшенныхъ волнами на Кой-Сарѣ, и, кромѣ того, бронзовые молотокъ, ножъ, иглы и проч., вырытые тоже на берегу, но около селенія Преображенскаго, стоящаго на восточномъ краѣ моря. Если жители Иссыкъ-Куля, погибшіе при катастрофѣ, принадлежали къ бронзовому вѣку, то о крѣпости не можетъ быть и рѣчи. Къ тому же остатки древностей, по всей вѣроятности, относятся не къ одной эпохѣ, а къ нѣсколькимъ. Мнѣ говорили, будто монеты изъ озера были испанскія (?). Не правильнѣе ли будетъ заключить, что существовало нѣсколько геологическихъ переворотовъ (какихъ?—сказать трудно), послѣдствіемъ которыхъ была гибель нѣсколькихъ поколѣній? Тогда будетъ понятно несходство находокъ, тогда будетъ понятно, почему древности относятся и къ бронзовому вѣку, и къ болѣе позднимъ.

Что же касается до кръпости и вообще подводныхъ построекъ, то существование ихъ слъдуетъ отнести въ область фантази.

Налюбовавшись озеромъ, набравши нѣсколько мѣшковъ древностей, мы вернулись въ лагерь. Чудный вечеръ спустился на вершины Алатау, луна выплыла на безоблачное небо, вдали шумѣлъ морской прибой... Гдѣ-то на фисгармоникѣ играли отрывки изъ

«Жизни за паря»...

Прошлись по маленькому садику и наткнулись еще на невиданное явленіе: подъ темной листвой кустарниковъ сверкаль фосфорическій свътъ, точно голубоватые угольки разбросаны были повсюду... Можно было принять, что видишь передъ собою Иванова червячка, но каково было мое удивленіе, когда вмъсто невзрачнаго «червячка» я увидълъ нъжнаго зеленоватаго комара. Говорятъ, ихъ здъсь весьма много; они не кусаютъ, летаютъ вначалъ очень охотно, но не издаютъ свъта; а потомъ садятся, становятся вялыми и начинаютъ изливатъ фосфорическое сіяніе. Въ это время комара легко брать руками.

Водятся такіе «свётляки», какъ ихъ здёсь называють, по всему берегу моря Иссыкъ-Куля, и показываются только въ теплые вечера. Свётъ, выдёляемый ими, не ограничивается однимъ какимъ нибудь мёстомъ брюшка, а все тёло ихъ въ темнотё кажется продолговатымъ зеленоватымъ огонькомъ, безразлично сверху и снизу. Я собралъ немного такихъ диковинокъ, распрощался съ любезными офицерами и отправился въ Караколъ, чтобы оттуда двинуться въ дальнёйшій путь.

Ярко свътила луна, когда нашъ тарантасъ выбхалъ изъ лагеря. Со всъхъ сторонъ подымались и синъли горы, сверкали ихъ снъжныя верхушки. Тройка бойкихъ лошадокъ мчалась по ровной дорогъ. Изъ тумана бъжалъ къ намъ навстръчу уснувшій Караколъ.

Н. Сорокинъ.

(Окончаніе въ слыдующей книжкть).



## ПЕРВЫЙ РУССКІЙ РЕПОРТЕРЪ

(Историческая справка).

ЕРВАЯ русская газета была казенною, какъ и вся современная ей наша свътская печать и ея «гражданскій» шрифтъ. Въдомости, т. е. извъстія, отпечатанныя во всеобщее свъдъніе въ формъ листковъ или тетрадокъ, носившихъ названіе «курантовъ» 1), выходили сначала въ Москвъ, а потомъ въ объихъ столицахъ поперемънно и въ неопредъленные сроки, единственно въ видахъ ознаком-

ленія общества съ тѣми дѣйствіями правительства и его отношеніями къ иностраннымъ державамъ, которыя выставляли государственную власть, по ея мнѣнію, въ наивыгоднѣйшемъ свѣтѣ. Было строжайше запрещено выносить соръ изъ избы не только въ силу довода: tel est notre plaisir, но и въ угоду лучшимъ и благонамѣреннѣйшимъ людямъ того времени. Посошкову, напримѣръ, не нравилась учрежденная еще въ царствованіе Алексѣя Михайловича иностранная почта, и онъ предлагалъ въ письмѣ къ боярину Өедору Алексѣевичу Головину «загородить ту диру накрѣпко и отставить ее, дабы вѣсти не разносились». Обиднымъ казалось его національному самолюбію, если «что (неладное) въ нашемъ государствѣ не здѣлается, то во всѣ земли разнесется» <sup>2</sup>). И Петръ приказывалъ: «дабы никто дерзалъ изъ государства... кромѣ о сво-

2) Сочиненія Посошкова, изданіе Погодина, І, 273 и 274.

¹) Указъ о печатанін курантовъ послёдоваль 16 декабря 1702 года. Полн. Собр. Зак., IV, № 1,921. Первый листь вышель въ Москвъ 2 января 1703 года.

ихъ торгахъ и къ нимъ принадлежащихъ дълъхъ, никогда же ни о малъйшихъ дълъхъ писать, еже кому не принадлежить, подъ потеряніемъ им'єнія и пожитковъ, и по изобр'єтеніи вины — наказаніемъ тъла и живота, егда грамотки въ Ригъ, Курляндіи или въ Пруссахъ распечатаются, и что заказанное въ нихъ найдется» 1). При такихъ условіяхъ было немыслимо существованіе въ газетъ отдёловъ хроники и внутреннихъ корреспонденцій. Отмъчая различные моменты въ движеніи общественной жизни, хотя бы только съ одной вившней ея стороны, занося въ хронику уличныя пропсшествія и событія дня, изв'єщая всёхъ и каждаго о происходящемъ или ожидаемомъ въ различныхъ мъстностяхъ и въ средоточіи государственнаго управленія, газета прямо расширяла бы ту «диру», загородить которую усердно хлопоталъ Посошковъ. Но сторожевыя въхи оффиціальнаго дозора обыкновенно недолго удерживають любопытныхъ отъ заглядыванія въ запретную область. Повременная печать, какъ показываеть ен исторія, съ самыхъ пеленокъ обнаруживаеть стремленіе проникнуть въ середину круга общественной дъятельности и успъваетъ въ этомъ какъ бы роковымъ образомъ, силою своей органической природы, не смотря ни на какія внъшнія давленія. Такъ случилось и у насъ.

Директоръ петербургской типографіи Михаилъ Петровичъ Аврамовъ, человъкъ отсталыхъ понятій и съ такимъ необыкновеннымъ упорствомъ стремивнійся просвъщать народъ по старинъ, что его не могли сломить ни многольтнія заключенія и ссылка, ни розыски въ застънкахъ, — этотъ человъкъ находилъ, что казенная газета не должна довольствоваться выборками изъ иностранныхъ журналовъ да реляціями должностныхъ лицъ или правительственными объявленіями. И вотъ, 15 іюля 1719 года, онъ пишетъ къ кабинетъ-секре-

тарю Алексью Васильевичу Макарову:

«Куранты печатаются, и первые до васъ, моего милостиваго, предъ симъ отправилъ по почтѣ, и при семъ оные жъ повторительно прилагаю и раболѣпно прошу, изволь ко мнѣ, мой государь, отписать: однѣ ль печатать чюжестранныя вѣдомости (т. е. извѣстія), которыя изъ курантовъ (т. е. газетъ) и присылають изъ посольской канцеляріи, или сообщать со оными, и о своихъ публичныхъ дѣлахъ и о строеніяхъ, которыхъ здѣсь довольно? И ежели позволитъ (царь), то извольте отписать до графа Ивана Алексѣевича (Мусина-Пушкина, тогдашняго главнаго начальника печати и монастырскаго приказа), чтобы въ сенатъ и въ коллегіи о томъ отъ себя писалъ, дабы о публичныхъ дѣлахъ въ типографію пріобщали, понеже по словеснымъ моимъ запросѣмъ ничего не успѣю» 2).

2) Тамъ же, № 40.

<sup>4)</sup> Замътка, относящаяся къ 1716 году, въ каб. дълахъ, Н.

Формальнымъ отвътомъ на это ходатайство былъ царскій указъ (послъдовавшій, въроятно, немедленно же), о которомъ упоминается въ наказъ, или «Подробномъ предписаніи о должностяхъ», иностранной коллегіи, составленномъ 11 апръля 1720 года. Въ этомъ наказъ изложено:

«Понеже его ц—ское в—ство указаль въ типографію давать въдомости (т. е. извъстія) публичныя, такожъ и къ министрамъ о всемъ давать здъшнемъ (т. е. относящемся до жизни и дъятельности русскаго и въ частности мъстнаго столичнаго общества), то къ тому опредъляется переводчикъ Яковъ Синявичъ, который тъ въдомости, по данному ему образцу, сочинять и въ посылку къ министрамъ, и въ отданіе потребнаго въ печать исправлять и стараніе въ томъ прилагать имъетъ. И когда изготовитъ показывать совътникамъ и стараться ему провъдывать о такихъ публичныхъ въдомостяхъ».

Сдъланныя мною поясненія я основываю на слъдующихъ доводахъ. Если бы въ наказъ ръчь шла объ обнародовани свъдъний изъ дёлъ (какъ значится въ письмё Аврамова) въ канцелярскомъ смыслъ слова, т. е. изъ дълъ, производившихся въ правительственныхъ установленіяхъ, то Синявичу, очевидно, было бы не о чемъ провёдывать, да еще прилагать къ тому стараніе, стало быть, подъ выраженіями «в'єдомости публичныя» и «о всёмъ зд'єшнемъ» едва ли возможно разумьть что либо иное, кромъ новостей общественной жизни и столичныхъ происшествій. Съ другой стороны, иностранная коллегія потому именно и поручила пров'ядываніе особому лицу, что требуемыя извъстія не имъли оффиціальнаго характера и могли быть добыты не путемъ сношеній съ присутственными мъстами, а лишь непосредственными наблюденіями, и вообше частною деятельностью человека, вращавшагося въ обществе и способнаго выбрать и отмътить заслуживающее вниманія изъ всего имъ видъннаго или слышаннаго. Но, чтобы въ куранты не проникло что либо недостаточно провъренное, легкомысленное или неудобное для правительства, для этого поручалось посольскимъ совътникамъ предварительно просматривать составленныя въдомости, самому же составителю вивнялось въ обязанность очищать, ихъ отъ всего «непотребнаго» для «отданія въ печать»; къ министрамъ въдомости посылались безъ исправленія, т. е. безъ утайки чего либо изъ собранныхъ извъстій. Фактическимъ подтвержденіемъ небезосновательности сдёланных поясненій служить то обстоятельство. что еще до составленія наказа иностранной коллегіи, именно черезъ мъсяцъ послъ письма Аврамова къ кабинетъ-секретарю, въ курантахъ появляются довольно обстоятельныя и далеко не лишенныя общаго интереса свъдънія объ успъхахь русской промышленности, между которыми находятся и провинціальныя пав'єстія о техническихъ улучшеніяхъ заводскаго производства. Жалуемый паремъ за свою дёловитость, Аврамовъ самъ интересовался подобными свёдёніями.

На короткихъ помочахъ казеннаго «образца», въ рукахъ цълой коллегіи нянекъ сталь учиться ходить первый русскій репортеръ. Просматривая послё того куранты, легко уб'ёдиться, что помочи въ данномъ случат равносильны тормазамъ. Былъ годъ (1724), втеченіе котораго въ курантахъ не пом'віцено ни одного изв'єстія, относящагося до Россіп. За предшествовавшій годъ внутреннимъ событіямъ посвящено лишь описаніе въъзда въ Петербургъ персидскаго посла и церемоніала данной ему «отпускной аудіенціи», да въ нумеръ, вышедшемъ въ Москвъ 8 февраля, напечатано, что, по полученнымъ изъ Берлина свъдъніямъ, туда прибыли посланные царемъ «12 человъкъ, вышиною въ 8 футовъ и 2 дюйма, которымъ быть въ большихъ гренадирахъ короля прусскаго». Зато отведено много мъста перечню иностранныхъ сочиненій, составленныхъ въ памфлетическомъ духъ на европейскія событія и противъ нъкоторыхъ западныхъ правительствъ 1). Не разъ встръчаются и географическія поясненія въ род'в того, что «Лисбонъ стольный городъ королевства португальскаго, на р. Тажъ, лежить онъ въ Европъ».

Для плодотворности всякихъ изысканій необходима значительная доля самостоятельности въ трудъ, а ею вовсе не пользовался Спиявичъ. Она была у него отнята de jure и не могла быть удержана имъ фактически, такъ какъ главная отвътственность за обнародованіе тёхъ или другихъ новостей падала на посольскихъ сов'ётниковъ, которые, остерегаясь суроваго наказанія за оплошность, ревниво охраняли свое право предварительной цензуры и естественно были склонны вычеркивать изъ въдомостей все, что, по ихъ мнънію, могло подать поводъ къ неудовольствіямъ. Въ 1721 году, къ печатной гласности была приставлена еще новая нянька, въ лицъ протектора типографій, архимандрита Гавріила Бужинскаго, менье всего расположеннаго давать волю занятіямъ суетою мірскою. Въ такой обстановкъ складывались порядки болъе стъснительные, чъмъ было нужно для того, чтобы всякія въсти оглашались не прежде, какъ пройдя канцелярское чистилище, и покуда они существовали, репортерское дело не могло развиться ни вширь, ни вглубь; темъ не менъе оно получило правительственную санкцію, признано полезнымъ въ принципъ, наперекоръ господствовавшему предубъжденію въ его несовитстимости съ національнымъ достоинствомъ.

За свой трудъ провъдчика новостей и составителя письменныхъ о нихъ докладовъ, Синявичъ получалъ вознагражденіе, въроятно, одинаковое со встым другими посольскими переводчиками, къ числу

<sup>1)</sup> Перечень въ рукописи правленъ самимъ царемъ. Характеристичны нѣкоторыя поправки; напримѣръ: вмѣсто «царь московскій, вѣнчанный въ императора россійскаго», написано: «вѣнчаніе царя россійскаго въ императоры»; вмѣсто торговыхъ «головъ» (города Парижа) написано: «управителей»; вмѣсто римской «короны» поставлено «пурпуры».

которыхъ онъ принадлежалъ. Изъ просьбы его сослуживца, Бориса Волкова, поданной царю въ концѣ 1720 года ¹), видно, что окладнаго жалованья переводчикамъ полагалось 230 рублей въ годъ; кромѣ того, нѣкоторымъ выдавали квартирныя деньги и дѣлали «прибавки къ окладу по заслугѣ». На такое вознагражденіе сѣтовать не приходилось: его размѣръ соотвѣтствовалъ нарицательной цѣнности 307 рейхсталеровъ ²) — суммѣ довольно скромной по-нынѣшнему, но тогдашняя ел вещная цѣнность, по крайней мѣрѣ, впятеро превосходила нынѣшнюю, если принять въ соображеніе, что четверть ржи стоила тогда дешевле рубля ³).

Объ образъ жизни, дальнъйшей служебной карьеръ и вообще о личности Якова Синявича мы не имъемъ никакихъ свъдъній; можно думать, однако, что его репортерская дъятельность прекратилась съ упраздненіемъ, въ 1727 году, главной столичной типографіи, въ которой печатались куранты, и съ появленіемъ въ свъть «С.-Пе-

тербургскихъ ученыхъ Вѣломостей». 11 апръля текущаго года исполнилось 166 лътъ учрежденію русскаго репортерства, но едва ли можно насчитать болъе четверти въка со времени постановки его на свободную почву, если не въ юридическомъ, то, по крайней мъръ, въ хозяйственномъ отношении. Слъдъ стараго казеннаго репортерства сохранился еще въ порядкъ доставленія газетамъ полицейскихъ св'єдіній объ увітьяхъ, насильственной смерти, пожарахъ, кражахъ и т. п. несчастій съ городскими жителями, но и здъсь произошло существенное измъненіе: означенныя свёдёнія уже не собираются непосредственно должностнымъ лицомъ, особо для того назначеннымъ, а лишь составляются имъ чисто канцелярскимъ способомъ, по донесеніямъ, поступающимъ въ центральное въдомство. Частное репортерство, къ сожальнію, до сихъ поръ остается у насъ какъ бы случайнымъ промысломъ и слабо организовано, а, казалось бы, пора ему проникнуться серьёзностью своей задачи вполнъ добросовъстнаго служения обществу, и съ этою именно цёлью, при поддержкъ со стороны ежедневныхъ газеть, организоваться на подобіе артели, съ нравственною гарантіей и контролемъ товарищей. Такая организація содъйствовала бы и болье правильному распредвленію занятій между отдыльными тружениками, въ настоящее время нерёдко предающимися излишествамъ соперничества во вредъ себъ и въ ущербъ успъхамъ, пногда же и достоинству гласности.

А. Мальшинскій.

Подлинная просьба Волкова извлечена П. Пекарскимъ изъ бумагъ московскаго архива министерства иностранныхъ дълъ.

<sup>2)</sup> Изъ письма Шумахера къ Вольфу, во второй половинъ 1722 года, видно, что 2,400 рублей равиялись тогда 3,200 рейхсталерамъ. (П. Пекарскій, Наука и литература при Петръ Великомъ, I, 35).

<sup>3)</sup> Въ концъ XVII столътія она стоида въ Москвъ всего 50 кон. (А. Г. Брикперъ. Мъдныя деньги въ Россіи).



## крестьянинъ - АРХЕОЛОГЪ.

ъ ИСТОРІИ просвъщенія каждаго народа, послъ лиць, заботящихся о развитіи своихъ соотечественниковъ, выдающаяся роль принадлежитъ лицамъ, выдвигающимся изъ среды самого народа и доказывающимъ, своими усиліями стать въ уровень съ образованнымъ классомъ, кръпость народнаго духа и способность массоваго совершенствованія напіи. Въ то же время, когда представители общественной

дъятельности руководитъ свыше этимъ усовершенствованиемъ, снизу, изъ темной массы, поднимаются, по временамъ, отдёльныя личности, своимъ примъромъ увлекающія своихъ собратій на широкій путь цивилизаціп. Это-такъ называемые самоучки, неръдко только въ силу самодъятельности достигающіе блистательныхъ результатовъ на избранномъ ими поприщъ, безъ всякой посторонней помощи и часто даже послё тяжелой борьбы съ окружающими ихъ обстоятельствами. Г. Ремезовъ въ своемъ изследовании о русскихъ самоучкахъ (см. разборъ этой книги въ отделе «Критики и библіографіи» этого номера) видить въ самоучкахъ «явленія ненормальныя, указывающія, въ свою очередь, на ненормальное состояніе современнаго имъ общества». Съ этимъ митніемъ нельзя согласиться безусловно. Самоучки являются и тамъ, гдъ строго организованное школьное дёло идетъ своимъ постепеннымъ путемъ. И тогда, среди лицъ, развивающихся систематически и въ направлении, указанномъ педагогикой, возникають астрономы, музыканты, поэты, художники. Если эти исключительныя явленія признать ненормальными, то они, всетаки, не доказывають ненормальнаго состоянія общества, обязаннаго въ системъ обученія идти послъдовательно, не обнимая

одновременно всёхъ отраслей наукъ и искусствъ. Наконецъ, развъ и въ интеллигентной средъ не являются самоучки, обнаруживающіе вдругъ, по какимъ-то невъдомымъ особенностямъ своего организма, стремленіе въ такую сферу знаній, которая до извъстнаго времени была имъ совершенно чужда. Общество обыкновенно бываетъ не причемъ въ подобныхъ явленіяхъ. У насъ, тъмъ болъе, его нельзя строго винить за то, что оно мало содъйствуетъ развитію самоучекъ и не даетъ имъ ходу. Давно ли и само оно вышло изъ зачаточнаго состоянія? Давно ли низшіе слои его получили право на образованіе, равное для всёхъ сословій? Безъ лицъ, выдъляющихся изъ общаго уровня своими трудами и дарованіями, своею самодъятельностью и самономощью, общество наше было бы еще ненормальнъе...

Къ числу такихъ даровитыхъ и трудолюбивыхъ дъятелей въ области науки, вышедшихъ изъ простого званія, принадлежить и археологъ-самоучка Иванъ Александровичъ Голышевъ. «Историческому Въстнику» не разъ приходилось говорить объ его ученыхъ работахъ, и еще въ прошломъ году мы отдали отчетъ о его замъчательномъ трудъ «Мъсто земнаго успокоенія и надгробный памятникъ князю Пожарскому и гробница Минина Сухорукаго въ Нижнемъ Новгородъ». Въ нынъшнемъ году завершилось двадцатинятилътіе ученой и полезной дъятельности И. А. Голышева. Но, прежде чёмъ перечислить его археологические и литературные труды. взглянемъ на то, какъ онъ достигъ, изъ крепостного званія, той почетной извъстности, которая окружаеть теперь его имя. Жизнь такого человѣка, несомнѣнно, интересна и поучительна. Матеріаломъ для статьи нашей послужать давнишнія сношенія редакціи «Историческаго Въстника» съ И. А. Голышевымъ, «Воспоминанія его» съ 1838 по 1878 годъ, напечатанныя въ «Русской Старинъ» 1879 года, и брошюра, обнимающая его двадцатипятилътнюю дъятельность, съ 1861 по 1886 годъ.

Иванъ Александровичъ Голышевъ принадлежитъ къ старинному крестьянскому роду древней Суздальской области, нынъшней Владимірской губерніи. Имена его предковъ, наслъдственнымъ занятіемъ которыхъ было иконописаніе, упоминаются еще въ первой половинъ XVII въка. Лучшимъ мастеромъ иконописи, особенно по финифти, въ концъ прошлаго стольтія, былъ Козьма Голышевъ, жившій въ слободъ Мстеръ, Вязниковскаго уъзда. Сынъ его, Александръ, былъ извъстенъ живописью масляными красками. Иванъ Александровичъ родился въ 1838 году и обучался въ приходскомъ училищъ славянской азбукъ, часослову и псалтырю. Этимъ и ограничивалось все образованіе. Не только не было помину о грамматикъ и ариеметикъ, но ученикамъ весьма ръдко приходилось слушать и разсказы изъ священнаго писанія. Дома мальчикъ учился рисованью у своего отца, прибъгавшаго къ разнымъ занятіямъ,

чтобы только прокормить свою семью и пятерыхъ дътей: выдълкой мыла, духовъ, помады, фотографическими работами, продажею народныхъ книжекъ, раскрашиваніемъ картинокъ; въ последнемъ занятін помогали ему четыре дочери. Сынъ былъ мальчикъ слабый, болъзненный, страдаль глазами п, не смотря на помощь, оказанную ему въ Москвъ, лишился употребленія одного глаза еще въ дътскомъ возрастъ. Не смотря на это, мальчикъ 11-ти лътъ уже поступиль въ ученье къ литографу въ Москвѣ, потомъ въ металографическое заведеніе, куда ходилъ всякій день за пять версть оть своей квартиры. Въ школъ съ учениками обращались грубо, да она и не давала диплома, который избавиль бы отъ податного состоянія, а пом'єщикъ Гольшева, Викторъ Никитичъ Панинъ, не отпускалъ на волю своихъ кръпостныхъ ни за какія деньги. Съ большимъ трудомъ, почти самоучкою, пятнадцатилътній мальчикъ сдълался, наконецъ, литографомъ, исполняя въ то же время въ Москвъ торговыя порученія своего отца и занимаясь рисованіемъ съ натуры, физическими опытами, землемърными работами, собпраніемъ насъкомыхъ, даже перегонкою черезъ кубъ черемуховой и розовой воды и составленіемъ лекарствъ, безвозмездно раздаваемыхъ своимъ землякамъ-крестьянамъ, которые, однако, не любили молодого человъка, ставшаго выше ихъ по самообразованию, и положили отдать его въ солдаты. Отецъ внесъ за него деньги, чтобы освободить его отъ рекрутчины, но вотчинное правление не захотъло принять денегъ, желая проучить «московскаго школьника». Пришлось обратиться съ просьбою къ помъщику. Отецъ съъздиль въ Петербургъ, привезъ Панину «Виды храмовъ села Мстеры» работы сына, и помъщикъ милостиво разръшилъ принять деньги въ зачетъ рекрута. Голышевъ былъ спасенъ отъ красной шанки.

Изъ этого тяжелаго начала жизни видно, съ какими препятствіями должень быль бороться молодой крестьянинь, для того, чтобы сдёлаться челов'єкомъ. Не легче было бы ему и продолжать трудиться, если бы не наступило новое царствованіе, внесшее новую жизнь въ невозможный строй государственныхъ и общественныхъ порядковъ. Въ 1857 году, И. А. Голышевъ поселился въ Мстеръ, чтобы открыть тамъ литографію. Разръшеніе было получено безъ затрудненій. Дёло пошло на ладъ при такомъ руководителъ, образовавшемъ рисовальщиковъ и печатниковъ. Пять ручныхъ станковъ выпускали ежедневно до трехъ тысячъ народныхъ картинъ, которыя потомъ раскрашивались молодыми дъвушками изъ бъдныхъ семей. Вводя женскій трудъ въ свое производство, И. А. доставляль этой работой хлъбъ двумстамъ семействамъ. Редакторъ «Владимірскихъ Губернскихъ Въдомостей» К. Н. Тихонравовъ, проъзжая черезъ Мстеру, познакомился съ молодымъ литографомъ, далъ ему нъсколько работъ и, но его предложенію, Голышевъ былъ избранъ, въ 1861 году,

дъйствительнымъ членомъ статистическаго комитета. Это былъ первый случай избранія въ члены крестьянина. Въ томъ же году онь побываль въ Петербургъ, гдъ быль избранъ членомъ-корреспондентомъ комитета грамотности и вследъ за темъ напечаталъ свою первую статью во «Владимірскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ», подъ заглавіемъ «Нужно ли имѣть хлѣбъ въ запасныхъ магазинахъ тамъ, гдъ нътъ хлъбопашества». Въ свободныхъ комнатахъ волостного правленія онъ открылъ воскресную школу для рисованія и библіотеку для чтенія. Число учениковъ доходило иногда до 60 человъкъ. Въ комитетъ грамотности и въ географическое Общество Голышевъ началъ посылать разныя свъдънія объ офеняхъ, книжной торговлъ, иконописи и, въ 1862 году избранный членомъ-сотрудникомъ географическаго Общества, полу-. чилъ медаль за свои труды. Въ слъдующемъ году, при проъздъ чрезъ городъ Владиміръ государя, Голышевъ лично поднесъ ему семь видовъ своей работы и получилъ за это золотые часы. Представлялся онъ государю въ дворянскомъ собраніи, куда провелъ его предводитель дворянства, хотя сначала («полицеймейстеръ просто отогналь отъ подъёзда да еще и выругался». Съ этого же времени художникъ началъ заниматься этнографією, археологією и изученіемъ промышленности, учился разбирать старинные акты и рукописи. Въ 1864 году, онъ выдёлился изъ своего общества и купилъ небольшой участокъ земли близь Мстеры, выстроилъ на немъ домъ, въ который перевель свою литографію и книжную торговлю. Вмъстъ съ нимъ переселился и его отецъ, котораго смъстили съ должности волостнаго старшины, по вражде къ нему старообрядцевъ, но въ сущности потому, что онъ былъ человъкъ тяжелаго характера, заводившій постоянные ссоры и кляузы. Въ слъдующемъ году, по ходатайству губернатора, И. А. получилъ за статистические труды серебряную медаль на шею, чему быль очень радъ, такъ какъ она избавляла его отъ телеснаго наказанія. «У насъ было много примъровъ, -- говоритъ И. А., -- что крестьяне, преслъдуя кого либо изъ своихъ собратьевъ, пріискивали за нимъ какую нибудь вину, а затъмъ, по приговору волостного суда, наказывали его розгами, чтобы окончательно опозорить и запятнать человъка. Даже въ 1868 году, крестьянинъ Рязанской губерніи И. М. Горшковъ. молодой человъкъ, губернскій и уъздный земскій гласный, членъ ревизіонной комиссіи и комиссіи по составленію списковъ присяжныхъ засъдателей, писавшій много по народному образованію въ «Журналъ министерства народнаго просвъщенія», - по приговору волостного суда, претерпътъ позорное тълесное наказание». Грубымъ людямъ дана была власть позорить всякаго, кто выдёлялся изъ ихъ среды. Самъ Голышевъ испытывалъ постоянныя придпрки и отъ нихъ, и отъ уъздныхъ властей: его, больного, въ холодную осень требоваль въ свою канцелярію, за 22 версты, становой приставъ, чтобы росписаться въ прочтеніи пустой бумаги. Это же благодітельное начальство заставило его закрыть воскресную школу

и библіотеку: просуществовали онъ всего пять лътъ.

Въ 1865 году, вышель циркуляръ министра внутреннихъ дёлъ, которымъ воспрещалась по недостаточности полицейскаго надзора выдача разръшеній на производство книжной торговли и открытіе литографіи. Губернское правленіе, усматривая, что дозволеніе открыть литографію Голышева дано было ему министромъ, не нашло основаній запрещать продолженіе въ ней работь, но не выдавало свидътельства на торговию ими. Печатать было можно, а продавать отпечатанное — нельзя! Пришлось опять бхать въ Петербургъ, объяснять и просить не закрывать учрежденій, приносившихъ пользу народу. Главное управление по дъламъ печати потребовало поручительства извъстныхъ лицъ въ благонадежности Голышева. Поручились, какъ всегда, по просьбъ одного лица другіе, вовсе не знавшіе мстерскаго д'ятеля; онъ вернулся къ себ'я довольный тымь, что спась свои заведенія. Но туть начались ссоры и непріятности съ отцомъ, завидовавшимъ успъхамъ сына. Старикъ обиралъ деньги сына, ненавидълъ его, «часто дрался», сестры наговаривали на него, семейная жизнь сдълалась невыносимою, особенно, когда въ 1871 году И. А. было пожаловано званіе личнаго почетнаго гражданина. Пришлось прибъгнуть къ суду, чтобы образумить старика-самодура. Мировой судья заставиль его отказаться отъ самоуправства и оставить въ поков сына, возвративъ И. А. всъ захваченныя у него бумаги. Передъ смертью старикъ, однако, раскаялся и просилъ прощенія у сына. Въ 1875 году, И. А. былъ избранъ губернскимъ и увзднымъ земскимъ гласнымъ.

У И. А. нътъ дътей, и попытки его — образовать преемника и продолжателя его ученыхъ и общеполезныхъ трудовъ изъ родныхъ и близкихъ ему, остались напрасны. Главнымъ плодомъ его дъятельности остается его сельская литографія — заведеніе единственное въ своемъ родъ, существующее уже почти тридцать лътъ, основанное еще во время помъщичьяго права. Въ мартовской книжкъ «Русской Старины» 1886 года помъщены любопытныя замътки г. Голышева о производствъ книгъ и картинъ для народа и торговлё ими. Приводимъ нёсколько главныхъ данныхъ изъ этой статьи, чтобы видёть, съ какими препятствіями приходится бороться и на этомъ поприщъ, не приносящемъ народу ничего, кромъ прямой, осязательной пользы. На первыхъ же порахъ, при печатаніи рисунковъ изъ Апокалипсиса, встрътились обычныя цензурныя пріятности. Когда рисунки, пропущенные для печатанія цензоромъ, были уже приготовлены къ выпуску въ свътъ, ихъ остановили, потому что митрополить Филареть, узнавъ объ изданіи картинъ пожелаль ихъ просмотръть и, увидавъ, упрекалъ цензора за выданное позволение. Ри-

сунки на камняхъ, за которые были заплачены большія деньги, такъ и не были отпечатаны, хотя нёкоторые и были олобрены съ поправками: «на небъ сдълать затмъніе третьей части звъздъ; измънить положение ангела такъ, чтобы онъ казался трубящимъ не кверху, а книзу» и пр. Впоследствіи рисунки эти были разрешены къ печати, и новый цензоръ сообщилъ, что запрещены они были по капризу Филарета. Раскраска картинъ упала со времени введенія въ эту отрасль промышленности хромолитографическаго способа, но для болъе тщательныхъ литографій; простыя и теперь раскрашиваются отъ руки съ платою по рублю и по полтора за тысячу. Какъ ни низка эта плата, но въ недёлю хорошая работница съ девочкой помощницей заработываеть до двухъ рублей — а это сумма не маленькая въ крестьянскомъ хозяйствъ. Литографское дело было, однако, недегко вести: большинство населенія смотр'єло на него какъ на подозрительное новшество; обложено оно было тяжелой оброчной повинностью въ 143 рубля, не считая разныхъ другихъ подводныхъ, сторожевыхъ, дорожныхъ и другихъ сборовъ. Новый законъ о печати 6 апръля 1865 года ухудшиль въ особенности положение офеней. Прежде они торговали свободно, теперь должны были имъть удостовърение о неполсудности и благонадежности отъ волостныхъ правленій, затъмъ свидътельства отъ уъзныхъ исправниковъ. Поэтому сначала офеней обирали въ правленіяхъ за написаніе прошеній и выдачу удостовъреній, а затъмъ обирали въ канцеляріяхъ исправниковъ. Свидътельства выдавались только на свой убздъ и на короткіе сроки, хотя възаконъ не упоминалось ни о какихъ срокахъ. Юрьевскій исправникъ выдавалъ свидътельства только на три дня, а потомъ — бери новое и, разумбется, плати снова. Да и была ли какая нибудь возможность для офеней, которые ходять по всей Россіи, брать особыя свидътельства въ каждомъ уъздъ! Законъ, сочиненный въ петербургскихъ канцеляріяхъ безъ малейшаго знанія местныхъ потребностей, оказался, какъ и многіе подобные законы, совершенно непримънимымъ къ дълу, а между тъмъ офени должны были или вовсе прекратить торговию, или давать взятки за нарушеніе закона. Ходатайство владимірскаго земства въ 1876 году объ облегченіи книжной торговли офеней не было уважено, и ихъ продолжали обирать становые, старшины, старосты, сотскіе, десятскіе, писаря; съ учрежденіемъ урядниковъ поборы и преслідованія сділались еще рьянъе и усерднъе. Въ 1881 году, «для облегченія офеней», имъ дозволено, вмѣсто прежнихъ свидътельствъ, имѣть свидътельство на право торговли отъ губернатора. А легко ли попасть къ губернатору? да и ему, всетаки, надо представить удостов врение общества и станового о благонадежности. А сколько придется споить водки всёмъ писарямъ, старшинамъ, понятымъ, чтобы человека признали благонадежнымъ и благочестивымъ! Между темъ коробейники,

большею частью, люди бъдные, и развъ гарантируетъ губернаторское свидътельство отъ распространенія запрещенныхъ изданій? Распространеніе полезныхъ изданій стъсняютъ всякія формальности. Самъ Голышевъ въ 1865 году принялъ на себя комисіонерство по распродажъ синодальныхъ изданій, но долженъ былъ отказаться отъ этой попытки. Даже евангеліе въ библейскомъ депо продавалось гораздо дешевле, чъмъ въ синодальной типографіи, не говоря уже о разръшеніяхъ, дозволеніяхъ, перепискъ съ разными начальствами и т. п.

Въ настоящее время истерская литографія имъетъ до 130 камней, на которыхъ изображено до 300 картинъ. Въ годъ печатается 30,000 картинъ на портретной бумагь, 350,000 на простой, 150,000 на писчей (самый низшій сорть) и 20,000 гадательныхъ таблицъ и сонниковъ. Въ последнее время это производство сильно подрывается хромолитографіями, печатаемыми машиннымъ способомъ. Съ 1878 года явились и заграничныя хромолитографіи, лучше и дешевле русскихъ. Вообще существование деревенской мстерской литографіи, хотя и просуществовавшей уже 25 лътъ, палеко незавилное по сознанію ея основателя: приносить она самый умъренный прибытокъ, требуеть непосредственнаго, личнаго труда и прилежанія, «да къ тому еще полнъйшаго подчиненія невозможнымъ надворамъ и формальностямъ. Сколько блюстителей за печатнымъ дъломъ и книжной торговлей! Мъстныя власти-въ лицъ волостнаго правленія, отъ старшины до урядника, десятскаго и сотскаго, натажія — отъ исправника до становаго и губернаторскаго чиновника, цензурные комитеты, торговая депутація, казенная палата, земство, слъдящее, не увеличивается ли производство пля обложенія его большимъ сборомъ, наконецъ, полиція, которая обязана представить въдомости по установленной формъ». Книжная и картинная торговля Голышевыхъ существуеть съ 1844 года.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о литературныхъ и ученыхъ трудахъ И. А. Голышева. Втеченіе своей 25-тилѣтней дѣятельности онъ помѣстилъ во владимірскихъ изданіяхъ: губернскихъ и епархіальныхъ вѣдомостяхъ, «Трудахъ» и «Ежегодникѣ» статистическаго комитета 480 статей по части исторіи, археологіи, этнографіи, статистики и по современнымъ вопросамъ. Въ числѣ этихъ статей обнародовано нѣсколько старинныхъ актовъ, остававшихся неизвѣстными. Въ то же время, изъ своей литографіи и на свои средства, онъ выпустилъ нѣсколько изданій съ археологическими рисунками, снимками, видами и т. п. Изданія эти слѣдующія: «Древности Богоявленской церкви XVII вѣка въ слободѣ Мстерѣ» (1870, съ 20-ю древними рисунками), «Атласъ рисунковъ старинныхъ пряничныхъ досокъ» (1874, 20 лист.), «Памятники старинной русской рѣзьбы по дереву» (1877, 20 лист.), «Памятники деревянныхъ церковныхъ сооруженій Владимірской губерніи» (1879, 21 лист.), «Альбомъ рус-

скихъ древностей Владимірской губерніи» (1883, 40 лист.), «Памятники русской старины Владимірской губерніи» (1883, 20 лист.), «Альбомъ рисунковъ рукописныхъ синодиковъ 1651, 1679 и 1686 годовъ» (1885, съ 30 лист. хромолитографическихъ рисунковъ, орнаментовъ, бордюръ и пр.). Кромъ того, онъ составиль и издаль 18 книгъ и брошюрь, большею частью, археологическаго содержанія, съ рисунками: какъ «Богоявленская слобода Мстера» (1865), «Серапіонова пустынь» (1869), «Лубочныя старинныя картинки» (1870), «Миоическія изображенія 12-ти лихорадокъ» (1871), «Древняя неуза, или амулеть XIII въка» (1876), «Новыя пріобрътенія старинныхъ образцовъ ръзьбы на деревъ» (1877), «Мъсто упокоенія князя Пожарскаго» (1885). Почти во всѣ наши музеи и древлехранилища И. А. Голышевымъ принесено въ даръ, кромъ его изданій, много любопытныхъ старинныхъ предметовъ, картинъ, рукописей и т. п. На вев археологическія выставки и съвзды онъ доставляль много ръдкихъ вещей. Теперь онъ состоить членомъ московскаго археологическаго Общества, Общества исторіи и древностей россійскихъ, также духовнаго просвъщенія — въ Москвъ и членомъ сотрудникомъ петербургскаго археологическаго института. Статьи его и рефераты читались въ собраніяхъ ученыхъ обществъ, печатались въ «Голосъ», «Правительственномъ Въстникъ», «Древней и Новой Россіи», «Русской Старинъ», «Съверномъ Въстникъ»; отзывы объ нихъ являлись во всёхъ повременныхъ изданіяхъ. Въ 1884 году, ... онъ получилъ званіе потомственнаго почетнаго гражданина. Кромъ многихъ ценныхъ подарковъ августейшихъ лицъ, ордена св. Станислава, онъ получилъ въ 1880 году большую серебряную медаль отъ нетербургскаго археологическаго Общества «за ученые труды по археологіи». Воть какой отзывь представиль графь А. С. Уваровь археологическому Обществу объ И. А. Голышевъ: «Онъ относится вполнъ добросовъстно въ издаваемымъ имъ памятникамъ, приводя вст свтденія, какія только существують обънихъ. Польза, приносимая имъ русской археологіи, несомнънна».

Таковъ этотъ бывшій крѣпостной самоучка, достигшій тяжелымь, упорнымь трудомь знанія, извѣстности, почета. Чего это ему стоило, — свидѣтельствуеть его автобіографія: фактовъ въ ней немного, но они наводять на невеселыя размышленія. И его безъискусственныя замѣтки, какъ книга г. Ремезова, какъ исторія всѣхъ нашихъ самоучекъ, доказываютъ, что имъ нелегко живется. Семья, односельцы не прощаютъ имъ превосходства ихъ надъ толпою, стремленія выйдти изъ уровня обыденныхъ понятій, рутинныхъ взглядовъ; общество относится къ нимъ съ недовѣрчивостью, интеллигенція съ обидной снисходительностью, власти, большею частью, съ полнымъ равнодушіемъ. И. А. Голышеву посчастливилось встрѣтить людей оцѣнившихъ, ободрявшихъ его. Но не будь и этого, во всѣхъ невзгодахъ жизни утѣшеніемъ ему служила наука, жажда

знанія, просв'єщенія. Она одна даетъ силу самоучкамъ — поб'єждать вс'є препятствія, мирить ихъ съ людьми, съ сословными предразсуд-ками. И наука не забудетъ именъ своихъ безкорыстныхъ, даровитыхъ д'єятелей, къ какимъ бы классамъ общества они ни принадлежали. Между ними Иванъ Александровичъ Голышевъ займетъ почетное м'єсто.

В. З.





## ПОМОРСКІЙ РЕФОРМАТОРЪ.

СТОРІЯ раскола въ Россіи представляеть немало лицъ, оставившихъ послѣ себя видный слѣдъ своего ума, своей начитанности, своей сильной проповѣди въ пользу предначертанной цѣли. Борьба между различными толками отпавшихъ отъ господствующей церкви порождала подобные свѣтлые умы, озарявшіе то темное царство, среди ко-

тораго имъ приходилось дъйствовать. Къ подобнымъ выдающимся личностямъ нашего раскола принадлежитъ Гавріилъ Иларіоновичъ Скочковъ. Изъ числа безпоповцевъ, онъ одинъ изъ первыхъ заговорилъ о томъ, что православное священство не утратило своей благодати, а таинство брака и православная хиротонія своей священной силы. Такимъ образомъ Скочковъ болѣе другихъ безпоповцевъ приближался къ православію. О Скочковъ кстати вспомнить въ настоящее время, когда среди раскольниковъ, принадлежащихъ къ Преображенскому кладбищу (въ Москвъ), происходитъ упорная борьба по вопросу о брачной жизни. Подобная борьба у нихъ не прекращается издавна. Когда въ концѣ восемнадцатаго столѣтія возникли ожесточенныя пренія у преображенцевъ съ поморцами о введеніи брачной жизни, то Скочковъ явился своего рода реформаторомъ, такъ какъ оказался въ числѣ пріемлющихъ бракъ и отдѣлившихся отъ Ковылинскаго толка.

Свёдёнія о жизни Скочкова довольно скудны <sup>1</sup>). Онъ родился, въ 1745 году, 18-го марта, въ городе Зарайске, былъ купцомъ въ

 $<sup>^4</sup>$ ) См. «Историческій Словарь» Павла Любонытнаго (изданія Н. И. Попова), стр. 91-96, и въ «Чтеніяхъ московскаго Общества любителей исторіи», 1869 года (т. III, стр. 13-186).

Москвѣ и скончался въ этомъ городѣ мѣщаниномъ 15-го августа 1821 году, на 77 году жизни. По словамъ Павла Любопытнаго, «онъ былъ росту средняго, остовомъ широковатъ, лицемъ бѣлъ и круглъ, браду имѣлъ окладистую, кругловатую и нѣсколько рыжую, укра-

шенную съдинами».

Скочковъ былъ первоначально истымъ ееодостевцемъ. Послт долгаго усидчиваго труда, онъ дошелъ своимъ умомъ до ложности ученія веодостевцевъ о безбрачін и отдёлился отъ нихъ. Образовавшееся около того времени съ Москвъ, такъ называемое «монинское согласіе» дало Скочкову возможность примкнуть къ нему. Это согласіе возникло въ посл'єдней половин'є прошлаго стол'єтія. Во время моровой язвы 1771 года, когда у правительства было много заботъ и надзоръ надъ старообрядцами и послъдователями разныхъ толковъ ослабъть, то въ Москвъ, вмъстъ съ Преображенскимъ кладбищемъ безпоновцевъ и рогожскимъ поновскимъ согласіемъ, возникла и Покровская монинская часовня поморскаго согласія. Основателемъ часовни былъ московскій купецъ Василій Емельяновъ. Онъ былъ прежде однимъ изъ главныхъ членовъ преображенской оеодостевской общины, но отделился отъ нихъ вследствіе разногласія съ есодосъевцами по вопросамъ относительно моленія за царя и брачной жизни. Емельяновъ, разошедшись съ ееодосъевцами, составилъ въ Москвъ отдъльное общество поморцевъ изъ 50 человъкъ. На значительныя добровольныя ихъ пожертвованія сооружена была молельня поморскаго согласія, въ Лефортовской части, въ приходъ св. Ирины, по Покровской улицъ; необходимые для молельни земля и домъ были куплены на пмя московскаго купца Василья Өедоровича Монина, родственника Емельянова и ведшаго исковыя дъла, преимущественно поручаемыя ему старообрядцами. По имени Монина эта поморская община названа была «монинскимъ согласіемъ», а самая молельня, по нахожденію на Покровской улицъ, «Покровскою». При молельнъ, по примъру Преображенскаго кладбища, было построено громадное зданіе для призрънія больныхъ и бъдныхъ. Первымъ настоятелемъ Покровской поморской молельни былъ Василій Емельяновъ, скончавшійся, 68 лѣтъ, въ 1797 году. Монинъ былъ у него помощникомъ, а въ послъдствии самъ былъ настоятелемъ. Послъ Василія Емельянова былъ настоятелемъ, до начала девятнадцатаго столътія, его брать Алексъй.

Главныя начала ученія покровскаго поморскаго согласія состояли въ слѣдующемъ: «Женившіеся не согрѣшаютъ; бракъ чистъ; ложе не скверно и не блазненно. Подобаетъ молиться за предержащія власти». Вообще Покровская молельня съ самаго своего основанія преимущественно руководилась правилами, принятыми Выговскимъ

обшежитіемъ.

Василій Емельяновъ преимущественно привлекалъ въ свое согласіе ееодосъевцевъ Преображенскаго кладбища, особенно новоже-

новъ, отвергаемыхъ отъ общей братской молитвы ученіемъ Ильи Ковыдина. Поэтому для принадлежащихъ къ монинскому согласію становилось необходимымъ брачное сожительство съ благословенія родителей и поморскихъ наставниковъ, а равномърно было обязательно моленіе за царя. Вслъдствіе такого перехода преображенцевъ въ Покровскую поморскую общину, между послъднею и Прео-



браженскимъ кладбищемъ возникла непримиримая вражда. Монинская община уступала преображенской числомъ своихъ прихожанъ, но брала надъ нею перевъсъ въ томъ отношеніи, что въ ея менъе многолюдной средъ находились наиболье сильные и вліятельные люди изъ старообрядцевъ. Покровская поморская община распространила свое вліяніе и ученіе и за предълы Москвы. Иногородныя ея согласія находились: въ Вологдъ подъ управленіемъ куп-

цовъ Кокоревыхъ, въ Рыбинскъ подъ завъдованіемъ богатаго мъстнаго купца Өедора Тюменева, въ Саратовъ же подъ руководствомъ купца Алексъя Казанова, имъвшаго значительное вліяніе не въ

одной Саратовской губерніп.

Къ числу напболъе вліятельныхь и ревностныхъ прихожанъ монинской молельни принадлежаль и тогдашній московскій купець Гавріилъ Иларіоновичъ Скочковъ. Первоначальное свое обученіе онъ получилъ у одного духовнаго лица. Это обучение положило основаніе его дальнъйшему самообразованію, при помощи прирожденныхъ ему талантовъ. Отдълившись отъ ееодосъевцевъ, Скочковъ сталъ ревностно распространять учение монинскаго согласія о бракахъ, совершаемыхъ въ Покровской поморской молельнъ. Онъ установиль для этихъ браковъ правила съ молебнымъ пъніемъ и написаль для того уставъ, канонъ и епитимейникъ (уставъ о взысканіяхъ за несоблюденіе установленныхъ въ общинъ правиль) 1). Сдълавшись въ последствін настоятелемъ Покровской часовни, Скочковъ сталъ прилагать особенныя заботы къ внутреннему устройству часовни и стараться объ образованіи у нея солиднаго канитала. Въ этихъ вилахъ онъ завелъ при молельнъ «брачную книгу», въ которую вносились имена всёхъ повёнчанныхъ въ часовнё московскихъ и иногородныхъ старообрядцевъ. За вписание въ книгу чьего либо брака установлена была плата, именно не менте 10 руб., но богатые платили до 1,000 руб. «Брачную книгу» велъ зять Скочкова, Адріанъ Сергъевъ (Озерскій), извъстный въ поморской средъ поэть, скончавшійся въ 1847 году, также бывшій осодостевець. Другой зять Скочкова, Захаръ Өедоровъ Бронинъ, по порученію Скочкова, писалъ иконы, какъ для самой молельни, такъ и для продажи частнымъ лицамъ. Деньги, выручавшіяся отъ продажи иконъ и отъ записи въ «брачную книгу», составляли общественное достояніе Покровской поморской часовни. Скочковъ совершаль служеніе въ молельнъ и быль духовнымь отцомъ ея прихожань.

Когда наступиль знаменитый 1812 годь, то число прихожань Покровской часовни дошло до 4,000 лиць, принадлежавшихь премущественно къ тогдашнимь богачамъ-старообрядцамъ. Передъ вступленіемъ непріятеля въ Москву, Скочковъ вывезъ изъ нея капиталы, книги, пконы и проч., составлявшіе собственность Покровской часовни, въ разныя мъста Астраханской, Саратовской, Костромской, Ярославской губерніи, но самъ со своими зятьями остался въ Москвъ для защиты бъдныхъ и больныхъ, находившихся на призръніи при часовнъ и для попеченія о нихъ. Между тъмъ, какъ

<sup>1)</sup> Составленные Скочковымь: уставь или правила для прихожань монинской часовни; уставь брачный; канопь во время брака; епитимейникь; свидътельство о бракъ, напечатаны на стр. 10, 29, 46, 58, 21, т. III, 1869 года, въ «Чтеніяхъ московскаго Общества любителей».

преображенцы вступили въ сношенія съ французами, поморцы Покровской часовни сторонились отъ враговъ всёми возможными способами. Когда, въ 1813 году, покровскіе поморцы стали возвращаться
на московское пепелище, они были встречены и привётствуемы
Скочковымъ. Такъ какъ Покровская часовня была уничтожена пожаромъ въ тяжкую годину Отечественной войны, то прихожане ея
внесли богатыя пожертвованія на ея возобновленіе. Они дали возможность Скочкову выстроить новую каменную часовню въ два
пруса и украсить ее богаче и лучше прежняго. Прихожанъ у Покровской часовни числилось въ это время 4,250 лицъ; призрѣваемыхъ при ней было болѣе ста человѣкъ.

Взявъ къ себъ въ помощники московскаго мъщанина Антипа Андреева (родомъ изъ Владиміра), Скочковъ отправился въ потздку по Россіи, причемъ посъщалъ общины и обители своихъ единовърцевъ, изучалъ правила и порядки ихъ общежитія, и предостерегаль ихъ более всего отъ соблазна учениемъ осодостевцевъ. Последствіемъ этой потздки, предпринятой съ целью упроченія ученія поморской Покровской часовни, было сочинение, написанное Скочковымъ, въ 1818 году, подъ заглавіемъ «О мнѣніяхъ осолосѣевневъ Преображенскаго кладбища и о различіи ихъ ученія отъ ученія Покровской часовни». Во время отсутствія Скочкова, Покровскою часовнею усившно завъдоваль его помощникъ, Антипъ Андреевъ, увеличившій ея денежныя средства, между прочимъ, усиленіемъ торговли при ней книгами, писанными преимущественно иногородными. Поэтому, послъ смерти Скочкова въ 1821 году, настоятелемъ часовни сдъланъ былъ Андреевъ, при которомъ, въ 1827 году, число прихожанъ ея дошло до 7,000 лицъ, а число призръваемыхъ до 200 человъкъ. Причиною такого преуспъянія Покровской поморской общины было съ одной стороны миролюбіе и порядочная жизнь ея членовъ и наставниковъ, а съ другой стороны отсутствіе стъсненія оть полицейских властей Москвы. Эти власти выхлопотали лаже у подлежащаго начальства признаніе законными браковъ, которые совершались въ Покровской часовнъ и вносились въ заведенную въ ней «брачную книгу», но подъ условіемъ, чтобы иногородные старообрядцы не имъли права вънчаться въ этой молельнъ.

Но со смертью Скочкова угасла та нравственная сила, которая съумъла довести покровскую поморщину до ея наибольшаго преуспъянія и доставила ей вышеозначенное преимущественное положеніе, признанное за нею правительствомъ въ дълъ раскольничьихъ браковъ. Значеніе и власть Скочкова въ поморской средъ были столь значительны, что колебали вліяніе даже Ильи Ковылина среди безпоновцевъ Преображенскаго кладбища. Когда Скочковъ отдълился отъ ееодосъевцевъ, то онъ сдълался такимъ умнымъ, ожесточеннымъ карателемъ Ковылина и его послъдователей, что, не смотря на все

свое тогдашнее могущество, Ковылинъ неръдко говаривалъ съ горечью: «Нътъ у меня злъе и опаснъе врага Гаврюшки Скочкова». Ковылинъ былъ правъ въ томъ отношеніи, что, съ отпаденіемъ Скочкова отъ Ковылинскаго безбрачнаго толка, преображенская община стала ръдъть съ каждымъ днемъ, потому что болъе развитые и здравомыслящіе люди послъдовали за Скочковымъ въ его новопоморское согласіе, принявшее въ основное ученіе, какъ священное таинство, брачную жизнь. Только эти первоначальные послъдователи Емельянова и Скочкова, вмъстъ съ основателями Покровской часовни, и могутъ быть въ строгомъ смыслъ называемы «монинцами», потому что впослъдствіи, особенно при попустительствъ и слабости Антипа Андреева, въ составъ монинской общины поступали изъ старопоморской общины многіе закоренълые раскольники, которые своими пагубными нововведеніями были причиною закрытія и распаденія Покровской молельни.

Поводомъ къ ея закрытію послужило нарушеніе ея попечителями правительственнаго предписанія о нев'єнчанін въ Покровской часовнъ иногородныхъ старообрядцевъ. Попечители, не смотря на запрещеніе, в'єнчали посл'єднихъ, но за увеличенную плату за занись въ «брачную книгу», установленную только для столичныхъ (московскихъ) старообрядцевъ. Одинъ приходскій священникъ донесъ по начальству, что въ Покровской часовит обвенчана была богатая старообрядческая чета изъ Владимірской губернів. Началось следствіе, которое выяснило, что Антипъ Андреевъ, вопреки поморскимъ установленіямъ, положившимъ основаніе монинскаго согласія, отміниль молитву за царя и не признаваль боліве браковъ, совершаемыхъ православною церковью. Поэтому последовало распоряжение правительства объ упразднении Покровской молельни и о передачъ земли съ зданіями наслъдникамъ Монина, на имя котораго совершена была купчая крѣпость еще въ прошломъ столѣтін. Подобный исходъ возбудилъ естественно ссоры и пререканія между послёдователями Покровской молельни, которые распались на нъсколько мелкихъ партій и толковъ. Въ томъ числъ образовались три морозовскіе толка.

Павель Любопытный въ своемъ старовърческомъ словаръ перечислилъ 32 сочиненія Скочкова, ему извъстныя, присовокупивъ, что во время занятія Москвы французами погибли многія еще другія его творенія. Онъ писалъ и стихотворенія. Таковы: псальма въ стихахъ «Богъ творецъ всесиленъ» противъ бракоборства ееодосъевцевъ; стихотворенія подъ животворящій крестъ Христовъ, подъ портреты Даніила Викулина, Андрея и Симеона Денисовыхъ, строителей и настоятелей Выгоръцкаго скита (въ Олонецкой губерніи); критическія стихотворенія на модный и несовмъстный покрой платья старовърческихъ церквей и о нерадъніи и глупости поморской церкви въ Москвъ, на пріобрътеніе общественнаго дома ради богослуженія и прибъжища христіанъ и проч.

Въ старообрядческой средъ Г. И. Скочковъ, по своему уму, природнымъ способностямъ, усвоенному себъ образованію, былъ замъчательнымъ человъкомъ. Павелъ Любопытный, знавшій его лично, характеризируеть его слёдующими словами: «Онъ быль поморской церкви ревностный пастырь и знатный учитель сей столицы (Москвы). Мужъ благочестивый и ученый, славный писатель прозою и стихами о разныхъ и многихъ предметахъ въ защиту и утвержденіе Христовой (поморской) церкви и обличеніе враговъ ея; громкій поб'єдитель оеодосіанских заблужденій нітовщинскаго скопища. Онъ быль знатный критикъ и обличитель церкви россійскихъ уніатовъ, любитель благочестія и красоты церковной; не разъ ревностно обличавшій нарушителей и противниковь онаго. Мужь быль строгой жизни, красота (своей поморской) церкви и оградитель отъ враговъ ея оплотомъ мудрости своей. Тщательный пастырь въ назиданіи Христовой (поморской) церкви и рёдкій въ подвигахъ евангельскаго благочестія; примърный мужъ въры, твердаго духа и ревности по благочестію. Его красноръчіе, острота ума и твердость началь въ предметахъ поражали противниковъ истины, озаряли несмысленныхъ и утверждали православныхъ (т. е. поморянъ); онъ ими не разъ удивлялъ многихъ и плънилъ ихъ въ свое послушаніе. Москва, Выгоръція, Нижній-городъ, Чугуевъ и прочія значительныя мъста всегда взирали на его доблести со вниманіемъ и осыпали его лаврами похвалъ. Грубые ееодосіанцы, филиппоны и злобная никоновщина, не терия сей славы и блесковъ его, покушались не разъ повергать на него свои злобныя и ядовитыя стрълы хульныхъ словъ и нечестивыхъ нареканій; но онъ, будучи христіанскій философъ, все злохуліе презръвъ, сносилъ великодушно и ожидалъ ихъ, наполняя его дарованія. Въ московскомъ кругъ ученыхъ удостоивали всегда его быть почти первымъ лицемъ въ церковныхъ совътахъ и начертании въ оныхъ правилъ. Онъ быль вспыльчивъ, строгъ въ церковныхъ обстоятельствахъ, чистаго сердца и незлобливъ, часто притомъ открывалъ благородное честолюбіе, чтимость своего сана, стоизмъ своей чести и хладнокровность къ состраданію ближнихъ».

Прилагаемый къ этой стать портреть Скочкова снять съ его изображенія масляными красками, находящагося въ библіотек А. А. Титова, въ Ростов (Ярославской губерніи). Это изображеніе составляеть точную копію съ портрета Скочкова, находящагося въ одномъ поморскомъ скит, гд ему оказывается особенное почитаніе и уваженіе. Надпись на портрет въ немногихъ словахъ характеризуеть Скочкова, а именно:

«Москвы, святаго града, житель, Пінть, витія, богословь, Поморцевъ ревностный учитель, Наставникъ Гавріилъ Скочковъ». Это коротенькое стихотвореніе должно принадлежать перу Адріана Сергъева (Озерскаго), зятя Скочкова, также замъчательной, просвъщенной личности среди старообрядческаго міра того времени. Предположеніе это основано на томъ, что подъ портретомъ Скочкова же, помъщеннымъ въ «Чтеніяхъ московскаго Общества», также написаны стихи, «сочиненные Адріаномъ Сергъевымъ» (Озерскимъ) слъдующаго содержанія:

«Спасительна ума, премудрости любитель, Чтилъ въру, чипъ, законъ, неправды обличитель, Сей дъвству честь принесъ, супружество почтилъ, Закономъ дъвства иътъ, писаньемъ изъяснилъ».

Черты Скочкова на обоихъ портретахъ одинаковы, но портретъ, приложенный къ «Чтеніямъ» пнаго образца, отъ помъщеннаго въ настоящей книжкъ «Историческаго Въстника». По тому мъсту, откуда копія съ портрета Скочкова попала въ библіотеку А. А. Титова, необходимо отдать преимущество этому изображенію реформатора поморскаго согласія. Другихъ портретовъ Скочкова, сколько извъстно, не появлялось въ печати, хотя, весьма въроятно, они существуютъ въ поморскихъ скитахъ и семьяхъ, даже, можетъ быть, съ риемованными подписями Адріана Сергъева инаго содержанія, чъмъ двъ вышеприведенныя.

Поэтическое дарованіе Адріана Сергѣева не было единственнымъ явленіемъ высшей степени образованія семьи Скочкова въ старообрядческой средѣ. Дочь его, Евдокія Гавриловна Бронина, скончавшаяся въ Москвѣ, на 76 году жизни, въ 1862 году, по свидѣтельству Н. И. Попова, основательно знала классическіе языки, преимущественно греческій, а равно и богословіе и вообще отличалась образованіемъ, рѣдкимъ въ раскольничьемъ мірѣ. Е. Г. Бронина написала нѣсколько статей противъ раскола, особенно противъ ученій, господствующихъ на Преображенскомъ кладбищѣ, въ которыхъ раскрыла многія тайны старообрядческаго общества. Она также принадлежала къ числу прихожанъ монинской молельни, но, послѣ оффиціальнаго ея закрытія, перешла, въ 1843 году, въ единовѣріе.

Пав. Усовъ.





# БОРЩАГОВКА, МЪСТО КАЗНИ КОЧУБЕЯ.

В НВСКОЛЬКИХЪ верстахъ отъ Бълой Церкви, Сквирскаго уъзда, Кіевской губерніи, на склонъ праваго, возвышеннаго берега ръки Роси, лежатъ, въ разстояніи двухъ верстъ одно отъ другаго, два села: Кошевое и Борщаговка, изъ которыхъ послъднее замъчательно тъмъ, что въ немъ совершилась, въ 1708 году, казнь Кочубея и Искры.

Съ восточной и западной стороны Кошеваго существуютъ до сихъ поръ остатки окоповъ укръпленнаго стана (лагерь, или кошъ) гетмана Мазепы. Мъстность между Борщаговкою и Кошевымъ возвышенная и ровная; на половинъ разстоянія, на западъ отъ Кошеваго, видиъются двъ небольшія насыпи, и та изъ нихъ, которая ближе къ ръкъ, означаетъ мъсто, гдъ казнены Кочубей и Искра. Возвышенность, гдъ совершилась казнь, превращена теперь въ нахотное поле, и вокругъ нея нътъ ни кустарника, ни лъса. На мъстъ казни въ очень еще недавнее время стоялъ высокій деревянный крестъ.

Борщаговка принадлежала тогда князьямъ Вишневецкимъ, а Кошевое шляхтичу Островскому.

Кочубей и Искра, выданные, по приказанію царя, Мазепѣ, были привезены въ Борщаговку 11-го іюля и содержались въ хатѣ, близь рѣки Роси, на усадьбѣ священника, гдѣ теперь его кузница. 14-го іюля, рано утромъ, несчастные были выведены передъ собраніе всего войска и стекшагося съ разныхъ мѣстъ народа. Прочитаны были ихъ вины и затѣмъ обоихъ подвели къ плахѣ и

«истор. въсти.», май, 1886 г., т. ххіу.

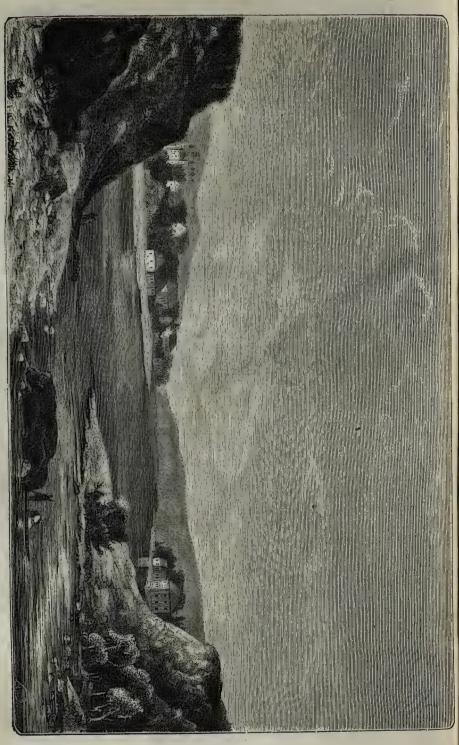

Мѣстечко Борщаговка въ Кіевской губернін (гдѣ были казнены Кочубей и Искра). Съ современнаго рисунка, грав. А. Н. Зубчаниновъ.

отрубили головы. Тѣла ихъ лежали выставленными на позоръ впродолженіе всей литургіи, по окончаніи которой ихъ положили въ гробы и повезли въ Кіевъ. Тамъ они были погребены въ Кіево-Печерской лаврѣ, близь трапезной церкви, гдѣ можно видѣть надъ ними каменныя плиты съ истершейся отъ времени надписью, сложенною, конечно, уже послѣ измѣны Мазепы и гласящею слѣдующее:

«Кто еси мимо грядущій о насъ невѣдущій, Елицы здѣ естесмо положены сущи! Понеже памъ страсть и смерть поведѣ молчати, Сей камень возопіеть о насъ ти вѣщати, За правду и вѣрность къ монарсѣ нашу Страдація и смерти испіймо чашу. Злуданіемъ Мазены всевѣчно правы, Посѣчены зоставше топоромъ во главы, Почиваемъ въ семъ мѣстѣ Матере Владычнѣ, Подающія всѣмъ своимъ рабомъ животъ вѣчный».





### ЛЮБИТЕЛЬСКІЕ СПЕКТАКЛИ ВО ФРАНЦІИ ВЪ ХУІІІ ВЪКЪ.

ъ XVIII Въкъ, французская государственная жизнь подъ управленіемъ Бурбоновъ представляла печальную картину. Франція страдала отъ послъдствій деспотической политики Людовика XIV и его непрерывныхъ войнъ. Дворянство было деморализовано, и королевство, еще недавно покрытое славою, годъ отъ году теряло часть своего авторитета. Государ-

ство подвергалось опасности извив и народь изнемогаль подъ тяжестью налоговъ. За то жизнь высшаго общества была легка и пріятна. Не им'єм почти никакихъ обязанностей, никакого серьёзнаго д'єма, дворяне пользовались многими привиллегіями, хотя и лишились прежняго политическаго значенія. Вс'є выгодныя высшія должности были въ ихъ рукахъ. Правда, образъ жизни дворянства ввелъ его въ долги, но король осыпаль его своими милостями, раздаваль синекуры и пенсіи раззорившимся и выгодныя духовныя должности младшимъ сыновьямъ аристократическихъ фамилій, не им'євшимъ права на насл'єдство, но не желавшимъ трудиться. Неудивительно посл'є этого, что вся знать толпилась въ пріемныхъ Версаля.

Рядомъ съ аристократіей образовалась отдёльная каста судей. Мъста переходили по наслъдству отъ отца къ сыну, какъ и остальное имущество. Отъ этого, съ теченіемъ времени, явилась особая судейская аристократія, въ составъ которой входили многіе знатные и разбогатъвшіе роды. Кромъ того, заслуживаютъ вниманія сборщики податей и финансовые спекуляторы, которые быстро

пріобрътали громадныя суммы на счеть государства и часто также быстро проживали безъ труда пріобрътенное состояніе. Они усердно подражали аристократамъ, вели самую распущенную жизнь и считали своею обязанностью разыгрывать меценатовъ, хотя ничего не понимали въ литературъ и искусствахъ. Возростающее благосостояніе буржуазіи и образованіе, распространившееся въ ней, хотя и не уничтожили различія между слоями общества, но уменьшили пропасть, раздёлявшую ихъ. Разница въ нравахъ и воззрёніяхъ на жизнь почти сгладилась. Жизнь принимали слегка, смыслили мало въ политикъ и чувствовали себя отлично подъ гнетомъ легкаго деспотизма. Каждый могъ свободно думать, писать и даже говорить, но не слишкомъ громко. Лишь изръдка предавали сожженію какую нибудь книгу, или сажали въ Бастилію какого нибудь писателя за слишкомъ ръзкія мнънія. Отъ времени до времени король напоминаль своимъ подданнымъ о своей неограниченной власти, и тогда разсылались извъстныя «lettres de cachets», по которымъ немедленно удаляли изъ общества неблагонадежныхъ лицъ. Еще ръже, чъмъ деспотизмъ, проявлялся религіозный фанатизмъ. Онъ вдругъ, какъ молнія, поражалъ отдёльныя личности. Пытали и колесовали 70-тилътняго старика Каласа за то, что онъ будто бы повъсилъ своего сына, человъка кръпкаго и сильнаго, за переходъ въ католичество. Точно также и 70-тилътній Ла-Барръ былъ подвергнутъ ныткъ и потомъ обезглавленъ, трупъ его сожженъ и пепелъ развъянъ за то, что онъ въ Аббевилъ противорелигіозныя пъсни и не сняль шапки передъ процессіею капуциновъ. Но это были исключенія, и только черезчуръ нервные люди, въ родъ Вольтера, приходили отъ нихъ въ негодование. Въ общемъ же жилось пріятно и весело. Нравы были легки. Бракъ не стъснялъ никого. Имъ открыто не пренебрегали, но большинство видъло въ немъ только формальность, необходимую для соблюденія интересовъ насл'єдства. Н'єкоторымъ это сначала не понравилось, но имъ пришлось покориться, чтобы не казаться смъшными. За то обязанности, налагаемыя свободными отношеніями, исполнялись строже; на эти отношенія смотрёли какъ на законный союзъ, и общество признавало ихъ.

Сильное распространеніе стиля рококо хорошо характеризуєть эту эпоху. Въ архитектуръ зданій, въ украшеніяхъ комнать и мебели, въ мелкихъ бездѣлушкахъ, все было кругло и удобно и во всемъ старательно избъгали острыхъ угловъ, прямолинейныхъ очертаній. Духъ въка выразился и въ костюмахъ, въ которыхъ преобладали нѣжные цвъта. Большіе парики исчезли; волосы стали пудрить и сзади спускали ихъ локонами, оставляя лобъ открытымъ. Пудра придавала особое изящество очертаніямъ лица, и глаза казались отъ нея больше. Остроуміе, особенно въ эпиграммъ, которою такъ хорошо владъютъ французы, никогда не было такъ раз-

вито, какъ въ то время. Оно господствовало въ салонахъ, а салоны управляли Франціею. Влагодаря остроумію, Вольтеръ имѣлъ огромное вліяніе на своихъ современниковъ; поэтому п писатели, составившіе себъ имя, были приняты во всёхъ кругахъ общества, даже въ высшихъ. Недружелюбно встръчали только тѣхъ, кто приносилъ съ собою скуку. Казалось, у всёхъ была только одна цѣль въ жизни — веселиться. Жизнь была одною обширною комедіею. Костюмы были маскарадные. Пудра, скрывавшая настоящій цвѣтъ волосъ, мушки, служившія украшеніемъ, — все это напоминало веселое переодѣванье. Семейная жизнь въ высшихъ кругахъ была комедіей; комедіей же была государственная жизнь, которая, въ дѣйствительности, никого не интересовала. А чѣмъ же была война, если позволяли себъ такую шутку, какъ при Росбахѣ?

Неудивительно, что театръ игралъ важную роль въ жизни высшаго французскаго общества прошлаго столътія. Во время политическаго приниженія народъ обыкновенно обращаетъ много вниманія на театръ. И не любовь къ искусству, а любопытство является причиною этого интереса. Это явление наблюдалось еще въ древности. Римскіе императоры успокоивали населеніе столицы грандіозными зрелищами, битвами гладіаторовъ и морскими побонщами. Въ Византіи партіи цирка н'єсколько разъ разростались до такой степени, что угрожали опасностью государству. До этого во Францін не доходило. Но, такъ какъ образованные классы лишены были всякаго вліянія на общественныя д'яла, то они и посвятили все свое внимание театру. И, всетаки, во Франціи было мало театровъ, которые заслуживали бы вниманія. Требованіямъ искусства удовлетворяли только «Comédie française» и парижская опера. Театры въ провинціи, даже въ большихъ городахъ, не заслуживаютъ никакого вниманія. Въ Парижъ два названные театра пользовались такими привиллегіями, что рядомъ съ ними не могли существовать другіе театры. «Французская комедія» одна имёла право давать пьесы умершихъ писателей, чёмъ за ней закрёплялся весь классическій репертуаръ. Только этотъ театръ могъ давать драмы, и, чтобы устранить всякое соперничество, маленькіе театры подвергались всевозможнымъ стъсненіямъ. Такъ, напримъръ, театръ «Variété» не могъ давать пьесъ больше, чёмъ въ 3 акта; другой театръ долженъ былъ давать исключительно итальянскія оперы во французскомъ переводъ; третій-только пьесы съ благополучной развязкой; въ четвертомъ-сцена была отдёлена отъ зрительной залы газовой завъсой, за которой играли актеры, и т. д. Произволь царствоваль здёсь, какъ вездё, и окончился только послё революціи 1789 года. Такимъ образомъ, все внимание общества впродолжение всего столътія было сосредоточено на нокровительствуемыхъ королемъ «Соmédie française» и оперъ. Но этихъ театровъ было недостаточно, и вследствіе этого появился целый рядь любительскихь театровь. Выйдти на сцену—такъ согласовалось со вкусами общества. Это давало возможность удовлетворить мелкое самолюбіе, блеснуть своимъ талантомъ, красотой, граціей. Скучающіе франты нашли себѣ занятіе, не требовавшее серьезнаго труда, а ренетиціи пред-



Маркиза Помпадуръ.

ставляли отличные случаи завязывать всевозможныя интриги. Къ этому присоединилось своеобразное очарованіе сцены, возбужденіе, производимое спектаклями, и скоро эта мода распространилась по всей Франціи. Играли везді: при дворів, въ замкахъ герцоговъ и графовъ, въ салонахъ судей и откупщиковъ, въ домахъ зажиточныхъ буржуа. Герцогини открыто выступали на сцену; даже духовенство не стыдилось показывать свое искусство, и, наконецъ, на сценъ появилась сама королева. Мы приведемъ особенно выдающіеся примъры этой маніи къ сценическимъ врълищамъ и укажемъ, какъ эта мода развилась и распространилась. Не обративъ вниманія на эту черту, нельзя чить яснаго понятія о характеръ XVIII въка во Франціи.

I.

Мрачно было при дворъ Людовика XIV въ началъ XVIII стольтія. Король состарылся, сдылался ханжей, строгій этикеть и суровое благочестіе смінили въ Версалів прежніе блестящіе пиры. Скука царила въ королевскомъ дворцъ. Дошло до того, что старый король спрашиваль у своихъ придворныхъ объясненія, отчего они не бывають въ церкви. Такимъ образомъ, на дворъ лежалъ отпечатокъ благочестія, и дамы старались заслужить милость короля, являясь ко всенощной въ его капелду каждый разъ, когда были увърены, что будетъ и король. Тогда онъ ставили передъ собою маленькія восковыя свічн, чтобы удобніве читать свои молитвенники и... чтобы король скорбе узналь ихъ. Только отдёльныя личности ръшались на оппозицію, по крайней мъръ, открытую. Но тамъ, куда не могъ проникнуть глазъ короля и его шијоновъ, жизнь была далеко не такъ безупречна. Въ Тамплъ, старинномъ зданіи рыцарей Храма, жили въ то время принцы Вандомъ. Одинъ изъ нихъ былъ маршаломъ, другой — великимъ пріоромъ Мальтійскаго ордена. Оба вели предосудительную жизнь и собрали вокругъ себя общество легкомысленныхъ людей, признававшихъ высшей философіей-наслажденіе жизнью, а легкомысліе и скептицизмъ-лучшими благами. Общество, собиравшееся въ Тамилъ, состояло изъ высокопоставленныхъ лицъ, писателей, остроумныхъ аббатовъ, необъяснимымъ образомъ соединявшихъ умственное распутство съ способностью наслаждаться литературой.

Другаго рода оппозицію противъ ханжества двора позволяла себъ герцогиня дю-Менъ. Утомленная скучною жизнью въ Версаль, она составила себъ собственный дворъ, при которомъ жилось довольно весело. Анна-Луиза-Венедикта Бурбонъ, принцесса Конде, вышла въ 1692 году за Людовика Бурбона и герцога дю-Менъ. Герцогъ былъ незаконный сынъ короля и Монтеспанъ. Онъ былъ воспитанъ маркизой Ментенонъ, тогда еще вдовою Скарронъ, былъ уменъ, интригантъ и нъсколько вульгаренъ. Но онъ былъ любимцемъ короля, и голова его была полна самыхъ смълыхъ плановъ. Онъ женился на принцессъ королевской крови, былъ самъ сдъланъ

принцемъ крови, и такъ какъ король потерялъ своего сына, внука и правнука, то дю-Менъ разсчитывалъ достигнуть по смерти отца регентства, а, можеть быть, и большаго. Только въ своемъ собственномъ домъ онъ не имълъ никакого значения. Герцогиня находила, что унизила себя своимъ бракомъ и довольно часто вымъщала свое недовольство на своемъ супругъ. Она была властолюбива и умна, желала, чтобы ее считали покровительницей искусствъ, но покровительствовала только тъмъ писателямъ, которые умъли ей льстить. Но и такихъ было немало. Своей эмблемой она выбрала улей, вокругь котораго летаеть рой ичель, а надиисью взяла стихъ Tacco: «Piccolo si, ma fa pur gravi le ferite» (хоть и мала, но наносить тяжелыя раны). Постоянно скучая и постоянно въ погонъ за новыми удовольствіями, она основала ордень пчель, который должны были носить ея гости и который подаваль поводъ къ развлеченіямъ. Герцогъ купилъ въ 1700 году у маркиза Сеннелей, сына министра Кольбера, прекрасный замокъ Со за 900,000 ливровъ и сдълаль его настоящей царской резиденціей. Со отлично подходиль къ намъреніямъ герцогини. Къ югу отъ Парижа и достаточно близко отъ Версаля, чтобы поддерживать оживленныя сношенія съ дворомъ, онъ былъ, всетаки, на столько далеко отъ резиденціи короля, что герцогиня могла жить по своему вкусу. Она давала блестящіе праздники, на которые приглашалось самое избранное общество: членовъ королевскаго дома и самой высшей аристократіи, извъстнъйшихъ поэтовъ и академиковъ. Между ея гостями были писатели Детушъ, Шолье и Фонтенель, которые наперерывъ старались оживить своимъ умомъ кружокъ герцогини. Къ ихъ числу принадлежаль также Ла-Мотть-Гударь, который первый во Франціи подняль бурю противъ классической трагедіи и хотълъ исправить и сдёлать изящнёе Гомера, передёлывая и на половину сокращая его. Желаннымъ гостемъ быль также драматическій писатель Жене. Въ послъдствии къ ея обществу присоединился и Вольтеръ, писавшій трагедіи для театра герцогини и самъ пгравшій въ нихъ.

Но душою общества быль Малезіе, которому было поручено управленіе праздниками. Онъ быль прежде воспитателемь герцога, заслужиль его расположеніе и остался при немь. Неистощимый на выдумки для развлеченія герцогини, онъ иногда самь посмѣивался надь собою и сравниваль себя съ каторжникомь, осужденнымь на галеры. Нечего говорить, что герцогиня была окружена прекрасными знатными дамами. Но замѣчательно то, что важную роль между ними играла служанка, дѣвица Лоне. Сначала ее не замѣчали, но скоро она выказала столько ума и остроумія, что сдѣлалась выдающимся лицомъ въ Со. Впослѣдствіи, уже болѣе 50-ти лѣтъ отъ роду, она вышла замужъ за одного изъ офицеровъ герцога, барона Сталь, но не покинула службы при герцогинѣ. Мемуары, которые

она писала, принадлежать къ лучшимъ произведеніямъ этого рода въ прошломъ стольтіи. Въ кружкъ въ Со скоро пришли къ мысли давать театральныя представленія. Спектакли устраивали на дачъ и для начала дали комедію Мольера «Le médecin malgré lui» (Врачъ по неволъ). Скоро герцогиня пожелала сама выступить на сценъ. Разумъется, она вызвала самыя шумныя одобренія и потому продолжала играть. Наконецъ, апплодисменты ея гостей перестали ее удовлетворять, и она приказала пускать въ театральный залъ и постороннихъ. Игра сдълалась ея страстью. Играли въ Шатене, въ Кланьи, герцогскомъ замкъ близь Со, играли въ самомъ Со и давали не только комедіи, но и трагедіи. Давали классическій репертуаръ и новъйшія пьесы. Герцогиня обладала изумительной разносторонностью: она играла то ловкую субретку, то геропню Расина и разъ даже—Ифигенію въ трагедіи Еврипида. Давались также оперы и балеты, для чего выписывали изъ Парижа пъв-

цовъ, танцовщиковъ и музыкантовъ.

Но особенно замъчательны въ Со были такъ называемыя «les grandes nuits» (большіе ночные праздники). Герцогинъ пришла мысль устраивать каждыя двё недёли оригинальный праздникъ. Выбирался король и королева, которые должны были устраивать эти праздники, и они изощряли всю свою изобрътательность и остроуміе, чтобы придумать что нибудь новое и оригинальное. Спектакли, аллегорическія представленія, фейерверки, лотереи п всевозможныя игры входили въ составъ увеселеній, и можно себъ представить, какія суммы расточались при этомъ. Герцогъ Сен-Симонъ съ горечью отзывается въ своихъ мемуарахъ о жизни въ Со. «Уже давно герцогиня не обращала вниманія ни на короля, ни на герцога Конде (своего отца), которому пришлось бы плохо, если бъ онъ позволилъ себъ какое нибудь замъчание. Даже король чувствоваль свое безсиліе въ этомъ случав, и одобряль поведеніе герцога лю-Менъ. При малъйшемъ замъчании герцогу приходилось выслушивать упреки въ низкомъ происхождении, и дъло часто доходило до того, что ему приходилось опасаться за свою голову. Онъ решился оставить герцогиню жить по ея желанію и позволить ей раззорять себя фейерверками, балами и спектаклями. Герцогиня сама принимала участіе въ спектакляхъ и почти каждый день играла передъ многочисленной публикой въ Кланьи, великолъпномъ замкъ, выстроенномъ для Монтеспанъ и оставленномъ ею герцогу дю-Менъ».

Въ другомъ мъстъ герцогъ Сен-Симонъ рисуетъ герцогскую чету еще болъе сильными красками. «Съ изобрътательностью демона вредилъ герцогъ кому только могъ. Онъ никогда не сдълалъникому никакого добра. Онъ былъ высокомъренъ и фальшивъ, постоянно интриговалъ и хитрилъ. Но если хотълъ, то могъ за-интересовать и очаровать. Онъ былъ трусомъ и именно поэтому

быль опасень. Къ тому же онъ находился подъ вліяніемъ женщины такого же характера. Герцогиня была умна, но вскружила себѣ голову чтеніемъ романовъ. Она такъ отдалась своей страсти, что много лѣтъ публично играла на сценѣ. Она была смѣла, предпріимчива, страстна. Она признавала только ту страсть, которая владѣла ею, и подчиняла ей все. Ее возмущали благоразуміе и осторожность ея супруга и казались ей трусостью. Онъ оставался



Графъ д'Артуа.

покорнымъ и ласковымъ, а она обращалась съ нимъ какъ съ собакой».

Блестяще и роскошно обставленная, театральная жизнь въ Со, однако, сильно напоминала распутную и полную интригъ жизнь настоящихъ актеровъ. Этотъ въчный карнавалъ сразу прекратился, когда скончался Людовикъ XIV. Дю-Менъ попробовалъ играть политическую роль, такъ какъ завъщаніе покойнаго монарха давало ему большую власть. Началась короткая, но сильная борьба между

нимъ и герцогомъ Орлеанскимъ, имевшимъ права на регентство, какъ глава младшей линіп. Парламентъ призналъ завъщаніе Людовика XIV недъйствительнымъ, и герцогъ остался въ тъни. Однако, онъ не хотълъ признать свое дъло потеряннымъ и вступиль въ тайные переговоры съ испанскимъ посланникомъ. Герцогиня была въ заговоръ и отдалась ему со свойственной ей страстью. Наконецъ, регентъ приказалъ ихъ арестовать и заключить герцога въ маленькую крепость Дуленсь въ Пикардін. Герцогиню отвезли въ Дижонъ и тамъ заперли въ замкъ. Только черезъ нъсколько лътъ получили они разръшение вернуться въ Со, и тогда снова началась прежняя жизнь. Разумбется, многіе изъ старыхъ друзей уже умерли, но на ихъ мъсто явились новые, и любительские спектакли давались то въ Со, то въ Анэ, где герцогиня тоже имела замокъ. Къ ея знаменитъйшимъ гостямъ этого времени принадлежалъ Вольтеръ, часто бывавшій невыносимымъ, но всегда умѣвшій очаровать герцогиню своимъ блестящимъ умомъ. Разъ онъ два мъсяца скрывался въ ен замкъ, чтобы своимъ отсутствіемъ заставить забыть свою выходку въ Версалъ. Онъ воспользовался пребываніемъ въ Со, чтобы написать для герцогини нікоторые изъ своихъ остроумныхъ и дерзкихъ романовъ. Когда герцогиня опасно захворала въ 1752 году, Вольтеръ писалъ изъ Берлина герцогу де-Тибувиль: «Склоняюсь къ стопамъ герцогини дю-Менъ. Она будеть любить театръ до своего последняго издыханья. Въ случав опасности я бы совътовалъ вмъсто елеосвященія сыграть ей какую нибудь пьесу. Какъ проживешь, такъ и умрешь». Герцогиня скончалась черезъ мъсяцъ, на 78-мъ году.

Но Вольтеръ не имълъ права смъяться налъ страстью къ театру своей покровительницы, такъ какъ самъ не могъ обойдтись безъ театра и былъ недоволенъ, когда не могъ играть самъ. Когда его «Англійскія письма» были сожжены рукою палача, онъ удалился въ Сирей, замокъ его друга, маркизы де-Шателе. Замокъ этотъ лежаль на лотарингской границь. Маркиза сопровождала его. Первымъ его дёломъ по пріёздё было устроить физическій кабинеть и театръ. Онъ изучалъ Ньютона и писалъ пьесы, занимался философіей и увлекался игрою трагедій и комедій, которыя самъ писалъ. Маркиза тоже принимала участіе въ спектакляхъ, хотя не любила поэзіи и имѣла чисто математическій умъ. Когда впослѣдствій Вольтеръ поселился въ Швейцаріи, первымъ поводомъ къ столкновеніямъ съ педантически строгими властями Женевы и Лозанны послужиль театръ. Вольтеръ началь съ того, что сталъ читать передъ избранной публикой въ «Delices», своей дачв близь Женевы, свои произведенія съ распредёленными ролями. Скоро онъ пошелъ дальше и организовалъ настоящія представленія. Когда давали его «Заиру», изъ Парижа прібхаль изв'єстный актеръ Лекенъ и игралъ султана, а Вольтеръ взялъ роль Лузиньяна, Благочестивая Женева содрогнулась, и консисторія пришла въ волненіе. Незадолго до его пріїзда осудили одного танцмейстера, который разыграль съ любителями трагедію «Смерть Цезаря» и танцоваль, переодітній крестьянкою. Другой разъ нісколько молодыхъ дівущекъ разыграли въ частномъ домі, безъ костюмовь и декорацій, «Поліевкта» Корнеля. Пасторы изъ консисторіи нашли это развлеченіе неприличнымъ. Столкновеніе не замедлило произойдти, и скоро Вольтеръ почувствоваль себя дурно въ землі кальвинистовь, которые считали театральныя представленія гріховными, поэтому онъ удалился изъ городка, но ровно на столько, чтобы не находиться подъ властью женевской консисторіи. Онъ купиль имініе Ферней, лежавшее на французской границі, жиль тамъ какъ пом'єщикъ и злиль своихъ женевскихъ сосідей.

Во французскомъ мъстечкъ Турней, лежавшемъ едва въ получасъ ходьбы отъ Женевы, былъ построенъ театръ и постоянно давались спектакли. Вольтеръ и его племянница г-жа Денизъ принадлежали къ числу артистовъ. Репертуаръ состоялъ изъ произведеній Вольтера. Женевская публика стремилась въ Турней и наполняла небольшой зрительный заль. Это было местью Вольтера. «Кальвинъ никакъ не подозръвалъ, что католики будутъ когда нибудь до слезъ трогать его последователей», --писаль онъ своему другу д'Аржанталю. Иногда на спектакли являлись пробажіе иностранцы, что всегда доставляло большую радость Вольтеру. Приглашеніе къ столу радушнаго хозяина замка въ этихъ случаяхъ цѣнилось еще больше, чёмъ самъ спектакль. Между актерами Вольтера явился въ 1760 году даже герцогъ Вилларсъ, губернаторъ Прованса. Онъ считалъ себя превосходнымъ артистомъ, но игралъ передъ небольшимъ числомъ приглашенныхъ. — «Въ играли, какъ герцогъ и перъ», — сказалъ ему Вольтеръ съ восторгомъ; но въ этомъ комплиментъ скрывалась насмъшка.

Мода на театральныя представленія не ограничилась замками дворянства и дачами богатой буржуазіи, а проникла и ко двору Людовика XV. Съ 1745 года тамъ царила почти оффиціально маркиза Помнадуръ, урожденная Пуассонъ, въ супружествъ д'Этіоль. Она играла роль не только благодаря своей красотъ, но еще болье благодаря своему умънью обращаться съ королемъ, развлекать его, постоянно предлагать ему что нибудь новое. Въ этомъ и заключалась причина продолжительности ен вліянія. Людовикъ XV былъ самый безпечный изъ Бурбоновъ. Минута неудовольствія могла быть опасна для фаворитки, и потому она пользовалась всъми средствами, чтобы занять своего повелителя. Поэтому и любительскіе спектакли были ей какъ нельзя болье кстати. Прежде она съ большимъ успъхомъ играла на сценъ. Теперь она вспомнила свои успъхи, чтобы оживить короля. Въ драматическомъ талантъ, юморъ и граціи у нея не было недостатка, и она могла постоянно являться въ благопріятномъ свътъ

перель королемъ. Едва составивъ этотъ планъ, она принялась приволить его въ исполнение. Въ Версалъ большая лъстница посланниковъ вела въ такъ называемую «малую галлерею», черезъ которую была прямая дорога въ покон короля. Въ этой-то галлереъ была устроена маленькая сцена, и между придворными выбраны самые талантливые въ составъ труппы. Приглашены были герцогъ де-Шартръ, сынъ герцога Орлеанскаго, герцоги Нивернуа, Пюра и пр. Точно также выбраны были многія знатныя дамы, но такъ, чтобы онъ не могли затмить Помпадуръ. Герцогъ Ла-Вальеръ быль директоромь труппы, имфвшей свой уставь, какъ и всякая другая. Король охотно даль свое согласіе на эти представленія и только оставиль за собою право выбирать приглашенныхъ. Вначаль онь быль очень осторожень на разрышенія присутствовать на спектакляхъ, но впослъдствіи сталь снисходительнье, и доступь на нихъ сдълался гораздо легче. Должно быть, маркиза желала заслужить восторгь болбе многочисленной публики. Но, всетаки, быть приглашеннымъ на спектакли въ «Petits Cabinets», а тѣмъ болѣе участвовать въ нихъ хотя бы въ самой незначительной роли, считалось знакомъ чрезвычайной милости. Вёдь этимъ приближались къ маркизъ, источнику всякихъ милостей. Точно также композиторы и поэты добивались, чтобы ихъ произведенія играли передъ королемъ, и старались заслужить его одобрение. Въ доброе старое время не надо было держать экзаменовъ, чтобы получить государственное мъсто. Ложонъ, авторъ одного либретто, давшаго маркизъ возможность вызвать всеобщій восторгь, получиль въ награду важное мъсто въ Шампани.

Представленія при дворѣ начались въ 1747 году, и какъ прежде герцогиня дю-Менъ, такъ теперь маркиза Помпадуръ блистала въ трагедіи, комедіи и оперѣ. Разумѣется, она бралась только за благодарныя роли, но и талантъ у нея былъ великъ. Она любила умственный трудъ, и потому ее восхваляли всѣ первоклассные писатели прошлаго вѣка, съ Вольтеромъ во главѣ. Вольтера не любили ни король, ни королевское семейство; но онъ съумѣлъ пріобрѣсти благосклонность маркизы. Чтобы обратить на него благосклонное вниманіе короля, она дала его комедію «L'enfant prodigue», за что Вольтеръ прислаль ей льстивое и вмѣстѣ дерзкое стихотвореніе, въ которомъ говорилъ:

«И такъ вы соединяете въ себъ всъ искусства, всъ таланты, чтобы нравиться; Помпадуръ! вы украшеніе двора, Парнаса и Цитеры. Очарованіе всъхъ глазъ, сокровище одного лишь смертнаго! Да будетъ ваша любовь въчна и да будетъ ваша жизнь рядомъ торжествъ, а жизнь Людовика — рядомъ удачъ. Живите оба безъ враговъ и сохраните оба ваши побъды».

Объ этомъ стихотвореніи узнали при дворѣ, и оно вызвало неудовольствіе королевы и ея партіи. И король былъ недоволенъ, но не темъ, что Вольтеръ оскорбилъ королеву, а темъ, что его поставили на одну доску съ маркизой, Вольтеръ полженъ былъ знать. что написать это стихотвореніе было опасно, но если явло шло о какой нибудь остроть, то онь не останавливался ни перель чёмъ. Съ Помпадуръ онъ, всетаки, остался въ дружескихъ отношеніяхъ. Театральныя представленія въ Версалъ шли между тъмъ своимъ чередомъ. Весною они обыкновенно прекращались, а осенью возобновлялись. Уже въ 1748 году пришлось расширить театръ, потому что публика сдълалась многочисленнъе. Сцена была устроена на площадкъ парадной лъстницы и захватывала часть самой лъсницы. Вслъдствіе этого пришлось устроить сцену такъ, чтобъ ее можно было снять въ несколько часовъ. На большой сценъ было и больше роскоши. Помнадуръ танцовала съ герцогами и герцогинями въ балетахъ, имъвшихъ тогна другой характеръ, чёмъ теперь. Король, дофинъ съ супругою. дочь короля, присутствовали на этихъ представленіяхъ, и даже королева принуждена была видъть иногда тріумфы маркизы. Въ одинъ годъ это частное удовольствіе короля стоило около полумилліона.

Когда же объ этомъ въ Парижъ заговорили слишкомъ громко, маркиза построила третій театръ въ Бельвю, въ болье уелиненной мъстности. Это было время, когда казна была такъ пуста, что придворные чины не получали жалованья. Помпадуръ, разумъется, должна была продолжать, какъ начала, чтобы удержаться на своемъ мъстъ. Но часто ей самой становилась противна эта пустая жизнь, это постоянное круженье. Нъсколько лъть тому назадъ были изданы 90 писемъ Помнадуръ къ разнымъ лицамъ. Въ письмъ къ графинъ Лютцельбургъ (1749 г.) маркиза говорить: «Жизнь, которую я веду, поистинь ужасна. Я едва могу урвать свободную минуту: репетиціи и спектакли, 2 раза въ неділю поъздки то въ «Petit Château», то въ «La Muette». Тяжелыя обязанности, королева, дофинъ, дофина... судите сами, могу ли я вздохнуть свободно. Жалъйте меня, а не жалуйтесь на меня». Въ ея рукахъ были соединены всъ нити управленія. «Я утомлена посъщеніями и, всетаки, должна написать писемъ съ шестьдесять». Чтобы отдохнуть, она устраивала себъ маленькіе эрмитажи, куда увзжала, разумвется, не совсемь одна. О такомъ эрмитаже около Версаля, писала маркиза графинѣ Лютцельбургъ (въ 1749 г.): «Въ немъ 8 саженъ длины и 5 ширины. Представьте себъ, какъ это хорошо! Но я здёсь одна, или съ королемъ и въ совсёмъ маленькомъ обществъ, и я счастинва». И, всетаки, этотъ маленькій шале стоиль почти триста тысячь. «Чёмь старше я становлюсь,—пишеть она своему брату, - тъмъ больше становлюсь философомъ. Не смотря на счастье жить съ королемъ, — что меня во всемъ уттиваеть, — я нахожу вездъ столько низости, глупости и всего дурнаго, чему

подвержено бъдное человъчество». Рядомъ съ этими мизантропическими замъчаніями постоянно встръчаются восторженныя похвалы королю, какъ лучшему изъ монарховъ. Маркиза, разумъется, знала, что почтовое управленіе, для развлеченія ея царственнаго любовника, доставляеть ему выписки изъ интересной почему либо корреспонденціи его подданныхъ. Театральныя представленія труппы Помпадуръ окончились весною 1753 г. Сама маркиза пользовалась вліяніемъ при дворъ до своей смерти въ 1764 году.

#### II.

Страсть къ театру, мимоманія, какъ ее называли, господствовала во Франціи все XVIII-е стольтіе съ почти непонятною для насъ силою. Какъ играли въ Со у герцогини дю-Менъ и въ Версалъ подъ управленіемъ маркизы Помпадуръ, такъ по всей Францій составлялись любительскія труппы, которыя саблали театральныя представленія почти своею спеціальностью. Главное различіе отъ актеровъ по ремеслу состояло въ томъ, что любители не стремились къ достиженію матеріальных выгодъ. Скоро сталь немыслимъ хоть немного значительный праздникъ безъ театральныхъ представленій. Въ каждомъ замкъ, въ каждой знатной семьъ, непременно быль устроень домашній театрь, и все, желающіе жить на широкую ногу, спъшили устроить любительскій театръ. Эта мода все болье распространялась. «Это просто невъроятная манія, - говорить Башомонь въ своихъ мемуарахъ (1770 г.), даже каждый мелкій владілець хочеть устроить на своей маленькой дачіз сцену и имъть труппу». Не довольствовались отдъльными представленіями, а старались организовать постоянныя общества. Веселая жизнь высшаго общества во Франціи должна была еще болье оживиться, когда прівхала изъ Австріи веселая и любящая удовольствія дофина. Пятнадцатильтняя дочь Маріи-Терезіи сочеталась бракомъ съ дофиномъ, внукомъ Людовика XV, въ 1770 году. Какъ австрійку, ее сначала встрътили недружелюбно, и даже самъ дофинъ долгое время быль съ нею болье чемъ холоденъ и сдержанъ. Ея мать съ большимъ безпокойствомъ отпускала ее на чужбину. Она знала характеръ своей дочери, благородный, но легкомысленный.

Положеніе дофины стало еще хуже, когда братья короля, графы Провансь и Артуа, женились на сардинскихъ принцессахъ. Скоро графиня Артуа сдѣлалась матерыю, а Марія-Антуанетта оставалась бездѣтною. Доходило до столкновеній, и велика была любовь къ театру, если она могла соединить трехъ принцессъ, не расположенныхъ другъ къ другу. Разумѣется, представленія должны были оставаться въ глубокой тайнѣ, потому что иначе

были бы строго осуждены. Объ этомъ говорить г-жа Кампанъ въ своихъ мемуарахъ. «Единственнымъ зрителемъ былъ дофинъ; три принцессы, два брата дофина и отецъ и сынъ Кампанъ составляли труппу. Это развлечение держалось въ такой тайнъ, какъ булто было дёломъ государственной важности: опасались осужденія старшихъ принцессъ и не сомнъвались, что король запретить это удовольствіе. Выбрали комнату на антресоляхь, куда не заходила прислуга; что-то въ вродъ сцены устроено было такъ, что всегла можно было и снять, и спрятать въ шканъ. Графъ Прованскій зналъ всегда хорошо свою роль; графъ д'Артуа зналь хуже, но игралъ хорошо. Принцессы играли дурно, кром' дофины, которая передавала нъкоторыя роли изящно и съ чувствомъ. Дофинъ относился съ большимъ сочувствіемъ къ этимъ представленіямъ, хохоталь надъ исполненіемъ ролей и со времени этихъ спектаклей зам'єтили. что онъ сталъ менте застънчивъ и сталъ находить удовольствие въ обществъ своей супруги».

Г-жа Кампанъ, бывшая до своего поступленія къ Маріи-Антуанетть лектрисою дочерей Людовика XV, говорить, что узнала эти подробности гораздо позже. Если только не предположить ошибки въ ен разсказахъ, то эти маленькія представленія могли даваться только отъ января до мая 1774 года: графъ д'Артуа женился въ декабръ 1773 года, а 10-го мая слъдующаго года скончался

Людовикъ XV.

Марія-Антуанетта вступила на престолъ, но король былъ попрежнему холоденъ и держался далеко отъ нея. Говорили о близкомъ разводъ. Вдругъ ихъ отношенія измънились, и Марія-Антуанетта сдълалась царицею двора, модъ и удовольствій. На сколько она следовала своимъ капризамъ, видно, между прочимъ, изъ высокихъ, какъ башни, причесокъ, мъщавшихъ дамамъ състь въ карету. Напрасно Марія-Терезія выражала свое неудовольствіе: «Вы знаете, я всегда была того мненія, что следовать моде надо очень осторожно, но никогда не утрировать ее. Молоденькая, хорошенькая королева не нуждается въ такомъ глупомъ украшеніи» (письмо 1775 г.). Въ другомъ письмъ она предостерегаетъ королеву отъ азартной игры, которую вели уже давно въ Версалъ, и отъ расточительности, въ особенности, когда казна пуста. Для своихъ частныхъ расходовъ Марія-Антуанетта имѣла 300,000 ливровъ въ годъ; но и этой суммы ей было мало. Въ 1785 году, счеты за одинъ ея туалеть доходили до 258,000 ливровь; при этомъ не надо забывать, что въ концѣ прошлаго столѣтія деньги были втрое дороже, чёмъ теперь. Королева освободилась также отъ тяжелаго этикета, который стъснялъ всякое веселье, не смотря на то, что подавала такимъ образомъ поводъ къ сплетнямъ. Любовь ея къ театру тоже оживилась, такъ какъ теперь ей нечего было бояться серьёзнаго

сопротивленія. Всъ стремленія тогдашняго общества были направлены къ театру: маскарады сдёлались явленіемъ обыденнымъ. Когда великій князъ Павелъ Петровичъ прібхаль со своею супругою въ 1782 году во Францію, герцогиня Бурбонская дала ему великолъпный праздникъ въ Шантильи и приняла его во главъ общества въ аллегорическихъ костюмахъ. Одътая наядой, она проводила великаго князя на вызолоченной гондоль по большому каналу Шантильи на островъ любви. Интимные костюмированные вечера королевы бывали обыкновенно въ Маломъ Тріанонъ. Между прочимъ, она разъ устроила ярмарку, на которой сама продавала въ лавкъ кофе и лимонадъ. Вообще она очень любила Тріанонъ; получивъ этотъ замокъ, гдъ прежде жила Дюбарри, въ подарокъ оть своего супруга при восшествіи на престоль, она жила въ немъ отъ времени до времени, какъ простая владътельница замка. Когда она являлась въ залу, дамы не должны были вставать, а мужчины должны были продолжать свои партіи на билліардъ или въ триктракъ. Согласно съ этимъ и костюмы были просты. «Костюмъ принцессъ состояль изъ бълаго платья, тюлевой косынки и соломенной шляпки, говорить г-жа Кампань. Лучшимь удовольствіемь королевы было посъщать мастерскія, удить рыбу, смотръть, какъ доять коровь и съ каждымъ годомъ она выказывала все большее отвращеніе къ пышнымъ поъздкамъ въ Марли. За идеей жить въ Тріанонъ безъ этикета слъдовала фантазія играть на театръ, что въ то время дълали во всъхъ замкахъ страны». / Г-жа Кампанъ могла бы сказать и больше. Братъ короля имелъ свой театръ; играли въ Тамплъ у принца Конти, у герцогини Бурбонской въ Шантильи. Герцогь Орлеанскій имёль театръ въ замкъ Баньоле, и былъ неподражаемъ въ роляхъ крестьянъ. Можно сосоставить громадный списокъ домашнихъ театровъ, устроенныхъ въ аристократическихъ домахъ въ Парижскомъ округъ. Въ 1782 году, раззорился принцъ Гемене, что вызвало много толковъ и имъло последствіемъ его удаленіе отъ двора. Первымъ деломъ принцессы по прівздв въ свое имъніе было составить театральную труппу. Часто случалось, что аристократическій кружокъ нанималь общественное зданіе и даваль тамъ спектакли. Даже самыя важныя судебныя лица принимали дъятельное участие въ этомъ увеселеніп. Президенть парижскаго парламента, Ламуаньонъ, давалъ спектакли въ своей виллъ, въ Бавилье, и самъ принималъ въ нихъ участіе. Великій хранитель печати (министръ юстиціи) Миромениль съ особеннымъ юморомъ передавалъ комическія роли.

Игра на театръ совершенно серьезно вошла въ составъ курса образованія. Кармонтель писалъ пьесы для домашнихъ спектаклей для взрослыхъ, а г-жа Жанлисъ писала дътскія пьесы. Даже въ духовенство проникла эта страсть. Одинъ бернардинскій монахъ въ Брессе писалъ поэту Колле, автору комедіи «Охота Ген-

риха IV», что онъ и его товарищи готовятся играть его произведеніе, конечно, «въ тайнъ отъ фанатиковъ».

Удивительно ли послѣ этого, что и королевѣ пришла охота доказать свой драматическій таланть. Людовикь XVI быль любителемъ шутокъ и пародій. Въ Шуази, куда часто перевзжаль дворъ, бывало иногда по два спектакля въ день: большая опера, францувская или итальянская комедія шла въ обыкновенные часы, а въ 11 часовъ возвращались въ театральный залъ смотреть пародін. Въ маломъ Тріанонъ тоже быль построенъ въ 1779 году театръ, въ которомъ играли иногда артисты «Comédie française». На этой же сценъ выступила въ первый разъ въ 1780 году и Марія-Антуанетта въ комедіи Седена «La gageure imprévue» и въ комической оперъ «Le roi et le fermier», текстъ которой принадлежалъ тоже Седену, а музыка была написана Монсиньи. Кромъ королевы, играла также принцесса Елисавета и графъ д'Артуа, графиня Полиньякъ, герцогиня де-Гише, графы Адемаръ и Водрель. Зрителями были король, графъ и графиня Прованскіе и графиня д'Артуа. Но, чтобы не подавить увлеченія играющихъ видомъ пустой залы, были допущены лектрисы, камерфрау и ихъ дочери и сестры. При исполнении опереты много было смъха надъ пъніемъ графа Адемара, у котораго когда-то быль хорошій голосъ, но тогда уже пропаль. Королева увъряла, шутя, что никакая злость не нашла бы, что критиковать въ выборт такого любовника. Людовикъ XVI отъ души смъялся на представленіи, интересовался всъмъ, ходилъ въ антракты на сцену и присутствовалъ на репетиціяхъ. Но посланникъ Марін-Терезін былъ недоволенъ тѣмъ что королева играла на сценъ, это ясно видно изъ его писемъ къ императрицъ. Онъ боялся непріятныхъ послъдствій, недоразумъній поскорбленій. Его только утёшала мысль, что этотъ новый капризъ не будетъ продолжителенъ и во всякомъ случав прекратитъ азартную игру при дворъ. Какъ онъ предвидълъ, въ непріятностяхъ не было недостатка. Преувеличенныя похвалы, которыми осыпали царственныхъ актеровъ, вскружили имъ голову. Они вообразили, что играютъ дъйствительно замъчательно, и были недовольны тёмъ, что ими не могла восхищаться болъе многочисленная публика. Поэтому число приглашенныхъ стало постепенно увеличиваться. Офицеры лейбъ-гвардін, шталмейстеры короля и его братьевъ тоже были допущены на представленія. Придворнымъ стали давать закрытыя ложи, и некоторыя дамы получили приглашеніе. Посланникъ, бывшій въ числъ приглашенныхъ, говоритъ черезъ нъсколько времени послъ постановки оперы Руссо «Le devin du village», что у королевы хорошо обработанный голосъ. Вскоръ скончалась Марія-Терезія, и трауръ принудилъ прекратить эти представленія, а затімь рожденіе дофина помітало возобновить спектакли, такъ полюбившіеся королевъ. Только въ

1780 году могла она снова открыть представленія. На этоть разъ приглашенная публика была очень многочисленна и осыпала высокихь артистовъ шумными одобреніями, а втихомолку зло критиковала ихъ. «La reine a roylement mal joué» (королева королевски дурно шграла),—говорили про Марію-Антуанетту, и появилось множество анекдотовъ, одинъ злѣе другаго. Такъ говорили, что послѣ конца одного спектакля королева подошла къ рампѣ и просила гвардейскихъ офицеровъ о списхожденіи къ ея искусству. Затѣмъ разсказывали, что въ одинъ вечеръ раздался рѣзкій свистъ изъ одной ложи. Полицейскій бросился въ эту ложу, чтобы задержать дерзкаго, но испуганно отступиль: тамъ оказался король, захотѣ-

вшій подразнить королеву.

Между тъмъ Марія-Антуанетта усердно отдалась театральному дълу. Она была и директоромъ, и режиссеромъ своей труппы и обращала внимание даже на самыя мелкія детали. Театральныя представленія продолжались до 1785 года, когда онъ закончились «Севильскимъ цирульникомъ» Бомарше. Этотъ писатель, самъ того не подозръвая, сдълался однимъ изъ подготовителей революціи. Онъ со свойственнымъ ему остроуміемъ задъваль въ своихъ комедіяхъ правительство и насм'єхался надъ аристократіей. Хотя онъ самъ пріобрёль дворянство, но, всетаки, подвинуль буржуазію на решительную борьбу съ аристократіей. «Севильскій цирульникъ» появился въ 1775 году, за 9 лътъ до «Свадьбы Фигаро». Первое представленіе было неудачно. Но неудача всегда возбуждала Бомарше. Онъ втайнъ въ однъ сутки передълалъ свое произведение, сократиль его, сдълаль изъ 5 растянутыхъ актовъ 4 съ быстро развивающимся дъйствіемъ и обратилъ свое пораженіе въ побъду. На первое представление публика пришла съ большими ожиданиями и удалилась разочарованной. Въ следующій вечеръ толпа пришла, надъясь на скандалъ, и увидъла веселую и забавную комедію. Уже въ «Севильскомъ цирульникъ» были выходки противъ арпстократін. Въ самомъ началѣ Фигаро спрашиваетъ графа Альмавиву, много ли господъ онъ знаеть, которые годились бы въ лакеи? Онъ нападаетъ на министровъ, которые лишили его должности за то, что онъ быль одного мивнія съ прессою; бранить критиковъ, потому что они раскритиковали его драматическое произведение. Но, дъйствительно, революціонерною пьесою была «Свадьба Фигаро». Она была окончена въ 1781 году и принята «Comédie française». Слава объ ней распространилась до ея появленія на сценъ. Говорили, что въ ней никто не пощаженъ. Король сталъ безпоконться, онъ потребовалъ рукопись пьесы, и г-жа Кампанъ читала ее въ присутствіи короля и королевы. «Я начала читать, -- разсказываеть она. Король часто прерываль меня критическими замъчаніями. При чтеніи монолога Фигаро, въ которомъ онъ зад'єваетъ различныя части государственнаго управленія, и именно въ томъ мъстъ, гдъ говорится о государственныхъ тюрьмахъ, король живо всталь и сказаль: «Это отвратительно и не должно быть играно. Нужно было бы разрушить Бастилію, чтобы эта пьеса не была опасна» — «Значить, эту пьесу не будуть давать?» — спросила королева. — «Разумфется, нъть, — отвътиль король — можете быть въ этомъ увърены». Хотя Людовикъ XVI наложилъ свое veto на пьесу, но вст надъялись современемъ получить позволение поставить ее, что дъйствительно и случилось. Бомарше употребиль все свое липломатическое искусство, чтобы получить разръшение. Онъ пріобрѣлъ покровительство королевы и графа п'Артуа. Везлъ только и говорили, что о запрещенной пьесъ, и всъ хотъли ее знать. Какъ прежде Мольеръ читалъ въ высшемъ обществъ своего «Тартюфа», когда онъ не былъ допущенъ на сцену, такъ теперь приглашали Бомарше читать его комедію. Онъ читаль ее у принцессы Ламбаль, передъ Павломъ Петровичемъ и, наконецъ, графъ Водрель выхлопоталь разръшение сънграть эту пьесу на своей виллъ Женневилье. Но ему большаго труда стоило получить согласіе не только короля, но и самого автора. Бомарше заставляль себя долго упрашивать, чтобы своимъ сопротивленіемъ еще усилить усердіе друзей Фигаро. Онъ устроилъ такъ, что пьеса, направленная противъ знатныхъ кружковъ и двора, въ нихъ-то и нашла самыхъ ревностныхъ защитниковъ.

Лътомъ 1785 года, вся Франція была возбуждена извъстною исторіей съ ожерельемъ. Злоупотребили именемъ королевы, чтобы украсть у одного ювелира брилліантовое колье почти въ два милліона ціною. Діто вышло на свіжую воду, и кардиналь Рогань, замъщанный въ этомъ темномъ дълъ, быль заключенъ въ тюрьму. Клеветъ была открыта широкая дорога, и королева особенно низко упала въ общественномъ мненіи. Она была невинна, но о ней думали все самое худшее. Хотъла ли она показать чистоту своей совъсти тъмъ, что не перемънила своего прежняго образа жизни? Хотъла ли она пренебречь общественнымъ мнъніемъ? Черезъ четыре дня послъ заключенія кардинала, въ Тріанонъ давали «Севильскаго цирульника». Королева играла Розину, графъ д'Артуа-Фигаро, графъ Водрель-Альмавиву. Это было то же, что играть съ огнемъ. Развъ это не было насмъшкой надъ своимъ собственнымъ положеніемъ, когда принцъ крови въ костюмъ Фигаро объявляль, что считаеть себя счастливымь, если его забудеть знатный господинъ? «Онъ уже дълаетъ намъ благодъяніе, если не причиняеть зла». Тоть, кто говориль эти слова и весело повторяль злыя выходки Фигаро, быль принць, 40 лёть спустя вступившій на французскій престоль подъ именемъ Карла. Онъ подаль поводь къ іюльской революціи своимъ легкомысленнымъ отношеніемъ къ правамъ народа и былъ причиною паденія Бурбоновъ.

Представленіемъ «Севильскаго цирульника» заключилась театральная дёятельность королевы. Она переёхала вскорё въ Сен-Клу, и постоянная забота о состояніи государства омрачила веселый, легкомысленный характеръ королевы. Революція разгорёлась. Марія-Антуанетта пала одною ивъ ея благороднёйшихъ жертвъ и своимъ поведеніемъ въ послёднее время искупила всё ошибки своихъ счастливыхъ годовъ.

Мода на театръ достигла своего апогея. Если представить себъ, до какой степени распространилась эта манія, то лучше понимаешь, отчего Ж. Ж. Руссо такъ ръшительно возстаетъ противъ театра. Срасть къ театру была главнымъ симитомомъ болъзни, охватившей тогдашнее общество и состоявшей въ отвращеніи къ семейной жизни. Въ сущности всъ постоянно играли роль, и самъ Руссо всю свою жизнь дълалъ то же самое. Онъ возсталъ противъ новъйшей цивилизаціи и противъ всъхъ искусствъ. Спеціально противъ театра онъ выражается въ «Lettre sur les spectacles», въ которомъ одинаково осуждаетъ театръ, драматическую поэзію и искусство. Мы не будемъ приводить діатрибъ Руссо. Скажемъ только, что онъ обвиняетъ театръ въ томъ, что онъ изнъживаетъ характеръ, слишкомъ растрогиваетъ зрителей и помогаетъ утвердиться господству женщинъ, въ чемъ Руссо видитъ большое несчастье.

На этотъ разъ нападеніе было неудачно. Хотя Руссо быль въ своихъ политическихъ сочиненіяхъ учителемъ, пророкомъ революціи, хотя онъ потрясъ всв основы стараго общества, но не могъ побъдить страсти къ театру. Когда король погибъ и многія аристократическія фамиліп эмигрировали, а другія погибли на эшафотъ, любительскіе спектакли прекратились. Но народная любовь къ театру не остыла даже въ самое тяжелое время террора. Въ страшные сентябрскіе дни 1792 году, когда кровь лилась ръкою и дикія толпы убійць разрушали тюрьмы, чтобы губить аристократовъ, въ Фейде-театръ (прежняя комическая опера) давали идиллическую оперу «Дътская любовь» Димонтье, и театръ былъ постоянно полонъ. Многіе, днемъ равнодушно смотръвшіе, какъ погибали тъ, кого они называли врагами отечества, проливали слезы вечеромъ въ театръ. Рядомъ съ идилліями давали пьесы самыя вульгарныя и слабыя, какъ «Послъдній изъ королей» Сильвена Марешаль, которую давали черезъ 3 дня послъ казни королевы на театръ республики. Въ этой пьесъ были выведены всъ европейские государи вивств съ папою на пустынномъ островъ. Они дерутся, ссорятся изъ-за куска хлъба, и, наконецъ, земля поглощаетъ ихъ.





# ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ 1839—1841 ГОДАХЪ.

АРЛЪ Гревилль быль одинь изъ тёхъ рёдкихъ и дорогихъ для исторіи людей, которые великодушно заботятся о потомстві, безкорыстно внося въ свой дневникъ всі событія дня. Втеченіе сорока двухъ літь, почти безъ перерыва хотя бы на одну неділю, покойный Гревилль вель свои мемуары, не заботясь о другомъ порядкі повіствованія, кромі

хронологическаго. Составилось такимъ образомъ матеріала для семи почтенныхъ томовъ. Прощаясь съ этимъ міромъ, авторъ мемуаровъ передалъ ихъ своему другу и современнику г. Риву, также близко знакомому политическихъ и международныхъ сферъ. Последній исполниль завещаніе покойнаго. Первая часть мемуаровъ Гревилля въ трехъ томахъ, дневникъ за время отъ 1818 по 1837 годъ, вышла въ свъть еще въ 1874 году. Въ октябръ 1885 года появилось еще три тома — журналъ Гревилля за время отъ 1837 по 1852 годъ 1). Печатаніе ихъ было подвергнуто сильному сомнънію, ибо мемуары уже разсказывають о дъяніяхъ и словахъ нынъ царствующей королевы Викторіи. Но г. Ривъ, выпустивъ въ свътъ три тома, оправдывалъ свой поступокъ нъсколькими прецедентами: онъ указалъ, что сама королева отдала всв письма покойнаго супруга для опубликованія, что мемуары Пальмерстона и недавно вышедшія книги «Journal of Lord Ellenborough» и автобіографія Мельмсбюри говорять также о политикъ и людяхъ современныхъ королевъ. Наконецъ, въ настоящемъ году, по желанію королевы

<sup>1)</sup> The Greville Memoirs. Second part, in tree volumes. A journal of the reign of Queen Victoria, from 1837—1852. London. 1885.

Викторіи, вст письма самыя домашнія и интимныя ея покойной

дочери Алисы также сдёлались достояніемъ публики.

Англійская пресса встрѣтила появленіе мемуаровъ Гревилля, какъ въ 1874 году, такъ и нынѣ, съ единогласнымъ признаніемъ ихъ дорогимъ вкладомъ въ исторію. Авторъ этого дневника былъ замѣчательный человѣкъ по общительности и умѣнью дружить: двери всего фешенебельнаго и политическаго Лондона были отворены для него, вездѣ и для всѣхъ онъ былъ пріятель и полезный гость. Такимъ образомъ, Гревилль былъ словно фокусъ, въ которомъ сливались всѣ свѣдѣнія и вопросы дня. Ихъ-то акуратно и притомъ въ высшей степени объективно покойный авторъ заносиль въ свой дневникъ.

Для англичанъ мемуары Гревилля драгоцівнны по массів подробностей о закулисной сторонів борьбы партій и внутри ихъ, т. е. о той жизни, которая даетъ странів и законодательство, и войны, и миръ. Я же, въ качестві русскаго человівка, конечно, не могъ прельститься этой стороной дневника и выбралъ изъ него нівкоторыя подробности о восточномъ вопросів въ 1840 году, потому что восточный вопросъ попреимуществу нашъ вопросъ и потому еще, что тамъ участвовала Россія, а главнаго дінтеля этого года, лорда Пальмерстона, не игнорируетъ и русская исторія.

Разсказывая факты согласно свёдёніямъ, заключающимся въ мемуарахъ, позволяю себё напомнить читателю общую схему со-

бытій 1839—1841 года по восточному вопросу.

Мехмедъ-Али велъ инсуррекціонную войну съ султаномъ еще съ 1831 года. Его войска были уже однажды за шесть переходовъ оть Царьграда, обезсиленнаго дурной администраціей и возстаніемъ грековъ. Султанъ Махмудъ обратился тогда за помощью къ Россіи, которая и прислала для спасенія Турціи свои войска и свой флотъ. Дёло окончилось договоромъ между Портой и Мехмедъ-Али, получившимъ въ придачу къ Египту всю Сирію, а Турція, лишенная этой богатой провинціи, теряла цёлую треть своего могущества. Султанъ Махмудъ, однако, не помирился съ этимъ положениемъ и объявилъ новый походъ противъ Мехмедъ-Али. Россія захотёла на этоть разъ идти рука объ руку съ Европой; по мысли Пальмерстона, Англія, Пруссія, Австрія и Россія вошли въ соглашение, обезпечивающее неприкосновенность территоріи султана; Франція же взяла сторону Мехмедъ-Али. Союзный флотъ и дипломатія четырехъ договорившихся державъ возвратили Сирію султану, возстановивъ прежнюю силу Турціи, а Египту дали династію вице-королей. Нынтыній хедивъ Тевфикъ-паша приходится правнукомъ Мехмедъ-Али.

I.

Съ русской стороны — баронъ Бруновъ, съ австрійской — Меттернихъ, съ англійской — Пальмерстонъ и съ французской — Гизо и Тьеръ — вотъ сколько историческихъ именъ принимали въ эти годы дъятельное участіе въ разрѣшеніи нѣкоторыхъ деталей восточнаго вопроса.

Баронъ Бруновъ былъ присланъ въ Лондонъ Николаемъ I еще въ 1839 году; тогда же на вечеръ у члена британскаго кабинета лорда Голланда авторъ мемуаровъ увидълъ впервые барона Брунова, познакомился съ нимъ и пришелъ къ убъжденію, что это «very able man», т. е. очень способный человъкъ. Баронъ сказалъ Гревиллю: «По желенію императора я прівхаль узнать, что можно устроить по части восточнаго вопроса, и убъждаюсь, что это очень тяжелая миссія!» — Баронъ Бруновъ быль въ гостяхъ у Голланда вмъстъ съ сыномъ графа Нессельроде, министра иностранныхъ дълъ въ Россіи. Потадка русскаго представителя въ 1839 году въ Лондонъ окончилась полной неудачей: британскій кабинеть категорически отказался отъ вмъшательства въ распрю Мехмедъ-Али съ султаномъ. Но въ следующемъ году Бруновъ снова пріехалъ и вошель въ соглашение съ Англией, извъстное подъ названиемъ трактата 15 іюля 1840 года. Идею этого трактата Гревилль приписываеть желанію императора Николая поссорить западныя государства, ибо Франція была исключена изъ числа договорившихся четырехъ державъ-Россіи, Англіи, Пруссіи и Австріи. Двъ послъднія играли второстепенную роль, Пальмерстонъ же, руководившій тогда политикой Великобританіи, пошель на обидную для Франціп сдёлку, желая отомстить последней за недавнія свои неудачи въ вопросе объ испанскихъ дёлахъ. Баронъ Бруновъ служилъ послё этого русскимъ представителемъ въ Лондонъ около 35 лъть сряду, выйдя же въ отставку, получилъ право остаться въ Англіи навсегда. Неудивительно поэтому, что о русскомъ дипломатъ вспоминаютъ очень рёдко, хотя о Россіи въ цитируемой части ихъ говорится чуть не на каждой страницъ.

За то есть много матеріала въ дневникъ о Гизо. Слъдуя старому англійскому обычаю приступать къ политикъ съ полнымъ зарядомъ въ желудкъ ростбифа и шампанскаго, авторъ мемуаровъ познакомился и съ Гизо послъ сытаго королевскаго объда, весной 1840 года, когда Тьеръ вступилъ въ роль парижскаго премьера при Луи-Филиппъ, а Гизо явился въ Лондонъ представителемъ Франціи. «Онъ былъ въ восторгъ и упоеніи отъ своего положенія,—смъется авторъ надъ знаменитымъ французскимъ писателемъ и государственнымъ дъятелемъ:—было весьма занимательно наблюдать, съ какимъ онъ страхомъ слъдилъ, чтобъ кто нибудь по ошибкъ

или преднамъренно не укралъ у него первенства и на его радость, съ какой онъ взяль подъ руку хозяйку дома (королеву), -- радость, которая такъ живо рисовала и его неловкость, и непривычку къ своему высокому положенію». Въ Англіп посланники, какъ представители иностранныхъ высочайшихъ особъ, следуютъ на придворныхъ церемоніяхъ впереди всёхъ англичанъ и только министры-резиденты, въ качествъ простыхъ дипломатическихъ агентовъ, идутъ позади британскихъ герцоговъ. Англія вообще страна мельчайшихъ и строжайшихъ этикетовъ; въ ней и до сей поры образование человъка измъряется умъньемъ всть рыбу вилкой, при дворъ же перемоніи стоять почти наравнъ съ религіознымъ культомъ. И потому понятно, съ какимъ ужасомъ говорить авторъ мемуаровъ о следующемъ «gaucherie» Гизо. Однажды королева Викторія пригласила его състь за объдомъ рядомъ съ ней; на другой разъ церемоніймейстеръ двора предлагаеть Гизо взять подъ руку бельгійскую королеву и потомъ занять мъсто гдъ заблагоразсудится; Гизо вспыхнуль и гнъвно отвътиль:--«Мое мъсто возлъ великобританской королевы»! Церемоніймейстеръ перепугался и пошель съ докладомъ къ Викторіи, которая, для устраненія поводовь къ неудовольствію, исполнила и на этотъ разъ желаніе Гизо.

Совстви не такой храбростью, однако, отличался этотъ знаменитый мужъ въ политикъ. Франція, изолированная на Востокъ трактатомъ 15 іюля и подстрекаемая анти-монархической оппозиціей, была крайне раздражена. Б'ёдный король, чувствуя непрочность своего престола, не смълъ рисковать еще и во внъшнихъ вопросахъ. Надо было успокоить обиженную самолюбивую націю почетомъ извив и заставить великія державы, оскорбившія Францію остракизмомъ, вновь принять ее въ сонмъ друзей и союзниковъ. Главиће и трудиће всего было достичь этого въ Лондонћ, ибо Россія далека, Пруссія и Австрія несамостоятельны, а всякая обида изъ-за Ламанша по сосъдству имъла всегда спеціальное свойство особенно сердить и оскорблять француза. Вотъ эта-то трудная роль и досталась на долю Гизо. Представителю Франціи нечты было ни похвастаться, ни пригрозить; въ отечествъ порядокъ и тронъ висъли на тонкой ниточкъ, а между тъмъ политикой Англіп завъдываль таланть и кремень въ образъ столь знаменитаго даже въ русскихъ пъсняхъ Пальмерстона. О такой камень разбилась бы и болъе кръпкая коса.

Въ дневникъ Гревилля разсыпана масса мелочей, служащихъ интересной характеристикой этого дипломата. Будучи страстнымъ и красноръчивымъ публицистомъ, Пальмерстонъ оставался постояннымъ сотрудникомъ двухъ газетъ «Morning Chronicle» и «Observer», въ которыхъ не только проводилъ свои идеи по части международной политики, но частенько безъ церемоніи побивалъ перомъ сво-

ихъ собратій-виговъ и даже сотоварищей по кабинету. Порой выходили по этому поводу весьма потъшныя сцены: Нальмерстонъ напишеть горячую статью; всё знають, что ея авторь-«министръ иностранныхъ дълъ», и потому является вопросъ — не правительственная ли это статья? Министры (старички Мельбурнъ, Руссель etc.) въ страхъ собираютъ кабинеть, произносять въ немъ филиппики противъ «невоздержанной прессы» и потомъ увъряютъ пословъ, что «правительство ровно ничего общаго не имъетъ съ названными газетами». И въполитикъ,-говорить авторъ мемуаровъ,-Пальмерстонъ слъдовалъ извъстному девизу Дантона: «de l'audace, encore de l'audce et toujours de l'audace» 1). У себя дома съ товарищами онъ нисколько не церемонился. При вступленіи въ кабинеть ему предлагали разные портфели, боясь отдать въ столь горячія руки огонь политики. Но Пальмерстонъ категорически отказался отъ всёхъ торговлей и земледёлій, требуя для себя одного лишь поста министра иностранныхъ дълъ. Взявъ его и заручившись такими же смълыми помощниками, какъ онъ самъ-Понсонби въ Константинополъ и Бульверомъ въ Парижъ, Пальмерстонъ совътовался съ товарищами по министерству, лишь будучи вынужденъ на то вопросами ихъ о политикъ, скрывалъ отъ кабинета то, что считаль ненужнымь открывать старичкамь-коллегамь, и случалось даже, что кой-какія свёдёнія передаваль имь не съ полной добросовъстностью; наконець, еще чаще прибъгалъ къ уловкамъсоглашался на словахъ, а дъла устроивалъ по-своему.

Гизо быль тоже талантливый человъкъ. Попробовавъ личные переговоры съ Пальмерстономъ, онъ скоро убъдился, что англійскій политикъ очень любезенъ съ нимъ какъ джентльменомъ, но что отношенія его какъ «министра къ министру» хуже быть не могутъ. Тогда Гизо болъе не безпокоитъ Пальмерстона и обращается съ хлопотами въ высшія сферы Лондона и двора, гдѣ онъ и составиль обширный кругь знакомства, массу друзей и сочувствующихъ Франціи. Всѣ находять, что Гизо «очень пріятный человѣкь», и увлекаются его красноръчіемъ. Понимая, кого и чъмъ върнъе пробрать, французскій дипломать напугиваеть старичковь кабинета возможностью войны такъ, что Мельбурнъ пишетъ Русселю: «я столь безпокоюсь, что не могу ни ъсть, ни пить, ни спать», а бъдный лордъ Голландъ, сердечный другь Гизо и министръ, говоритъ своему секретарю за нъсколько дней до смерти: «Эдгаръ, сирійскія дёла слишкомъ тяжелы для моего здоровья. Мехмедъ-Али, убьеть меня!» - Людей же сравнительно молодыхь, какъ, напримъръ, автора цитируемыхъ мемуаровъ, Гизо бралъ атакой дружбы, искренности и довърія. Онъ какъ будто никому не говорилъ и одного слова, ничего не предпринималь, не посовътовавшись съ

<sup>1)</sup> Отваги, еще отваги и всегда отвага!

друзьями. Друзья же были люди богатые, знатные и вліятельные. Но родству и пріятельству они знали все, что творится въ «святая святыхъ» кабинета, и передавали французскому другу то, что происходить за десятью замками внутренней британской политики. Они же по родству и богатству говорили устами Гизо тамъ, гдѣ послѣднему нельзя было быть или нельзя было говорить. Такимъ образомъ талантливый представитель Франціи, не смотря на безсиліе своей родины, не смотря на явное презрѣніе къ ней британскаго министра иностранныхъ дѣлъ и даже не смотря на великія способности этого министра, съумѣлъ быстро, менѣе чѣмъ въ годъ, составить въ Англіи изъ англичанъ «французскую» политическую партію, которая служила интересамъ Франціи больше, сильнѣе и существеннѣе, чѣмъ сама Франція, раздираемая на части республи-

канской оппозиціей и монархической реакціей.

Франція им'єла глупость послать Валевскаго для секретныхъ переговоровъ съ Мехмедъ-Али и султаномъ. Державы, подписавшія договоръ 15 іюдя, обезпечивающій достояніе султана и приговаривающій бунть Мехмель-Али къ полной неудачь, разумъется, сочли миссію Валевскаго интригой, направленной противъ нихъ. Пальмерстонъ угостиль за это Францію такими сердитыми нотами, что даже британскій посланникъ въ Парижі лордъ Гренвилль собрался уйдти въ отставку. Что же дълали главы французской политики? Нечать такъ гремъла противъ Англіи, возбуждая національное самолюбіе и обижая англичанъ, что Гизо и Тьеръ, оба литераторы, ръшили, что надо сдерживать прессу; Тьеръ изнемогалъ во внутренней борьбъ, но вначалъ куражился, а потомъ сталъ увърять Пальмерстона, что онъ ничего не имъетъ противъ союзниковъ договора 15 іюля, что миссія Валевскаго не заключаеть въ себъ и тъни враждебности еtc. Наконецъ, Людовикъ-Филиппъ въ твердыхъ выраженіяхъ говориль о нам'вреніи возстановить престижъ Францін, а въ мягкихъ о необходимости во что бы то ни стало сохранить миръ... Гизо пробовалъ пугать Пальмерстона и Россіей. Вотъ Али-паша, — говориль онъ, — теперь стоить спокойно съ своей арміей, но если европейскія войска пойдутъ противъ него или даже высадятся въ Сирію, или, наконецъ, если Европа нападетъ на его флотъ, повредитъ его комерціи, - онъ двинется впередъ; тогда произойдетъ на востокъ общая смута, и русские могутъ овладъть Константинополемъ. «Not the slightest» — пустяки, — отвъчаль Пальмерстонь: - Мехмедь-Али сдастся, не следуеть только ожидать, что онъ сдастся по первому приглашенію, но дайте ему двъ недъли, и онъ кончитъ свою кампанію полнымъ подчиненіемъ!--Въ 1841 году, Гизо, уже будучи главой французскаго кабинета, снова вспоминаеть объ этой угрозъ и выражаеть Пальмерстону желаніе Франціи вступить въ европейскій ареопагь по восточному вопросу, «дабы предохранить Константинополь отъ чьего либо исключительнаго покровительства и вліянія». О возможности занятія Царьграда русскими войсками, пришедшими на помощь султану противъ возмутившагося паши, думали и въ Вѣнѣ. Но тамъ, какъ доносиль Лембъ, британскій посоль, -- Меттернихъ быстро разочаровался въ цёлесообразности договора 15 іюля и началъ стараться о томъ, чтобъ скоръе освободиться отъ него. Онъ говорилъ Лембу, что не можетъ быть и вопроса о принесеніи въ жертву для поддержки этого трактата хотя бы гинеи или одного солдата, прося британскаго посланника даже не напоминать о такомъ вопросъ. Меттернихъ, по донесенію посл'ёдняго, р'ёшилъ; изб'ёгать войны вс'ёми способами и нисколько не испугается, если названный договоръ рухнеть и будеть даже осм'янь. Пальмерстонь прочель это донесеніе и сказаль: «все идеть такъ хорошо, какъ только возможно» ... Разочаровать его было трудно. Что Франція только кричить и драться не посмбеть, онь понималь превосходно, и на страхи товарищей кабинета отвъчаль увъреніемь, что вся Европа противь Франціи, и что у Пруссіи «200 тысячъ войска на Рейнъ». Впоследствіи Меттернихъ написаль даже ноту, въ которой, указывая на неуспъхъ мъръ, предпринятыхъ союзниками, предлагалъ было пригласить въ союзъ Францію, дабы воспользоваться ея вліяніемъ. Когда собралась въ Константинополъ конференція пословъ, на которой полновластно главенствоваль британскій посланникъ Понсонби и противъ Мехмедъ-Али была принята военная экспедиція, Меттернихъ испугался и крайне не одобрилъ этихъ крутыхъ мъръ. Австрійскій посоль въ Лондонь, Неймань, котораго авторь мемуаровь величаеть a time-serving dog за лицемъріе, говориль: «Молю Господа, чтобъ султанъ принялъ условія, предлагаемыя со стороны Мехмедъ-Али, ибо это освободить насъ отъ большихъ хлопотъ и непріятностей!» Наконецъ, впослъдствіи Меттернихъ прямо предлагалъ Пальмерстону собрать обще-европейскій конгрессь для решенія недоразумѣній и сумятицы на востокѣ; на это предложеніе Пальмерстонъ отвётиль, разумёется, решительнымъ отказомъ.

Не таково было отношеніе русскаго императора. Покойный Николай I выражаль Влумфельду, британскому послу въ Петербургъ, полное удовольствіе по поводу энергическихъ мъръ союзниковъ противъ Мехмедъ-Али и говорилъ, что онъ крайне не расположенъ согласиться на новый союзъ, въ который вошла бы и Франція. Лордъ Руссель съ своей стороны былъ увъренъ, что русскій царь желаетъ даже европейской окупаціи Египта, но не одобряетъ плановъ отнятія отъ Мехмедъ-Али его вассальскаго пашалыка. Наконецъ, когда струсившій кабинетъ приперъ Пальмерстона къ стънъ и заставилъ пригласить представителей державъ, подписавшихъ договоръ 15 іюля, и предложить имъ принять въ свой сомнъ обиженную Францію, —баронъ Бруновъ, русскій посолъ, не смотря на немедленное согласіе Австріи и Пруссіи, заявилъ, что не можетъ отвътить, не

посовътовавшись съ государемъ, «что Англія вольна поступать какъ угодно, но онъ не скроетъ отъ него, Пальмерстона, что императоръ крайне оскорбится, если союзомъ будетъ что либо предпринято безъ его свъдънія и согласія».

Пальмерстонъ очень ловко пользовался для своихъ цёлей русской политикой. Онъ выставляль ее на видъ, высказывая всяческое уваженіе къ Россіи, когда нужно было охладить французоманію сотоварищей по кабинету. Такъ и въ разсказанномъ совъщанін съ послами, по ув'тренію автора мемуаровъ, Пальмерстонъ согласился на него только потому, что предвидълъ русское возраженіе и боязнь русскаго посла сказать: да пли ніть, безь спроса свыше, боязнь, откладывающую непріятное для Пальмерстона ръшеніе вопроса въ долгій ящикъ. Когда же Россія не могла служить цълямъ и властолюбію британскаго министра, съ ней не церемонились. Такъ, напримъръ, въ Константинополъ русскій представитель попробоваль было не согласиться съ предложениемъ британскаго посла о немедленномъ низложении Мехмедъ-Али, но услышаль въ отвътъ: «Англія береть на себя всю отвътственность въ этомъ дёлё»! И наоборотъ, когда королева Викторія присоединила свой голосъ къ общей просьов кабинета не оскорблять болве Францію и не грозить европейскому миру войной, Пальмерстонъ, послалъ въ Константинополь приказъ «возстановить Мехмедъ-Али», даже поинтересовавшись узнать, согласна ли Россія на такую игру

пашами и приговорами конференцій?

Кабинетъ былъ вполнъ въ рукахъ талантливаго министра-публициста, обладавшаго притомъ женой, умъвшей постоять за мужа даже въ самыхъ спеціальныхъ политическихъ вопросахъ. Авторъ мемуаровъ дважды упоминаетъ о леди Пальмерстонъ. Въ особенно горькіе моменты для французской политики, Гизо ум'єль заводить своихъ англичанъ-пріятелей на самый высокій тонъ. Тогда они рвались оспоривать политику Пальмерстона, но не смели подъехать прямо къ нему: посредственности инстинктивно уважають силу таланта. Въ этихъ случаяхъ удары пріятелей Гизо принимала на себя жена Пальмерстона, и французоманы, высказавъ ей всъ свои опасенія, съ спокойной совъстью принимались за сытные объды. Такъ, однажды, самъ Гревилль, желая помочь Тьеру и Гизо, вступиль въ споръ съ леди-министершей, доказывая ей необходимость сближенія Англіп съ Франціей въ разр'єшеніп восточнаго вопроса. «Леди Пальмерстонъ, —пишетъ авторъ воспоминаній, —говорила объ этомъ предложеніи съ крайней горячностью и негодованіемъ, доказывая, что оно никуда не годится и не стоить ни малъйшаго вниманія, что и другія державы не захотять и слышать о немь, если бы мы даже пожелали имъ навязать сближение съ Франціей, что мы, наконецъ, связаны трактатомъ и обязаны поступать лишь въ полномъ согласіи съ друзьями-союзниками и т. д.». Другой разъ къ посредству супруги министра обратился его коллега по кабинету, тоже министръ, лордъ Кларендонъ. Онъ грозилъ ей возможностью отставки половины всего министерства, а она горячо и страстно убъждала его тъмъ же, въ чемъ увъряла Гревилля.

#### II.

Въ мемуарахъ разбросано много фактовъ, доказывающихъ, что даже въ Англіи, родинъ «либеральныхъ учрежденій» и парламента, иностранной политикой можетъ завладъть министръ иностранныхъ дълъ и безнаказанно, вполнъ деспотично, рискуя войнами, союзами и добрыми международными отношеніями отечества, вести эту политику по собственному вкусу, не справляясь не только съ убъжденіями народа-избирателя, но даже мальтретируя помыслы и принципы товарищей по кабинету. Для этого министру надобно только имъть блестящій языкъ и красноръчивое перо. Первымъ побъждая коллегъ по министерству и парламентское большинство, вторымъ руководя общественное мнъніе, и въ Англіи какъ вездъ, и въ 1840 году, какъ теперь, можно довести націю до войны изъ-за Зюльфагара, до дружбы съ Австріей, до союза съ Турціей, до величайшей мудрости или глупости.

Подъ 22 сентября 1840 года, Гревилль заносить въ свой журналъ слъдующую замътку: «Примъръ веденія нашихъ дълъ и полной независимости у насъ министерства Пальмерстона весьма курьёзно обрисовался слёдующимъ фактомъ. Въ прошлую среду былъ подписанъ протоколъ, въ которомъ четыре державы (Англія, Россія, Австрія и Пруссія) постановили о взаимномъ отказъ отъ увеличенія своей территорін на востокъ. Свъдъніе о существованіи этого протокола одинъ изъ коллегъ Пальмерстона, лордъ Кларендонъ, получилъ отъ совершенно посторонняго министерству лица, слышавшаго о протоколъ въ Сити (Китай-городъ Лондона), а лордъ Голландъ, другой товарищъ по кабинету, узналъ объ этой новости отъ датскаго посланника Деделя; такимъ образомъ, оба эти министра не имъли даже ни малъйшаго понятія о протоколъ, пока имъ не сообщили о немъ постороннія лица». Точно также, не поговоривъ и не посовътовавшись ни съ однимъ изъ товарищей кабинета, Пальмерстонъ категорически отказалъ отъ имени Англіи въ согласіи на предложеніе Меттерниха собрать конгресь для урегулированія всёхъ сумятиць востока. Товарищи по службе, сочувствовавшіе политик'в и энергін Пальмерстона, сл'єдовали прим'єру своего главы, неособенно церемонились съ истиной, когда надо было убъдпть въ чемъ нибудь кабинетъ. «Однажды Пальмерстонъ, повъствуетъ Гревилль, —представиль въ собраніе министровъ депешу Понсонби (британскаго посла въ Царьградъ), извъщавшую о низложеніп Мехмедъ-Али; онъ самъ прочель эту депешу вслухъ. Мельбурнъ спросилъ его, не было ли по этому поводу спора между посланниками въ Константинополъ; Пальмерстонъ отвътилъ отрицательно. Между тъмъ, на слъдующій же день прибыли свъдънія австрійскаго правительства, въ которыхъ заключалось подробное донесеніе о томъ, что Понсонби собраль въ Константинополь пословъ въ своемъ дворцъ и предложилъ немедленно низложить пашу; австрійскій уполномоченный не возражаль, но русскій представитель не соглашался. Но его протестъ быль обезоруженъ Понсонби, объявившимъ, что Англія береть на себя полную ответственность за приведение въ исполнение сентенции о низложении. Обо всемъ этомъ не было упонянуто ни слова въ депешъ Понсонби. Его ложный отчеть, -прибавляеть авторь мемуаровь, - возбудиль, конечно, строгое порицаніе». Но Пальмерстонъ смотръль на своего константинопольскаго подчиненнаго иначе. Когда зашла рѣчь о миролюбивой конференціи въ Царьградъ и кабинеть пожелаль отдълаться отъ Понсонби отправкой на конференцію особаго уполномоченнаго, лордъ Пальмерстонъ написалъ своимъ коллегамъ энергическое письмо, доказывая, что нътъ надобности ни въ особомъ представителъ, ни въ отозваніи Понсонби, выставляя на видъ, какую небывалую до сей поры силу вліянія онъ доставиль Англіи на востокъ, сдълавъ то, что турки отдали и свой флотъ, и свою армію подъ команду англичанъ. «Понсонби, по словамъ Пальмерстона, вложилъ въ турокъ такой духъ ръшимости, какого въ нихъ никто не предполагалъ, и заставилъ ихъ выказать такую деятельность, о которой никто не могъ и воображать»; этотъ же Понсонби, конечно, по приказу Пальмерстона, объявляль въ Константинополъ о необходимости исполненія договора 15 іюля «à l'outrance» — до посл'єдней буквы, объявляль о низложеніи поддерживаемаго Франціей Мехмедъ-Али, устроиваль перевозку турецкихь войскъ въ Сирію и способствовалъ бомбардировкъ Бейрута какъ разъ въ то время, когда въ Лондонъ министерское большинство, вдохновляемое ловкимъ Гизо, захлебывалось отъ страха войны и страстнаго желанія мира и союза съ Франціей.

Британское министерство было составлено, по обычаю и требованію парламентаризма, не изъ людей, связанныхъ взаимнымъ доверіемъ и единствомъ принциповъ, а совсёмъ по другому разсчету: члены парламента, располагающіе въ немъ большинствомъ голосовъ и подходящіе подъ чрезвычайно обширную и тягучую какъ гутаперча вывъску одной изъ двухъ партій—виговъ или торіевъ, получаютъ портфели, руководитель партіи попадаетъ въ премьеры, и образуется кабинетъ якобы солидарныхъ между собой министровъ. Хорошо, когда лидеръ-глава партіи не состарълся до дряхлости,—тогда онъ, какъ представитель большинства изъ большинства въ парламентъ, какъ признанный шефъ и привыкшій къ власти, бо-

лъе или менъе командуетъ кабинетомъ, согласуя или подчиняя своей волъ разнообразіе взглядовъ въ министерствъ. Но бъла, когла лидеръ дожилъ до возроста, позволяющаго спать на засъданіи кабинета: послёдній непременно обращается въ возъ, запряженный дебедемъ, ракомъ и щукой, попадая назадъ, въ воду или безоблачное пространство, смотря по тому, кто изъ запряженныхъ сильнъе тянетъ. Именно въ такомъ положении былъ кабинетъ подъ премьерствомъ почтеннаго старца Мельбурна, въ которомъ участвовалъ Пальмерстонъ. Глава слишкомъ долго жилъ на свътъ, а члены кабинета на столько были далеки другъ отъ друга, что когда одинъ изъ нихъ, гостепріимный лордъ Голландъ, умеръ, то другой министръ, лордъ Кларендонъ, писалъ автору мемуаровъ: «Что касается меня, то я нахожу эту потерю невознаградимой; Голландъ былъ единственное лицо въ кабинетъ, къ которому я питалъ искреннюю симпатію; теперь во всёхъ предстоящихъ великихъ вопросахъ я чувствую себя безсильнымъ, ибо при старушечьей старости Мельбурна, при безхарактерности Русселя и индифферентизмъ прочихъ членовъ министерства, Пальмерстонъ сдёлался болёе всемогущимъ, чёмъ когда либо».

Борьба такого кабинета съ столь сильнымъ человъкомъ, какимъ былъ Пальмерстонъ, конечно, полна самаго трогательнаго и уморительнаго комизма. Большинство министровъ, говоритъ Гревилль, полагали, что вопросы о войнъ и миръ, подобно вопросамъ бюрократической рутины, принадлежали въдомству Пальмерстона и потому могли ръшаться Пальмерстономъ независимо отъ кабинета. Руссель же и Мельбурнъ, возстановленные Гизо и его друзьями франкоманами, задумавъ, напримъръ, поднять споръ противъ политики министра иностранныхъ дёлъ, принимали всё предосторожности, чтобъ никто изъ коллегъ ихъ даже не догадался, что они хотять созвать кабинеть въ засъдание и возбудить въ немъ споръ о международныхъ вопросахъ противъ Пальмерстона. Приглашенія въ совъть разсылались неожиданно, собирая членовъ министерства на скорый срокъ, и мотивъ для созыва не только выдумывался, но даже распространялся нарочно, чтобы Пальмерстонъ не догадался о предстоящемъ ему споръ. Но за то и выходили эти засъданія полными потёхи. Воть какъ описываеть ихъ Гревилль въ своемъ журналъ отъ 29 сентября 1840 года: «Кабинетъ собрался въ понедъльникъ послъ полудня и продолжался до семи часовъ. Отчеть о происходившемъ въ немъ крайне забавенъ, но въ то же время и крайне печаленъ. Можно было платить деньги за потеху... Собрались, и такъ какъ всъ предвидъли впереди нъкоторую непріятность, п всъ трусы, то началось засъдание мертвой тишиной. Наконецъ, Мельбурнъ, желая увильнуть отъ спора и понимая, что надо сказать что нибудь, произнесъ: «Мы должны бы согласиться на счеть отсрочки созванія парламента», но лордъ Джонъ (Руссель) перебилъ «нстор. въсти.», май, 1886 г., т. ххіу.

премьера; «я полагаю, —возразиль онь, —что мы должны договориться не слъдуеть ли тотчась созвать парламенть, ибо, смотря по настоящему ходу вещей, мы, кажется, легко можемь очутиться въ войнъ, и теперь самая пора разсмотръть внимательно столь серьёзное положеніе дъль. Я быль бы очень радь услышать ваше мнъніе по этому поводу?»—прибавиль Джонъ Руссель, обращаясь къ Мельбурну. Никакого отвъта, однако, отъ Мельбурна не послъдовало, и наступила вторичная длинная пауза, прерванная чьимъ-то вопросомъ къ Пальмерстону: — «Какія у вась имъются новъйшія извъстія»?—Вь отвъть на это Пальмерстонъ вынуль изъ кармана цълый пукъ писемъ и донесеній отъ Понсонби, Гаджеса и другихъ, и началъ читать ихъ отъ доски до доски. Во время этой операціи Мельбурнъ заснуль глубокимъ сномъ въ его мягкомъ креслъ, и настала третья пауза»...

Выходили иногда изъ заседаній кабинета и другіе столь же юмористическіе результаты. Однажды, напримёръ, Пальмерстона заставили согласиться на нёкоторые шаги по направленію къ миру и любви съ Франціей. Министръ, однако, выйдя изъ совъта, немедленно написаль двъ статьи въ газеты — «Observer» и «Morning Chronicle», въ которыхъ выражалъ мнёніе діаметрально противоположное ръшеніямъ кабинета. Гизо перепугался, удариль въ набать по этому новоду, и коллеги Пальмерстона тотчасъ усълись за статью для «Таймса» въ самомъ либеральномъ духъ и тонъ. Газетные столбцы, такимъ образомъ, оказывались сильнъе личнаго единоду-

тія членовъ одного и того же министерства!

Королева Викторія принимала довольно д'вятельное участіе во всей этой министерской и политической передрягъ, но скоръе не въ качествъ верховной власти, а женщины съ нъжнымъ сердцемъ. умъющей кръпко любить своихъ близкихъ родственниковъ. «Королева, — напечатано въ мемуарахъ Гревилля про нынъ благополучно царствующую Викторію, —все это время была въ сильнъйшемъ нервномъ возбужденіи и страхъ за своего Леопольда (бельгійскаго короля); устрашенная отвагой Пальмерстона и его докладами, она дрожала отъ мысли, что ея дядя можетъ быть повергнутъ во вст трудности и непріятности войны между его племянницей и тестемъ (французскимъ королемъ)». Ея именемъ пользовались и министры для вразумленія упрямаго товарища. Такъ Мельбурнъ однажды отослаль королевъ проектъ Русселя о соглашении съ Франціей и ея записку объ этомъ проектъ сдълалъ извъстной кабинету и Пальмерстону. Наконецъ, королева же и ръшила окончательно весь восточный вопросъ 1840 года. Вотъ какъ разсказываеть объ этомъ авторъ цитируемаго дневника, бывшій придворный чинъ, стоявшій довольно близко ко всёмъ дворцовымъ дёламъ и заботамъ: «Пальмерстонъ прібхаль въ Виндзоръ, и тамъ королева лично стала просить его съ настойчивостью, какой отъ нея никогда прежде не видали; она постоянно разстроивалась Леопольдомъ, который съума сходилъ отъ страха и заразилъ ее своей боязнью». Пальмерстонъ уступилъ: договоръ 15 іюля, по его предписанію, приведенъ къ нулю, Мехмедъ-Али сдълался, къ удовольствію Франціи, наслъдственнымъ владътелемъ Египта, и Франція получила обратно весь ея желанный престижъ въ анналахъ британской политики, Турція же кончила диспутъ извъстнымъ Гати-Шерифомъ.

Въ этомъ заключения спора упоминается про одно письмо Токвиля, въ которомъ предсказывалась еще въ 1841 году непрочность трона Людовика-Филиппа и приводились доказательства, что сепаратный отъ Франціи договоръ четырехъ державъ 15 іюля 1840 года сильно пошатнулъ безъ того некръпкое положеніе этого ли-

беральнаго короля.

Итакъ, всѣ страхи и ужасы королевы, ея министровъ, Тьера, Гизо, Людовика-Филиппа и короля Леопольда оказались напрасными. Даже парламентъ и враги виговъ-тори порадовали кабинетъ изъявленіемъ удовольствія политикъ Пальмерстона. Она не стоила ви крови, ни денегъ. Кабинетъ ликовалъ, торжествуя, повидимому, въ томъ пунктѣ, который казался самымъ страшнымъ и наиболѣе опаснымъ. Мельбурнъ и Руссель уже сочинили бюджетъ, заранѣе предвкушая сладостъ политической побѣды виговъ, но, увы, наступило неожиданное разочарованіе. Вмѣсто Сиріи, Египта, Турціп или Франціи, выступилъ впередъ маленькій вопросъ о налогѣ на иностранный сахаръ и погубилъ министерство. Кабинетъ Мельбурна вышелъ въ отставку изъ-за сахара, какъ недавно кабинетъ Гладстона передалъ свою власть торіямъ изъ-за пива.

А. Молчановъ.





## ДАТСКІЙ АРХЕОЛОГЪ.

ОДА ЧЕТЫРЕ тому назадъ скончался, на 69 году жизни, одинъ изъ усерднъйшихъ и добросовъстнъйшихъ изслъдователей такъ называемыхъ доисторическихъ древностей, датскій помъщикъ и камергеръ Сегестедъ, извъстный общирными археологическими розысканіями, которыя онъ, втеченіе многихъ лътъ, производилъ въ родовомъ имъ-

ніи своемъ Брогольмѣ, въ юго-восточной Фіоніи. Результаты своихъ трудовъ онъ изложиль въ особомъ изданнюмъ на датскомъ языкѣ сочиненіи: «Fortidsminder og Oldsager frä Egnen om Broholm», о которомъ норвежскій археологъ Ундсетъ сообщилъ интересный рефератъ въ Брауншвейгскомъ «Archiv für Anthropologie» за 1879 годъ. Въ настоящее время, но поводу другого сочиненія Сегестеда, изданнаго уже по смерти автора: «Archäologiske Undersögelser 1878—1881» (Кјовенћауп, 1884, 4°, съ 5 литогр. картами, 36 гравюрами на мѣди и съ французскимъ указателемъ), г. Ундсетъ въ 16-мъ томѣ того же Archiv'а помѣстилъ очень сочувственную о немъ замѣтку, изъ который мы и заимствуемъ слѣдующія данныя.

Въ послѣдніе три года своей чрезвычайно дѣятельной жизни, Сегестедъ занимался практическо-археологическими изслѣдованіями и опытами. Такъ въ 1879 году онъ, при помощи однихътолько кремневыхъ орудій, построилъ у себя въ имѣніи бревенчатый домъ. Снабдивъ своихъ плотниковъ кремневыми топорами, онъ отправилъ ихъ въ лѣсъ и велѣлъ имъ рубить деревъ. Срубка 63 деревъ, имѣвшихъ 20 сантиметр. въ поперечникъ, и 60 деревъ съ 9 сантиметровымъ діаметромъ произведена однимъ человѣкомъ

всего въ 30 часовъ. При этомъ, по окончаніи работъ, кремневыя орудія оказались почти неповрежденными. Дальнъйшая обдълка бревенъ, равно какъ плотничная и столярная работа произведена также лишь при посредствъ кремневыхъ орудій. Такимъ образомъ ему удалось построить хорошенькій домикъ, въ которомъ гвозди всъ деревянные и на постройку котораго не было употреблено ни одного металлическаго инструмента.

Затёмъ онъ производиль разные систематическіе опыты: шлифовку каменныхъ орудій, рубку дерева каменными топорами, распилку камен деревянными пилами, просверливаніе каменныхъ молотковь, обработку костей каменными орудіями, изготовленіе костяныхъ изд'влій. Всё эти опыты выполнены и описаны имъ съ зам'вчательною точностью; отчеты его по этому предмету содержатъ множество интересныхъ подробностей и остроумныхъ зам'вчаній, объясняющихъ намъ способы производства работъ въ древности и сообщающихъ насколько новыхъ данныхъ относительно жизни древнихъ людей и о техническихъ средствахъ, находившихся въ ихъ распоряженіи. Никогда еще въ нашей наукъ практическіе опыты не производились въ такихъ разм'врахъ, съ такимъ ум'вніемъ и съ такою методичностью.

Кромѣ того, сочиненіе Сегестеда содержить извѣстія о дальнѣйшихъ раскопкахъ, которыя онъ производиль въ своемъ помѣстьѣ съ 1878 года съ такою же образцовою тщательностью. Объ усердіи, съ которымъ онъ работалъ, свидѣтельствуютъ, между прочимъ, слѣдующія цифровыя данныя. Въ 1878 году, музей его насчитывалъ около 10,000 нумеровъ; при смерти Сегестеда одинъ только отдѣлъ каменныхъ (большею частью, кремневыхъ) орудій содержалъ до 54,265 экземпляровъ, которые всѣ собраны на его землѣ, на пространствѣ одной квадратной мили, а вмѣстѣ съ тѣми экземплярами, которые отысканы еще въ двухъ близь лежащихъ пунктахъ, количество каменныхъ предметовъ въ Брогольмскомъ музеѣ простиралось до 72,409 нумеровъ 1).

Едва ли гдѣ, справедливо замѣчаетъ г. Ундсетъ, найдется мѣстечко, которое въ археологическомъ отношеніи было бы изслѣдовано съ такою любовью и аккуратностью и съ такимъ строгимъ соблюденіемъ научныхъ интересовъ. Нельзя не удивляться крайней осторожности, съ которою онъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ. Такъ, напримѣръ, на большомъ кладбищѣ съ погребальными урнами, которое содержитъ до 2,000 могилъ, онъ за все время своихъ работъ вскрылъ немногимъ болѣе ¹/₅ части ихъ. А вѣдь какъ легко

<sup>1)</sup> Позволяемъ себъ надъяться, что между ними нътъ такихъ грудъ простъйшихъ каменныхъ осколковъ, какими нъкоторые любители до-историческихъ древностей заваливаютъ точно щебнемъ свои коллекціи и которые, большею частію, смъло могутъ быть названы древнимъ хламомъ, не имъющимъ ни мальйшаго археологическаго значенія.

ему было открыть туть въ самое короткое время нѣсколько тысячъ сосудовъ и вещей, и такимъ образомъ быстро создать великолѣпный музей! Но онъ чуждался такого пріема, держась правила: лучше не трогать древняго урочища, чѣмъ разслѣдовать его наскоро и поверхностно, и относился съ полнымъ уваженіемъ къ малѣйшему археологическому памятнику и къ мельчайшему научному факту. Среди спеціалистовъ археологовъ, многимъ приходится преклонить голову передъ этимъ человѣкомъ, который, по истинно ученой скромности своей, довольствовался прозвищемъ археологическаго дилетанта.

Желательно, говорить въ заключение г. Ундсетъ, чтобы между помъщиками и дворянами всъхъ странъ нашлись люди, которые послъдовали бы доброму примъру камергера Сегестеда.

Желательно, прибавимъ мы съ своей стороны, чтобы примъръ Сегестеда побудилъ нашихъ доморощенныхъ археологовъ относиться, между прочимъ, съ большимъ уваженіемъ къ нашимъ допсторическимъ намятникамъ, курганамъ, которые они неръдко такъ немилосердно раскапываютъ за одинъ присъстъ цълыми десятками и сотнями, для скоръйшаго, почти насильственнаго, пополненія своихъ музеевъ, а затъмъ и съ большею осмотрительностью предлагать свои выводы относительно находимыхъ остатковъ доисторическаго періода, не подрывая довърія къ наукъ такими чудовищными измышленіями, какія намъ недавно привелось узнать изъ газетъ «объ изображеніи созвъздія Большой Медвъдицы на каменной точилкъ неолитическаго періода, найденной на берегу Бологовскаго озера».

В. Т.





## КРИТИКА И БИБЛЮГРАФІЯ.

Архивъ адмирала П. В. Чичагова. Выпускъ первый. С.-Петербургъ. 1885.

АМИЛІЯ Чичаговыхъ имѣетъ у насъ историческую, хотя и необширную извѣстность. Такая извѣстность пріобрѣтена была двумя адмиралами, носившими это родовое прозваніе. Должно, однако, замѣтить слѣдующую разницу: одинъ изъ Чичаговыхъ, Василій Яковлевичъ, сталъ извѣстенъ своею знаменитою побѣдою надъ шведами на морѣ, какъ это и подобало адмиралу. Другой же Чичаговъ, Павелъ Васильевичъ, сѣвъ— выражаясь попростонародному— не въ свои сани, добылъ себѣ прискорбную извѣстность, сдѣлавшись главнокомандующимъ дунайскою арміею, при отступленіи, въ 1812 году французовъ изъ пре-

дёловъ Россіи. Подвигъ перваго изъ нихъ, прославленный еще при его жизни Екатериною, не требуетъ въ настоящее время особыхъ разъясненій, и достаточно было бы изложить его только пов'єствовательно. Злоключеніе, постигшее на рікт Березині другаго Чичагова, сына перваго, остается до сихъ поръ довольно смутною исторією, и разсказы о немъ до сихъ поръ набрасываютъ неблаговидную тёнь на адмирала, начальствовавшаго надъ сухопутнымъ войскомъ, слёдовательно, во всякомъ случать болже или менте неудачно поставленнаго на такое місто.

Какъ бы, впрочемъ, то ни было, но и тотъ и другой Чичаговъ заслуживаютъ, чтобы наша историческая и въ частности біографическая литература имѣла подробныя и, главное, правдивыя ихъ жизнеописанія, и это послѣднее въ особенности должно быть предъявлено въ отношеніи втораго изъ пихъ, такъ какъ молва, нынѣ за давностью лѣтъ уже стихающая, выставляла младшаго изъ Чичаговыхъ даже предателемъ отечества; такія обстоятель-

ства очень естественно должны были вызывать людей, близкихь къ упомяпутымъ личностямъ, на то, чтобъ заговорить о нихъ въ печати, для приданія одному изъ нихъ большей извъстности и для оправданія или объленія другаго изъ нихъ.

Въ настоящее время такую задачу принялъ на себя представитель ихъ рода, нъкто г. Леонидъ Чичаговъ, вознамърившійся издать свои обширный родовой архивъ, относящійся преимущественно къ временамъ царствованія Екатерины ІІ, Павла І и Александра І. Изданіе это получило названіе «Архивъ адмирала Павла Васильевича Чичагова», на томъ, по словамъ издателя, основаніи, что этотъ адмиралъ «первый изъ предковъ Чичаговыхъ оставиль послѣ себя «Записки» и заботился о сохраненіи документовъ и писемъ, могущихъ послужить драгоцѣнными матеріалами для русской исторіи. Кромѣ того, —продолжаетъ издатель, —этотъ родовой архивъ богатъ «Записками» современниковъ П. В. Чичагова и историческими работами и изслѣдованіями нѣкоторыхъ ближайшихъ родственниковъ адмирала, которые, какъ коренные русскіе люди, искренно любившіе и высоко цѣнившіе свою родину, трудились на пользу отечественной исторіи».

Въ заключение почтенный издатель «Архива» замѣчаетъ, что различныя случайныя причины препятствовали болѣе раннему появлению въ печати этихъ историческихъ работъ и что только нынѣ, собравъ воедино и приведя въ надлежащій порядокъ всѣ документы, записки и изслѣдованія, онъ приступаетъ къ изданію ихъ отдѣльными выпусками, въ видѣ сборника, въ которомъ на ряду съ «Записками» адмирала П. В. Чичагова, служащими основаніемъ «Архива», будутъ помѣщаться и выше упомянутые матеріалы. «Словомъ,—замѣчаетъ г. издатель,—это будетъ сборникъ, въ него войдутъ всѣ историческіе труды какъ самого адмирала П. В. Чичагова, такъ и всего его рода». Такое заявленіе о составѣ сборника или «Архива» мы позволимъ себѣ дополнить замѣчаніемъ, что упомянутое изданіе составитъ весьма любопытный вкладъ въ нашу историческую литературу и, конечно, будетъ встрѣчено любителями русской исторіи съ большимъ вниманіемъ и съ искреннею признательностію.

Первою статьею въ нынешнемъ выпуске «Архива» являются, какъ это и следовало ожидать, сведения о Чичаговыхъ, принадлежащихъ къ одному нзъ древнъйшихъ русско-дворянскихъ родовъ. Извъстія объ этомъ родь восходять до 1490 года, но не представляють ничего замёчательнаго, такъ какъ Чичаговы, служа издревле на Костроме, не выдвинулись впередъ ни по госусударственной службѣ, ни при царскомъ дворѣ, ни въ кругу какой либо общественной деятельности, что и продолжалось до царствованія Екатерины II, т. е. до появленія Василія Яковлевича Чичагова. Надобно, впрочемъ, замътить, что, по словамъ составителя замътки о Чичаговыхъ, отецъ перваго прославившагося адмирала быль «военачальникомъ» при Петръ I, участвоваль въ битвѣ съ Карломъ XII и достигъ высокихъ чиновъ; но какой степени онъ былъ военноначальникъ и какіе имёлъ высокіе чины, на это вовсе не указывается, такъ что нельзя сказать ничего опредёленнаго, на сколько могли выдвинуть его заслуги его отца, тёмъ болёе, какъ это видно далье, ему лично нужно было проложить себь дорогу къ служебнымъ сивірикто.

Василій Яковлевичь Чичаговь (родился въ 1725 году, умерь въ 1809 году) произведень быль въ контрь-адмиралы въ 1770 году и въ 1782 году въ

адмиралы и скончался въ 1809 году, дослужившись до весьма рѣдкой награды, а именно георгіевской ленты. Къ такимъ свѣдѣніямъ прибавляются еще и слѣдующія извѣстія объ его личности: «онъ былъ рѣдкій въ то время истинный типъ русскаго человѣка»; что онъ «свято исполнялъ долгъ службы, никогда за себя не просилъ и никому не кланялся»; что его «многіе не понимали, такъ какъ онъ недостижимо былъ выше ихъ», и что противъ него сочинялись «вымыслы злословія или безсмыслейныя сказки». Приводится также слѣдующій отзывъ сына, который говоритъ: «Я имѣлъ передъ глазами прекраснѣйшій образецъ добродѣтелей гражданскихъ, чувствъ благороднѣйшихъ, твердости и независимости характера».

Такого же рода похвалы расточаются и сыну адмирала, Павлу Васильевичу. Объ этомъ адмиралѣ въ упомянутой статьѣ говорится, между прочимъ, что «онъ во время своего долговременнаго служебнаго поприща шелъ неуклонно, никогда не упуская изъ виду благой цёли пользы отечества, гордо попирая зависть и клевету, шипъвшія подъ его стопами». Хотя мы съ своей стороны не сомнъваемся нисколько въ умственныхъ и нравственныхъ достоинствахъ адмираловъ Чичаговыхъ, но не можемъ не сказать, что въ настоящее время, при установившемся способъ разработки біографическихъ свъдъній, страннымъ кажется читать такія напыщенныя похвалы кому бы то ни было; должно наглядно, а не въ общихъ словахъ, определять ту или другую личность. Впрочемъ, такая неумъстность должна будетъ загладиться болъ̀е точными и обстоятельными данными, какія мы надъемся встрътить при продолженіи изданія разсматриваемаго нами «Архива», а потому и не будемъ особенно настанвать на приведенныхъ нами замъчаніяхъ, которыя имъютъ собственно только оттинокъ выдержекъ какого нибудь красноричиваго, похвальнаго слова. Такою же односторонностію отличаются, пожалуй, и приводимыя выписки изъ отзывовъ постороннихъ лицъ объ П. В. Чичаговъ. Очень можеть быть, что онт сами по себт втрны, но такъ какъ онт делались расположенными къ нему или близкими ему почему либо лицами, то такіе отзывы, приводимые подъ рядъ, могутъ получить историческую достовърность лишь тогда, когда они будуть сопоставлены съ отзывами, имъющими другое свойство.

Въ виду этого, мы не будемъ останавливаться на дальнѣйшемъ біографическомъ очеркъ, посвященномъ юности будущаго адмирала, такъ какъ въ этомъ очеркъ слишкомъ замътно сквозить благосклонное направление къ молодому морскому офицеру, выставленному, быть можетъ, не въ вполит втрномъ и, такъ сказать, приторномъ светт во всехъ частностяхъ его характера. Къ такимъ чертамъ мы относимъ, напримеръ, разсказы о врагахъ, являвшихся при дворъ «противъ всей семьи Чичаговыхъ». Мы вполнъ убъждены, что у всякаго выдающагося по своимъ достоинствамъ лица являются въ придворномъ кругу враги и завистники, но разсказамъ объ этомъ придавать безусловную достовърность никакъ нельзя, если такая вражда и интрига объясняются только одною стороною, въ такомъ смыслъ, что эта сторона была ни въ чемъ неповинна и не вызывала противъ себя своимъ образомъ дъйствій никакихъ нападеній. Въ настоящемъ же случав врагами Чичаговыхъ выставляются будущій адмираль и министръ народнаго просвъщения А. С. Шишковъ и одинъизълюбимцевъ императора Павла-гатчинскій адмираль графь Кушелевь, а также и будущій адмираль Мордвиновь. Оба первые, -- какъ замъчаетъ составитель разсматриваемой нами статьи, --

были злейшими врагами Чичаговыхъ и возстановили государя противъ нахъ. Оба названныя лица не могуть вызвать къ себѣ сочувствія русскаго историка, а Мордвиновъ не только извъстень, но отличается еще болъе, чъмъ оба Чичагова, честнымъ и прямодушнымъ характеромъ. Кромъ того, для опредъленія ихъ дійствій, нужно принять въ соображеніе и личныя свойства императора Павла, который очень часто могъ не взлюбить кого нибудь и по личному своему почену, и по своимъ собственнымъ иногда весьма страннымъ соображеніямъ и догадкамъ, и безъ постороннихъ внушеній былъ самъ по себъ очень перемънчивъ въ проявлени своихъ то крайне благосклонныхъ, то крайне непріязненныхъ къ кому либо чувствъ. Въ данномъ случай императора Павла, и помимо всякихъ постороннихъ подстрекательствъ, могли возбудить противъ Чичаговыхъ «добровольное» удаление старика Чичагова отъ службы и желаніе его сына жениться на англичанкі въ ту пору, когда императоръ былъ такъ сильно раздраженъ противъ англичанъ вообще, и черезъ князя Безбородко отказалъ въ разрѣшеніи на бракъ молодаго Чичагова, находя, что «въ Россіи на столько достаточно дівиць, что ність надобности вхать искать ихъ въ Англіи». Такой своеобразный ответь императора лучше всего наводить на мысль, что отказъ императора последоваль не по чьему либо подущенію, но въ силу его личныхъ воззрѣній. Затѣмъ, по разсказу автора замътки, озаглавленной «Чичаговы», Кушелевъ доложиль государю, что молодой Чичаговъ, принятый въ службу контръ-адмираломъ, выставляетъ свою женитьбу въ Англін только какъ предлогъ, чтобы увхать туда и тамъ перейдти въ англійскую службу. Вслёдствіе этой «клеветы» императоръ потребовалъ къ себъ въ кабинетъ новопожалованнаго контръ-адмирала, сталъ упрекать его въ измёнё, кричать, топать ногами, запрещая ему вымолвить что нибудь въ свое оправдание; приказалъ сорвать съ него орденъ, раздёть его и провести по дворцу въ одномъ только нижнемъ бёльё, а затёмъ посадить въ крёпость. Изъ этой бёды Чичаговъ быль вырученъ расположеннымъ къ нему петербургскимъ генералъ-губернаторомъ графомъ фонъ-деръ-Паленомъ, увернвшимъ императора, что Чичаговъ раскаявается. После этого, Павель дозволиль Чичагову жениться на избранной имъ невъстъ. Кромъ того, Палену удалось еще разъ предотвратить отъ Чичагова угрожавшую ему бъду.

Въ скоромъ, однако, времени, по словамъ составителя замътки, твердость характера, умъ и образование Чичагова не могли не быть замъчены наследникомъ престола, и съ воцареніемъ Александра І онъ быль тотчасъ приближенъ къ молодому императору, который принялъ на себя громадный трудъ - не только возстановить все, что было разрушено его отцомъ, но и преобразовать Россію, искоренить злоупотребленія и призвать ее къ новому бытію. Для всего этого ему нужны были сотрудники энергичные, умные и образованные, и такъ какъ, по словамъ автора замътки, Павелъ Васильевичъ обладалъ всёми этими качествами и имёлъ умъ государственнаго человъка, способнаго обнять не только свой спеціальный кругъ деятельности, то отношенія императора Александра І къ адмиралу быстро приняли задушевный, интимный характерь и, по словамь автора, ихъ переписка въ высшей степени характеризуеть ихъ обоихъ. Это обстоятельство заслуживаетъ особаго вниманія, такъ какъ до сихъ поръ историки царствованія императора Александра I не выставляли Чичагова въ числѣ слишкомъ вліятельныхъ и столь близкихъ лицъ къ государю, съ которымъ Чичаговъ работалъ

«какъ съ искреннимъ другомъ и сыномъ, безгранично любившимъ свое отечество». Павла Васильевича не взлюбили, однако, при дворъ безъ всякаго оспованія, по ті обвиненія, которымь онь подвергался, «не зная за собой вины», оказываются, по словамъ его біографа, голословными. Въ подтвержденіе этого приводятся сдёланныя объ адмираль отзывы со стороны А. П. Ермолова, графа Ө. П. Толстаго, канцлера графа А. Р. и саксонскаго посланивка въ Петербургѣ, въ 1804 году, Шумана. Всѣ такого рода ссылки на людей постороннихъ могутъ, конечно, считаться до некоторой степени подходящими, но едва ли въ виду ихъ будетъ кстати составителю жизнеописанія возносить своего приснаго до того, что будто на немъ не было никакой тени и что виною всёхъ его неудачь были только его враги, завистники и интриганы. Между тёмъ даже и въ приводимыхъ о немъ похвальныхъ свёдёніяхъ мелькають замётки объ его рёзкости на словахъ, по вёдь извёстно, что и рёзкость на словахъ не исключаетъ ни клеветъ, ни наговоровъ, а возбуждаетъ справедливое негодование въ техъ, на кого она бываетъ направлена, хотн бы и подъ покровомъ прямодушія. Замѣчаніе наше, разумѣется, не относится псключительно къ автору разсматриваемой нами замътки, но вообще ко всъмъ нашимъ біографамъ, выводящимъ изображаемыя ими личности въ самомъ привлекательномъ свётт, если къ приданію имъ такого пошиба есть родственныя или хоть дружественныя побужденія.

Обвиняли также Чичагова враги его и въ нелюбви къ отечеству, но разумъется, что его біографъ опровергаетъ такія обвиненія. Къ сожальнію, пропускъ Наполеона Чичаговымъ черезъ ръку Березину и затымъ отъйздъ адмирала навсегда за границу подали имъ достаточный поводъ къ распространенію о немъ нелестнаго миннія въ Россіи. Эти прискорбныя событія не объяснены пока въ «Архивъ», какъ слідуетъ. По поводу перваго изъ этихъ событій авторъ біографіи говоритъ только: «не будемъ входить здісь въ какой либо разборъ, тімъ боліє, что исторія уже сама начинаетъ прозрівать истину и, отдавая справедливость адмиралу, разоблачаетъ интриги Кутузова». Что же касается отъйзда Чичагова за границу навсегда, то и это «произошло опять пе по его вині». Причинъ же окончательнаго разрыва съ родиной, происмедшаго въ 1834 году, по словамъ автора, «никто въ Россіи не знаетъ, кромів его семьи», причемъ добавляется, что причины эти объясняются въ «Запискахъ» и лягутъ темнымъ иятномъ на нікоторыхъ діятелей царствованія «царя-витязя», т. е. императора Николая.

Далѣе представляются весьма любопытными тѣ страницы разсматриваемой нами статьи, въ которыхъ идетъ рѣчь о долженствующихъ появиться вполнѣ и уже начатыхъ нынѣ печатаніемъ «Запискахъ» знаменитаго адмирала. «Записки» эти онъ началъ писать на птальянскомъ языкѣ, а, послѣдніе годы своей жизни проводя въ Парижѣ, продолжалъ ихъ пофранцузски. Придирчивые люди, пожалуй, увидятъ проявленіе антипатріотическихъ чувствъ въ томъ, что коренной русскій человѣкъ вздумалъ писать о покинутомъ имъ отечествѣ на чужомъ языкѣ, и тѣмъ болѣе, что побудительная къ тому причина пока въ біографіи Чичагова не объясняется, а, говоря объ его «Запискахъ», авторъ біографіи только твердить о безпредѣльной любви выходца къ своей родинѣ.

«Записки эти,—замѣчаетъ далѣе авторъ,—не имѣютъ характера оправдательнаго»; и отсутствіе въ нихъ такого характера объясилеть слѣдующими строками: «Замѣчательно, что сколько пи уговаривали адмирала отвѣчать на всѣ

обвиненія, взводимыя на него за переправу Наполеона черезь Березину, опъ отказывался наотрёзъ». «Его, -- говорится далёв, -- могло мучить только одно: если бы Александръ I сомнъвался въ его невиновности; но такъ какъ онъ имёль вь своихь рукахь письма государя и зналь, что между ними педоразумвній ніть, то быль увіврень, что время свое возьметь и потомство и исторія его совершенно оправдають». Такъ какъ до сихъ поръ письма эти остаются неизвъстными, то и нельзя сказать, на сколько они успоконтельно могли воздъйствовать на Чичагова. Притомъ, если Александръ Павловичъ, по особымъ лично только ему извёстнымъ обстоятельствамъ, могъ вполий убёдиться въ невиновности Чичагова, то вся Россія была поставлена въ иныя условія, и о ней Чичагову, если онъ такъ сильно любилъ свое отечество, не мѣшало бы подумать. Такая мысль должна была считаться такимъ естественнымъ чувствомъ, подъ которое никакъ не могутъ подходить только личныя отношенія. Положимъ, что оправданіе Чичагова не могло бы появиться на русскомъ языкъ и вообще проникнуть въ прежнее время, но было бы по тому времени достаточно и то, если бы прежній русскій военноначальникъ — хотя бы только въ Европъ-опровергъ тъ разсказы и тъ клеветы, которыя противъ него ходили въ чужихъ людяхъ и могли несправедливо позорить честное русское имя, но онъ, заглушивъ такой вполнъ естественный и благородный порывъ, этого не сдълаль, потому только, что у него были какія-то никому неизвёстныя письма. Онъ заботился только о томъ, какъ думаеть о немъ Александръ Павловичъ, не обращая вниманія, что говорить о немъ Россія... Забота уже черезчуръ придворнаго свойства.

Странна и злополучна была участь «Записокъ», оставленныхъ адмираломъ его дочери Екатеринъ Павловнъ, бывшей въ замужествъ за французскимъ адмираломъ графомъ де-Бузэ. За него она вышла замужъ, желая доставить своему слібному отцу развлеченіе въ бесёді съ морякомъ-зятемъ. По смерти отца, намфревавшагося за часъ передъ смертью сжечь свои «Записки», Екатерина Павловна занялась приведеніемъ ихъ, по возможности, въ порядокъ, такъ какъ, кроме того, что оне были написаны крайне перазборчиво слѣнымъ старикомъ, употреблявшимъ при этомъ особую машинку, очень многое было написано на особыхъ листахъ безъ указанія, куда ихъ слёдуетъ отнести. Во время этой работы, вдругъ, въ 1855 году, въ Парижъ, въ «Revue Comtemporaine» появились выдержки изъэтихъ «Записокъ», сообщенныя графомъ де-Бузэ, дальнимъ родственникомъ мужа Екатерины Павловны. По словамъ автора статьи, этотъ господинъ, желая прослыть литераторомъ и воспользовавшись тёмъ, что участвоваль въ разборѣ бумагъ покойнаго адмирала, похитилъ нёсколько изъ тёхъ листовъ изъ «Записокъ» Павла Васильевича, которые относились къ 1812 году. Оскорбленная этимъ графиня де-Бузэ немедленно написала письмо ко многимъ редакторамъ, заявляя, что она всегда была и будетъ непричастна къ тру-

дамъ графа де-Бузэ, въ которыхъ говорится о Россіи.

Въ 1858 году, графъ де-Бузэ издалъ въ Берлинъ брошюру на французскомъ языкъ, подъ заглавіемъ «Мемуары адмирала Чигачова», а затъмъ быстро разошедшееся первое изданіе этихъ мемуаровъ было повторено въ Лейпцигъ. Брошюра эта вызвала сильнъйшее негодованіе русскихъ противъ покойпаго адмирала, будто бы переполнившаго свои «Записки» недостойными отзывами о Россіи и о русскихъ людяхъ, по никто не зналъ, кто былъ авторомъ этого памфлета и какимъ образомъ онъ появился въ печати. Изъ

пёсколькихъ листовъ, выкраденныхъ графомъ де-Бузэ изъ «Записокъ» Чичагова, нельзя было составить что нибудь цёльное, но, чтобы придать имъ
видъ законченности и большій интересъ, авторъ-самозванецъ вклеилъ коротенькую біографію адмирала, сочиненную Эмилемъ Шалемъ (Emile Shasles),
разсказы двиломата-англичанина изъ книги «Eastern Europe and the emperor Nicholus», газетныя статьи, собственныя измышленія, разсказы, слышанные имъ то тамъ, то здёсь, и все это выдалъ за подлинныя «Записки»
адмирала Чичагова. Выходило такъ, что честный адмиралъ оказывался, по
его собственнымъ «Запискамъ», самымъ ожесточеннымъ врагомъ своего
отечества.

Въ виду всего этого, графиня де-Бузэ начала, надёлавшій въ Парижё много шума, судебный процессъ противъ родственника своего мужа, и процессъ этотъ былъ выигранъ ею. Настоящія «Записки» ен отца не были, однако, изданы при ен жизни. Она изъ-за нихъ потерпёла слишкомъ много горя и не стала даже дотрогиваться до нихъ, и завёщала ихъ въ полное распоряженіе своему родственнику, автору той упомянутой статьи о Чичаговыхъ, на которой мы остановились выше. Г. Леонидъ Чичаговъ поспёшилъ воспользоваться этимъ правомъ и, передавъ «Записки» адмирала въ подстрочномъ переводё на русскомъ языкё, помёстилъ въ первомъ появившемся выпускё «Архпва», въ черновомъ наброскё и вступленіе, написанное самимъ авторомъ «Записокъ». По словамъ издателя, онъ сдёлалъ это, «дорожа каждой строчкой, которая могла бы служить къ характеристикѣ этого непонятаго современниками человёка».

«Записки» имѣютъ такое полное, данное имъ ихъ авторомъ, заглавіе: «Записки адмирала Чичагова, заключающія то, что онъ видѣлъ и что, по его мнѣнію, зналъ». Въ предисловіи онъ говоритъ, между прочимъ: «Трудъ мой не есть созданіе воображенія или вымысла, отличающагося обыкновенно отъ дѣйствительности. Я разскажу факты, за которые могу отвѣтствовать, и отдамъ отчетъ въ впечатлѣніяхъ, произведенныхъ на меня этими фактами».

Разсказъ автора «Записокъ» начинается со сведеній объ его отце съ включеніемъ разсужденій о дворянстве вообще и въ частности о русскомъ. Общія замечанія его о приниженности нашего дворянства весьма вёрны. Оно,—по его разсказу,—доходило, между прочимъ, до того, что такъ навываемые русскіе вельможи, давая аудіенціи, въ особенности иностранцамъ, обыкновенно старались принимать ихъ во время своего туалета, когда они снимали сорочки, дабы посётители видёли, что на плечахъ знатнаго барина не видно никакихъ рубцовъ отъ тёлеснаго наказанія, но не всякая знатная особа могла похвалиться такою отличкою, такъ какъ у большинства спины были исполосованы. Затёмъ, воздавъ хвалу императору Петру III за уничтоженіе Тайной канцеляріи и за пожалованіе дворянству вольностей, которыя должны были облагородить это сословіе, адмиралъ переходитъ къ воспоминаніямъ о царствованіи Екатерины II, къ тому времени, когда протекла большан часть его жизни.

Въ этихъ страницахъ онъ прежде всего и главнымъ образомъ является горячимъ и безусловнымъ защитникомъ сѣверной Семирамиды. Разумѣется, что во всемъ этомъ не можетъ быть ни малѣйшей лести, которая едва ли и была свойственна Чичагову въ подобномъ случаѣ. Тѣмъ не менѣе, разсказы его объ Екатеринѣ обращаются въ сплошное похвальное слово. Та-

кое увлечение во взглядъ современника на прославленную царицу было вполнъ естественно и понятно. Она умъла окружить себя такимъ блескомъ, что ослвиляла всвять, которые могли ее видеть. Разумвется, безпристрастной исторіи въ ту пору не могло и быть, и потому въ этомъ отношенів всь русскіе были настроены одинаково, въ особенности же близкія къ государынь лица, которыя, превознося Екатерину, въ то же время, какъ ея сполвижники, возвыщали и самихъ себя въ общественномъ мийніи. Допустимъ, впрочемъ, что у Чичагова такой цёли не имёлось, и что онъ воскищался Екатериною отъ чистаго сердца, но, тымъ не меные, въ увлечени своемъ онъ доходитъ иногда даже до важныхъ ошибокъ. Онъ прежде всего приписываетъ Екатеринъ намъреніе уничтожить крыпостное сословіе, но едва ин такое желаніе ея можно считать искрепнимъ. Она собственно высказывалась такъ въ угоду французскимъ философамъ. Лично же отъ себя Екатерина заявляла, что россіяне живуть при ней въ «полномъ блаженстві и при тіхь условіяхь, въ какихь они при кріпостномъ праві, что они счастливо и мирно воздёлывають свои нивы, и подтверждала это на дълъ, обращая сотни тысячь душь въ крѣпостное состояніе въ вознагражденіе не только заслугь, но и въ ознаменованіе своего фавора приближеннымъ ей людямъ. Неуспъхъ стремленія ея-отмънить кръпостное состояніе, Чичаговъ приписываетъ духу націи и особенно низкому нравственному уровню тогдашняго нашего дворянства, такъ какъ, по словамъ его, рабство согласовалось съ естественною наклонностію народа, добавляя, что истинною подпорою рабства служить дворянство. «Сколькихь я,-пишеть онъ,-зпавалъ изъ этихъ высокомърныхъ дворянъ, которые при Екатеринъ инчъмъ не были довольны, считая себя недостаточно свободными, и то и дёло роптали на правительство, а при Павлѣ — только дрожали. То надменные и дерзкіе, то подлые и трусливые, они были всегда нев'єжественны и рабольпны. «Крестьяне, — говорять они, — платять оброкь, держать себя покорно и смирно, вотъ все, что намъ нужно. Что намъ за дело до всего прочаго и по нихъ самихъ»? Таковъ пухъ, которымъ живетъ дворянство моего дюбезнаго отечества. Склонность къ раболъцству, свойственная всему народонаселенію, гораздо болже развита въ господахь, въ соразмёрности ихъ интересовъ, нежели въ крепостныхъ, интересы, которыхъ имъ противоположны. У другихъ народовъ просвъщение низходить свыше, распространяется въ высшихъ слояхъ общества, которымъ нётъ выгоды угнетать низшіе классы и которые стараются просвёщать ихъ относительно общихъ выгодъ».

Какъ бы, впрочемъ, то ни было, но при односторонности стремленія Чичагова — восхвалить Екатерину за ея намѣренія освободить крестьянъ, онъ забылъ, что она-то именно и утвердила крѣпостное право въ самой свободолюбивой странѣ, какою была Украйна.

Начавшаяся защита Екатерины II прерывается въ «Запискахъ» Чичагова разсужденіями о непреложности такого неравенства въ человъческомъ родь, которое начинается только посль смерти. Затьмъ идуть разсужденія о женщинахъ вообще и въ частности объ актрисахъ. Конечно, всъ подобнаго рода разсужденія окажутся для нашего времени отсталыми, но если принять въ соображеніе ту далекую пору, когда они усвоивались Чичаговымъ, то нельзя не сказать, что онъ былъ въ свое время человъкъ и умный, и начитанный, хотя по современному намъ взгляду, и крайне односторонній.

Затемъ, обращаясь снова къ Екатеринъ, онъ поддерживаетъ историческими доводами право ея на названіе — «Великая», и крайне усердно, а иногда очень толково опровергаеть тѣ клеветы, которыя распускали противъ пен, и замъчаетъ: «Больше никто не дерзнулъ воздать Екатеринъ должную хвалу, потому что страхъ, внушаемый ея сыномъ и преемникомъ Павломъ I, удерживаетъ техъ, которые желали бы оправдать ея память отъ всёхъ пошлыхъ, безпрерывно расточаемыхъ обвиненій. Но придетъ время, когда непреоборимая сила правды отметить за всё клеветы».

Съ своей стороны Чичаговъ старается объяснить обстоятельства вступленія Екатерины на престоль, ссылаясь, между прочимь, на то, что такой перевороть быль подготовлень безъ всякаго со стороны ея участія, и что она должна была вынужденно исполнить только то, къ чему призывала ее Россія. Онъ говорить въ ея пользу и противъ невърно выставляемыхъ ея отношеній къ сыну, нравъ котораго, какъ это оказалось впослёдствін, не представлялъ никакой возможности ни обуздать его, ни предоставить ему какого либо участія въ дёлё государственнаго управленія. Восхваляя лично Екатерину, Чичаговъ восхищается и всёми ближайшими ея сотрудниками, упуская изъ виду, что большинство изъ нихъ, пользуясь довърјемъ н расположениемъ государыни, безмёрно и нечестно живились на счетъ государства и на счетъ частныхъ лицъ, въ силу своего высокаго положенія при дворъ. Несовсемъ верно старается уверпть Чичаговъ, будто Екатерина награждала только достойныхъ за истинныя заслуги, тогда какъ, напротивъ, едва ли въ какое либо другое время, болье чемъ въ ея царствование, было людей служебныхъ, воспользовавшихся и почестями, и богатствами безъ всякихъ ръшительно заслугъ. Наконецъ, онъ приписываетъ Екатеринъ совершенно пеосновательно уничтожение пытокъ, тогда какъ онъ существовали во время всего ея царствованія, что, впрочемь, оговориль въ особой сноскъ и самъ издатель «Архива».

Если, какъ мы замътили, въ отзывахъ Чичагова о Екатеринъ и ея царствованін, — въ отзывахъ о «золотомъ въкъ Россіи», по выраженію автора «Записокъ», не могло быть и тени лести, то, все же, въ этихъ отзывахъ есть своя особеннаго рода подкладка: Чичаговъ, имѣвшій поводъ негодовать на униженіе, испытанное имъ при Павлѣ І, а потомъ при его недовольстве ходомъ дёлъ въ последние слишкомъ десять лётъ царствования Александра Павловича, желаль выставить свётлую пору царствованія Екатерины въ слишкомъ ръзкую противоположность следовавшему за темъ времени. Порою такое намерение не только проглядываеть весьма заметно

въ «Запискахъ», но и прямо высказывается ихъ авторомъ.

Не смотря, однако, на то, если только отрѣшиться отъ такого его увлеченія и отнестись къ описываемой имъ порѣ болѣе безпристрастно, то нельзя не признать чрезвычайной пригодности «Записокъ» адмирала для того продолжительнаго времени, которое онъ прожиль на свётё, а отчасти впродолженіе его и быль замётнымь государственнымь дёятелемь. Такого рода «Записки» должны всегда имъть огромное значеніе, если бы даже и не въ положительномъ, то, всетаки, въ отрицательномъ смыслъ, и во многихъ случаяхъ оне могутъ способствовать разъяснению того, что безъ нихъ должно было оставаться или неяснымъ, или недосказаннымъ.

K. H. B.

Адамъ Кисель, воевода кіевскій. 1580—1653 г. Историко-біографическій очеркъ съ портретомъ Киселя. И. П. Новицкаго. Изданіе редакціи "Кіевской Старины". Кіевъ. 1885.

Въ области ученыхъ изследованій, какъ и въ сфере свободнаго художественнаго творчества, критика нередко становится на почву отрицанія возможности «новаго слова» тамъ, где, повидимому, все изследовано и о чемъ будто бы сказано «последнее слово науки», или въ такой сфере художественнаго творчества, къ которому раньше приложены были творческія силы величайшихъ, геніальныхъ художниковъ. Но едва ли достаточно твердою бу-

деть эта почва отрицанія въ той и въ другой области.

Со стороны здравой критики едва ли основательно слышать такіе вопросы: что новаго можно сказать объ Адамѣ Киселѣ послѣ того, какъ участіе его въ историческихъ судьбахъ Малороссіи и Польши обстоятельно выяснено прежними историками и сказано послѣднее слово науки такимъ солиднымъ и даровитымъ историкомъ, какъ покойный Н. И. Костомаровъ?—Или какъ можно отважиться прилагать художественное творчество къ событіямъ «двѣнадцатаго года» послѣ того, какъ у насъ есть геніальное совданіе изъ этой эпохи графа Л. Н. Толстаго—«Война и миръ»?

И въ томъ и въ другомъ случай критика поступила бы опромитичиво. Европа имъетъ геніальныя скульптурныя воспроизведенія мина о Психей, о Геркулесь и т. п.; но это не налагаетъ запрета на творческіе різцы со-

временныхъ и будущихъ мастеровъ ръзца и мрамора.

Замѣчаніе это примѣнимо и къ историческому изслѣдованію, заглавіе

котораго приведено выше.

Монографическая работа г. Новицкаго объ взвёстномъ всёмъ Адамѣ Киселѣ—вполнѣ самостоятельный трудъ, представляющій немало новаго и оригинальнаго въ карактеристикѣ историческаго дѣятеля, котораго всѣ, казалось, одинаково понимали. Г. Новицкій даетъ намъ нѣсколько инаго Адама Киселя. Кіевскій ученый, выступившій въ свѣтъ съ своимъ изслѣдованіемъ, является не продолжателемъ прежнихъ историковъ Малороссіи и совсѣмъ даже не ученикомъ, казалось бы, своего учителя и признаннаго въ данной научной области авторитета—Костомарова. Нѣтъ, г. Новицкій идетъ своею дорогою. Правда, онъ часто обращается къ знаменитому труду — «Богданъ Хмельницкій», нерѣдко цитируетъ его (счетомъ 19 разъ), но чаще — по вопросамъ спорнымъ, гдѣ поправляетъ и весьма доказательно оспариваетъ почтеннаго историка.

Чрезвычайно любопытна и, какъ намъ кажется, необыкновенно върна общая характеристика Киселя, къ которой приходитъ г. Новицкій въ концѣ своего изслѣдованія.

Онъ разсматриваетъ кіевскаго воеводу съ точки зрѣнія государственности. «Девизомъ всей его общественной дѣятельности, — говоритъ онъ, — слѣдуетъ признать: «salus reipublicae — suprema lex», и въ этомъ отношеніи онъ стоитъ цѣлою головою выше не только Пушкаря, но и Вишневецкаго со всею рукоплескавшею ему шляхтою».

Не понимая этой стороны польско-русскаго д'ятеля, прежніе историки, можно сказать, клеветали на Киселя, особенно же по поводу якобы его на-

ціональныхъ противорьчій и якобы двудичности.

«Вотъ въ этомъ именно пунктъ,-говоритъ г. Новицкій,-въ отношеніи вопроса національнаго, и является наибольше путаницы во взглядахъ на Киселя его современниковъ, а равно и нашихъ. Первые находили, что симпатів Киселя, защитника православія и открыто причисляющаго себя къ Руси, должны всецъло лежать на сторонъ схизматическаго плебса, въ пользу котораго онъ изменяетъ Польскому государству; мы же, перенося современныя намъ понятія въ XVII въкъ, затрудняемся понять, какимъ образомъ православный русскій могъ очутиться въ минуту борьбы въ польскомъ лагеръ, и готовы признать его измънникомъ своему народному дълу. Но, взглянувъ нёсколько шире и всестороннёе, приходится только признать, что у Киселя народность, въ смысле этнографическомъ, не совпадала съ національностью, въ значеніи государственномъ. Патріотически защищая первую, сознательно обособлявшуюся въ то время только въ сферт церковной, Кисель, тамъ менте, склоненъ былъ поступиться второю. Съ этой последней точки зренія онъ быль не только русскимъ патріотомъ, но еще боле патріотомъ Речи Посполитой, вий которой онъ не могъ даже помыслить ни самого себя, ни своего русскаго патріотизма. Разрывъ съ нею, съ желаніемъ основать особое самостоятельное государство, а темъ болье съ цёлью подчиниться другому, въ глазахъ Киселя былъ ни чёмъ другимъ, какъ позорнымъ актомъ государственной измёны. Чернь и представитель ея Пушкарь не мудрствовали, а прямо переходили подъ московскую державу. Хмельницкій рішился на этоть шагь только послів долгихь колебаній. Кисель не сдёлаль бы его никогда» (стр. 83-84).

Г. Новицкій очень остроумною посылкою подтверждаеть послёдніе свои доводы.

«Чтобы лучше пояснить, -- говорить онъ, -- указанное нами различіе въ Кисель патріотизма народнаго отъ національнаго (столь часто и столь же неосновательно смёшиваемыхь, замётимь, и въ современной мёстной жизни), попробуемъ показать соотвътственную параллель, взявъ за основание окружающія нась обстоятельства. Допустимь такое предположеніе. Нам'єстикомъ Галиціи состоить містный русинь уніать, а въ Подольской или Волынской губернін губернаторъ католикъ польской народности, хотя изъ русскихъ подданныхъ. Допускаемъ далъе, что, въ случав войны между Россіей и Австріей, среди народа восточной Галиціи возникаетъ движеніе въ пользу перваго государства, среди помъщиковъ Подолья или Волыни въ пользу втораго. Всякому станетъ исно, что предположенные нами намъстникъ и губернаторъ могли бы отказаться отъ всякихъ враждебныхъ дёйствій противъ своихъ единоплеменниковъ и единовёрцевъ, оставаясь при этомъ вёрными подданными своего правительства и работая въ его пользу темъ, что каждый изъ нихъ старался бы мирными средствами успокоить и удержать ту часть мёстнаго населенія, которая готова принять сторону непріятеля. Поступая иначе, потворствуя такому движенію и даже присоединяясь къ нему, каждый изъ нихъ становился бы государственнымъ измённикомъ.

«Положеніе Адама Григорьевича во время вовстанія Хмельницкаго,— продолжаеть г. Новицкій,—было совершенно аналогично съ только-что изображеннымъ нами. И за то именно, что онъ не захотёль стать измённикомъ ни своей народности, ни своему государству, заклеймили его таковымъ объ стороны, да продолжають клеймить историки и досель. Пора же послёднимъ понять, что для Киселя Русь вовсе не отождествлялась и не должна была

отождествляться ни съ проблематическимъ казацко-русскимъ княженіемъ, ни съ Москвою. Въ послёдней онъ могъ только видёть государство единовёрное и единоплеменное, но во всякомъ случай иностранное; политически она представлялась столь же чуждою его русско-патріотическимъ стремленіямъ, какъ чужда Вёна для живущаго въ Украйнё поляка, какъ чуждъ

Петербургъ для русина, положимъ, изъ Тариополя или Коломыи.

«Только съ такой точки врѣнія слѣдуетъ разсматривать общественную дѣятельность Киселя, только она можетъ представить надлежащее основаніе для нравственней оцѣнки этой дѣятельности. Изслѣдованіе фактовъ показало намъ всю шаткость возводившихся на Киселя со всѣхъ сторонъ обвиненій, такъ какъ онъ высказывалъ и проводилъ свои идеи прямо, всегда оставаясь вѣрнымъ себѣ, что не исключаетъ, однако, въ его дѣятельности, тѣхъ неизбѣжныхъ противорѣчій, которыя вытекали не изъ его личнаго характера, а изъ фальшивости самаго положенія, изъ роковой коллизіи между его стремленіями русско-патріотическими и польско-государственными».

Нельзя не согласиться съ этой искусной и научно-философской аргу-

ментаціей молодаго ученаго.

Заключительныя слова характеристики оклеветаннаго политическаго дъятеля особенно подкупають своею симпатичностью. Воть они. «Что касается политической стороны дела, то въ этомъ отношении за Киселемъ слъдуетъ признать глубокое понимание потребностей и пнтересовъ своего государства въ данную эпоху, какимъ обладали развъ очень немногіе изъ его современниковъ. Видя вещи несравненно яснъе своихъ сотоварищей по сенату, Кисель имълъ полное право плакаться на свою проницательность, которая позволяла ему предвидёть и заставляла заранёе предваущать грядущія б'єдствія отчизны. Но его зам'єчательный ум'є не принесь должной пользы, всё усилія его и труды не оставили практических в последствій. Не станемъ вдаваться въ подробныя объясненія этого факта, а только приведемъ нъсколько строкъ польскаго писателя (Т. Т. Z. Jez), въ которыхъ сжато и мітко выражень общій взглядь на этоть предметь, разділяемый и нами въ значительной степени. «Люди, говоритъ онъ, которые не могли сдёлаться великими въ Польше, были бы таковыми во всякомъ иномъ государствъ. Представъте себъ, напримъръ, Яна Собъскаго въ роли турецкаго султана, германскаго императора, или на мъстъ Людовика XIV: какимъ онъ показался бы намъ великаномъ! Каждый изъ нашихъ государственныхъ людей везді быль бы на своемъ місті, но только не въ Польші. Отсюда слёдуеть выводь, что въ Польше неправильна была обработка самой почвы, на которой выростали ея политическіе д'ятели.

«Воть эта-то неподготовленность почвы и была причиною, что Адамъ Григорьевичь Кисель, безспорно представлявшій всё задатки стать замічательнымь государственнымь діятелемь, вмісто того осуждень быль обстоятельствами на горькую участь забытаго еще при жизни политическаго неудачника, а на могилі его не растеть до сихъ поръ никакихъ цвітовь, кромі плевель злословія»...

Вотъ то «новое», что нашлось сказать объ Адамъ Киселъ.

Монографія г. Новицкаго составляєть такимь образомь новый цённый вкладь въ область историческихъ изслёдованій протекшихъ судебъ Малороссій и Польши въ эпоху ихъ политическаго разрыва и паденія.

Д. Мордовцевъ.

#### Исторія государственных учрежденій Англіи. Рудольфа Гнейста, переводъ съ немецкаго. Москва. 1885.

Лучшая книга объ устройствъ Англіи написана нъмцемъ, и англичане должны были признать ее классическимъ сочинениемъ объ ихъ отечествъ. Профессоръ законовъдънія въ Берлинскомъ университетъ, членъ прусской налаты депутатовъ, германскаго рейхстага и верховнаго королевскаго суда, Гнейстъ посвятилъ изученію Англіи большую часть своихъ сочиненій и своей долгой трудовой жизни. Ему теперь уже 70 льть, и онь съ 1853 года началь писать объ англійскихъ учрежденіяхъ, постепенно расширяя п пополняя свои изследованія въ последующихъ переработкахъ своихъ книгъ. Въ настоящемъ своемъ видъ книга Гнейста явилась въ 1882 году, почти черезъ 30 лътъ послъ первыхъ работъ его по этому предмету, и вмъсто обозрънія отдёльныхъ частей англійскаго конституціоннаго права обнимаеть, подъ названіемъ «Englische Verfassungsgeschichte», весь тысячельтній періодъ исторіи этой страны съ точки зрвнія ся законодательства. Этой точки авторъ никогда не упускаеть изъ виду въ своемъ изложени, и она служить исходиымъ и основнымъ пунктомъ его замѣчательнаго труда. Гнейстъ прежде всего юристь, а потомъ уже историкъ. Этимъ объясняются пробълы, встрѣчающіеся въ оцѣнкѣ нѣкоторыхъ періодовъ англійской исторіп, и излишнія подробности въ разсказъ о другихъ ен эпохахъ. Онъ самъ говоритъ въ предисловін къ своей книгѣ, что къ изученію англійской конституцін его побудили недостатки въ государственномъ устройствѣ своего отечества, Пруссін. Еще въ 1847 году, онъ издалъ сочинение, въ которомъ доказывалъ необходимость введенія суда присяжныхъ, а во второмъ своемъ сочиненіи, относящемся уже къ Англіи, представиль оцънку реальныхъ основъ, на которыхъ держатся сословныя отношенія въ средней Европѣ, и разсмотрѣлъ, на примѣрѣ англійскихъ сословій, на сколько правы и неправы, каждый со своей стороны, какъ феодализмъ, такъ и демократія (Adel, Ritterschaft in England, 1853). Въ 1857 году, вышла его «Исторія и настоящее положеніе властей въ Англіи». Здъсь онъ доказывалъ необходимость строить зданіе управленія, начиная снизу. Затемъ, въ 1867 году, вышла его «Исторія англійскаго административнаго права». Представляя въ примѣръ Англію, Гнейсть выражалъ надежду, что и въ Пруссін безцѣльнымъ и безформеннымъ стремленіямъ національной политики будутъ противопоставлены ясныя цёли и опредёленныя формы. Эта книга вошла почти цёликомъ въ последній трудъ Гнейста, вмёстё съ «Исторіей общиннаго устройства и самоуправленія Англів (1863—1871). Это собственно исторія парламентскаго права въ Англін, исторія борьбы между государствомъ, обществомъ и церковью, между конституціей и администраціей, между общинными и правительственными интересами. Глубокій знатокъ и поклонникъ государственныхъ учрежденій Англін, Гнейстъ ставить во всемь эту страну примъромъ для своего отечества, признавая конституціонные порядки Францін, Бельгін и южной Европы непригодными для Германів. Это придаеть односторонность его во всёхъ отношеніяхъ капитальному труду. Такъ онъ признаеть, что въ современномъ государствъ общинные и окружные союзы не могуть быть автономными корпораціями, а могуть играть лишь роль неполнительныхъ органовъ административнаго права. Онъ основываетъ это положение на томъ, что въ Англін всё подробности конституціоннаго устройства созданы не парламентскимъ законодательствомъ, а органическими законами государственнаго совъта (Privy Council). Это совершенно върно. Но, требуя для административнаго права такой власти, что даже общинные налоги должны, по его мнѣнію, быть лишь органическою составною частью общаго государственнаго хозяйства, Гнейстъ ставитъ условіемъ, чтобы это право и это хозяйство достигли полнаго своего развитія. А развѣ такое развитіе существуетъ въ Германіи, еще такъ недавно живущей конституціонною жизнью? и могутъ ли англійскіе порядки, выработанные почти тысячелѣтней практикой парламентаризма, служить основаніемъ вовсе не парламентскихъ пріемовъ бисмарковскаго режима?.. На это врядъ ли и Гнейстъ отвѣтитъ утвердительно.—Языкъ русскаго перевода точенъ и правиленъ, по тяжелъ. Этимъ недостаткомъ страдаетъ, впрочемъ, и подлинникъ.

B. 3.

# Русская православная старина въ Замостьт. Магистра священника Александра Будиловича. Варшава. 1885.

Небольшой, но весьма интересный уёздный городокъ Люблинской губернін, расположенный близь австрійской границы, давно ожидаль своей исторіи. Городъ Замостье памятень въ исторіи, главнымъ образомъ, потому, что въ немъ происходилъ съвздъ латинскаго и уніатскаго духовенства съ цълью установленія единообразія въ богослуженін уніатской церкви, а въ сущности для искаженія православнаго обряда и приближенія уніатскаго богослуженія къ латинскому. На этомъ, такъ называемомъ «Замостьскомъ соборѣ», созванномъ въ 1720 году по совъту іезунтовъ и состоявшемъ подъ предсъдательствомъ папскаго нунція, едесскаго архіепископа Іеронима Гримальди, было положено начало тёмъ измѣненіямъ и искаженіямъ восточнаго богослуженія, которыми унія отличалась, съ обрядовой стороны, отъ православія. Но если діятельность этого собора небезьизвістна по тімь изслівдованіямъ, которыя появлялись въ русской литературь, то самый городъ, гдъ происходилъ Замостьскій соборъ, только теперь дождался своего историка въ лицъ ученаго и ревностнаго мъстнаго дъятеля, магистра А. Будиловича, получившаго уже извъстность своими трудами по изслъдованию Холмской старины.

Разематриваемая монографія прежде печаталась въ «Холмско-Варшавскомъ Епархіальномъ Въстникъ», а теперь появилась въ видъ отдъльной

книги, изданной холмскимъ Св. Богородицкимъ братствомъ.

Изъ этого труда мы узнаемъ, что городъ Замостье, основанный среди силошнаго, издревле-православнаго червонорусскаго илемени, но въ мѣстности, составляющей до сихъ поръ заповѣдныя владѣнія польскихъ графовъ Замойскихъ, былъ заложенъ въ 1580 году канцлеромъ и усерднымъ слугою Стефана Баторія, графомъ Яномъ Замойскимъ. Это была пора, когда въ Польшѣ шли усиленныя подготовителаныя работы къ искорененію православія и русской народности въ подвѣдомыхъ ей русскихъ областяхъ, и въ видѣ лепты на осуществленіе этихъ цѣлей знаменитый польскій канцлеръ преподнесъ ойчизнѣ созданный имъ городъ. Изданною по этому случаю грамотою, утвержденною польскими королями Стефаномъ (1585 г.) и Сигизмундомъ ІІІ (1589 г.), основатель города разрѣшилъ селиться въ немъ исклю-

чительно католикамъ; въ этихъ видахъ первые поселенцы города, удовлетворяющіе этому условію, привлекались не только изъ Польши, но и изъ Западной Европы. Не смотря, однако, на столь откровенно выраженную основателемъ города цёль и условія его постройки, не смотря на сооруженіе канцлеромъ Замойскимъ на собственныя средства общирнаго католическаго костела, въ новомъ городѣ неожиданно появляется русская православная община, которая воздвигаетъ двѣ православныя церкви и учреждаетъ, для борьбы съ надвигавшимся римскимъ католицизмомъ, Свято-Николаевское братство, остававшееся вѣрнымъ православію болѣе ста лѣтъ и уступившее уніи въ числѣ лишь послѣднихъ братствъ западной Россіи.

Авторъ излагаетъ причины возникновенія русской жизни въ городѣ, учрежденномъ съ цѣлью подавленія русской народности и вѣры среди окружающаго населенія, описываетъ исторію Св. Николаевскаго братства, равно братства Покрова Пресвятыя Богородицы, положеніе православнаго городскаго населенія, борьбу его съ уніатами, захваты базиліанами православныхъ церквей и господство уніатовъ надъ русскими святынями и русскимъ народомъ, торжество Николаевскаго братства надъ базиліанами и происшедшее потомъ поглощеніе его послѣдними, базиліанскую систему воспитанія юношества и, какъ новѣйшую исторію, закрытіе уніатскаго монастыря и, наконецъ, недавнее мѣстное торжество православія надъ уніей съ возстановленіемъ древияго Св. Николаевскаго братства.

Влагодаря трудамъ почтеннаго мѣстнаго дѣятеля, мы имѣемъ теперь исторію одной изъ интересныхъ мѣстностей Холмщины,—исторію, которая, кромѣ удовлетворенія научнымъ цѣлямъ, сослужитъ несомнѣнную службу дѣлу возрожденія, среди мѣстнаго русскаго населенія, пароднаго духа и вѣры ихъ предковъ.

М. Городецкій.

Матеріалы по исторіи Воронежской и сосёднихъ губерній. Древніе акты XVI—XVIII ст., собранные и изданные секретаремъ воронежскаго губернскаго статистическаго комитета Л. В. Вейнбергомъ. Вып. IV, V и VI. Воронежъ. 1886.

Послѣ долгаго перерыва появились, наконецъ, дальнѣйшіе выпуски воронеженихъ актовъ. Первые три тома, или, правильнее сказать, томика, такъ какъ въ нихъ во всёхъ только 152 странички, -- вышли въ 1850-- 1853 гг., подъ редакцією гг. Второва и Александрова-Дольника. Продолженіе «актовъ» оттянулось такимъ образомъ ни много, ни мало, какъ на 32 года. Теперь это дело возобновилось, благодаря энергін и умелости новаго секретаря воронежскаго губерискаго статистическаго комитета Л. Б. Вейнберга. Ему, безъ сомивнія, будуть за это благодарны всё занимающіеся бытовой исторіей нашего народа, такъ какъ вновь вышедшіе выпуски древнихъ актовъ представляють весьма богатый матеріаль какь для м'естной, такъ и для общерусской исторія народной жизни и культуры. Такіе сборники у насъ, въ Россіи, рідки, и очень немногія губернін иміють ихъ. Первые три выпуска, составляющие въ настоящее время уже библіографическую редкость, были въ свое время по достоинству опънены людьми науки; г. Чичеринъ польвовался ими при изследованія областных учрежденій. Вероятно, также будутъ оцънены и эти послъдніе выпуски, составляющіе прямое продолженіе

прежнихъ и ничъмъ, кромъ развъ большей полноты и обстоятельности, не отинчающиеся отъ нихъ.

Акты, помъщенные въ этихъ выпускахъ, относятся къ XVI, XVII и XVIII столътіямъ. Здъсь, между прочимъ, помъщены 4 документа, касающіеся Стеньки Разина и его сообщинковъ. Затёмъ, мы находимъ много документовъ петровскаго времени, относящихся къ «струговому и корабельному дёлу», т. е. къ постройкъ судовъ и струговъ, которая производилась въ то время на Воронежской верфи; изъ этихъ документовъ особенно характерны письма датскаго виженера Симона Питерсена къ Петру І. Симонъ Питерсенъ, какъ извъстно, завъдываль кораблестроительными работами въ Воронежъ; въ письмахъ своихъ, написанныхъ понёмецки, Питерсенъ жалуется на то, что мъстныя власти не только не хотять исполнять его справедливыхъ требованій, но даже, какъ выражено въ современномъ перевод'є толмача Зах. В'єлокурова, «ныне по всякимъ нравы и переводы изгоняемъ семь, что дале, то хуже, и ныий і до послёдка по стати и чести унижаемъ есмь» (вып. ІV. стр. 183). «Матеріалы» заключають въ себъ также много любонытныхъ документовъ по четвертному и старозаимочному землевладению (№ 100 — 102, 104, 112, 131, 152, 163, 185 и пр.), пріобратающих въ настоящее время особый интересь, въ виду готовящагося пересмотра этихъ дёль въ законодательпомъ порядкъ. Сверхъ этого, въ новыхъ выпускахъ мы находимъ массу документовъ, имѣющихъ спеціальный бытовой интересъ; таковы, напримѣръ, «Рядная запись XVII в.», «Отчетъ по раздёлу имущества умершей Анны Лодинъ между наслъдниками» (1707 г.), «Образчикъ довъренности на управленіе вотчиной XVII вѣка», «Образецъ частной переписки 17-го вѣка», «Грамота епископа воронежскаго Митрофана къ острогожскому полковнику Куколеву о присылкъ рыбы ради праздника Благовъщенія» и т. д.

Мы не сомнъваемся, что, при такомъ богатствъ матеріала и его разносторонности, воронежскіе сборники займуть почтенное мъсто въ ряду изданій

нашихъ провинціальныхъ статистическихъ комитетовъ.

Н. Д-скій.

Матеріалы для исторіи народнаго просв'єщенія въ Россіи. Самоучки. Собраль И. С. Ремезовъ. Спб. 1886. Съ четырьмя портретами.

Теорія равенства, такъ давно, такъ усердно и такъ напрасно пропов'є дуемая французами, нигдѣ не оказывается столько несостоятельною, какъ въ области умственнаго развитія. Если нельзя даже и на короткое время уровнять матеріальное достояніе нѣсколькихъ лицъ, то возможно ли равенство мыслящихъ способностей даже при одинаковой степени образованія, при однихь и тѣхъ же условіяхъ общественной жизни. Исторія нашей школьной жизни, также какъ и семейнаго воспитанія, представляеть множество примѣровъ выдѣленія изъ среды лицъ, обученіе которыхъ ндетъ по одной системѣ, — дарованій совершенно самобытныхъ и оригинальныхъ. Готовятъ математика — выходитъ поэтъ, изъ юриста образуется механикъ. По тому же, еще неизслѣдованному закону самодѣятельности человѣческаго духа, являются и самоучки въ средѣ уже совершенно непричастной никакому культурному развитію и гдѣ, пожалуй, можно допустить равенство невѣжества и грубыхъ инстинктовъ. Г. Ремезовъ находитъ, что самоучки, какъ явленія не-

нормальныя, служать живымь укоромь обществу въ педостаточной заботливости о народномъ образовании. Безусловно съ этимъ согласиться нельзя. Въдь и геній, выдающійся изъ среды интеллигентной, явленіе ненормальное, и нельзя же, давая народу общее образование, въ то же время готовить изъ него философовъ, механиковъ, историковъ, живописцевъ, стихотворцевъ, какими были Посошковъ, Кулибинъ, Семеновъ, Ступинъ, Слепушкинъ, жизнь которыхъ описываетъ авторъ. Они развились, конечно, безъ всякаго пособія общества, не получивъ никакого образованія, борясь съ грубой средой, въ которой родились. Но, быть можетъ, эта-то борьба и послужила къ развитио ихъ исключительныхъ способностей? Кто знаетъ, обратились ли бы они къ тому роду даятельности, въ которомъ сделались известны, если бы съ детства получили общее образование, какое дается въ среднихъ классахъ общества. Это общество было бы виновато въ томъ, если бы, замътивъ стремленіе самоучекъ къ избраннымъ ими занятіямъ, не дало имъ возможности развиться въ этомъ направлении или преследовало ихъ за это. Но такихъ явленій не зам'тно въ жизни названныхъ самоучекъ. Напротивъ, имъ везд' давали ходъ, гдъ могли, а если они и оставляли иногда свои главныя занятія для того, чтобы устранвать иллюминаціи и потёшные фокусы для своихъ меценатовъ, то въдь они дъйствовали только въ духъ времени, и требовать отъ нихъ твердости характера, когда устойчивостью его не отличались и сильные міра, было бы несправедливо. Жизнь всёхъ этихъ лицъ очень интересна и разсказана г. Ремезовымъ просто, безъ увлеченія ихъ дарованіями на основании источниковъ, критически разобранныхъ. Списокъ этихъ источниковъ помѣщенъ при каждой біографіи и до того полонъ, что будущій историкъ этихъ самоучекъ не станетъ нуждаться въ другихъ указаніяхъ, такъ какъ авторъ собралъ все, что только напечатано о каждомъ изъ этихъ лицъ, не исключая мелкихъ газетныхъ статей. Самый общирный очеркъ посвященъ Кулибину; біографія Посошкова могла бы быть обработана подробнѣе, въ особенности по отношенію къ разбору его сочиненій. Особенно любопытна жизнь Семенова, задумавшаго изучить астрономическія явленія, не имфя понятія о математикъ и всетаки, достигщаго своей цъли. Жизнь иконописца Ступина интересна по основанию имъ арзамасской школы живописи. Менфе всёхъ возбуждаетъ вниманіе плохой стихотворецъ Слёпушкинъ, и если авторъ непременно хотель представить образець поэта изъ крестьянь, то могь бы взять хотя недавно умершаго, дъйствительно талантливаго Сурикова, не говоря уже о Кольцовъ и Никитинъ. Всъ эти біографіи являлись уже въ отдъльных изданіях для народнаго чтенія, но теперь переработаны авторомъ для интеллигентныхъ классовъ общества и, конечно, обратять на себя вниманіе.

В-ъ.

#### Календарь Вятской губерній на 1886 годъ. Вятка. 1886.

Новый выпускъ календаря Вятской губерній составленъ также обстоятельно и добросовъетно, какъ и всё прочія изданія вятскаго статистическаго комитета. Здѣсь мы находимъ, кромѣ обычныхъ справочныхъ свѣдѣній по губерній, весьма много интересныхъ статистическихъ и историческихъ данныхъ о Вятскомъ краѣ, который, не смотря на изслѣдованія многихъ лицъ, работавшихъ надъ нимъ, все еще изученъ очень недостаточно, и представляетъ во многихъ отношеніяхъ неизвѣстную tabulam rasam. Особенно раз-

работанъ въ календаръ отдъль статистическій. Здъсь помъщены свъдънія о движеніи населенія до 1884 года., о распредъленіи поземельной собственности по главнымъ категоріямъ владъльцевъ, распредъленіи вемель по угодьямъ и родамъ посъвовъ, о кустарной промышленности края; о скотоводствъ, са-

доводствъ, огородничествъ и т. п.

Историческій отдёль въ нынёшнемь изданіи занимаеть, къ сожалёнію, весьма скромное м'єсто; ему посвящено всего 28 страничекъ. Въ немъ помъщена только одна статья г. Спицына — «Вотчины Успенскаго Трифонова монастыря», составленная на основаніи містныхъ источниковь; затімь «Списокъ архимандритовъ и игуменовъ вятскихъ монастырей» и «Списокъ головъ г. Вятки съ 1767—1870 г.». Очеркъ г. Спицына полонъ самаго живаго интереса и прекрасно рисуетъ, какимъ путемъ производилось монастырями «собираніе» земель и вотчинъ. Успенскій монастырь быль основань препод. Трифономъ въ 1580 году и, спустя два года после этого, съ 1582 года, начинается цёлый рядъ поёздокъ пр. Трифона въ Москву съ челобитными о новыхъ земляхъ. Каждый разъ всё просьбы строителя новаго хлыновскаго монастыря правительство принимаеть съ большою охотою и жалуеть ему пустоши и незаписанныя въ тягло земли и даже слагаетъ тягло съ деревень и оброчныхъ земель. Помимо этого, въ монастырь поступало много вотчинъ отъ частныхъ лицъ, отдававшихъ сюда свои земли «на поминъ души». Пріобрътение монастырскихъ вотчинъ и земельныхъ угодій продолжалось съ неменьшимъ успѣхомъ и при послѣдующихъ игуменахъ и настоятеляхъ, какъ оть правительства «по царскому жалованио», такъ и изъ частныхъ рукъ. По переписи, произведенной въ 1654 году, т. е. спустя 74 года после основанія монастыря, въ вотчинахъ его уже числилось 811 дворовъ съ населениемъ въ 874 чел. (можеть быть, только мужскаго населенія?); въ 1678 году за монастыремъ насчитано 4,065 чел.; въ 1719 году — 14,452 чел., а въ 1764 году, при отобраніи крестьянь въ казну-23,859 человікь.

Н. Д-скій.

#### Язвы Петербурга. Опыть историко-статистическаго изслѣдованія нравственности столичнаго населенія. Вл. Михневича. Спб. 1886.

Обширный трудъ автора, — въ книгъ его болъе 570-ти страницъ, — относится къ той области знаній, которую Кетле назвалъ не совсъмъ удачно «общественною физикою», а теперь въ болъе широкомъ смыслъ называютъ, также не вполнъ точно, просто «соціологією». Изъ исторіи современнаго общества г. Михневичемъ изслъдуется только столичная жизнь, въ тъсныхъ границахъ явленій общественной и индивидуальной нравственности, и притомъ натологическаго порядка. Это не болъе какъ натологія нравственной болъзненности столицы, или, пожалуй, ея нравственная статистика, за послъднія десять лътъ, такъ какъ наблюденія автора относятся преимущественно къ концу шестидесятыхъ и началу семидесятыхъ годовъ нашего стольтія. Но и въ этихъ узкихъ рамкахъ г. Михневичъ подмътилъ и описалъ много интересныхъ явленій, хотя разработалъ не съ одинаковой полнотой различные виды нравственной порчи. Это зависъло, конечно, отъ неполноты имъвшихся у него матеріаловъ. Если у насъ такъ хромаетъ вообще всякая статистика, то чего же можно ждать отъ статистики нравственной, гдъ даже собираніе голыхъ цифръ сое-

динено съ такими затрудненіями. Основаніемъ его выводовъ послужила систематически обработанная перепись Петербурга 1869 года. Въ это же время являются болью полныя и подробныя судебныя и полицейскія свъдвнія, которыми авторъ пополнилъ свои личныя наблюденія, воспользовавшись также характеристичными фактами вседневной городской жизни, лётописью приключеній, газетною хроннкою происшествій и т. п. Такимъ образомъ составилась объемистая книга, распадающаяся на три части: статистика нужды, недовольства и нравственной порчи (изслёдование всёхъ видовъ столичнаго нищенства, бродягъ, безпаспортныхъ, жертвъ общественнаго темперамента, лицъ, живущихъ неопредъленными средствами, поднадзорныхъ, арестантовъ и т. п.), міръ преступленій (уголовная статистика убійствъ, кражъ, грабежей, обмановъ, мошенничества всякаго рода, нарушеній общественнаго порядка, личныхъ оскорбленій, святотатствъ, поджоговъ, изнасилованій, поддёлывателей денегъ и пр.). Въ третьей части, носящей название «Картины правовъ», разсказываются разныя «семейныя дёла» непригляднаго свойства, ненормальныя отношенія между родителями и дітьми, факты внібрачной любви, явленія пьянства въ народі и въ культурной среді, эксплуатація, тупость и пороки, самоубійства и пр. Туть есть даже глава о литературномъ шантажъ. Выводы автора подкръпляются, кромъ офиціальныхъ цифръ, случаями изъ судебно-полицейской офиціальной хроники города. Собственно эта историческая часть книги могла бы быть гораздо полиже, но авторъ умалчиваеть почему-то о многихь всёмь извёстныхь фактахь общественной жизни, сдълавшихся достояніемъ суда и печати. Онъ не называеть также многихъ фамилій, обнародованныхъ судебными протоколами, и это кажется намъ напраснымъ, такъ какъ обнародование именъ разныхъ негодневъ можетъ удержать подобныхъ лицъ отъ грязныхъ дёлъ. Но неполнота нёкоторыхъ отдъловъ книги не лишаетъ ее общаго, значительнаго интереса. Авторъ облекъ серьезныя, научныя данныя въ такую легкую, вполнъ литературную форму, что ихъ охотно прочтутъ даже лица, не переваривающія никакихъ цифръ и нравоученій. Часть статей, вошедшихъ въ книгу, печаталась втеченіе трехъ лътъ въ журналъ «Наблюдатель», но многія изъ нихъ г. Михневичъ совершенно переработаль въ этомъ издании. Общий выводь о нравственности Петербурга весьма неутёшительный, хотя авторъ и утёшаеть себя тёмъ, что опыть его діагноза свидітельствуєть о здоровь и повысившемся строй нашего общественнаго разума.

B. 3.

#### Цвътаевъ, Дм. Исторія сооруженія перваго костела въ Москвъ. М. 1886.

Книжка г. Цвѣтаева, уже заявившаго себя въ наукѣ изслѣдованіями и изданіями памятниковъ по исторіи протестантства въ Россіи, собственно не представляєть новости. Это—перепечатка съ очень ничтожными измѣненіями второй части, безъ приложеній, недавней работы того же автора: «Изъ исторіи иностранныхъ исповѣданій въ Россіи» (М., 1886, ст. 279—462), хотя авторъ и ссылается на нее какъ на особый трудъ. Непонятна перепечатка спеціальнаго труда на разстояніи 2—3 мѣсяцевъ. Масса архивныхъ свѣдѣній, собранныхъ г. Цвѣтаевымъ, представляетъ неоспоримую важность, но за то и работа

является работой какъ бы подготовительной, безъ единой связующей мысли. тяжелой для чтенія. Этой сухости отчасти способствуеть и манера пересказывать событія, почти непрерывно словами документовъ, даже безъ особой ихъ критики — манера, взятая у покойнаго С. М. Соловьева. Вопросъ авторомъ поставленъ черезчуръ широко, въ сравнения съ заглавіемъ: онъ намівчаеть вей попытки офиціальной пропаганды католиковь, начиная съ посольства Антонія Поссевина при Грозномъ, и особенно пускается въ подробности о ней въ первые годы царствованія Петра. Конечно, при такой широкой задаче, какъ и всегда, можно указать неполноты и пропуски. Изъ главнъйшихъ отмътимъ: пропаганду при первомъ самозванцъ (изслъдованіе кс. Пирлинга), условія тушинцевъ при выборѣ Сигизмунда, дѣло Бѣлободскаго. Петра Артемьева и т. п. Жаль особенно, что авторъ не принялъ во вниманіе борьбы южно-русскихъ ученыхъ въ XVII стольтіи съ великоруссами и отношеній польских и австрійских духовных между собою, тогда бы многое выяснилось въ отношеніяхъ къ католицизму патріарха Іоакима. Разсказывая о выборт преемника умершему Іоакиму и неуспъшности партіи Маркелла митрополита (а не епископа) исковскаго (стр. 81), авторъ повторяетъ ошибочное, по-моему, межніе Соловьева и Брикнера (Ж. М. Н. П., 1879, VIII, стр. 301-302): Маркеллъ былъ обличаемъ не въ склонности къ пновтриамъ, а главнымъ образомъ, въ рукоположения нъсколькихъ лицъ, по обычаю былороссійских архіереевь, за одной литургіей (Горскій, ІІ, стр. 479). Слово «билороссійских» достаточно объясняеть выраженіе житія п. Іоакима о «иноплеменникъ-полякъ», добивавшемся патріаршескаго престола, и подоврѣвать въ такомъ нелѣпомъ замыслѣ тонкаго іезунта Яконовича невъроятно. Особый интересъ представляють переговоры русскихъ дипломатовъ съ іезунтскимъ посланникомъ Куртцемъ, веденные съ громаднымъ тактомъ и удивительнымъ знаніемъ дёла и національныхъ нуждъ Россіи. Тутъ можно бы поучиться многому и въ наше время...

и. ш.

Сборникъ вопросовъ по исторіи. І. Всеобщая исторія. Пособіе для учителей и учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Составилъ И. Виноградовъ, преподаватель вяземской гимназіи. Вязьма. 1886.

Предлагаемый «Сборникъ»,—говоритъ г. Виноградовъ въ своемъ предисловін,—есть главнымъ образомъ переводъ Keferstein'a, исторической части его «Fragen aus der Geographie und Geschichte». Впрочемъ, г. Виноградовъ не ограничился однимъ переводомъ: многіе вопросы онъ дополнилъ, а иные передълалъ. Дополненіе относится къ исторіи славянъ, Византіп и также ко всеобшей исторіи.

Авторъ - переводчикъ разсматриваемаго нами «Сборника» довольно подробно опредъляетъцъль, которой онъ руководился при изданіи своего труда, но его доводы мало убъдительны для насъ и именно потому, что упомянутый «Сборникъ» вопросовъ можетъ имъть только одну цъль — практическую: служить при повтореніи курса исторіи, что особенно полезно при экзаменахъ, когда предметъ усвоенъ, но, всетаки, представляется необходимымъ время отъ времени повторять пройденный учебникъ. Согласны мы и съ тъмъ, что такой «Сборникъ» можетъ до извъстной степени дать преподавателю матеріалъ для приложенія къ дѣлу, при изученіи исторіи, катехивическаго пріема, какъ очень важнаго для повърки познаній учащихся вообще, а главное для повърки степени пониманія ими смысла историческихъ событій. Но повторяемъ, что и эти чисто практическія цѣли достижимы лишь при извъстныхъ условіяхъ, о которыхъ принілось бы слишкомъ долго говорить.

Въ данномъ случай особенно важно то, въ какой степени удовлетворительно составлены самые вопросы, т. е. на сколько они захватываютъ существо, духъ историческихъ событій? Внимательное разсмотриніе «Сборника» приводить насъ къ заключенію, что съ этой стороны трудъ г. Виноградова выполненъ очень хорошо: видно, что смыслъ подлинника переданъ имъ въ русскомъ переводв вйрно и отчетливо.

Въ заключеніе скажемъ, что какъ нельзя болѣе пріятно сознавать, что и въ отдаленныхъ и глухихъ уголкахъ нашего отечества, въ какой ни на есть Вязьмѣ, славной до сей поры лишь пряниками, начинается умственная работа тѣмъ болѣе отрадная, что этой работѣ отдаются люди, служащіе дѣлу народнаго образованія.

И. В.

#### Альбомъ рисунковъ русскихъ синодиковъ 1651, 1679 и 1686 гг. Рисовалъ и издалъ И. Голышевъ. Голышевка (близь Мстеры). 1886.

Сохранившіеся рукописные синодики съ лицевыми изображеніями представляють въ высшей степени цённый матеріаль съ точки зрёнія художественной археологіи. Эти синодики, или поминальныя книжки объ умершихъ, издавна ведутся въ нашихъ церквяхъ и благочестивыхъ семьяхъ. Церковь записываеть на вёчное поминовеніе покойниковъ, если за нихъ внесены какіе либо вклады; каждая православная семья вносила въ свои поминанія всёхъ умершихъ родственниковъ и даже близкихъ друзей. Начиная съ XVII вёка явился обычай первыя страницы синодика занимать какими нибудь душеспасительными повёствованіями, въ большинствё случаевъ иллюстрированными соотвётственными лицевыми изображеніями.

Спнодики Вязниковскаго Благовъщенскаго монастыря (Владимірской губ.), въ настоящее время воспроизведенные г. Голышевымъ съ замъчательнымъ изяществомъ и безукоризненною точностью, заслуживаютъ особаго вниманія по разнообразію украшающей ихъ орнаментики и заключающемуся въ нихъ оригинальному иконографическому матеріалу.

Въ синодикъ 1679 года особенно замъчательны два заглавные листа, писанные золотомъ, киноварью и тушью; другой синодикъ 1686 года отличается столь же богатой орнаментикой; третій же, 1651 года, не поражаеть особенною художественностью, но замъчателенъ по находящимся въ немъ изображениямъ и рисункамъ на сюжеты загробной жизни и превратности человъческой судьбы. Въ общемъ, новый трудъ г. Голышева представляетъ богатын данныя для изученія древне-русскаго искусства и, съ этой точки эркпія, заслуживаетъ особаго вниманія не только спеціалистовъ, но и всякаго художника и преимущественно иллюстраторовъ, которые, въ свободной фантазіи древне-русскаго орнамента, могутъ найдти для себя много поучительнаго.

E. P



## ЗАГРАНИЧНЫЯ ИСТОРИЧЕСКІЯ НОВОСТИ.

Религіозные трактаты Л. Н. Толстаго въ англійскомъ переводѣ.—Греческія надписи на берегахъ Чернаго моря.—Квакеры въ Петербургѣ въ 1818 году.—Киргизы.—Двѣ книги о Румеліи и Болгаріи.—Готова ли Франція къ войнѣ?—Шотландскіе католики при Маріи Стюартъ.—Ганноверскій король и австрійскій императоръ.—Книги о зулусахъ.—Переписка Биконсфильда съ своей сестрой.— Англійскіе премьеры.—Словарь парижанъ.—Современники.—Двѣ исторіи Англіи во французскомъ переводѣ.—Записки бывшаго министра.—Мемуары княгини Витгенштейнъ.



Ы говорили уже о французскихъ переводахъ религіозныхъ сочиненій графа Л. Н. Толстаго. Теперь эти сочиненія переведены и на англійскій языкъ и являются въ двухъ различныхъ видахъ. Первое «Христіанство Христа» (Christ's Christianity. Ву count Leo Tolstoi) переведено неизвъстнымъ лицомъ; другое «Чему я върю» (What I believe) принадлежитъ Константину Попову. Первое состоитъ изъ трехъ отдъльныхъ трактатовъ, написанныхъ въ послъднія семь лътъ: «Какъ я на-

чаль вёрить»— автобіографическій, оконченный въ 1879 году; въ немъ изложено развитіе жизни и мыслей автора; «Въ чемъ моя въра», оконченный въ 1884-мъ. Въ обоихъ этихъ трактатахъ разсужденія объ отвлеченныхъ религіозныхъ предметахъ выпущены въ переводъ; третій трактатъ представляеть только сжатый конспекть двухь новыхь трактатовь, написанныхъ послъ автобіографін, и называется «Духъ Христова ученія». Изданіе К. Попова «Въ чемъ моя въра» представляетъ полный переводъ втораго трактата, вошедшаго въ первую книгу, и указываетъ, какіе пропуски сделаны въ переводе перваго изданія. «Гр. Толстой, -- говорить критикъ журнала «Academy», — извъстенъ давно какъ писатель и воспитатель (educationalist). Эти сочиненія представляють намь его вь новомь свётё: они представляють сводь религіозныхь вёрованій, быстро, но вполий овладёвшихь авторомъ и внушающихъ ему страстное увлеченіе». Для русскаго читателя такое ученіе, конечно, ново, и неудовольствіе нікоторых в поклонниковъ Л. Н. Толстаго на непоявление на русскомъ языкъ этихъ сочинений-очень странно. Теперь, когда и русскіе читатели могли въ печати познакомиться съ ученіемъ графа, послі, того какъ оно было изложено и коментировано въ нашемъ духовномъ журналь, они поняли, что нельзя, при всемъ ува-

женін къ свобод'є печати, допускать обращаться въ народ'є ученіе лица, принадлежащаго къ господствующей въ Россіи церкви и въ то же время опровергающаго почти всю обрядовую сторону этой церкви, вывств со многими ея догматами. Вёдь въ своихъ миёніяхъ гр. Толстой ушелъ гораздо дальше штундистовъ и всёхъ нашихъ раціоналистовъ-сектантовъ. Такой христіанскій раціонализмъ, понятный у протестантскаго автора, немыслимъ у православнаго. У писателей, принадлежащихъ къ англиканской церкви, есть немало сочиненій, совершенно въ духѣ русскаго автора. Такова «Апологія» кардинала Ньюмана, религіозный трактать «Ессе homo» и др. Англійскіе критики находять большое сходство въ религіозныхъ мивніяхъ гр. Толстаго и Джорджа Эліота Они восхищаются его откровенностью, благодушіемъ, гуманностью, смиренностью, находять естественнымъ переходъ отъ невърія къ пессимизму Соломона, Будды, Шопенгауера, потомъ къ христіанству въ формъ, принимаемой Ренаномъ, раціоналистами, такъ называемыми «неохристіанами». Но, чтобы опровергать обрядовую сторону господствующаго ученіл утвержденную сотнями умовъ, надо изучить въковую исторію христіанства гораздо ближе и подробиће, нежели это могъ сдвлать писатель, хотя и даровитый, но не спеціалисть, не подготовленный къ изследованію религіозныхъ вопросовъ. Ставить свой личный взглядъ выше убъжденія милліоновъ людей возбуждать въ нихъ сомитнія, продолжая считать себя членомъ ихъ общины, не дело христіанскаго смиренія.

— Нашъ соотечественникъ Василій Латышевъ издалъ «Древнія надписи съверныхъ окраинъ Понта Эвксинскаго, греческія и римскія» (Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini, graecae et latinae). Извъстное, классическое изданіе Вёка «Corpus inscriptionum graecarum» заключаетъ въ себъ не болъе 80-ти надписей, относящихся къ южной Россін. Въ последнее время изысканіями русскихъ ученыхъ число это возвысилось до 500 нумеровъ. Многія изъ этихъ надписей погребены въ частныхъ музеяхъ, описанія ихъ разсіяны въ разныхъ періодическихъ и ученыхъ изданіяхъ, путевыхъ зам'єткахъ и т. п. Къ тому же, описанныя на русскомъ языкъ надинси являлись мертвою буквою для западныхъ археологовъ. Поэтому археологическое Общество поручило г. Латышеву собрать и издать всъ эти надинси на латинскомъ языкъ. Онъ расположены сначала въ географическомъ порядкв по мъстностямъ, гдв были найдены, потомъ, по содержанію, наконець, въ хронологической послъдовательности, конечно, тамъ гдъ, это возможно. Каждая надпись сопровождается исторіей этого документа, потомъ приводится текстъ со всею эпиграфическою точностію, коментаріи къ нему и, въ важиващихъ надписяхъ, русскій переводъ. Къ книгъ приложенъ указатель и два факсимиле. Г. Латышевъ, авторъ замѣчательнаго этюда о Херсонесъ, не только компилировалъ надписи, но свърялъ ихъ съ оригиналами, веправляль ошибки въ цитировании надписей другими лицами. Въ книгѣ не достаеть только историческихъ и топографическихъ свёдёній о мёстностяхъ малонзвёстныхъ.

— Въ последней книжке «Deutsche Rundschau», въ статъе «Квакеръ Грилье въ Петербурге» (Der Quäker Grillet in S.-Petersburg) представлена довольно интересная картина петербургскаго двора и общества въ 1818—1819 году. О пребываніи въ нашей столяце этого квакера (собственно Грелю де Мобилье) съ своимъ товарищемъ Вильямомъ Алленомъ въ русской литературе имеются подробныя сведенія. Въ «Вестнике Европы» 1869 года помещена общирная статья А. Н. Пыпина «Александръ I и квакеры», за-

писки самого Грилье переведены, въ извлечени, И. Т. Осининымъ въ «Русской Старинъ» 1874 г. Но измецкій авторъ, приводя разсказъ квакера, дополняеть его подробностими о петербургской жизни, взятыми и изъ другихъ источниковъ. Къ сожалънію, онъ не указываеть, откуда именно заимствованы эти источники, и потому нельзя полагаться на ихъ достовърность. Такъ опъ приводитъ свъдъніе, не встръчавшееся въ русскихъ запискахъ того времени, «о постыдной невърности» (schmäliche Untreu) М. А. Нарышкиной; говорить, что, начиная съ 1818 года, Александръ I, вследствіе полученныхъ имъ извъстій о тайныхъ обществахъ въ Россіи, началъ недовърчиво относиться къ русскимъ и съ полною довъренностью къ полякамъ. Последнее мижне авторъ подтверждаетъ цитатою изъ сочинения Теодора Веригарда объ этой эпохъ. О мистическомъ настроеніи императора и приближенныхъ къ нему лицъ, стоящихъ въ главѣ администраціи, сообщается также много подробностей, извъстныхъ у насъ по статьямъ А. Н. Пыпина о библейскомъ обществъ. Но и тутъ нъмецкій авторъ, перечисляя главныхъ членовъ этого общества, начиная съ министра просвещенія Голицына, директора его канцелярін Попова, «ограниченнаго, но честнаго человіка», Лабзина, Александра Тургенева и пр., называетъ и «высокочтимаго князя Мещерскаго, автора огромнаго числа русскихъ трактатовъ, въ духъ Экартегаузена». Но дёло въ томъ, что никакой князь Мещерскій не писалъ мистическихъ трактатовъ, а сочиняла ихъ княгиня Софья Сергъевна Мещерская, рожденная Всеволожская, жена Ивана Серг. Мещерскаго, брата бывшаго оберъ-прокурора синода, умершая въ 1848 году. Трактаты ея разсылались всюду А. Н. Голицынымъ, и перечислены въ исторіи перевода библіи И. Чистовича, 1873 г. Объ ней говорится въ статьяхъ Пыпина, Осинина, въ запискахъ архимандрита Фотія, въ словарѣ писательницъ кн. Н. Голицына 1865 г., даже въ запискахъ самого квакера Грилье, и любопытно, что немецкій авторъ статей объ этомъ квакеръ не замътиль этого, и приписаль сочинения извъстной въ то время княгини Мещерской ся змужу. Трудно поэтому полагаться на точность и другихъ его показаній. Троекратное постіщеніе квакерами Александра I, ихъ совивстныя молитвы, подъ «ввяніемъ духа», описаны, впрочемъ, согласно съ извъстными намъ данными. Мъстами встрвчаются любопытныя замътки. Такъ, приводя въ примъчани разсказъ А. И. Герцена о смерти Милорадовича, позволившаго вынуть поразившую его пулю только своему хирургу, сопровождавшему его въ походахъ, авторъ прибавляетъ, что хирургъ этотъ былъ Петрашевскій, отецъ извъстнаго лица, сосланнаго въ 1848 году въ Сибирь.

—Въ «Revue d'antropologie» была номъщенастатья врачомъ Семиръченской области Зееландомъ, о киргизахъ, вышедшая и отдъльно (Les Kirghis par Nicolas Seeland). Живя среди этого племени, авторъ имълъ полную возможность изучить его. Послъ краткаго историческаго обзора о происхожденіи киргизовъ и ихъ названіи, авторъ перечисляеть мъстности, населяемыя ими, говоритъ о природъ и странъ, объ ихъ образъ жизни, занятіяхъ, экономическомъ положеніи, семейныхъ отношеніяхъ, административномъ устройствъ и пр. Послъднія три главы посвящены исключительно антропологическимъ изслъдованіямъ типа киргизовъ: физическаго, правственнаго, физіологическаго, умственнаго. Въ заключеніе авторъ описываетъ особенности ихъ характера и темперамента. Не смотря на строго научную цъль, изслъдованіе читается съ большимъ интересомъ.

— Любопытная книга о Болгаріи и Румеліи написана, подъ псевдонимомъ Эрдика, Эмилемъ Кёлье, бывшимъ сов'єтникомъ въ болгарскомъ министерств'є

финансовъ. Летомъ 1884 года, онъ ездилъ изъ Софіи въ Филиппополь и плодомъ этой повздки вышла теперь книга: «Leon Erdic. En Bulgarie et en Roumélie. Mai-Juin 1884». Въ два мѣсяца, конечно, нельзя изучить эти страны, но оффиціальное положеніе автора облегчило ему внакомство съ ними. тъмъ болъе, что на французскомъ языкъ имъется уже немало сочиненій о Болгарін: Леруа-Болье, Луи Леже, Гюгоне, Шарма и Эмиля Лавеле. Посл'єдній, въ новомъ изданіи своего сочиненія, лучшаго по этому предмету, изданнаго подъ названіемъ «Черезъ Балканы» (A travers les Balkans), причину всёхъ безпокойствъ, волнующихъ Балканскій полуостровъ и Австрію, видить въ стремленін племенъ къ признанію ихъ національности. Стремленіе это развилось отъ демократическихъ учрежденій. Гдё господствуєть свободное слово какъ въ представительныхъ собраніяхъ, оно должно раздаваться на розномъ языкъ. Ни учить пародъ, ни судить его нельзя на чуждомъ ему наръчіи. Это представляеть непреодолимыя трудности тамъ, гдъ живеть нъсколько племенъ. Франція не понимаеть этого, потому что пережила уже этнографическій моменть. Она уже объединила въ идет общаго отечества такія противоположныя расы, какъ провансальская, на половину итальянская, бретонская--кельтійскаго происхожденія, даже чисто германская въ Альзась. Это доказываеть. что въ высокообразованныхъ государствахъ идея національности не играетъ такой важной роли, какъ думаютъ многіе: она даже вовсе стушевывается въ странахъ, гдѣ, какъ въ Швейцарін, единство свободныхъ учрежденій п цивилизаціи стоитъ гораздо выше особенностей языка и религіозныхъ върованій. Но въ Болгарін національные вопросы стоять на первомъ плані, н болгарскій чиновникъ, французскаго происхожденія, сильно настанваеть на томъ, что болгары держатся за свою національную индивидуальность и твердо должны охранять ее отъ всякой иноземной опеки, хотя бы и «великой съверной державы». Потонуть въ русскомъ моръ они вовсе не расположены. Эрдикъ утверждаетъ даже, что Европа недостаточно знакома съ подвигами болгарь во время послёдней войны и что въ геройской обороне Шипки преобладающая роль принадлежить болгарскимъ дружинамъ; этого не утверждали никогда даже самиболгары. Авторъ видить вънихъ даже не славянское, атолько ославянившееся племя и сознавая, что во время турецкаго владычества они не обнаруживали особеннаго стремленія къ свободь, находить, что, получивъ ее, они ни за что не хотятъ разстаться съ нею. Не скрывая того, что Болгарія всёмъ обязана Россіи, авторъ недоволевъ, однако, той ролью, какую праетъ теперь великая держава по отношению къ освобожденной ею страна, п пророчить болгарамь блестящую будущность при неминуемомь и близкомь распаденіи Турецкой имперіи.

— Въ Парижѣ вышла также брошюра, возбудившая въ Берлинѣ гораздо болѣе толковъ, чѣмъ въ мѣстѣ ея происхожденія. Она называется «Передъ сраженіемъ» (Avant la bataille) и принадлежитъ французскому военному министру генералу Буланже, хотя, конечно, не выставившему своего имени. Авторъ доказываетъ оффиціальными цифрами и данными, что французская армія въ настоящее время не только не слабѣе германской, но даже превосходить ее. Франція можетъ выставить армію въ 4.100,000, изъ которыхъ болѣе 700,000, однако, поступятъ въ запасъ только при объявленіи войны. Вооруженіе французской арміи не уступаетъ вооруженію другихъ армій; нигдѣ войска не остаются такъ долго въ строю. Авторъ не говоритъ только о духѣ французскаго войска, на который нельзя положиться, и о томъ что у Франціи нѣтъ даже въ виду генераловъ, которые могли бы командовать милліонною

армією. Для мобилизацій передвижныя средства страны весьма достаточны, такъ какъ въ ней 200,000 вагоновъ для перевозки людей, артиллеріи и обоза. Авторъ увъряеть, что мобилизація можеть быть окончена въ недѣлю. Войну съ Германіей онъ считаетъ близкой и неизбѣжной, а рейнская граница необходима для Франціи по историческимъ, этнографическимъ и стратегиче-

скимъ соображеніямъ.

— Въ Эдинбургъ вышли «Разсказы шотландскихъ католиковъ при Маріи Стюарть и Іаковъ VI» (Narratives of Scottich Catholics under Mary Stuart and James VI) Форбесь-Лейта. Это — сборникъ писемъ и записокъ іезунтовъ-миссіонеровъ, бывшихъ въ Шотландін отъ 1560 до 1625 года. Нѣкоторые изъ этихъ документовъ были уже обнародованы въ другихъ странахъ, но на англійскомъ языкъ являются въ первый разъ. Въ нихъ почтенные отцы говорять больше о себъ и своихъ приключеніяхъ въ Шотландін, но, конечно, и о политическихъ событихъ, хотя и съ језунтской точки зржнія. Замътки ихъ служатъ полезнымъ дополнениемъ книги отца Морриса о томъ же предметь: «Волненія нашихъ католическихъ предковъ» (Troubles of our catholics forfathers). Самый любопытный документь книги Форбса-Лейта разсказъ о посольствъ Николая Гауды, въ начествъ папскаго нупція къ шотландской королевъ въ 1562 году; онъ подробно описываетъ затруднительное положеніе Марін, и его равсказъ продолжаеть до 1571 года епископъ Лесли; донесенія этого предата извлечены впервые изъватиканскаго архива. Кром'є того, въ книгт помъщены извлечения изъ писемъ къ генераламъ језунтскаго ордена Аквавива и Вителлески. Продажность и интриги шотландскихъ дворянъ особенно рельефно выдъляются въ разсказъ і езунтовъ. Лорды измѣняли королевъ и мъняли религію не по убъжденію, а согласно со своими личными выгодами. Такъ въ сраженіи при Гленлинвет вожди католики, графы Гонтли и Эрроль, разбили протестантскаго герцога Аргайля и принисали эту побёду особенному чуду, посланному небомъ въ награду за ихъ ревность къ редигін. Когда же Аргайль приняль католицизмъ, графы, враждуя съ нимъ, перешли въ протестантство. Многіе изъ лордовъ въ одно и то же время исполняли обряды объихъ религій и увъряли папу, что слёдують предписаніямъ кальвинистовъ для того, чтобы обмануть ихъ. Папа милостиво разръшилъ имъ это. Въ книгъ немало любопытныхъ подробностей въ этомъ родъ.

— «Воспоминанія о дворѣ и времени короля Эрнеста Ганноверскаго» (Reminiscences of the court and times of king Ernst of Hanover) ваписаны его духовникомъ Вилькинсономъ неумъло, нелитературнымъ языкомъ, но, тъмъ не менъе, интересны и сообщають много новыхъ фактовъ о королевствъ, проглоченномъ Пруссіею, еще прежде, чъмъ она стала въ главъ Германской имперін. Король Эрнестъ, по выраженію Вильгельма IV, «былъ недурной человъкъ, но если онъ знаетъ; что у кого нибудь мозоль, то непремънно наступитъ на нее». Понятно, что съ такимъ человъкомъ ужиться было нелегко, и Вилькинсонъ не разъ жалуется на свою судьбу и на грубое обращеніе короля. Грубость была, впрочемь, всегда въ характеръ гановерскаго дома, проявлялась даже по отношенію къ женщинамъ и, конечно, увеличивалась отъ низкопоклонничества придворныхъ. Но были люди и въ средѣ приближенныхъ короля, съ которыми онъ сдерживался до известной степени. «Кто не ползалъ передъ нимъ, того онъ не давилъ», -- говоритъ Вилькинсонъ, и приводить въ примъръ дантиста и брадобрея Эрнеста, родомъ чеха, 17 лътъ, всякій день являвшагося къ королевскому туалету. Когда король былъ не въ духв и обращался къ чеху въ рёзкихъ выраженіяхъ, тотъ отвёчалъ ему

въ томъ же тонъ и тотчасъ уходилъ, а на другое утро являлся какъ ни въ чемъ не бывало, и ни онъ, ни Эрнестъ не вспоминали о вчерашнихъ пререканіяхъ. Однажды король, разсердившись на что-то, сказалъ чеху: «вы настоящій дуракъ, пошлый дуракъ!»—«Совершенно справедливо!—отвичаль спокойно брадобрей: если бы я не быль пошлымъ дуракомъ, я бы не служилъ такъ долго при вашемъ величествъ». Король не терпълъ ученыхъ и профессоровъ. Его идеалъ джентльмена былъ: хорошей породы, хорошо одътый и умъренно ученый, «bene natus, bene vestitus et moderate doctus», какъ онъ самъ выражался. У автора есть анекдоты и о другихъ властителяхъ. Такъ онъ разсказываеть о засёданіи совёта министровь подъ предсёдательствомь австрійскаго императора Франца І. Метернихъ читалъ длинный докладъ о важныхъ реформахъ въ государствъ, Францъ сидълъ у окна Бурга и смотрёль на улицу. Канцлерь, окончивь докладь, спросиль мивніе монарха. - «Совершенно согласень, -- отвёчаль тоть: -- только пока вы читали, поль окномъ пробхало 173 экипажа». Въ другой разъ Метернихъ докладывалъ въ совътъ объ измёненіяхъ границъ, прося императора слёдить по географическому атласу за объясненіями канцлера. Францъ внимательно глядёль на карту, потомъ вдругъ захлопнулъ толстую книгу, вскричавъ: попался! (ich hob's). Когда вей остановились, Францъ очень добродушно объясниль свое восклицаніе: -«А туть, по корешку и по образу, все багаль маленькій паукь-я ждаль, пока онъ прибежить на середину страницы, и захлопнуль его». - Третій анекдоть о томъ же Францъ уже слишкомъ невъроятенъ. Однажды ему принесли огромнаго орла, застръленнаго въ Тиролъ, сожалъя, что могли представить только убитую и сильно израненную птицу. -- Да, да, очень сильно израненную, -- повториль съ сожадениемъ монархъ: -- верно долго защищалась: одна голова совсёмъ оторвана».--Кроме подобныхъ анекдотовъ, въ книге представлена върная картина придворной и общественной жизни въ Гановеръ.

— О вулусахъ вышли два замѣчательныя сочиненія: «Наденіе земли Зулу, отчеть объ англійскихъ дёлахъ въ землё Зулу, со вторженія въ нее въ 1879 году» (The ruin of Zululand, an account of british doings in Zululand since the invasion of 1879) миссъ Елены Коленсо и «Наталь и зулусы» (Natal and the Zulus) полковника Туллока. Въ первой книгт разсказана исторія страны со времени занятія ея Уольслеемъ до смерти Сетивайо. Миссъ Коленсо полго жила въ этой странѣ со своимъ отцомъ, извѣстнымь епископомь, и научилась даже языку зулусовь; кромё того, у нея были всь офиціальные документы, и книга ея представляеть поэтому важный источникъ для знакомства съ исторіей страны. Въ книгъ можно найдти даже много новаго. Такъ причиною войны противъ дикаря Сетивайо считаютъ его дерзкое письмо къ губернатору Генриху Вольверу, но оказывается, что онъ ничего не писалъ къ представителю Англіи, и отправиль къ нему своего приближеннаго, который, желая подорвать довёріе англичань къ Сетивайо и отомстить ему, передаль вовсе не такъ, какъ следовало, послание своего властителя. И на основанін словъ хитраго дикаря Больверъ счелъ себя оскорбленнымъ и началъ войну съ зулусами. Когда иленный король былъ отвезенъ въ Англію, между 13-ю подвластными ему корольками, которыхъ онъ умълъ сдерживать въ порядкъ, началась такая ръзня, что пришлось вернуть опять Сетивайо, чтобъ прекратить кровопролитие въ странъ. Но было уже поздно, и когда Сетивайо возвратили прежнюю власть, онъ не имълъ уже прежней силы и быль разбить своимь врагомь Зибебу, хотя большинство зулусовъ, требовавшее его возвращенія, стояло за него. Миссъ Коленсо обличаєть также высокомъріе и несправедливость Генриха Больвера не только по отношенію къ дикарямъ, но и къ ея отцу, который перевель на языкъ зулусовъ часть ветхаго и новаго завѣта и поучалъ дикарей какъ миссіонеръ и епископъ, а между тѣмъ губернаторъ, ни слова не знавшій на ихъ языкѣ, обвинялъ офиціально и Коленсо въ незнаніи этого языка. Другая брошюра полковника Туллока симпатично относится къ зулусамъ и признаетъ ихъ самымъ развитымъ илеменемъ изъ всѣхъ чернокожихъ. Способность ихъ къ воспринятію европейской цивилизаціи не подвержена сомнѣнію, хотя полковникъ и увлекается, утверждая, что зулусы «храбры, вѣрны своимъ обѣщаніямъ и нравственны больше, чѣмъ многія цивилизованныя племена». У нихъ нѣтъ религіи, хотя нѣкоторые поклоняются змѣямъ, а всѣ вообще вѣрятъ въ колдовство и гаданье.

- Вышла «Переписка лорда Биконсфильда съ своей сестрою съ 1832 по 1852-й годъ» (Lord Beaconsfield correspondence with his sister). Въ прошломъ году мы говорили о появленіи семейныхъ писемъ бывшаго премьера Англін. Теперь обнародована еще болье обширная коллекція подобныхъ писемъ, обнимающихъ двадцатильтній періодъ. Это было время литературной пзвъстности Дизраели и его первыхъ шаговъ на политическомъ поприщъ. Письма изданы его младшимъ братомъ Ральфомъ Дизраели и отличаются непомфрнымъ эгонзмомъ и самовосхваленіемъ; предпсловіе объясняетъ, что они не назначались къ печати и писаны къ сестрѣ, преклонявшейся передъдарованіями своего брата. Это, однако, не причина отзываться съ пренебреженіемъ обо всёхъ окружавшихъ Дизраели и говорить больше всего только о самомъ себъ. Издатель прибавляеть еще, что онъ исключиль всь ръзкія сужденія о живыхъ лицахъ. Что говорить объ нихъ Дизраели, можно себъ представить, читая, какъ онъ отдёлываетъ мертвыхъ: романиста Бульвера. дордовъ Дургама, Гоуптона, О' Коннеля и др. На вечеръ у Бульвера онъ дълаетъ видъ, что не замъчаетъ своего критика, Альбани Фонбланка; при выходь въ свъть его плохаго романа «Контарини Флемингъ» приводитъ мижніе своего издателя Джона Муррея, что этоть романь будеть писть такой же усивхъ, какъ «Чайльдъ-Гарольдъ». Самолюбіе сквозить въ каждомъ письмъ. и. однако, въ нихъ встрвчаются черты, характеризующія и самого Дизраели и его время. Особенно интересны подробности о женитьбѣ его на богатой вловъ и о первыхъ парламентскихъ подвигахъ до вступленія его въ 1862 году въ кабинетъ лорда Дерби.

— Барнетъ Смитъ издалъ біографіи «Первыхъ министровъ королевы Викторіи» (Тhe prime ministers of queen Victoria). Авторъ передаетъ подробно жизнь и политику всёхъ девяти премьеровъ, управлявшихъ Англіей въ послёдніе полвёка, начиная отъ лорда Мельборна и оканчивая маркизомъ Салисбюри. Сужденія объ нихъ безпристрастны. Мельбориъ одаренъ личными пріятными качествами, но не силою интеллигенціи; о политикъ его Барнетъ говоритъ меньше, чёмъ о скандальной сторонъ его управленія и исторіи леди Каролины Ламбъ и мистрисъ Нортонъ. Робертъ Пиль, хотя и не принадлежитъ къ разряду высокодаровитыхъ государственныхъ людей, но принесъ странъ больше пользы чёмъ они. Биконсфильдомъ авторъ не восхищается. Къ Росселю, Дерби, Абердину, Пальмерстону относится спокойно и равнодушно, но удивляется дароваціямъ Гладстона и Салисбюри, хотя не

принадлежить къ приверженцамъ последняго.

— Амбруазъ Тардье, нявъстный многими историческими трудами, издалъ любопытный «Иконографическій словарь парижанъ» (Dictionnaire icono-

graphique des Parisiens), то есть біографій лицъ, родившихся въ Парижѣ. Такихъ біографій въ словарѣ до 3,000 и при нихъ приложено 20 портретовъ, снятыхъ съ рѣдкихъ оригиналовъ, какъ, напр., портреты Екатерины Бурбонской, сестры Генриха IV, Гильомъ дю Вера, Клода Гопиль (1604). У Тардье теперь единственная колекція портретовъ знаменитыхъ парижанъ, такъ какъ хранившаяся въ парижской ратушѣ сгорѣла во время комуны. Это изданіе назначено только для любителей и стоитъ очень дорого, но авторъ обѣщаетъ выпустить въ свѣтъ «Біографическій словарь парижанъ достойныхъ памяти», куда войдетъ до 7,000 именъ.

- Извѣстный критикъ, Жюль Леметръ, издалъ «Современниковъ, —литературные этюды и нортреты» (Les contemporains. Etudes et portraits littéraires). Это сборникъ статей, печатавшихся въ журналѣ «Revue politique et littéraire» и являющихся въ книгѣ въ болѣе обработанной формѣ. Авторъ—теперь профессоръ словесности въ Греноблѣ, но прежде читалъ лекціп въ Гаврѣ, въ Алжирѣ, писалъ педурные стихи, составилъ диссертацію о иьесахъ Мольера и Данкура. Критическія оцѣнки его вѣрны, безпристрастны и написаны прекраснымъ языкомъ. Въкнигѣ помѣщены литературные портреты Теодора Банвиля, Сюлли Прюдома, Коппе, Доде, Ренана, Брюнетьера, Золѣ, Эдуарда Гренье, г-жи Аданъ, Гюи де-Монассана, Гюисмана, Жоржа Оне, всѣхъ знаменитостей современной Франціи, которыми, однако, критикъ не увлекается и многимъ изъ нихъ, какъ, напр., Жоржу Оне, говоритъ довольно рѣзкую правду.
- Два одновременно вышедшіе перевода исторіи Англіи доказывають. что французы интересуются своими заламаншскими сосёдями: «Современная исторія Англін» (Histoire contemporaine d'Angleterre) Мак-Корти вышла въ пяти томахъ. Она обнимаетъ все царствование Викторіи отъ 1837 по 1880 годъ. Интересы Францін такъ близко соприкасаются съ англійскими. что изучить ихъ необходимо для объихъ странъ, а Мак-Корти говоритъ подробно не объ однихъ политическихъ событіяхъ, но и о финансахъ, торговлъ. промышленности Англіп. Переводчикъ Леопольдъ Гуаранъ не держится буквально подлиницка, а передаеть его на французскій языкъ, приміняясь къ обычнымъ оборотамъ французскаго слога. Онъ передаетъ, между прочимъ, своеобразную точку зрѣнін либеральнаго шотландца какъ Мак-Корти, на положеніе женщины въ англійскомъ обществѣ, на необходимость уничтоженія вліянія духовенства на воспитаніе и т. п., также какъ и на такія событія во Франціи, какъ государственный переворотъ, крымская война, китайская п мексиканская экспедиція, война 1870 года, о которыхъ авторъ отзывается далеко не въ хвалебномъ тонъ. - Другая «Современная исторія англійскаго народа» (Histoire moderne du peuple anglais) Джона Ричарда Грина переведена Маріею Гонть и заключаеть въ одномъ томѣ краткій обзоръ событій отъ революціи 1688 года по 1878-й годъ. Переводчица имѣетъ званіе профессора англійскаго языка въ Парижѣ, и трудъ ея заслуживаетъ полнаго вниманія.
- Записки бывшаго министра, лорда Мальмесбюри (Mémoires d'un ancien ministre), о которыхъ мы говорили при появленій ихъ на англійскомъ языкѣ, вышли и въ переводѣ на французскій. Обнимая собою пространство времени отъ 1832-го по 1869-ый годъ, онѣ читаются съ большимъ интересомъ и въ нихъ много любопытныхъ замѣтокъ и анекдотовъ. Въ 1844 году, Мальмесбюри видѣлъ на завтракѣ у герцога Девоншейрскаго императора Николая I, «величественнаго, съ замѣчательно краснвыми чертами лица; но онъ кажется старше своихъ лѣтъ, потому что очень полонъ, и начинаетъ лысѣть; волосы и усы у него бѣлокурые; во взглядѣ замѣтно легкое

уклоненіе отъ прямизны направленія. Манеры его благородны и вёжливы и напоминають манеры Георга IV, но съ большимъ достоинствомъ и меньшимъ дендизмомъ». Въ томъ же году авторъ познакомился съ Гладстономъ, «о которомъ говорять какъ о человеке будущаго. Но мы разочаровались, прибавляеть Мальмесбюри, - при виде его наружности: онъ похожъ на католическаго патера, хотя обращение его пріятно». О революція 1848 года не говорится ничего новаго, также какъ и о крымской кампаніи. Авторъ приписываетъ только почему-то планъ Инкерманскаго сраженія самому Николаю І и говорить, что императорь, заранье увъренный въ побъдъ, закричаль посланному съ извъстіемъ о пораженіи, что онъ лжеть. При извъстіи о смерти Николая I отъ «апоплексіп легких», Наполеонъ III спросиль своего медика, Конно: знаетъ ли онъ эту болёзнь? Не обощлось также безъ разсказовъ о жестокостяхъ русскихъ подъ Инкерманомъ и въ Ганге, на Балтійскомъ морк. Личный другь Наполеона III, Мальмесбюри отзывается вездё объ немъ съ большею симпатіею и увёряеть даже, что онь плакаль интнадцать часовь сряду во время родовъ Евгеніи. Въ то же время онъ не скрываеть его интимныхъ отношеній къ графинъ Валевской, неприличныхъ манеръ принцесы Матильды, на которыя жаловалась даже императрица. Только объ итальянской войнь 1859 года Мальмесбюри съ неудовольствіемъ замічаеть, что императоръ французовъ проводить время въ пріятныхъ бесёдахъ со своими фаворитками, въ то время когда Викторъ Эмануилъ бросался въ огонь и рисковалъ своею жизнью. Сражение при Сольферино было потеряно потому, что планъ его былъ составленъ Францемъ-Іосифомъ, вопреки стратегіи оставивщимъ у себя въ тылу ръку Минчіо. Больше всего въ запискахъ бывшаго министра достается его соперникамъ-Пальмерстону и партін виговъ. Въ заключени Мальмесбюри говорить, что къ войнъ 1870 года Наполеона принудила Евгенія п военный министръ Лебефъ.

— Въ литературномъ и политическомъ мірѣ произвели впечатлѣніе интимные мемуары вдовы князя Лудвига Сайнъ-Витгенштейнъ-Сайнъ, рожденной Амалін Либенталь, изданные подъ названіемъ: «Княжеское германское семейство» (Une famille princière d'Allemagne). Въ мемуарахъ разсказываются весьма некрасивые поступки свекрови и деверей княгини Витгенштейнъ, обвиняющей и всю страну въ томъ, что тамъ совершаются возмутительныя преследованія ни въ чемъ неповинной женщины и явно нарушаются законы, не возбуждая ни въ комъ негодованія. Но вопросъ въ томъ, върно ли передаетъ княгиня свои злоключенія и не старается ли склонить на свою сторону въсы правосудія? Наконецъ, если все, что она говоритъ, справедливо,слъдовало ли дълать извъстнымъ публикъ семейную, интимную драму? Она, конечно, имела право защищаться, обличать своихъ враговъ, апелировать на несправедливость немецкихъ судовъ, на равнодущие властей къ явнымъ несправедливостямъ, но все это можно было бы сделать, не прибегая къ громкимъ фразамъ, къ политическимъ возгласамъ, къ тону нисколько не литературному и не отличающемуся ни спокойствіемъ, ни выдержанностію. И потомъ, все дёло тутъ идеть о деньгахъ, о какихъ-то спорныхъ пмуществахъ и наслёдствахъ маіоратствъ, выводятся счеты, цитируются дёловыя бумаги, воззванія къ чувству перемъшиваются съ столбцами талеровъ. Все это, конечно,грязное бълье, которое, по поговоркъ, надо мыть у себя дома. И потому, самое посвящение мемуаровъ - новому жениху княгини - кажется совершенно неумъстнымъ и дъластъ весьма подозрительными всв аргументаціи мемуаровъ.



# ИЗЪ ПРОПІЛАГО.

Къ біографіи томскаго губернатора Хвостова.

ДИННАДЦАТАГО августа 1805 года, отъ томскаго гражданскаго губернатора Хвостова послёдовало къ г. министру внутреннихъ дёлъ донесеніе слёдующаго содержанія:

«Въ бытность мою нынѣ въ Туруханскѣ, имѣлъ я случай сдѣлать посильное краю сему добро, въ память пскренняго моего усердія къ его благу. Нашедъ въ семъ городѣ у разныхъ людей пять мальчиковъ изъ тунгусовъ и остяковъ, отданныхъ на воскормленіе безъ возврата отъ бѣдъ

ныхъ родителей, считавшихъ себъ отягощениемъ пропитать несчастныхъ младенцевъ, по случивщимся худымъ промысламъ звёря и рыбы, - рёшился я взять ихъ на мое содержание. Сообразивь бъдное состояние и самихъ восинтателей и не предвидя, кром'й присвоенія, иной цёли въ участи сихъ несчастныхъ дътей, не трудно меж было убъдить ихъ, чтобъ они меж ихъ поручили. Я прибътнулъ съ просьбою къ игумену Тронцкаго Туруханскаго монастыря, въ 35 верстахъ отъ города при усть Тунгуски лежащаго, прося его преподобіе, чтобъ онъ согласился на слідующее мое предложеніе: взять въ монастырь для содержанія пищею, одеждою и обувью сихъ пять мальчиковъ съ тъмъ, чтобъ ихъ обучить читать, писать и начальнымъ основаніямъ вакона. Сей поистинъ достойный званія своего пгумень на сіе согласился тьмь паче, когда получиль онь къ сему и архипастырское начальничье ему подтвержденіе, о чемъ и просиль я его преосвященство архіепископа тобольскаго и сибирскаго. На содержаніе сихъ мальчиковъ дано отъ меня 200 руб. съ тъмъ, что обязался я письменно начальству сей обители вносить каждогодно къ 12-му числу марта таковую сумму по смерть мою, предоставляя

попеченію монастыря содержать безпрерывно пять спротъ изъ ясашныхъ края сего народовъ; причемъ просилъ, чтобъ, по довольномъ наученіи всёхъ, пли приготовя нѣскольскихъ, отнестись въ томскій приказъ общественнаго

призранія.

«Я осмёливаюсь всепокорнёйше испрашивать исходатайствованія высочайшаго поведёнія, чтобъ томскому приказу общественнаго призрёнія поставлено было обязанностію о устроеніи участи прочной симъ воспитанникамъ; губерискому же начальству, чтобъ къ отысканію подобныхъ несчастныхъ сиротъ изъ ясашныхъ Туруханскаго края къ дополненію впредь вакансій дёлало оно нужныя распоряженія».

По всеподданнъйшему докладу объ этомъ императору Александру Павловичу г. министра внутреннихъ дълъ, послъдовалъ слъдующій высочайшій

рескриптъ:

«Господину действительному статскому советнику, томскому граждан-

скому губернатору Хвостову.

«Изъ представленія вашего къ министру внутреннихъ дѣлъ съ удовольствіемъ я видѣлъ похвальный вашъ поступокъ въ призрѣніи дѣтей изъ тунгусовъ и остяковъ, оставленныхъ въ городѣ Туруханскѣ. Человѣколюбіе есть одно изъ существенныхъ свойствъ вашего званія. Мнѣ пріятно видѣть опыты его во всѣхъ состояніяхъ, но наппаче въ начальникѣ края: примѣръ его есть наилучшее къ добру побужденіе.

«Я одобряю предположение ваше, чтобъ дальнейшее устроение участи дветей, благотворительнымъ распоряжениемъ вашимъ въ монастыре воспитываемыхъ, состояло на попечении и точной обязанности приказа общественнаго призрения, и чтобъ губернское начальство избирало и наполняло число воспитанниковъ, вами определенное, изъ ясашвыхъ спротъ Туруханскаго края».

«АЛЕКСАНДРЪ».

Мѣстечко Пулава, 3-го октября 1805 года.

Сообщено А. Н. Величковымъ.





## СМ ТСБ.

ОММИССІЯ для собиранія народныхъ [юридическихъ обычаевъ. Въ первомъ послів пятилівтняго перерыва засівданій названной коммиссій, подъ предсівдательствомъ новаго президента, сенатора С. В. Пахмана, — коммиссій, учрежденной десять лівть тому назадъ, именно въ февралів 1876 года, при этнографическомъ Отдівленій географическаго Общества по мысли покойнаго Н. В. Калачева, С. В. Пахманъ посвятилъ нівсколько слово оцінків заслугъ своего предшественника въ дівлів изученія нашего обычнаго права. Н. В. Кал

лачевъ одинъ изъ первыхъ вполив серьёзно отнесся къ этому вопросу и, участвуя въ законодательныхъ трудахъ при составлени какъ Положения 19 февраля, такъ и судебныхъ уставовъ, отстанвалъ огромное практическое и научное значение народныхъ юридическихъ обычаевъ. Первая серьёзная программа для собирания юридическихъ обычаевъ, изданная въ 1864 г. этнографическимъ Отдвлениемъ географическаго Общества, появилась въ свътъ по иниціативъ и стараниямъ Н. В. Калачева. Коснувшись матеріаловъ, которые поступаютъ въ этнографическое Отдвление, ораторъ высказалъ мивние, что ръшения волостныхъ судовъ представляются ему при изучения обычнаго права источникомъ первостепенной важности.

Возобновленіе дінтельности коммиссіи цо собиранію народныхъ юридическихъ обычаевъ представляется въ высшей степени своевременнымъ и желательнымъ, въ виду работъ комитета по составленію нашего новаго гражданскаго уложенія. Кодификаціонныя работы не только у насъ, но и въ Западной Европі двигаются весьма медленно и, конечно, пройдетъ еще не одинъ годъ, прежде чімъ будетъ изготовленъ и внесенъ въ государственный совіть новый гражданскій кодексъ.

Исконныя русскія области Сѣверо-Западнаго края, о которыхъ упоминается еще въ лѣтописи Нестора, населенныя кореннымъ русскимъ народомъ, представляютъ пока еще совершенную terra incognita по части ихъ народнаго юридическаго быта. Коммиссія оказала бы большую услугу наукѣ и русскому дѣлу, обративъ вниманіе на эту окраину, такъ часто и во многихъ отношеніяхъ забываемую. Членъ коммиссія Н. А. Неклюдовъ, присоединяясь къ мнѣнію, высказанному предсѣдателемъ коммиссія о томъ значенін, какое им'вють въ ділі изученія обычнаго права рішенія волостныхъ судовъ, познакомилъ коммиссію съ результатами пзелідованій діятельности волостныхъ судовъ, которое было предпринято правительствомъ літомъ 1872 года и въ которомъ онъ принималь участіе. Изъ наблюденій г. Неклюдова видно, что волостные суды представляють три типа: самостоятельные суды, полусамостоятельные и, наконецъ, лишенные всякой самостоятельные суды, полусамостоятельные и, наконецъ, лишенные всякой самостоятельности, т. е. такіе, въ которыхъ судьи—пінки въ рукахъ писаря или старшины. Рішенія судовъ перваго типа, т. е. вполні самостоятельнаго, которые были встрічены Н. А. Неклюдовымъ при его объйзій въ губерніяхъ: Ярославской, Вологодской и отчасти Новгородской, представляють огромный интересъ. Въ этихъ губерніяхъ большинство судей люди грамотные, они не позволяють писарю даже присутствовать при своихъ совіщаніяхъ, а рішенія пишутся почти всегда самими судьями. Это сообщеніе и характеристика волостныхъ судовъ такого комиетентнаго юриста и знатока судебнаго діла, какъ Н. А. Неклюдовъ, было выслушано коммиссіей съ живъйшимъ интересомъ.

Славянское Общество. Изъ прочитаннаго въ общемъ собрании петербургскаго славянскаго благотворительнаго Общества отчета издательской коммиссін за 1885 годъ видно, что въ этомъ году изданіе «Извъстій» Общества имёло около 900 подписчиковъ, которыми не могло окупиться, и обошлось въ 4,500 руб., потребовавъ отъ Общества субсидін въ 3,000 р. Кромъ того, коммиссія подготовляла два большія изданія по славистикь: В. И. Ламанскаго переводъ «Янъ Жижка» Томки, и проф. Будиловича—«Обзоръ областей южнаго и западнаго славянства въ орографическомъ и гидрографическомъ отношеніяхъ». Оба изданія скоро появятся въ свёть. Коммиссія оказывала денежныя пособія частнымъ издателямъ сочиненій по славянов'єд'єнію, па сумму 2,600 руб. Затёмъ, собраніе выслушало докладъ особой коммиссіи по вопросу о чествованін дня 900-льтней годовщины крещенія русскаго народа, долженствующей исполниться въ 1888 году. Рашено также обновить въ народа намять какъ о св. князъ Владиміръ, такъ и о самомъ актъ крещенія русскаго народа, и съ этою цёлью издать къ юбилейному дню общедоступное популярное жизнеописание крестителя Руси, съ приложениемъ изображения св. Владиміра и Ольги. Изданіе должно быть не больше одного печатнаго листа и отпечатано въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ, для безплатной раздачи п дешевой продажи. Самое торжество чествованія 900-лётія крещенія Руси коммиссія проектировала сдёлать исключительно церковнымъ и сосредоточить, главнымъ образомъ, въ Кіевъ гдъ народъ принялъ крещеніе, и въ Херсонесь-Таврическомъ, какъ мъстъ крещенія св. князя Владиміра. Собраніе закончилось утвержденіемъ редакціи воззванія къ почитателямъ покойнаго Ивана Сергвевича Аксакова о пожертвовании для образования «аксаковскаго литературнаго фонда».

Археологическое Общество. Въ послъднемъ засъдани Общества Н. И. Веселовскій сдълаль сообщеніе о раскопкахъ на Афросіабовомъ городищъ, лътомъ прошлаго года. Референтъ перечислилъ тъ задачи, которыя были возложены на него археологической коммиссіей, предпринявшей во второй уже разъ изслъдованіе Туркестанскаго края въ археологическомъ отношеніи, сообщиль о своихъ повздкахъ и работахъ, какъ въ русскомъ Туркестанъ, такъ и внъ его, въ предълахъ Бухарскаго ханства, по долинъ Зеравшана, и затъмъ подробно остановился на раскопкахъ кръпости Афросіаба—обширнаго городища близъ г. Самарканда. Имя миенческаго царя Афросіаба пріурочивается къ нъсколькимъ кръпостямъ. Описавъ внъшній видъ городища и указавъ его особенности (подземные ходы, чиль-худжра, т. е. «сорокъ комнатъ», пещеры, назначеніе которыхъ остается пока неизвъстнымъ, каменныя мостовыя и т. и.), г. Веселовскій высказалъ предположеніе, на основаніи монетныхъ данныхъ, что Афросіабово городище покинуто жителями вскоръ послѣ паденія династіи Саманидовъ (въ пачалъ XI в.). Монетами этой династіп городище усѣяно.

Первый сообщившій о развалинахъ Афросіаба быль арабскій путешественникъ Ибн-Батута (въ половинъ XIV столътія). Но Афросіабъ, который. быть можеть, и быль Мараканда грековь, разрушался насколько разь, какь свидътельствуется это новыми постройками, возведенными на развалинахъ древнихъ жилищъ. Затъмъ референтъ кратко перечислилъ тъ предметы, которые были добыты раньше при прежнихъ раскопкахъ и земляныхъ работахъ (проведении почтовой дороги чрезъ городище) и сообщилъ о своихъ находкахъ причемъ обратилъ внимание собрания на терракотовыя головки, глиняные саркофаги съ изображениемъ людей и животныхъ и глиняные буддійскіе идолы, какъ впервые появляющіеся на свъть. Описаніе ихъ г. Веселовскій демонстрироваль собранною имь значительною коллекціею этихъ предметовъ. А. М. Позднъевъ сообщилъ содержание прочитанныхъ имъ монгольскихъ надписей, представленныхъ въ отдёленіе Общества Н. М. Ядринцевымъ въ фотографическихъ снимкахъ. Эти надписи, какъ сообщилъ докладчикъ, относятся къ первой половинь ныньшняго стольтія и были начертаны на надгробныхъ памятникахъ, поставленныхъ признательными потомками своимъ предкамъ, отличившимся въ войнѣ съ мятежникомъ Джангеромъ, поднявшимъ возстаніе противъ китайскаго правительства въ предълахъ Восточнаго Туркестана. Графъ А. А. Бобринскій представиль на разсмотрение членовъ отделения 15 старинныхъ металлическихъ предметовъ домашней утвари съ персидскими и арабскими надписями, пріобрътенныхъ имъ въ Дагестанъ. Кромъ того, И. К. Сурачановъ предъявилъ рисунокъ металлической вазы, съ орнаментами и арабскою надписью, пріобретенной имъ въ Кишиневь, и коллекцію серебряныхъ монетъ гепуваско-татарскаго происхожденія. Графъ И. И. Толстой сдёлаль сообщеніе о византійскихъ печатяхъ херсонской оемы, т. е. той части Византійской имперіи, которая въ настоящее время входить въ составъ Россіи и находится на съверномъ побережь Уернаго моря. Референть описаль 17 печатей византійскихъ правителей херсонской вемы и при помощи литографическихъ снимковъ иллюстрировалъ находящіяся на нихъ греческія надинси и изображенія, причемъ обратилъ особенное внимание на изображение печатей великаго переводчика варяговъ и неизвъстной русской архонтиссы (княгини) Өеофаніи-русской княжны, вышедшей замужъ за византійскаго сановника, принадлежащаго къ знатному роду Муцалоновъ, или, наоборотъ, девицы изъ этого рода, вышедшей за русскаго князя. Описывая эти печати, гр. Толстой воспользовался случаемъ, чтобы обратить внимание собрания на сочинение «Sigillographie de l'empire Byzantin par Schlumberger», которое имъетъ важное значеніе для занимающихся русскою археологією, и охарактеризоваль содержаніе и плань этого сочиненія. Какъ печати, изданныя Шлумбергеромъ, такъ и находящіяся въ коллекцін референта, помимо своего прямаго историческаго значенія, представляють интересь и для занимающихся исторією вооруженія и христіанскою иконографією. Следующій докладь проф. Н. В. Покровскаго нижлъ предметомъ результаты произведенныхъ православнымъ палестинскимъ Обществомъ раскопокъ на русскомъ мъстъ въ Іерусалимъ. Признавал важное значение за археологическими находками, которыми увънчались эти раскопки, референтъ обратилъ вниманіе на проектъ реставраціи храма Воскресенія при гробъ Спасителя, составленный іерусалимскимъ архитекторомъ г. Шикомъ. Храмъ этотъ построенъ былъ первоначально Константиномъ Великимъ; во времена нашествія Хозроя онъ быль разрушенъ и потомъ построенъ вновь на другомъ мъстъ. Но такъ какъ въ недавнее время обнаружены на русскомъ мъстъ остатки колоннъ и стънъ на восточной сторонъ отъ пещеры гроба Господня, гдъ приблизительно долженъ быль находиться, судя по описанию Евсевія, первый храмъ Воскресенія, то это уже неоднократно давало иностраннымъ археологамъ поводъ къ реставраціи Константинова сооруженія, причемъ названные остатки стінь и колоннъ вводились

въ составъ этого сооруженія. Г. Шикъ поступиль подобнымъ же образомъ; но, приближая свой проектъ къ проекту Тоблера, допустилъ и отступленія отъ него. Этотъ новый проектъ, по мненію референта, допускаетъ возраженія какъ со стороны своеобразности предполагаемаго плана храма (неправильный четвероугольникъ, постепенно расширяющійся по направленію къ востоку), такъ и по сравнению его съ описаниемъ Евсевия. Князь С. С. Абамеликъ-Лазаревъ сдёлалъ сообщеніе «о древностяхъ южной Италіи, Сициліи и сѣверо-западной Африки» и иллюстрировалъ свой докладъ богатою коллекцією фотографическихъ видовъ, снятыхъ референтомъ во время его путешествій по этимъ странамъ. Докладчикъ наглядно представиль состояніе видънныхъ имъ памятниковъ эллинской, римской, византійской и арабской цивилизацій. Съ особою подробностью онъ остановился на слёдующихъдревностяхъ Апеннинскаго полуострова и Сицилін: развалинахъ основаннаго выходцами изъ Спбариса города Пестума (близь Салерно), среди которыхъ сохранились остатки трехъ большихъ храмовъ дорическаго стиля; развалинахъ перестроеннаго римлянами древне-греческаго театра въ живописномъ сицилійскомъ городкъ Таорминъ; греко-римскомъ театръ въ Катаньъ; развалинахъ Сиракузъ, среди которыхъ обращають на себя вниманіе передъланный нынѣ въ католическую церковь храмъ Минервы, римскій амфитеатръ, поражающій своими разм'врами жертвенникъ Гіерона ІІ—для принесенія гекатомбъ (до 450 быковъ), эллинскій театръ, уступавшій по величинѣ только милетскому и мегалопольскому, латомін, или древнія каменоломни, служившія въ древности, между прочимъ, містомъ тюремнаго заключенія; греческіе храмы Зевса и Геры, Кастора и Поллукса въ Джирдженти (въ древности Акрагантъ), и тамъ же начатый постройкою, въ XIV въкъ, соборъ, въ которомъ хранится великолъпный мраморный саркофагъ съ скульптурными изображеніями миновъ объ Ипполить. Въ особомъ же подробномъ изложеніи докладчикъ познакомиль собраніе съ древностями африканскаго побережья, и представиль общій очеркъ историческихъ судебъ созданныхъ римлянами африканскихъ провинцій (нынъ Тунисъ и Алжиръ), въ предълахъ которыхъ сохранились замъчательные памятники римской культуры, каковы, напримъръ, цистерны (среди развалинъ Кареагена), акведуки и мосты, приближающійся по величинт къ Колизею амфитеатръ (въ Эль-Джемт), храмы, базилики, тріумфальныя арки и надгробные памятники, какъ, напримъръ, памятникъ царю Сиффаксу близь города Батны, на югъ отъ Константины. Вивств съ твмъ докладчикъ сообщилъ сведвнія о двятельности французскихъ офицеровъ по собиранию богатаго въ этой мъстности эпиграфическаго матеріала, также познакомилъ собраніе съ археологическими предметами, собранными въ мъстномъ кареагенскомъ музев (Saint-Louis de Carthage), основанномъ католическими миссіонерами, монастырь которыхъ учрежденъ въ 1842 году, на мѣстѣ, гдѣ, по преданію, умеръ Людовикъ IX и гдѣ стоялъ кареагенскій храмъ Эскулана.

Храненіе старинных памятниковъ въ Смоленскь. Смоленску что-то не везеть съ его общественными памятниками, которыхъ, кромѣ остатковъ старины, три: двѣнадцатаго года, Энгельгардту и Глинкѣ. Съ памятникомъ двѣнадцатаго года недавно случился пассажъ совершенно неожиданный: ночью украдены массивныя чугунныя цѣпи, которыми огражденъ былъ этотъ памятникъ. Цѣпи эти на столько толсты и такъ были крѣпко прикрѣплены къ каменнымъ столбамъ, что потребовалось довольно много работы и силы, чтобы ихъ отбить, а затѣмъ унести. Надо замѣтить, что хищеніе остатковъ старины здѣсь практикуется довольно давно и въ значительной степени: такъ, напримѣръ, проломы въ городской стѣнѣ расширились послѣ наполеоновскихъ временъ мѣстами больше чѣмъ втрое: обыватели, нисколько не смущаясь, разбирали стѣну и превосходный ея кирпичъ и известняки употребляли на собственныя нужды. Не смотря на запрещеніе разбирать стѣну, воровство

кириича и тесаннаго известняку продолжается и до сихъ поръ; такъ, напр., недальше какъ прошлымъ лѣтомъ многіе обыватели стлади тротуары несомнѣнно взятымъ изъ стѣны кириичемъ и дѣлали ступеньки у подъѣздовъ изъ известняка, пріобрѣтеннаго изъ того же источника. А чего нельзя унести, съ тѣмъ тоже обращаются чуть ли еще не хуже. Напр., въ одной части стѣны есть Королевская крѣпость; это—земляное укрѣпленіе, воздвигнутое Сигиямундомъ для того, чтобы обстрѣливать смоленскія улицы на случай городскаго мятежа; подъ этой крѣпостью есть подземные ходы съ каменными сводами; черезъ это подземелье въ свое время убѣжаль изъ Смоленска королевичъ Владиславъ. Это-то подземелье обыватели сдѣлали чѣмъ-то въ родѣ той комнаты, какія обыкновенно въ гостиницахъ помѣчаются двумя нулями; стѣны же подземелья покрыли надписями самаго безобразнаго свойства.

Памятникъ Ерману. Покоритель Сибири, Ермакъ Тимовеевичъ считается основателемъ исторической славы донскаго казачества въ періодъ минувшаго трехсотлѣтія (1570—1970 года) и его имя знаетъ тамъ каждый казакъ. Поэтому, въ день празднованія трехсотлѣтияго юбилея войска донскаго въ 1870 году, было положено увѣковѣчить этотъ день сооруженіемъ въ Новочеркасскъ памятника Ермаку Тимовеевичу и тогда же начался съ этою цѣлью сборъ пожертвованій. Въ началѣ прошлаго 1885 года капиталь, собранный на памятникъ, доходилъ до 40,000 руб., а въ настоящее время онъ возросъ (съ приращеніемъ процентовъ) уже до 46,500 руб. Для сооруженія же монумента, вполнѣ отвѣчающаго своему назначенію, предполагается довести капиталъ до 60,000 руб. Въ этихъ вндахъ, въ мартѣ подписка была возобновлена. Многія станицы, въ полномъ сознаніи важности сооруженія памятника, отнеслись съ особеннымъ сочувствіемъ къ скорѣйшему осуществленію мысли о немъ, выраженной пятнадцать лѣтъ тому назадъ. Всего

вновь собрано въ различныхъ станахъ до 3,757 р.

Раскопки въ Египтъ. Масперо, руководящій теперь раскопками въ Египтъ, сдёлаль интересный докладь о результатахь раскопокь предъидущаго года. Въ этомъ сообщени въ особенности замъчателенъ слъдующий эпизодъ: жители Алжира и Туниса считаются въ Египтъ искусными колдунами; одинъ изъ нихъ убъдилъ двухъ грековъ, что въ Другахъ, къ югу отъ Сіута на кладбищѣ, спрятано старинное сокровище. Они испросили разрѣшеніе производить тамъ раскопки, подъ наблюденіемъ служащаго въ музет. Колдунъ произнесь ибсколько заклинаній, указаль місто для начала раскопокь и, на глубинъ восьми футовъ, каменный блокъ, въ который сильно ударяли ломами, упаль, и всё рабочіе вмёстё съ нимь упали въ подземное помещеніе, въ родъ комнаты. Тамъ найдены: печь изъ обожженнаго кирпича съ хорошо сохранившейся металлической дверцей, около двухсотъ каменныхъ и бронзовыхъ вазъ довольно разнообразныхъ формъ, много золотыхъ пластинокъ каждая толщиною около четверти миллиметра, и наконецъ въ одномъ изъ угловъ куча порошка, въ родѣ черной земли, свѣтящейся и жирной на ощунь. Потолокъ и ствны комнаты были покрыты толстымъ слоемъ сажи. Жители Другаха, копты, узнавши о находкъ золота, количество котораго было преувеличено (золота оказалось по оцёнкё, произведенной въ Канрё, на 1,800 франковъ), поспѣшили туда, воображая, что имъ отдадутъ его, какъ наследовавшимъ права древнихъ египтянъ; пришли даже жители ближайшихъ селеній, падёясь получить хоть небольшую часть находки; но чиновникъ, служившій въ музет, объявилъ, что все найденное составляетъ собственность правительства; туземцы христіане и магометане спорили между собою изъ-за права обладанія находкой, когда упомянутый чиновникъ привелъ солдатъ и забралъ все найденное въ комнатъ въ музей. Многихъ очень интересуеть вопросъ: какъ могли попасть въ эту подземную комнату золото п сосуды? Кирпичная печь доказываеть, что комната устроена не раньше

VII или VIII въка. Масперо считаетъ найденную комнату лабораторіей алхимика, старавшагося найдти «камень мудрости». Основательность этого предположенія доказывается свътящеюся массой, проба которой, черезъ раскаленную мъдь, окрашивается въ бълый цвътъ. Масперо котълъ было взять часть этого порошка, по не нашелъ уже его: очевидно, арабы, узнавши обо всемъ происходившемъ тамъ, разобрали таинственный порошокъ, сочтя его цънной добычей. Сосуды были, безъ сомижнія, приданымъ древнихъ египтянъ, такъ какъ подобное приданое и теперь еще часто туземцы находятъ въ

† 20-го марта, бывшій редакторъ «Варшавскаго Диевника», Петръ Карловичь Щебальскій. Потеря этого опытнаго журнальнаго деятеля особенно чувствительна въ царствъ Польскомъ, гдъ онъ провель послъднее время своей публицистической дъятельности. Онъ принадлежаль той эпохъ, которая требовала отъ публициста не только умѣнья владъть перомъ, но и большаго, солиднаго образованія. Рядъ историческихъ монографій покойнаго свидітельствуеть о научной подготовкъ, съ какою вышель онъ на журнальное поприще. До вступленія въ должность редактора «Варшавскаго Дневника» онъ участвоваль много льть въ серьёзныхъ изданіяхъ, какъ «Русскій Въстинкъ», «Русскій Архивъ» и др., и помъстиль въ нихъ много статей научнаго и публицистическаго содержанія. Щебальскій по происхожденію принадлежаль къ небогатому потомственному дворянству Псковской губернін, а по образованію — артиллерійскому училищу. Онъ родился въ 1810 году и въ 1829 вступплъ въ службу фейерверкеромъ въ это училище, а въ 1834 году «произведень по экзамену прапорщикомъ, съ состояніемъ по артиллеріи» и оставленъ при артиллерійскомъ училищѣ «для окончанія курса наукъ». Въ 1836 г. произведенъ за отличіе подпоручикомъ гвардейской артиллерійской бригады. - Но въ 1842 году его постигла катастрофа: онъ дрался на дуэли съ высшимъ себя чиномъ и по приговору суда подвергся разжалованію или лишенію чиновъ, но «безъ лишенія дворянскаго достоинства, съ выдержаніемъ одного года въ казематъ и съ переводомъ въ полевую артиллерію», и только «въ воздаяніе отлично усердной и ревностной службы» государю угодно было приказать разжаловать его въ канониры, не выдерживан въ казематъ, и это разжалованіе «не считать препятствіемъ къ преимуществамъ по службѣ». Кавказъ служилъ тогда мъстомъ исправленія и отличія провинившихся офицеровъ. Щебальскій быль назначень въ полевую артиллерію кавказской гренадерской бригады. Шесть лёть пришлось ему прослужить на Кавказё. Въ эти шесть лътъ почти дня не проходило, когда онъ не былъ въ походъ и въ перестрелке. За то въ первый же годъ тамошней службы онъ получилъ солдатскаго Георгія. Въ 1848 году онъ возвращенъ въ гвардію. Въ 1851 году, 36-ти лётъ, онъ былъ уже произведенъ въ полковники. Женитьба п сложныя нужды семейной жизни заставили его перемёнить родъ службы. Изъ-за насущнаго хлъба онъ перепросился въ полицеймейстеры Москвы, куда и былъ перемъщенъ въ 1854 году, съ назначениемъ «постоянно присутствовать въ московской управѣ благочинія». Съ этимъ временемъ его службы совпадають и начало постоянных усидчивых его занятій русскою исторіей и литературой и первые его шаги въ публицистической печати. Около четырехъ лътъ, въ должности чиповника особыхъ порученій при министерствъ просвъщенія, опъ занимался составленіемъ обозрънія русской журналистики для представленія государю и по порученію тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, составиль «Исторію цензуры въ Россіи». Въ эти же четыре года онъ успёль приготовить къ печати цёлую серію выпусковъ, напечатанныхъ имъ подъ названіемъ «Чтеній изъ Русской Исторіи съ начала XVII вѣка». Въ 1863 году появился первый выпускъ, а затёмъ послёдовательно еще пять выпусковъ этого изданія. Изъ нихъ четыре первые выпуска при жизни автора усибли выдержать по четыре и только два последние выпуска по два

изданія. Кром в того, въ 1864 году онъ напечаталъ книжку подъ названіемъ: «Русская политика и русская партія въ Польш'є до Екатерины II», въ 1865— «Начало и характеръ пугачевщины», въ 1867—«Разсказы о Западной Руси», въ 1870 — «Политическая система Петра III», «Правление царевны Софии», «Начало Руси» и «Русская исторія» для грамотнаго народа и начальпыхъ училищъ. Послёднія пятнадцать лётъ Щебальскій прожилъ въ Привислянскихъ губерніяхъ, гдѣ быль начальникомъ Сувалкской, а потомъ Варшавской учебной дирекціи и по оставленіи этой должности вышель въ отставку, чтобы посвятить себя редакціи «Варшавскаго Дневника». Этимъ закончилась его публицистическая и научная деятельность, начавшаяся съ 1856 года, когда въ «Русскомъ Въстникъ» помъщены были его статьи: «Правленіе царевны Софіи», «О Россін, какою ее оставиль Петръ Великій», и въ следующихъ годахъ-«Вступленіе на престолъ императрицы Анны», «Ки. Меньшиковъ и Морицъ Саксонскій въ Курляндіи», «Ядвига и Ягелло», «Католичество въ Россіи», «Польско-русскій вопросъ» и пр. Изъ отдёльныхъ его изданій болье извъстны «Чтенія по русской исторіи» и популярпая исторія Россіп (начало ея), изданная въ громадномъ количествъ экземиляровъ, на средства Варшавскаго учебнаго округа. Дъятельность Щебальскаго непосредственно касалась русско-польскаго вопроса, надъ разръшеніемъ котораго покойный работаль немало. Обширныя познанія и чисто-русское отношение къ этому вопросу Щебальскаго проявились особенно наглядно, когда онъ принялъ въ свое вавъдываніе, два съ половиною года назадъ, «Варшавскій Дневникъ»; газета перешла къ покойному безъ всякихъ литературныхъ и матеріальныхъ средствъ, и только путемъ усиленнаго и непрерывнаго труда, покойному удалось поднять эту газету на надлежащую высоту. Къ слову Щебальскаго прислушивались не только въ русской печати, но еще болже въпольской и заграничной. Онъ былъ всегда противникъ честный, убъжденный, знающій и даровитый. Статьи его запечатлёны умомъ и искренностью.

† Въ Москвъ профессоръ Московскаго университета по каоедръ славянскихъ наръчій Алексъй Львовичъ Дювернуа. Принадлежа къ русскимъ славистамъ, онъ занималъ между ними одно изъ первыхъ мъстъ; онъ былъ ученикъ профессора М. О. Бодянскаго. Изъ его ученыхъ трудовъ въ свое время обратила на себя вниманіе магистерская диссертація «О наслоеніи въ славянскомъ языкъ». Въ послъднее время покойный приступилъ къ печатанію «Болгарскаго словаря» по матеріаламъ, извлеченнымъ изъ ново-болгарскихъ книгъ, но съ его смертію изданіе, въроятно, прекратится, такъ какъ продолжателей-учениковъ у него нътъ; единственному его ученику П. А. Кулаковскому приходится читать русскую грамматику въ Варшавскомъ университетъ. Предокъ покойнаго профессора былъ обрусъвшій французъ изъ остав-

шихся въ Россіи въ 1812 году.

† 16-го февраля представитель столичнаго приходскаго духовенства, настоятель Исаакіевскаго собора, протоіерей Платонь Ивановичь Карашевичь. Сынъ протоіерен Волынской епархіи, онъ окончиль въ 1851 году курсъ здёшней духовной академіи въ числё ея первыхъ воспитанниковъ и въ слёдующемъ году получилъ степень магистра богословія за сочиненіе, занявшее почетное мёсто въ нашей исторической литературё: «Исторія православной церкви въ Волыни» (1855 г.). Слёдующіе 4 года П. И. пробылъ профессоромъ здёшней семвнаріи, а остальные 30 лётъ (съ 1856 г.) посвятиль пастырскому служенію при Исаакіевскомъ соборѣ. Нерёдко свои пастырскіе досуги обращаль онъ на занятія учено-литературными трудами (описываль лаврскую библіотеку, свёряль изданную профессоромъ Тишендорфомъ синайскую рукопись библіи съ подлининкомъ ея, хранящимся въ государственномъ совётѣ и пр., собпраль матеріалы для псторіи петербургской епархіи за послёнія 25 лётъ). Въ 1884 году, П. И. поставленъ

на высокій постъ настоятеля первенствующаго въ Россіи собора. Настоятельское управленіе П. И. благодітельно отозвалось на всіхъ учрежденіяхъ собора: П. И. выділялся всюду какъ пастырь и какъ общественный діятель, прекрасно образованный, начитанный и инкогда не перестававшій сліть за замічательными явлепіями отечественной литературы, кроткій, обладавшій мягкимъ и благороднымъ характеромъ, не любившій рисоваться,

выставляться и осуждавшій этоть грёхь въ іерев.

† Отставной генераль-лейтенантъ Михаиль Яковлевичь фонь-дерь-Вейде 62-хъ лёть. Онъ провель значительную часть своей сорокальтней службы на военно-учебномъ поприще. Покойный въ особенности выдавался въ средъ корпусныхь офицеровъ-воспитателей. Многочисленные его воспитанники сохраняли о немъ добрую память. Начавъ службу офицеромъ путей сообщенія, по окончаніи курса, уже черезъ восемь лёть онъ быль переведенъ въ 1-й кадетскій корпусъ и всю дальнъйшую службу продолжаль въ военно-учебныхъ заведеніяхъ въ Петербургъ, закончивъ ее шестильтнимъ завъдываніемъ приготовительными классами пажескаго корпуса. Онъ посвящаль, однако, досуги научнымъ и литературнымъ занятіямъ. Въ 1853 году, получилъ высочайшій подарокъ за свой трудъ «Правила войны Наполеона», а въ 1866 году Владиміра 4-й степени за предложенный имъ аппаратъ для подводнаго освъщенія. Въ семидесятыхъ годахъ покойный много трудился надъ установленіемъ у насъ правильной организаціи общественной благотворительности, плодомъ чего явильсь въ столицъ и въ провинціи церковно-приходскія понечительства.

† Въ Берлинѣ извѣстный историкъ литературы, преимущественно нѣмецкой, Юліанъ Шмидтъ. Онъ началъ свою карьеру учителемъ въ берлипскомъ реальномъ училищѣ, потомъ былъ долго журналистомъ. Въ концѣ сороковыхъ годовъ онъ редактировалъ вмѣстѣ съ Густавомъ Фрейтагомъ газету «Grenzboten», въ началѣ шестидесятыхъ—основалъ въ Берлипѣ газету «Berliner Allgemeine Zeitung». Кромѣ исторіи романтической литературы, Шмидтъ написалъ «Исторію германской національной литературы въ девятнадцатомъ столѣтіи», положившую основаніе его извѣстности. Въ дальнѣйшихъ своихъ произведеніяхъ онъ возвратался къ прежнимъ литературымъ періодамъ. Капитальный трудъ свой «Исторія пѣмецкой литературы отъ Лейбница до

настоящаго времени» онъ не уситлъ окончить.

## ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ.

## Къ воспоминаніямъ г. Заиковскаго.

Въ апръльской книжкъ «Историческаго Въстника» за 1886 годъ помъщены «Воспоминанія объ императоръ Николат Павловичт» г. Запковскаго. Почтенный авторъ разсказываетъ въ нихъ, между прочимъ, о печальномъ событіи изъ кадетской жизни, случившемся въ 1843 году, въ Александріи, п въ концъ проситъ современниковъ этого событія исправить и дополнить

его разсказъ. Охотно исполняю желаніе г. Занковскаго.

Я былъ выпущенъ изъ Московскаго кадетскаго корпуса въ офицеры артиллерін въ 1843 году. Для производства насъ возили тогда изъ Москвы въ Петербургъ, прикомандировывали къ Дворянскому полку и тамъ размѣщали по всѣмъ ротамъ, въ оба баталіона. Мы стояли въ лагерѣ въ Петергофѣ, и я частію былъ дѣйствующимъ лицомъ, а частію очевидцемъ событій, передаваемыхъ г. Заиковскимъ. Въ злополучное воскресеніе я не былъ въ Александріп, въ саду, потому что за ошибку, сдѣланную на ученьѣ, былъ не въ очередь дежурнымъ въ лагерѣ, во 2-й дворянской ротѣ, къ которой былъ прикомандированъ; здѣсь же находилось и еще нѣсколько мо-

сковскихъ кадетъ. Разумбется, мы держались всё вмёстё и другъ другу во всемъ помогали. По обыкновению, послѣ обѣда, всѣ кадеты пошли гулять въ Петергофъ и Александрію. За педёлю до этого, тоже въ воскресенье, выпускные 2-го кадетскаго корпуса давали пирушку нашимъ московцамъ, а въ это воскресенье наши должны были темъ же отплатить кадетамъ 2-го корпуса, а я, какъ дежурный, остался въ лагеръ. Къ вечеру, по окончанія гулянія, кадеты начали возвращаться въ лагери. Я былъ на передней линейки и, къ удивлению моему, увидалъ многихъ нашихъ кадетовъ очень выпившими. Тѣ, кто были потрезвѣе, или даже и совсѣмъ непьяны, старались принимать мёры, чтобы пьяные угомонились, не шумёли и не выказали себя. Когда ихъ уложили и все успокоилось, товарищи мои разсказали о случившемся. Дёло происходило такъ. Съ одного изъ кадетовъ, проносившихъ корзины съ винами, стоявшій у воротъ изъ Петергофскаго сада въ Александрію, сторожъ снялъ шапку, сказавъ, что представитъ ее плацъ-мајору. Кадетъ, принеся вино, разсказалъ о случившемся товарищамъ, которые тотчасъ послади его съ деньгами выкупить шапку; когда это было псполнено, начался пиръ; пили много безъ разбора всякую дрянь, и водку, и наливки, и столовое, и шипучія вина; вышито было много, кадеть было около 100 человѣкъ; конечно, выпитыя бутылки вездѣ разбросали и всюду надълали страшный безпорядокъ. Когда кадеты собирались уходить, пришелъ сторожъ, началъ собирать посуду и пугать, что онъ все это представить начальству. Болке благоразумные и трезвые стали было улаживать дёло и собирать деньги, чтобы ублажить сторожа; но одному изъ пьяныхъ показалось обиднымъ: какъ это-они черезъ недёлю будутъ офицерами, а тутъ имъ грубитъ солдатъ. Онъ поднялъ брань со сторожемъ, кто попьянве — подскочили и двое К. и М. принялись бить этого солдата. Когда и кимъ объ этомъ было доложено государю императору, мы не знали, и въ тотъ день, т. е. воскресенье, никакихъ дъйствій со стороны начальства не было и наши пьяные до утра проспали безыятежно. Государь въ лагеръ въ воскресенье не былъ, виновныхъ не розыскивалъ, и если и говорилъ приводимыя г. Заиковскимъ слова о лямкахъ, то въ другое время. Розыскъ начался на второй день и продолжался до конца лагеря. Соглядатаевъ было множество и, къ несчастію, были и шпіонишки, которые сочли выгоднымъ разсказать начальству все въ подробности. Такимъ образомъ дёло было раскрыто, и виновнымъ оставалось только подтвердить то, что уже знали слёдователи. По общему нашему совёту, виновные, разсчитывая на списхождение, не утапли ничего, сознались и лишь старались замѣшать какъ можно менѣе товарищей. Но вышло, однако, то, что разсказано въ воспоминаніяхъ г. Запковскаго; именно двое, К. и М., угодили въ солдаты, а семь человёкъ въ унтеръ-офицеры въ армейскіе полки, тогда какъ нъкоторые были предназначены въ офицеры артиллеріи; нъсколько человъкъ изъ нихъ попали въ 6-й корпусъ, стоявшій подъ Москвой, и я видълъ двоихъ въ лагерѣ на Ходынкѣ уже въ 1847 году, все еще унтеръ-офицерами: дальнѣйшей судьбы ихъ я не знаю. Изъ сказаннаго мною видно, что на другой день начальнику ходить съ образомъ надобности не было; можетъ быть, кто нибудь и ходиль по ротамь других корпусовь, но въ Дворянскій полкъ, гдѣ были всѣ кадеты Московскаго корпуса, пикто не являлся, да притомъ начальство на другой же день знало всё подробности до мелочей. 30-го іюля, государь сдёлаль тревогу, которую ожидали, потому что намъ дали объдать часомъ ранье, и быль прикавъ: въ случав тревоги выходить не

въ походной, а въ учебной формѣ, т. е. въ курткахъ и безъ ранцевъ. Государь пропустиль насъ церемоніальнымъ маршемъ, а затёмъ кадеть новели въ Ропшу, куда мы и пришли поздно ночью. Насъ остановили въ паркъ, близь дворца, скомандовали поставить ружья и стоять вольно; начался говоръ и сильный шумъ, вдругъ слышимъ голосъ государя: «Смирно»! Разумъется, все притимно, и государь выразиль намъ неудовольствие за шумъ во фронтъ. Затънъ въ аллеяхъ сада зажглись фонари, и мы увидъли накрытые столы. Баталіоны по очереди водили пить чай, потомъ разставили патрули кругомъ бивуаковъ, и все угомонилось. Ночью пошелъ дождь, къ утру привезли намъ мокрыя шинели, новые мундиры для предстоящаго парада 1-го августа и кадетскую кухню, чему мы обрадовались, потому, что не по кадетскимъ желудкамъ было пить чай съ тартинками, съ анчоусами и разной дичью, которыхъ доставалось каждому не болёе десятка. Цёлый день мы провели подъ дождемъ; многіе понастроили шалашей изъ досокъ столовъ п изъ разобранныхъ огородовъ въ селъ Роишъ у крестьянъ, рубили и деревья, т. е. сучья, но государь цёлый день у насъ не быль и его даже не было въ Ропшъ. Онъ съ государыней прівхаль уже утромъ 1-го августа передъ парадомъ. Утромъ въ этотъ день взошло солнце, насъ пообсушило и обогръло; парадъ прошелъ благополучно, а къ объду опять полилъ дождь; на ночь намъ дали дровъ для костровъ, а къ утру пришелъ приказъ вести насъ эшелонами въ Стръльну на ночлегъ и оттуда въ Петербургъ. Переночевавъ въ Стрельне, 3-го числа утромъ мы выступили въ Петербургъ, пришли на привалъ въ Автово (Красный Кабачекъ). Обыкновенно въ прежніе годы туда прівзжаль кто нибудь изъ царской фамиліи и поздравляль выпускныхъ съ производствомъ. Ожидали и мы того же, позавтракали, -- никого нътъ, - просмотръли вет глаза, приближалось уже время подыматься, а все нътъ никого. Наконецъ, видимъ ъдетъ экипажъ къ 1-му сводному баталіону. Подъёхалъ исправлявшій должность начальника штаба военно-учебныхъ заведеній генераль-маїоръ Павель Николаевичь Игнатьевь 1). Онъ долго чтото говориль 1-му баталіону. Вдругь слышимь крики: ура! и шанки полетъли вверхъ. И. Н. подошелъ къ нашему 2-му баталіону, поздравилъ выпускныхъ и сказалъ, что приказы не готовы, перепечатываются, и мы ихъ получимъ вечеромъ. Такъ и было, мы получили приказы, подписанные вторымъ числомъ; наши несчастные товарищи были выключены изъ приказовъ, и мы узнали, что ихъ изъ лагеря отвезли въ Дворянскій полкъ и разсадили въ пустыхъ классныхъ комнатахъ. Мы никого изъ нихъ более уже не видали и лишь потомъ намъ сообщили, что ихъночью вывезли изъ Петербурга.

Были ли пострадавшіе изъ 2-го корпуса, не помню, по тогда объ этомъ не было никакого говора, а изъ нашихъ двое были разжалованы въ солдаты и семь человѣкъ въ унтеръ-офицеры; фамиліп нѣкоторыхъ я уже забылъ. Оговорюсь, также какъ и г. Заиковскій, что многое, можетъ быть, забыто и мною, но въ главномъ вѣрно; желательно было бы, чтобы и другіе современики, а тѣмъ болѣе соучастники, пополнили своими воспоминаніями эти разсказы.

В. А. Шумиловъ.

<sup>4)</sup> Великій князь Михаилъ Павловичь быль тогда за границей, и ему сопутствоваль Яковь Ивановичь Ростовцевь, должность котораго правиль Игнатьевь, а должность фельдцехмейстера исполняль И. А. Сухозанеть, которому мы являлись въ его домё на Невскомт

И меня перевели въ противоположную часть двора, но, увы, уже не въ нижній этажъ, не такъ, чтобы можно было бесёдовать съ глухонёмымъ. Проходя черезъ дворъ, я увидаль этого милаго мальчика: онъ сидёлъ на землё пораженный, печальный; онъ понялъ, что теряетъ меня. Черезъ минуту онъ вскочилъ и подбежалъ ко мнё, секондини хотёли отогнать его, но я взяль его на руки и, какъ онъ былъ, грязнаго я цёловалъ, цёловалъ его съ нёжностью и оторвался отъ него, — долженъ ли говорить? — съ глазами полными слезъ.

## IX.

Етдное сердце мое! такъ легко тебъ полюбить и любишь ты такъ горячо, а между тъмъ, на сколько уже разлукъ ты было осуждено! Послъдняя разлука была не менъе грустна, и я чувствовалъ ее тъмъ болъе, что мое новое помъщеніе было наипечальнъйшее. Темная, грязная каморка съ окошкомъ, въ которомъ вмъсто стекла была бумага, съ стънами, испещренными пятнами цвъта, не смъю сказать, какого, или надписями на мъстахъ, свободныхъ отъ пятенъ. Многія изъ этихъ надписей состояли только изъ имени, фамиліи и обозначенія родины бъдняка, съ прибавленіемъ числа того дня, въ который онъ былъ арестованъ. Другія, кромъ этого, состояли изъ восклицаній противъ ложныхъ друзей, противъ себя самого, противъ женщины, противъ судьи и проч. Иныя были краткими автобіографіями. Нъкоторыя содержали нравственныя изръченія. Были, напримъръ, слъдующія слова Паскаля:

«Тѣ, которые опровергають религію, узнали бы, по крайней мѣрѣ, какова она, прежде чѣмъ опровергать ее. Если бы эта религія хвалилась тѣмъ, что она даетъ видѣть Бога безъ всякой завѣсы, тогда бы было опроверженіемъ сказать: что въ мірѣ нѣтъ ничего, что бы показывало Бога съ такою очевидностью. Но, такъ какъ, напротивъ, она говоритъ, что люди находятся во тьмѣ и что они далеки отъ Бога, который скрытъ отъ ихъ внѣшняго познанія, и что потому-то и дается Ему въ св. писаніи имя: Deus absconditus... то въ чемъ же преимущество тѣхъ, которые въ небреженіи, оказываемомъ ими къ знанію истины, кричатъ, что истина имъ не показана?»

Ниже было написано (слова того же самаго автора):

«Здъсь не идетъ дъло о пустомъ интересъ кого нибудь посторонняго; здъсь дъло идетъ о насъ самихъ, о всемъ нашемъ. Безсмертіе души—такое важное для насъ дъло, такъ тъсно касающееся насъ, что нужно потерять всякій смыслъ, чтобы быть равнодушнымъ къ этому».

Другая надпись гласила:

«Благословляю тюрьму потому, что она дала мнѣ возможность «истор. въсти.», май, 1886 г., т. ххіу.

познать людскую неблагодарность, мое ничтожество и благость Господа».

Рядомъ съ этими умиленными словами были самыя неистовыя проклятія, написанныя къмъ-то, называвшимъ себя атеистомъ, который разражался противъ Бога, какъ бы забывая свои собственныя слова, что нътъ Бога.

За цёлымъ столбцомъ такихъ богохульствъ слёдовалъ другой съ ругательствами противъ подлецовъ, какъ онъ называлъ тёхъ, которыхъ заточеніе въ тюрьмъ дёлаетъ религіозными.

Показалъ я эти нечестивыя строки одному изъ секондини и

спросиль, кто ихъ написаль?

— Наконецъ-таки я нашелъ эту надпись, — сказалъ онъ: — ихъ тутъ такъ много, а разыскать ее мнъ было некогда.

И, не говоря дурнаго слова, онъ сталъ соскабливать ножомъ со ствны эту надпись.

— Зачёмъ это? — сказалъ я.

— Потому что бъднякъ, написавшій это, быль приговорень къ смерти, за предумышленное убійство, раскаялся въ томъ, что написаль эти строки и просиль у меня этой милости.

— Богъ да простить ему! — воскликнуль я. — Какое же убійство

совершиль онь?

— Не будучи въ состояніи убить своего врага, онъ отмстиль ему, убивъ его сына, прекраснъйшаго ребенка, какой только былъ на землъ.

Я ужаснулся. До чего можеть дойдти звёрство! И это чудовище говорило такимъ оскорбительнымъ языкомъ о человёке, который былъ выше всёхъ человёческихъ слабостей! Убить невиннаго ребенка!

#### X.

Въ моей новой комнатъ, столь тёмной и грязной, будучи лишенъ общества милаго мальчика, я былъ совершенно подавленъ грустью. По нъскольку часовъ я стоялъ у окна, выходившаго на галлерею, по ту сторону которой виднълся конецъ двора и окно моей первой комнаты. Кто-то тамъ заступилъ меня? Я видълъ, что тамъ кто-то быстро и подолгу расхаживаетъ, очевидно, въ сильномъ волненіи. Спустя два или три дня, я увидалъ, что ему дали что-то писать, и онъ весь тотъ день не вставалъ изъ-за столика.

Наконецъ, я узналъ его. Онъ выходилъ изъ своей камеры въ сопровождении тюремнаго смотрителя: шолъ онъ на допросъ. Это

быль Мелькіорре Джойа!

У меня сжалось сердце. И ты здёсь, благородный человёкъ! — (Онъ былъ счастливее меня. Черезъ нёсколько мёсяцевъ заключенія онъ былъ выпущенъ на свободу).

Когда я вижу какое нибудь доброе созданіе, это меня утѣшаетъ, меня привлекаетъ, заставляетъ меня о немъ думать. Какое великое благо — мыслить и любить! Я бы жизнь свою отдалъ за то, чтобы избавить Джойа отъ тюрьмы, и, однако, меня утѣшало то, что онъ здѣсь, что я вижу его.

Когда я смотръль на него долгое время, когда я соображаль но его движеніямъ, спокоенъ ли онъ духомъ, или нѣтъ, когда я молился за него, я тогда чувствовалъ въ себъ большую силу, большую способность мыслить, я тогда быль болье доволенъ собою. Я хочу сказать этимъ, что одинъ видъ человъка, къ которому питаешь любовь, уже достаточенъ для того, чтобы уменьшить тяжесть одиночества. Вначалъ такое благодъяніе оказывалъ мнъ бъдный нъмой ребенокъ, а теперь одинъ видъ достойнаго человъка былъ благодътеленъ для меня.

Можеть быть, кто нибудь изъ секондини сказаль ему, гдѣ я. Разъ утромъ онъ открыль свое окно и замахаль платкомъ въ знакъ привѣта. Я отвѣтиль ему тѣмъ же. О, какое удовольствіе было для меня въ эту минуту! Мнѣ казалось, что исчезло всякое разстояніе между нами, и что мы находимся вмѣстѣ. Сердце билось у меня, какъ у влюбленнаго, увидавшаго свою возлюбленную.

Жестикулировали, не понимая другъ друга, но съ такимъ же самымъ усердіемъ, какъ будто бы и понимали; или скоръе мы дъйствительно понимали другъ друга: эти жесты хотъли сказать все то, что мы перечувствовали, а въдь каждому изъ насъ не безъизвъстно было то, что чувствоваль другой.

Какимъ утѣшеніемъ, казалось мнѣ, должны были быть въ будущемъ эти привѣтствія! Но вотъ и пришло будущее, а на мои привѣтствія мнѣ не отвѣчали! Всякій разъ, какъ я замѣчалъ, что Джойа у окна, я махалъ ему платкомъ. Напрасно! Секондини мнѣ сказали, что ему воспрещено вызывать мои жесты и отвѣчать мнѣ на нихъ. За то онъ часто смотрѣлъ на меня, и я смотрѣлъ на него, и такимъ образомъ мы еще многое пересказали другъ другу.

### XI.

На галлерев, находившейся подъ окномъ, на одномъ уровны съ моей камерой, съ утра и до вечера проходило взадъ и впередъ много другихъ арестантовъ, въ сопровождени секондино; шли они на допросы пли возвращались съ нихъ. Большею частью, это были люди низшаго класса. Однако, я видълъ тутъ и людей интеллигентныхъ. Хотя я и не могъ долго останавливать на нихъ своего взгляда, такъ быстро они проходили, однако, они привлекали къ себъ мое вниманіе. Всъ они, кто больше, кто меньше, возбуждали во мнъ состраданіе къ нимъ.

Это печальное зрълище, въ первые дни, увеличивало мою грусть, но мало-по-малу я привыкъ къ этому, и дъло кончилось тъмъ, что

и это зрълище уменьшало ужасъ моего одиночества.

Также передъ моими глазами проходило много арестантокъ. Съ этой галлерен онъ спускались, подъ аркой, на другой дворъ, гдъ были женскія камеры и госпиталь для женщинъ—сифилитиковъ. Только одна стъна, и то довольно тонкая, отдъляла меня отъ одной изъ женскихъ камеръ. Часто оглушали онъ меня своими пъснями или спорами. Позднимъ вечеромъ, когда утихалъ шумъ, я слышалъ

ихъ разговоры.

Если бы я захотёль вступить съ ними въ разговоръ, я бы могъ это сдёлать. Я удержался отъ этого, самъ не знаю почему. По робости ли? изъ гордости ли? или изъ благоразумія, чтобы не свести дружбы съ падшими женщинами? Должно быть, были всё эти три причины. Женщина, когда она такова, какою должна быть, для меня есть высокое, прекрасное созданіе. Видёть ее, слышать ее, говорить съ нею обогащаеть мой умъ благородными мыслями. Но порочная, внушающая презрёніе, павшая женщина меня возмущаеть, огорчаеть, лишаеть поэзіи мое сердце.

Однако... (эти однако неизбъжны для обрисовки человъка, существа столь сложнаго) между этими женскими голосами были очень пріятные, и они—почему не сказать?—мнъ нравились. Одинъ изъ этихъ голосовъ былъ пріятнъе другихъ и слышался гораздо ръже. Этотъ голосъ никогда не произносилъ ни одного пошлаго слова. Та, кому принадлежалъ этотъ голосъ, пъла мало и, большею частью, только эти два трогательные стиха:

Chi rende alla meschina La sua felicità ')?

Иногда она пъла литанію. Ея товарки вторили ей, но я всегда различаль голосъ Маддалены отъ другихъ голосовъ, которые казались слишкомъ дикими, чтобъ смѣшать ихъ съ голосомъ Маддалены.

Да, эту несчастную звали Маддаленой. Когда ея товарки разсказывали свои несчастія, она сочувствовала имъ и вздыхала, повторяя: — Мужайся, моя милая; Господь никого не оставляетъ.

Кто могъ помѣшать мнѣ представлять ее себѣ красивой и болѣе несчастной, чѣмъ преступной, добродѣтельной и способной вернуться къ добродѣтели, если она отъ нея удалилась? Кто могъ бы порицать меня за то, что я умилялся, слыша ее, что я съ уваженіемъ слушалъ ее, что я молился за нее съ особеннымъ жаромъ?

<sup>1)</sup> Кто вернеть бъдняжкъ ея счастіе?

Невинность достойна уваженія, а тъмъ болье раскаяніе! Развъ гнушался гръшниць самый лучшій изъ людей — Богочеловъкъ, развъ не уважаль Онъ ихъ стыда, развъ не причисляль Онъ ихъ къ тъмъ, кого Онъ больше уважаль? Почему же мы такъ презираемъ женщину, впавшую въ безславіе?

Разсуждая такъ, я сотни разъ нытался возвысить голосъ и выразить братскую любовь Маддаленъ. Разъ уже произнесъ я первый слогъ ея имени: «Мад!..» Странное дъло! Сердце забилось у меня какъ у влюбленнаго нятнадцатилътняго мальчика, а мнъ уже тридцать одинъ годъ — возростъ, не совсъмъ подходящій для этихъ ребяческихъ трепетаній сердца.

Дальше перваго слога не могъ идти. Снова началъ: «Мад!..» и безполезно. Я показался самому себъ смъшнымъ и вскричалъ въ досадъ: «глупый! а не Мад!» 1).

## XII.

Тъмъ и кончился мой романъ съ этой бъдняжкою. Но я еще долго обязанъ былъ ей добрыми чувствами. Бывало часто хандрилъ я, но голосъ ея меня развеселялъ; часто, думая о порочности и неблагодарности людей, я раздражался противъ нихъ, я переставалъ любить весь міръ, но голосъ Маддалены возвращалъ меня къ состраданію и снисхожденію.

— О, невъдомая гръшница! да не будешь ты осуждена на тяжкое наказаніе! Или на какое бы наказаніе ни была ты осуждена, да послужить оно тебъ въ пользу, да облагородишься ты чрезъ него и чрезъ него же да живешь и умрешь ты достойной любви Господа! Да сожальноть и уважають тебя всь ть, кто знаеть тебя, какъ сожалъть и уважаль я тебя, не зная! Да вдохнешь ты въ каждаго, кто бы ни увидёль тебя, терпеніе, кротость, жажду добродътели, въру въ Бога, какъ вдохнула ты ихъ въ того, кто, не вилавъ, полюбилъ тебя! Мое воображение могло ошибаться, представляя тебя красивой тёломъ, но твоя душа, въ чемъ я уб'ёжденъ, была прекрасна. Твои подруги говорили грубо, а ты-стыдливо и скромно; онъ богохульствовали, а ты благословляла Бога; онъ ссорились, а ты улаживала ихъ ссоры. Если кто нибудь подастъ тебъ руку, чтобы свести тебя съ дороги безчестія, если кто нибудь осушить твои слезы, да снизойдуть всё утёшенія на него, на дътей его и на дътей дътей его!

Смежно съ моей камерой была другая, въ которой жило нѣсколько мужчинъ. Я слышалъ и ихъ разговоры. Одинъ изъ этихъ мужчинъ заправлялъ другими, можетъ быть, не потому, чтобы

<sup>4)</sup> Здъсь непереводимое созвучие словъ. Въ подлинникъ: «Matto, е non Mad»? Прим. перев.

онъ былъ выше другихъ по своему положенію, а скорѣе въ силу нѣкоторой смѣлости и умѣнья красно говорить. Онъ выдавалъ себя за доктора. Споря, онъ заставлялъ молчать спорящихъ повелительнымъ голосомъ и запальчивостью словъ, предписывалъ имъ то, что они должны думать и чувствовать, и тѣ послѣ нѣкотораго сопротивленія кончали тѣмъ, что признавали его правымъ во всемъ.

Несчастные! ни одинъ изъ нихъ не уменьшалъ непріятностей тюремной жизни, питая хоть какое нибудь нѣжное чувство, хоть сколько нибудь религіозности и любви!

Коноводъ моихъ сосёдей поздоровался со мной, и я отвёчаль ему тёмъ же. Спросилъ онъ меня, какъ я провожу эту проклятую жизнь. Я отвёчаль ему, что для меня нётъ проклятой жизни, какъ бы печальна она ни была, и что до самой смерти нужно стараться пользоваться прекраснымъ даромъ — мыслить и любить.

— Объяснитесь, синьоръ, объяснитесь.

Я объяснился, но меня не поняли. И когда послѣ искусныхъ подготовительныхъ околичностей я рѣшился привести ему въ примъръ ту кротость, которая пробудилась во мнѣ голосомъ Маддалены, онъ разразился громкимъ хохотомъ.

— Что такое? что такое?— закричали его товарищи. Коноводъ нересказалъ въ каррикатуръ мои слова, и всъ хоромъ захохотали,

такъ что я вполнъ остался въ дуракахъ.

Въ тюрьмѣ бываетъ все то же, что и въ свѣтѣ. Тѣ, которые полагаютъ свою мудрость въ томъ, чтобы на все негодовать, на все жаловаться, все унижать, считаютъ величайшею глупостью — состраданіе, любовь, утѣшеніе, доставляемое прекрасными мыслями, которыя славятъ человѣчество и его Творца.

### XIII.

Я оставиль ихъ смъться и не возразиль ни полслова. Два или три раза сосъди обращались ко мнъ, но я молчаль.

— Нътъ его у окна, отошелъ отъ него, прислушивается къ вздохамъ Маддалены, обидълся нашимъ смъхомъ.

Такъ говорили они, пока, наконецъ, коноводъ не приказалъ замолчать тъмъ, которые прохаживались на мой счетъ.

— Молчите вы, дурачье, коли не знаете, какого дьявола вы туть говорите. Не такой большой осель нашъ сосёдъ, какимъ вы его считаете. Вы не способны ни о чемъ поразмыслить. И я номираль со смёху, да одумался. Всё бездёльники умёютъ неистовствовать, какъ вотъ мы это дёлаемъ. А вотъ немного побольше кроткаго веселья, немного побольше добросердечія, немного побольше вёры въ благод'єянія Неба, — все это, какъ вы думаете, что обозначаеть? Скажите-ка искренно!

— Вотъ и я теперь о томъ думаю,—отвѣчалъ одинъ:—мнѣ кажется, что все это есть признакъ того, что нѣсколько получше бездѣльничества.

— Върно! — громко вскричалъ вожакъ: — на этотъ разъ я опять

начинаю питать уважение къ твоей башкъ.

Не особенно возгордился я тёмъ, что быль признанъ ими только нѣсколько лучшимъ бездъльникомъ, чёмъ они; однако я почувствоваль нѣкоторую радость, что эти несчастные поняли зна-

ченіе лобрыхъ чувствъ.

Я двинуль рамой окна, какь будто бы только что вернулся. Меня окликнуль ихъ коноводь... Я отвётиль ему въ надеждё, что онь хочеть серьёзно побесёдовать со мной. Я ошибся. Пошлые умы избёгають серьёзныхъ разсужденій: если истина иногда и освётить ихъ, они способны съ минуту рукоплескать ей, но скоро послё того они отворачиваются оть нея и, желая похвастаться здравымъ смысломъ, сомнёваются въ истинё и шутять надъ ней.

Затемь онь спросиль меня, не за долги ли я въ тюрьме?

— Нътъ.

- Можеть быть, обвиняетесь въ мошенничествъ? Разумъется, ложно обвиняетесь?
  - Я обвиняюсь совершенно въ другомъ.
  - Въ какой нибудь любовной исторіи?

— Нътъ.

— Въ убійствѣ?

— Нътъ.

— Въ карбонарствъ?

- Именно.

— А что это за карбонари?

— Я ихъ такъ мало знаю, что не умѣю сказать вамъ про то. Одинъ изъ секондино съ гнѣвомъ прервалъ насъ и, осыпавъ ругательствами моихъ сосѣдей, обратился ко мнѣ съ строгостью не полицейскаго, а скорѣе учителя, и сказалъ: — Стыдитесь, синьоръ, позволять себѣ разговоры съ подобными людьми! Знаете ли, что это — воры?

Я покраснёль, а потомъ устыдился того, что покраснёль, что позволять себё разговоры съ такими людьми скорее хорошій по-

поступокъ, чёмъ проступокъ.

#### XIV.

На слъдующее утро я подошолъ къ окну, чтобы увидать Мелькіорре Джойа, но уже больше не вступалъ въ разговоръ съ ворами. Я отвътилъ на ихъ привътствіе и сказалъ, что мнъ запрещено разговаривать.

Пришолъ актуаріусъ, снимавшій съ меня допросъ, и объявилъ мнѣ таинственно, что пришли ко мнѣ и что это посѣщеніе доставить мнѣ большое удовольствіе. И когда ему показалось, что онъ уже достаточно подготовилъ меня, онъ сказалъ: — Однимъ словомъ, это — вашъ отецъ; если угодно, пожалуйте за мной.

Я последоваль за нимъ внизъ, замирая отъ радости и усиливаясь придать себе ясный и спокойный видъ, который бы успокоиль моего беднаго отца.

Узнавъ о моемъ арестъ, онъ надъялся, что меня задержали по пустому подозрънію, и что я скоро выйду. Но видя, что арестъ



все еще продолжается, онъ прівхаль ходатайствовать предъ австрійскимъ правительствомъ о моемъ освобожденіи. Жалкая иллюзія отцовской любви! Онъ не могь считать меня столь безразсуднымъ, чтобы я подвергъ себя всей строгости законовъ, а напускная веселость, съ какою я говорилъ съ нимъ, убъдила его, что мнъ нечего бояться какого бы то ни было несчастія.

Краткая бесъда, какую дозволили намъ, взволновала меня невыразимо, тъмъ болъе, что я и виду не подавалъ, что я взволнованъ. Всего труднъе было не выказать этого при разставании.

При тёхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ находилась тогда Италія, я быль твердо ув'єрень, что Австрія дасть прим'єръ чрезвычайной строгости, и что я буду осуждень или на смерть, или

Бога и отрицать евангеліе; я, считавшій такимъ пошлымъ дѣломъ слѣдовать за теченіемъ антихристіанскихъ мнѣній и не умѣть возвыситься до пониманія того, на сколько простъ и высокъ католицизмъ, не въ каррикатурномъ своемъ видѣ, — я имѣлъ низость принесть все это въ жертву боязни людскаго мнѣнія. Меня смущали шутки моего сосѣда, хотя и не могла отъ меня скрыться ихъ пустота. Я скрывалъ свою вѣру, колебался, раздумывалъ, будетъ ли удобно или неудобно противорѣчить ему, говорилъ себѣ, что это безполезно, и хотѣлъ убѣдить себя, что я оправданъ.

Низость! Трусость! Что нужды въ кичливой силъ прославленныхъ мнъній, но безъ всякаго основанія? Правда, что неумъстное рвеніе есть безразсудство и можеть еще больше раздражить того, кто не върить. Но признаваться откровенно и въ то же время скромно въ томъ, что ты твердо считаешь важною истиной, и признаваться въ этомъ даже и тамъ, гдъ не ожидаешь одобренія, гдъ ты предполагаешь, что не избъгнешь небольшаго презрънія или насмъщки,—вотъ это есть истинный нашъ долгъ. И это благородное признаніе всегда можетъ быть выполнено такъ, чтобы здъсь не было неумъстнаго характера миссіонерства.

Должно признаваться въ важной истинт во всякое время, потому что, если нельзя надъяться, что немедленно познають эту истину, можно, однако же, этимъ дать такой толчокъ душт другаго, который произведеть большее безпристрастіе сужденій, а за этимъ послъдуетъ побъда свъта.

#### XXII.

Въ этой комнатѣ я прожилъ мѣсяцъ и нѣсколько дней. Въ ночь съ 18 на 19 февраля 1821 года я былъ разбуженъ шумомъ засововъ и замковъ; вижу, что входитъ нѣсколько человѣкъ съ фонаремъ: первая представившаяся мнѣ мысль была та, что пришли задушить меня. Но, пока я, недоумѣвая, смотрѣлъ на эти фигуры, подходитъ ко мнѣ съ любезнымъ видомъ графъ Б. и говоритъ мнѣ, чтобы я былъ такъ добръ, одѣлся бы поскорѣе для выхода отсюда.

Я быль поражень этими неожиданными словами, и у меня явилась безумная надежда, что меня отправять къ границамъ Пьемонта.—Возможно ли, чтобы такая буря и улеглась такимъ образомъ? Неужели я вновь получу желанную свободу? Неужели я снова увижу моихъ дорогихъ родителей, братьевъ, сестеръ?

Но недолго волновали меня эти обманчивыя мечты. Я быстро одёлся и послёдоваль за своими спутниками, не попрощавшись съ своимь сосёдомь. Мнё показалось, что я слышаль его голось, и мнё было жаль того, что я не могь отвёчать ему.

— Куда мы ъдемъ?— спросиль я у графа, садясь въ коляску съ нимъ и съ жандармскимъ офицеромъ. — Я не могу вамъ сказать этого, пока мы не будемъ въ милъ разстоянія отъ Милана.

Я видълъ, что коляска не поъхала къ Верчельскимъ воротамъ,

и мои надежды разлетелись въ прахъ!

Я замолчаль. Была прелестнъйшая лунная ночь. Я смотръль на эти милыя улицы, по которымъ столько лътъ ходилъ такимъ счастливымъ,—на эти дома, на эти церкви. Все пробуждало во мнъ

тысячи сладкихъ воспоминаній.

О, бульваръ Восточныхъ Воротъ! О, вы, общественные сады, гдѣ я столько разъ гулялъ съ Фосколо, съ Монти, съ Людовико ди-Бреме, съ Пьетро Борсьери, съ Порро и съ его дѣтьми, съ столькими другими милыми людьми, бесѣдуя съ ними въ полномъ разцвѣтѣ жизни и надеждъ! О, какъ, говоря себѣ, что я вижу васъ въ послѣдній разъ, о, какъ, при вашемъ быстромъ исчезновеніи изъ моихъ глазъ, я чувствовалъ, что я любилъ и люблю васъ! Когда мы выѣхали изъ воротъ, я надвинулъ шляпу на глаза и плакалъ незамѣтно.

Давъ провхать больше чвиъ съ милю, я сказалъ графу Б.: —

Я полагаю, что мы вдемъ въ Верону.

— Бдемъ дальше,—отвъчалъ онъ:—мы ъдемъ въ Венецію, гдъ я долженъ передать васъ спеціальной коммиссіи.

Мы тхали на почтовыхъ, не останавливаясь, и прибыли 20 фе-

враля въ Венецію.

Въ сентябръ предыдущаго года, за мъсяцъ до моего ареста, я былъ въ Венеціи и объдалъ въ многочисленной и веселой компаніи въ гостинницъ Луны. Странное дъло! Графъ Б. и жандармскій офицеръ привезли меня именно въ эту гостинницу Луны.

Слуга чрезвычайно былъ изумленъ, увидавъ меня и замътивъ, (хотя жандармъ и двое конвойныхъ, принявшихъ видъ прислуги, были переодъты), что я въ рукахъ власти. Я обрадовался этой встръчъ, будучи убъжденъ, что слуга разскажетъ не одному о мо-

емъ прибытіи.

Пообъдали, а потомъ я былъ отведенъ въ палаццо дожа, гдъ находился судъ. Проходя подъ этими дорогими портиками delle Procuratie ) и передъ кафе Флоріана, гдъ я въ прошлую осень наслаждался столь прекрасными вечерами, я не встрътился ни съ однимъ изъ своихъ знакомыхъ.

Прошли небольшую площадь... и на этой площади, въ прошломъ сентябръ, какой-то нищій сказалъ мнъ эти странныя слова: — Видно, что вы чужестранецъ, синьоръ; но я не понимаю, какъ это вы и всъ чужестранцы любуются этимъ мъстомъ: для меня это — мъсто несчастія, и я прохожу здъсь единственно по необходимости.

<sup>&#</sup>x27;) Такъ называлось помъщение прокураторовъ св. Марка во время Венеціанской республики. Прим. перев.

— Не случилось ли здъсь какого нибудь съ вами несчастія?

— Да, синьоръ, страшное несчастіе, и не со мной однимъ. Богъ да сохранить васъ, синьоръ, Богъ да сохранить васъ!

И онъ поспъшно удалился отсюда.

Проходя теперь снова по этой площади, нельзя было не вспомнить словъ нищаго. И опять на этой же площади, въ следующемъ году, я всходиль на эшафоть, гдъ слушаль чтеніе моего смертнаго



приговора и замёну этого наказанія пятнадцатилётнимъ тяжолымъ заключеніемъ въ тюрьмѣ!

Если бы моя голова немножко бредила мистицизмомъ, я бы счёлъ великимъ этого нищаго, предсказавшаго мнѣ столь вѣрно, что это мъсто несчастія. Я отмъчаю этотъ факть единственно, какъ странную случайность.

Поднялись въ палаццо; графъ Б. переговорилъ съ судьями, затъмъ передалъ меня тюремщику и, прощаясь со мной, растроганный, обняль меня.

#### XXIII.

Я молча послъдоваль за тюремщикомъ. Пройдя нъсколько корридоровь и заль, мы пришли къ небольшой лъстницъ, которая привела насъ въ Свинцовыя тюрьмы, знаменитыя государственныя тюрьмы со времени Венеціанской республики.

Здъсь тюремщикъ внесъ въ регистръ мое имя и затъмъ заперъ меня въ назначенную мнъ камеру. Такъ называемыя Свинцовыя тюрьмы (i Piombi) суть верхняя часть палаццо, бывшаго прежде дворцомъ дожа, вся крытая свинцомъ.

Въ моей камерѣ находилось большое окно съ огромной рѣшеткой, которое выходило на кровлю церкви св. Марка, крытую также
свинцомъ. По ту сторону церкви я видѣлъ вдали конецъ илощади
и повсюду безконечное число куполовъ и колоколенъ. Гигантская
колокольня св. Марка отдѣлялась отъ меня только церковью, и я
слышалъ тѣхъ, кто нѣсколько громче говорилъ на верху ея. Съ
лѣвой стороны церкви виднѣлась также большая часть огромнаго
двора палаццо и одинъ изъ его входовъ. Въ этой части двора находился общественный колодезь, и туда безпрестанно приходили
брать воду. Но тюрьма была такъ высока, что люди казались мнѣ
тамъ внизу маленькими дѣтьми, и я различалъ ихъ слова только
тогда, когда они кричали. Я находился здѣсь въ гораздо большемъ
уединеніи, чѣмъ въ Миланской тюрьмѣ.

Въ первые дни заботы объ уголовномъ процессъ, который былъ начатъ спеціальной коммиссіей относительно меня, печалили меня, и сюда присоединялось, можетъ быть, и это мучительное чувство одиночества. Кромъ этого, я былъ еще дальше отъ своей семьи, и у меня не было больше извъстій о ней. Новыя лица, которыя я видълъ, не были антипатичны мнъ, но они были серьезны и какъ будто страшились меня. Молва преувеличила имъ заговоръ, составленный миланцами и остальной Италіей, съ цълью получить независимость, и они боялись, не былъ ли я одинъ изъ самыхъ непростительныхъ зачинщиковъ этого безумнаго дъла. Моя небольшая литературная знаменитость была извъстна тюремному смотрителю, его женъ, дочери, двумъ его сыновьямъ и даже двумъ секондини: кто ихъ знаетъ, не воображали ли всъ они того, что авторъ трагедій есть что-то въ родъ волшебника!

Были они серьезны, недовърчивы, но вполнъ въжливы, и желали, чтобы я позволилъ имъ поближе познакомиться со мной.

Съ первыхъ же дней всѣ стали дружелюбнѣе, и я нашолъ ихъ добрыми. Жена смотрителя больше его обладала осанкой и характеромъ тюремщика. Эта была женщина съ чрезвычайно сухимъ лицомъ, лѣтъ сорока, съ чрезвычайно сухою рѣчью, безъ малѣй-

Видя такъ ръдко людей, я занялся муравьями, которые появлялись на моемъ окнъ, роскошно кормилъ ихъ; эти уже призывали съ собой цълое войско товарищей, и окно кишъло этими насъкомыми. Я занялся также красивымъ паукомъ, который сплёлъ паутину на одной изъ моихъ стънъ. Кормилъ я его мушками и комарами, и онъ такъ подружился со мной, что спускался на кровать и на руку и бралъ добычу съ моего пальца.

Только и были одни насъкомыя моими посътителями! Была еще весна, а комары уже размножились въ страшномъ количествъ. Зима была чрезвычайно мягкая, и после небольшихъ мартовскихъ ветровъ наступила жара. Трудно выразить, какъ накаливался воздухъ берлоги, въ которой я жилъ. Находясь подъ лучами южнаго солнца, живя подъ свинцовою крышей, имъя окно, выходящее на крышу св. Марка, также крытую свинцомъ, отражение отъ которой было ужасное, я задыхался. Я никогда не имълъ ни малъйшаго понятія о такомъ страшномъ, подавляющемъ жаръ. Къ этому мученію присоединились еще комары въ такомъ количествъ, что, сколько я ни метался, сколько ни убиваль ихъ, я быль покрыть ими; постель, столикъ, стулъ, нолъ, стены, потолокъ — все было ими покрыто; вся комната кишта ими: они безпрестанно прилетали и вылетали въ окно, производя адское жужжанье. Жалили эти твари чрезвычайно больно; и когда тебя жалять сь утра и до вечера и сь вечера до утра, да притомъ долженъ еще постоянно безпокоиться, придумывая, какъ бы уменьшить ихъ число, -- такъ истинно страдаешь и тёломъ, и духомъ.

Тогда-то, испытавъ подобный бичъ, я позналъ его тяжесть; просилъ и не могъ добиться, чтобы мнъ перемънили комнату, и тогда мной овладъло искушеніе покончить съ жизнью самоубійствомъ, и я боялся, что сойду съ ума. Но, благодареніе небу, это безуміе было кратковременно, и религія продолжала поддерживать меня. Она убъдила меня, что человъкъ долженъ страдать и страдать съ твердостью; она дала мнъ познать сладость горя, дала познать ту радость, когда не падаешь подъ тяжестью его, когда все одолъваешь.

Я говорилъ себъ: чъмъ горше будетъ жизнь моя, тъмъ менъе страшно мнъ будетъ увидъть себя въ такіе молодые года, какъ мои, приговореннымъ къ казни. Безъ этихъ предварительныхъ страданій я умеръ бы, можетъ быть, трусомъ. Да и такія ли у меня добродътели, чтобы я достоинъ былъ счастія? Гдъ онъ?

И, съ справедливою строгостью спрашивая себя, я нашоль въ прожитыхъ мной годахъ немного поступковъ, заслуживающихъ нѣ-которой похвалы: все остальное были глупыя страсти, служеніе кумирамъ, гордая и ложная добродѣтель.—Такъ и страдай, недостойный!—заключилъ я.—Если люди (и комары) убъютъ тебя, хотя бы по злобъ и безъ всякаго права, познай въ нихъ орудія Божественной справедливости и молчи!

### XXVII.

Нужна ли человъку сила для искренняго смиренія? для признанія себя гръшникомъ? Развъ не правда то, что мы вообще тратимъ молодость по-пустому и вмъсто того, чтобы употреблять наши силы на движеніе впередъ по пути къ благу, мы употребляемъ ихъ, большею частію, на собственное разрушеніе. Есть здъсь исключенія; но признаюсь, что они не касаются моей бъдной персоны. И нътъ никакой заслуги въ томъ, что я признаюсь въ недовольствъ собою: если видишь, что лампа даетъ больше дыму, чъмъ свъту, не будетъ большой искренностью сказать, что она горитъ не какъ слъдуетъ.

Да, безъ самоуниженія, безъ лицемърной совъстливости, смотря на себя со всъмъ возможнымъ спокойствіемъ мысли, я нашолъ себя достойнымъ кары Бога. Внутренній голосъ говорилъ мнъ подобныя наказанія должны быть тебъ, если не за это, такъ за другое; они дали тебъ возможность опять прійдти къ Тому, Кто совершенъ, и подражать Которому призваны всъ смертные по мъръ

ихъ ограниченныхъ силъ.

На какомъ же основании сталъ бы я жаловаться, если одни люди явились по отношению ко мнѣ подлыми, другіе—несправедливыми, если мірскія радости у меня были отняты, если я долженъ былъ зачахнуть въ тюрьмѣ или погибнуть насильственной смертью, когда я самъ принужденъ обвинить себя въ тысячѣ проступковъ противъ Бога?

Я старался твердо запечатлъть въ своемъ сердцъ эти столь справедливыя разсужденія: и, сдълавъ это, я увидъль, что нужно быть послъдовательнымъ и что имъ нельзя быть иначе, какъ благославляя правый судъ Божій, любя его и подавляя въ себъ

всякое желаніе, несогласное съ нимъ.

Чтобы возможно болъе стать твердымъ въ этомъ ръшеніи, я задумаль отнынъ впредь тщательно излагать письменно всъ мои чувства. Плохо было то, что коммиссія, позволяя мнъ имъть письменныя принадлежности и бумагу, перенумеровала листы этой бумаги, съ воспрещеніемъ уничтожить хоть одинъ, и оставила за собой право изслъдованія, на что я употребилъ эту бумагу. Чтобы замънить бумагу, я прибъть къ невинной хитрости — полировалъ кусочкомъ стекла грубый столикъ, стоявшій у меня, и на немъ потомъ писалъ всякій день длинныя размышленія объ обязанностяхъ человъка и въ особенности о моихъ обязанностяхъ.

Я не преувеличиваю, говоря, что для меня часы, употребленные такъ, были иногда полны наслажденія, не смотря на трудность дыханія, которую я испытывалъ отъ чрезмѣрнаго жара и мучительнѣйшихъ ужаленій комаровъ. Чтобы уменьшить количество

этихъ последнихъ, я былъ вынужденъ, не смотря на жаръ, завертывать себе голову и ноги и писать не только въ перчаткахъ, но и обвязавъ себе запястье, чтобы комары не попали за рукава.

Эти мои разсужденія носили характеръ скорѣе біографическій. Я разсказываль про все хорошее и дурное, что было во мнѣ съ дѣтства до сихъ поръ, разсуждая самъ съ собою, стараясь разрѣшить всякое сомнѣніе, приводя въ порядокъ, на сколько умѣлъ, всѣ мои понятія, всѣ мои мысли относительно всего.

Когда вся поверхность стола, годная для употребленія, становилась исписанной, я читаль и перечитываль написанное, размышляль надъ тъмъ, что уже было обдумано, и наконецъ ръшался (часто съ сожальніемъ) соскоблить все это стекломъ, чтобы снова имъть эту поверхность годной къ воспріятію моихъ мыслей.

Затемъ опять продолжаль свою исторію; часто замедлялась она отступленіями всякаго рода, анализомь то того, то этого метафизическаго пункта, или моральнаго, политическаго, религіознаго; и когда все было исписано, я опять читаль и перечитываль, а потомъ соскабливаль.

Не желая имъть никакого повода къ препятствію въ пересказъ самому себъ, съ самой свободной довърчивостью, фактовъ, вспоминавшихся мнъ, и моихъ мнъній, и предвидя возможность чьего нибудь посъщенія съ цълью обыска, я писаль на жаргонъ, т. е. перестанавливаль буквы и дълаль различныя сокращенія, къ чему я чрезвычайно привыкъ. Такого посъщенія, однако, не случилось, и никто не замъчаль, что я такъ прекрасно провожу мое печальное время. Когда я, бывало, заслышу, что смотритель или другой кто открываетъ мою дверь, я покрываю столикъ скатертью и кладу на нее письменныя принадлежности и законную тетрадку бумаги.

## XXVIII.

Также и этой тетрадкѣ посвящаль я по нѣскольку часовъ, а иногда и цѣлый день или цѣлую ночь. Писаль я тамъ литературныя вещи. Въ то время мной были написаны: «Ester d'Engaddi» и «Iginia d'asti» и слѣдующія пѣсни, озаглавленныя: «Tancreda», «Rosilde», «Eligi e Valafrido», «Adello», сверхъ того много набросковъ трагедій и другихъ произведеній, и, между прочимъ, набросокъ поэмы: «Lega Lombarda», и другой поэмы: «Cristoforo Colombo».

Такъ какъ допроситься новой тетради, когда старая кончилась, не всегда было легко и скоро, то я сначала набрасываль сочинение на столикъ или на бумажонкъ, въ которой мнъ приносили сухія винныя ягоды или другіе фрукты. Иногда я отдаваль свой объдъ одному изъ секондини, увъряя его, что у меня вовсе нътъ аппетита, и тъмъ подбивалъ его подарить мнъ листокъ бумаги. Это

случалось только въ извъстныхъ случаяхъ, когда столикъ былъ весь записанъ, и я еще не могъ ръшиться соскоблить съ него то, что было написано. Въ такомъ случат я теритлъ голодъ, и хотя тюремный смотритель имълъ въ распоряжении мои деньги, я во весь день не просилъ у него чего нибудь потсть, частию потому, чтобы онъ не заподозртвъ, что я отдалъ свой объдъ, частию потому, чтобы секондино не увидалъ, что я обманулъ его, увтряя, что я не въ аппетитъ. Вечеромъ я поддерживалъ себя кртпкимъ кофе и упрашивалъ, чтобы его приготовила съора 1). Цанце 2). Это была дочь смотрителя; она, если могла сдълатъ кофе тайкомъ отъ матери, дълала его чрезвычайно кртпкимъ, такимъ, что, при пустомъ желудкъ, этотъ кофе причинялъ мнъ нъчто въ родъ судорогъ, правда, не болъзненныхъ, которыя и держали меня бодрствующимъ всю ночь.

Въ такомъ состояніи мягкаго опьяненія я чувствоваль, что мои умственныя силы удвоивались; я поэтизироваль, философствоваль, молился до зари съ величайшимъ наслажденіемъ. Затёмъ внезапное утомленіе охватывало меня: я бросался тогда на кровать и, не смотря на комаровъ, которымъ, сколько я ни завертывался, всетаки, удавалось жалить меня, я спаль глубокимъ сномъ часъ или два.

Эти ночи, когда меня такъ возбуждалъ кръпкій кофе, принятый на тощій желудокъ, эти ночи, проводимыя мною въ такой сладкой экзальтаціп, казались мнъ слишкомъ благодътельными, чтобы я не старался часто доставлять ихъ себъ. Почему, и не нуждаясь въ бумагъ отъ секондино, я неръдко ръшалъ не дотрогиваться ни до куска за объдомъ, чтобы получить вечеромъ желанныя чары магическаго напитка. И счастливъ я былъ, когда достигалъ этой цъли! Нъсколько разъ случалось, что кофе дълался не доброю Цанце и представляль изъ себя недъйствительную кипяченую воду. Такая неудача нъсколько сердила меня. Вмъсто того, чтобы быть наэлектризованнымъ, я томился, зъвалъ, чувствовалъ голодъ, бросался на кровать и не былъ въ состояни заснуть.

Потомъ жаловался на это Цанце, и она жалѣла меня. Какъ-то разъ я сурово прикрикнулъ на нее за то, что она, будто бы, меня обманула. Бѣдняжка заплакала и говоритъ мнѣ: — Синьоръ, я никогда никого не обманывала, а всѣ зовутъ меня обманщицей.

- Всъ! о, такъ значитъ, не я одинъ сержусь на эту бурду.
- Я не то хочу сказать, синьоръ. Ахъ, если бы вы знали!.. Если бъ я могла раскрыть вамъ свою душу!..
  - Да не плачьте такъ. Что съ вами? Ну, простите, если я на-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ просторъчін венеціанцы говорять siora вм. signora и sior вм. signor. Прим. перев.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Анджіола.

на долгіе годы заточенія. И скрывать это отъ отца! Обманывать его, высказывая ему основательныя надежды на скорое освобожденіе! Не залиться слезами, обнимая его и говоря ему о матери, о братьяхъ и сестрахъ, которыхъ уже больше, я думалъ, не увижу на землъ! Просить его голосомъ, въ которомъ бы не слышалось горькой тоски, чтобы онъ еще разъ, если можетъ, пришолъ повидаться со мной! Ничто никогда не стоило мнъ такихъ усилій.

Онъ ушолъ совершенно успокоенный мною, а я вернулся въ въ свою камеру съ разбитымъ сердцемъ. Лишь только я остался одинъ, я надъялся облегчить себя слезами. Но не было для меня и этого облегченія. Я разразился рыданьями и не могъ пролить ни слезинки. Невозможность выплакать свое горе слезами есть одно изъ самыхъ жестокихъ страданій, и о, сколько разъ я испыталъ его!

Меня схватила жестокая лихорадка съ сильнъйшей головной болью. Во весь день я не проглотилъ одной ложки супу. Пусть эта болъзнь будетъ смертельна, — говорилъ я, — хоть бы она сократила мои муки!

Глупое малодушное желаніе! Богъ не вняль ему, и я благодарю Его за это не только потому, что послѣ десятилѣтнаго заточенія, я снова увидаль мою дорогую семью и могу назвать себя счастливымъ, но также и потому, что страданія придають достоинство человѣку, а я хочу надѣяться, что они не были безполезны и для меня.

## XV.

Спустя два дня вернулся отецъ. Всю ночь передъ тѣмъ я спалъ хорошо, и лихорадки не было и слѣда. Непринужденно и весело встрѣтилъ я отца, и никто бы не узналъ, что перестрадалъ я и что еще теперь разрываетъ мнѣ сердце.

— Думаю,—сказаль миб отець:—что черезь ибсколько дней тебя отправять въ Туринъ. Мы уже приготовили для тебя комнату и будемъ ждать тебя съ большимъ нетерпъніемъ. Служебныя обязанности принуждаютъ меня ъхать домой. Постарайся, прошу тебя, постарайся поскоръй присоединиться ко миъ.

Его нъжная и грустная ласковость убивала меня. Мнъ казалось, что изъ любви къ нему я долженъ притворяться, хотя это притворство мнъ было не по душъ и совъсть была неспокойна. Не лучше ли, не достойнъе ли бы было моего отца и меня самого, если бы я сказалъ ему: — въроятно, мы ужъ больше не свидимся въ этомъ міръ! Простимся другъ съ другомъ безъ ропота, безъ стоновъ и благослови меня въ послъдній разъ!

Это было бы для меня въ тысячу разъ лучше притворства. Но взглянулъ я на его добрые глаза, на дорогія черты его милаго

лица, на его посъдълую голову и мнъ стало ясно, что услышать подобную ръчь было выше силъ его.

А если бы, не пожелавъ его обмануть, я увидалъ его полнымъ отчаянія, можеть быть, потерявшимъ сознаніе или (страшная мысль!) пораженнымъ смертью въ моихъ объятіяхъ?

Нътъ, я не могъ ни сказать ему истину, ни дать ему проникнуть въ нее! Мое наружное спокойствие его вполнъ обмануло. Мы разстались безъ слезъ. Но, вернувшись въ камеру, мной овладъла еще большая прежней тоска, я молилъ о слезахъ и напрасно!

Покориться безь ропота всему ужасу долгаго заточенія, спокойно отдаться въ руки налача—было въ моей власти; но безропотно покориться безъисходному горю, которое овладъеть отцомъ, матерыю, братьями, сестрами... это было сверхъ моихъ силъ!

Я бросился на землю съ горячей мольбой, какой никогда еще не произносилъ:—Боже мой! я прійму все отъ руки Твоей, но укръпи Твоей божественной мощью сердца тъхъ, кому я необходимъ, чудной властью Твоей содълай такъ, чтобы они не нуждались во мнъ, пощади жизнь каждаго изъ нихъ и не сократи ее ни на одинъ день!

О, какъ благодътельна молитва! Я долго стоялъ, вознося мольбы къ Богу, и моя въра росла по мъръ того, какъ я размышлялъ о божественной благости, по мъръ того, какъ я размышлялъ о величи души человъческой, когда она, отръшансь отъ эгоизма, усиливается достичь цъли — имъть одну волю съ волей безконечнаго Промысла.

Да, это возможно! это долгъ человъка! Разумъ, — который есть гласъ божества, — разумъ говоритъ, что все должно быть принесено въ жертву добродътели. И развъ это будетъ жертва, какую бы мы должны были принести для добродътели, если въ самыхъ горестныхъ случаяхъ мы будемъ бороться противъ воли Того, Кто есть начало всякой добродътели?

Если висълица или другое какое нибудь мученіе неизб'єжно, — бояться его, не ум'єть идти къ нему, благословляя Всемогущаго Господа, есть знакъ жалкаго упадка духа или нев'єжества. И нужно не только согласиться на свою собственную смерть, но п на то горе, которое испытывають наши родные. Можно только просить Милосерднаго Творца, чтобы Онъ ум'єриль это горе, чтобы Онъ поддержалъ насъ вс'єхъ Своею десницею; такая молитва всегда будеть услышана.

#### XVI.

Прошло нъсколько дней, и и быль все въ томъ же положеніи, т. е. въ кроткой грусти, полной мира и религіозныхъ мыслей. Мнъ казалось, что и восторжествоваль надъ всякой слабостью и болье недоступенъ никакой тревогъ. Безумное заблужденіе! Человъкъ долженъ стремиться къ совершенному постоянству и твер-

дости духа, но этого никогда не достигаеть на землъ. Что же смутило меня? — Видъ несчастнаго друга, видъ моего добраго Пьеро, который прошолъ въ нъсколькихъ шагахъ отъ меня по галлереъ, въ то время, какъ я былъ у окна. Его взяли изъ его логовища, чтобы отвести въ тюрьму для уголовныхъ.

Онъ и сопровождавшіе его прошли такъ быстро, что я едва успъль узнать его, замътить его поклонъ и, въ свою очередь, по-

клониться ему.

Бъдный юноша! Въ цвътъ лътъ, съ умомъ полнымъ блестящихъ надеждъ, съ характеромъ честнымъ, скромнымъ, достойнымъ всякаго уваженія и любви, созданный для высокихъ наслажденій жизнью — и брошенъ въ тюрьму по политическимъ дъламъ, и въ такое время, когда навърное не избъжишь самыхъ страшныхъ перуновъ закона!

Мнѣ такъ стало жаль его, такъ стало горько, что я не могу освободить его, не могу даже поддержать его своимъ присутствіемъ и словомъ, что успокоить меня, хоть немного, ничто не могло. Я зналъ, какъ онъ любилъ свою мать, брата, сестеръ, зятя, племянниковъ; какъ онъ страстно желалъ сдѣлать ихъ счастливыми и какъ его всѣ они любили. Я зналъ, каково будетъ горе каждаго изъ нихъ при такомъ несчастіи. Нѣтъ словъ, чтобы выразить то оѣшенство, которымъ былъ я охваченъ тогда. И это бѣшенство длилось такъ долго, что я отчаявался побѣдить его.

И этотъ страхъ былъ иллюзіей. О, несчастные, думающіе, что вы — достояніе непреодолимаго, страшнаго, все увеличивающагося горя, потерпите немного и вы разубъдитесь въ томъ! Ни величайшій миръ, ни величайшая тревога не могутъ долго длиться на землъ. Нужно убъдить себя въ этой истинъ, чтобы не возноситься въ счастливые дни и не упадать духомъ въ дни несчастія.

За долгимъ бъщенствомъ послъдовало утомленіе и апатія. Но апатія вовсе не была продолжительна, и я боялся того, что буду потомъ безъ пристанища переходить отъ одной крайности къ другой. Я ужаснулся такой перспективы въ будущемъ и опять прибъгъ и на этотъ разъ къ горячей молитвъ. Я просилъ у Бога, чтобы Онъ помогъ и бъдному Пьеро, какъ и мнъ, и его семъъ, какъ и моей. Только повторяя эти мольбы, я могъ дъйствительно успокоиться.

#### XVII.

Когда я сталь спокоень духомь, я предался размышленію о выстраданной душевной бурѣ и, негодуя на свою слабость, сталь изыскивать способъ, какъ бы мнѣ избавиться отъ подобныхъ бурь. И вотъ какое средство мнѣ въ томъ помогло: каждое утро моимъ первымъ занятіемъ, послѣ краткой молитвы Создателю, было—дѣлать тщательное и смѣлое представленіе себѣ всякаго возможнаго

случая, способнаго взволновать меня. На каждомъ я живо останавливалъ свое воображение и приготовлялъ себя къ этому случаю; начиная отъ посъщений моихъ близкихъ до посъщения палача, я всъ ихъ представлялъ себъ. Это грустное занятие казалось невыносимымъ въ первые дни, но я желалъ быть стойкимъ, и въ скоромъ времени былъ этимъ доволенъ.

Въ началъ 1821 года, графъ Лупджи Порро получилъ дозволеніе посътить меня. Нъжная и горячая дружба, которая была между нами, необходимость о многомъ сказать другъ другу, препятствіе къ этому изліянію, поставленное присутствіемъ актуаріума, слишкомъ короткое время, данное намъ для пребыванія вмъстъ, грустныя предчувствія, наполнявшія меня тоской, усиліе, дълаемое мной и имъ, чтобы казаться спокойными, — все это, казалось, должно было поднять въ моемъ сердцъ одну изъ самыхъ страшныхъ бурь. Распростившись съ этимъ дорогимъ другомъ, я чувствовалъ себя спокойнымъ — умиленнымъ, но спокойнымъ.

Таково дъйствие подготовки себя къ сильнымъ душевнымъ волненіямъ.

Принятая на себя обязанность — достичь твердаго, постояннаго спокойствія духа, обусловливалась не столько желаніемъ уменьшить свое горе, сколько тёмъ, что тревога казалась мнё грубою, недостойною человёка. Взволнованный умъ уже не разсуждаетъ больше: онъ вращается въ непреодолимомъ водовороте преувеличенныхъ мыслей; создается логика безумная, бёшеная, злобная; такое состояніе есть абсолютно антифилософское, антихристіанское.

Если бы я быль пропов'єдникомъ, я бы часто настаиваль на необходимости не поддаваться душевной тревог'є: ни при какомъ условіи не можеть быть она хороша. Какъ быль спокоенъ въ Себ'є и миренъ съ другими Тотъ, Кому вс'є мы должны подражать! Ність ни величія души, ни справедливости, если ність кротости, если не стремишься къ тому, чтобы улыбаться, а стремишься раздражаться случайностями этой кратковременной жизни. Гн'євъ не им'євть за собой никакого достоинства, разв'є только въ одномъ чрезвычайно р'єдкомъ случаїь, когда предполагается смирить имъ злобствующаго и отвлечь его отъ несправедливости.

Можеть быть, есть гнъвь другаго рода, чъмъ какой знаю я, и менъе достойный осужденія. Но тоть неистовый гнъвь, рабомь котораго я быль въ то время, не быль выраженіемь одного горя: сюда примъшвалось всегда много ненависти, много нестерпимаго зуда къ злословію и проклятію, къ разрисовкъ общества или тъхъ или другихъ отдъльныхъ личностей красками самыми мерзкими. Эпидемическая болъзнь въ міръ! Человъкъ полагаетъ, что онъ становится лучше, унижая другихъ. Кажется, всъ друзья шенчутъ другъ другу на ухо: «будемъ любить только другъ друга; крича, что всъ канальи, мы покажемся полубогами».

Курьезный факть, что жить въ такомъ раздражении намъ такъ нравится! Здъсь даже полагають что-то въ родъ героизма. Если тотъ, противъ котораго я вчера такъ неистовствоваль, умеръ, немедленно же ищется другой. На кого мнъ жаловаться сегодня? кого ненавидъть? пусть бы хоть чудовище какое было!.. О, радость! я нашель его! Идите, друзья, разорвемъ его!

Все такъ идетъ въ свътъ и безъ ненависти могу сказать, что идетъ плохо.

## XVIII.

Нечего было миѣ такъ сильно досадовать на скверную комнату, куда меня помѣстили. По счастливой случайности освободилась лучшая комната, которую и дали миѣ, что было для меня пріятною неожиданностью.

Не долженъ ли былъ я быть чрезвычайно довольнымъ при этомъ извъстіи? И однако — я не былъ. Я не могъ думать безъ сожальнія о Маддаленъ. Какое ребячество! коть къ кому нибудь да получить привязанность и по причинамъ, по истинъ, не особенно сильнымъ! Выходя изъ этой грязной каморки, я обернулся назадъ и кинулъ взглядъ на стъну, къ которой я, бывало, такъ часто прислонялся въ то время, какъ, можетъ быть, съ противоположной стороны нъсколькими вершками дальше, прислонялась и бъдная Маддалена. Я котълъ бы еще разъ услыхать эти два трогательныхъ стиха:

Chi rende alla meschina La sua felicitá!

Напрасное желаніе! Воть еще одной разлукой больше въ моей несчастной жизни. Не хочу долго говорить объ этомъ, чтобы не дать повода смъяться надо мной, но я быль бы лицемъромъ, если бы не признался въ томъ, что я еще долго грустилъ по ней.

Уходя, я поклонился двумъ изъ моихъ бѣдныхъ сосѣдей, бывшихъ у окна. Коновода ихъ не было тутъ; извѣщенный товарищами, онъ подбѣжалъ къ окну и также поклонился мнѣ. А потомъ началъ напѣвать этотъ куплетъ: chi rende alla meschina.
Хотѣлось ли ему подсмѣяться надо мной? — Бьюсь объ закладъ,
что если бы сдѣлать этотъ вопросъ пятидесяти лицамъ, сорокъ
девять отвѣтили бы: «да». Однако, не смотря на такое большинство голосовъ, я склоненъ думать, что добрый воръ хотѣлъ мнѣ
этимъ сдѣлать любезность. Я такъ это и принялъ, и былъ ему
за то благодаренъ. Я еще разъ взглянулъ на него: онъ высунулъ
сквозь желѣзную рѣшетку руку, держа въ ней беретъ, и махалъ
мнѣ имъ въ знакъ прощанія, когда я поворачивался, чтобы спуститься съ лѣстницы.

Во дворъ, подъ навъсомъ, я увидаль глухонъмаго, что было для меня большимъ утъшеніемъ. Онъ замътиль меня, узналъ и хотъль бъжать навстръчу. Жена смотрителя, кто ее знаетъ зачъмъ, схватила его за воротъ и прогнала домой. Мнъ было очень непріятно, что я не могъ обнять его, но меня тронула его радость, съ какою онъ побъжалъ было ко мнъ. Въдь такъ пріятно быть любимымъ!

Это быль день большихъ происшествій. Пройдя два шага, я поровнялся съ окномъ моей прежней комнаты, въ которой жилъ теперь Джойа.

— Добрый день, Мелькіорре! — сказаль я ему, проходя. Онъ подняль голову и, кидаясь по направленію ко мнѣ, вскричаль:

— Добрый день, Сильвіо.

Увы, мий не дали остановиться ни на одну минуту. Я повернуль подъ большія ворота, поднялся по лісенкі и очутился въ

чистенькой комнаткъ, какъ разъ надъ комнатой Джойа.

Когда мий внесли постель и оставили меня одного, моимъ первымъ дёломъ было осмотръть стёны. Было на нихъ написано ийсколько замётокъ карандашемъ, углемъ, или просто чёмъ-то острымъ. Я нашелъ двё прелестныхъ французскихъ строфы, о которыхъ теперь сожалью, что не выучилъ ихъ наизустъ. Онё были подписаны герцогъ Нормандскій. Я сталъ наиввать ихъ, примёняясь, какъ умёлъ, къ мотиву пёсенки моей бёдной Маддалены; но вотъ чей-то голосъ, близко, близко такъ, запёлъ ихъ на другой мотивъ. Когда онъ кончилъ, я закричалъ: «браво!» Онъ любезно привётствовалъ меня, спрашивая, не французъ ли я?

— Нътъ, я птальянецъ, а вовутъ меня Сильвіо Пелико.

— Авторъ «Franceska da Rimini»?

— Именно.

За этимъ отвътомъ послъдовали любезности и соболъзнованія по поводу того, что я въ тюрьмъ.

Онъ спросилъ меня, изъ какой части Италіи я родомъ.

— Изъ Пьемонта, — отвъчалъ я: — я салуццезецъ.

Здъсь слъдовали новыя любезности относительно характера и ума ньемонтцевъ, отдъльное упоминание о выдающихся лицахъ Салуццо и въ особенности о Бодони.

Эти немногія похвалы были тонки, изящны, какъ бы сдёланныя челов'єкомъ хорошаго воспитанія.

— Теперь позвольте мнъ, — сказалъ я ему: — спросить васъ, синьоръ, кто вы?

— Вы пѣли мою пѣсенку.

— Эти двъ прекрасныхъ строфы, что на стънъ, ваши?

— Да, синьоръ.

— Такъ вы...

— Несчастный герцогъ Нормандскій.

## XIX.

Проходиль подъ нашими окнами смотритель и заставиль насъ замолчать.

Какой это герцогъ Нормандскій? — раздумываль я. Не тоть ли это титуль, который давался сыну Людовика XVI? Да въдь, безъ всякаго же сомнѣнія, умеръ этотъ бъдный ребенокъ. Ну, такъ мой



сость, должно быть, одинъ изъ тъхъ несчастныхъ, которые пытались воскресить его.

Многіе выдавали себя за Людовика XVII и всѣ они были признаны самозванцами: какія же у этого-то данныя, чтобы повѣрили ему?

Хотя я и пытался еще сомнъваться, но какое-то непреодолимое убъждение въ ложности его словъ вкоренилось во мнъ. Тъмъ не

менте, я ртшилъ не оскорблять несчастного, какую бы басню ни разсказалъ онъ мит.

Спустя нѣсколько времени, онъ снова запѣлъ; я воспользовался этимъ, и мы возобновили нашу бесѣду.

На мой вопросъ о томъ, кто онъ, онъ отвъчалъ, что онъ дъйствительно Людовикъ XVII, и разразился упреками противъ Людовика XVIII, его дяди, нохитителя его правъ.

— Но почему же вы эти права не предъявили во время Реставраціи?

— Я лежаль тогда при смерти въ Болонье. Какъ только стало мнъ дучше, я полетълъ въ Парижъ, явился къ высшимъ властямъ, но что сделано, того не воротншь: мой дядя по своей неправоте, не хотёль меня признавать; моя сестра была съ нимъ заодно противъ меня. Одинъ только добрый принцъ Конде принялъ меня съ распростертыми объятіями, но его дружба ничего не могла сдълать. Въ одинъ прекрасный вечеръ, на улицахъ Парижа, напали на меня наемные убійцы, вооруженные кинжалами, и я едва-едва спасся отъ ихъ ударовъ. Поскитавшись некоторое время въ Нормандіи, я вернулся въ Италію и остановился въ Моденъ. Отсюда я не переставалъ писать къ монархамъ Европы и въ особенности къ императору Александру, который отвъчалъ мнъ съ величайшей любезностью, и я все еще не отчаявался добиться правосудія или, если уже должны были принестись въ жертву политикъ мои права на тронъ Франціи, по крайней мёрё, добиться того, чтобы мнё дали приличное содержаніе. Я быль арестовань, отправлень за границы Моденскаго герцогства и переданъ австрійскому правительству. И воть уже восемь мъсяцевъ, какъ и заживо погребенъ зиъсь, и Богъ знаетъ, когда я выйду отсюда!

Я не повърилъ ни одному его слову. Но что онъ заживо погребенъ здъсь — была истина, и это возбудило во мнъ живъйшее сострадание къ нему.

Я просиль его разсказать вкратць свою жизнь. Онъ передаль мны до мельчайшихь подробностей все, что я уже зналь относительно жизни Людовика XVII: какъ его посадили съ башмачникомъ, злодъемъ Симонъ; какъ подъучили его свидътельствовать противъ королевы, его матери, и поддержать безсовъстную клевету на нее и пр., и пр. И, наконецъ, какъ пришли за нимъ ночью въ тюрьму, гдъ онъ находился; слабоумный ребенокъ, по имени Матюрэнъ, былъ оставленъ вмъсто него, а онъ былъ похищенъ. На улицъ стояла коляска, запряженная четверней, причемъ одна изъ лошадей была деревянная машина, въ которую и скрыли его. Счастливо добрались до Рейна и перешли границу; генералъ... (онъ говорилъ мнъ его имя, но я не помню его), который освободилъ его, нъкоторое время выдавалъ себя за его воспитателя, отца; затъмъ отправилъ или увезъ его въ Америку. Тамъ съ молодымъ королемъ

безъ королевства были разныя перипетіи: терпѣлъ голодъ въ пустыняхъ, поступилъ въ военную службу, счастливо жилъ, всѣми уважаемый, при бразильскомъ дворѣ, былъ оклеветанъ, преслѣдованъ и принужденъ бѣжать. Вернулся въ Европу къ концу правленія Наполеона и былъ арестованъ въ Неаполѣ Іоакимомъ Мюратомъ; а когда вновь увидалъ себя свободнымъ и близкимъ къ ступенямъ трона Франціи, его поразила въ Болонъѣ эта несчастная болѣзнь, втеченіе которой Людовикъ XVIII и короновался.

## XX.

Онъ разсказаль эту исторію съ поразительным видомъ истины. Върить ему я не могъ, а, всетаки, удивлялся ему. Всъ факты французской революціи были ему извъстны въ совершенствъ; онъ говориль о нихъ словоохотливо и красноръчиво, приводя къ каждому случаю любопытнъйшіе анекдоты. Въ его ръчахъ было чтото солдатское, но не безъ изящества, пріобрътаемаго въ кругу утонченнаго общества.

— Вы мнъ позволите, — сказалъ я ему: — попросту обходиться съ вами, не употребляя титуловъ?

— Это и мое желаніе, — отвѣчалъ онъ: — я извлекъ хоть ту выгоду изъ несчастія, что умѣю смѣяться надъ всякимъ тщеславіемъ. Увѣряю васъ, что я горжусь больше тѣмъ, что я человѣкъ, а не тѣмъ, что я король.

Утромъ и вечеромъ мы подолгу вмёстё разговаривали и, не смотря на то, что я считаль его комедіантомъ, душа его казалась мнё доброю, чистою, жаждущей всякаго нравственнаго блага. Нёсколько разъ я порывался сказать ему: — извините, я желалъ бы повёрить вамъ, что вы — Людовикъ XVII, но откровенно вамъ признаюсь, что я убёжденъ въ противномъ; будьте и вы на столько искренни, перестаньте притворяться предо мной. — И я передумывалъ про себя прекрасное слово, какое я скажу ему относительно тщеты всякой лжи, въ томъ числё и той лжи, которая кажется невинной.

Со дня на день я это откладываль: все выжидаль, не станеть ли тъснъе наша дружба, и такъ и не ръшился привести въ исполнение свое намърение.

Когда я размышляю объ этомъ недостаткъ смълости, я извиняю его иногда, какъ необходимую въжливость, какъ благородную боязнь опечалить человъка и многимъ другимъ. Но эти извиненія не удовлетворяютъ меня, и я не могу скрыть того обстоятельства, что я былъ бы болъе доволенъ собою, если бы не засъла у меня въ горлъ придуманная маленькая ръчь. Показывать видъ, что върниь об-

ману, это малодушіе: мнъ кажется, что я не сдълаль бы этого больше.

Да, малодушіе! Върно, что какими бы я ни обставляль деликатными околичностями своихъ словъ, всетаки, жестоко сказать другому: «я вамъ не върю». Онъ разсердится, мы лишимся того удовольствія, которое намъ доставляла его дружба; онъ осыплетъ насъ, можетъ быть, обидными словами. Но, всетаки, гораздо лучше, честить потерять все, чтмъ допустить ложь. И, можеть быть, несчастный, который осыпаль бы насъ обидными словами, видя, что мы не въримъ его обману, удивился бы потомъ въ тайнъ нашей откровенности и получилъ бы поводъ къ такимъ размышленіямъ, которыя бы вывели его на лучшую дорогу.

Секондини склонны были върить тому, что онъ дъйствительно былъ Людовикъ XVII, и, видавъ уже столько переменъ судьбы, не отчаявались, что въ одинъ прекрасный день онъ взойдетъ на тронъ Франціп и вспомнить объ ихъ преданнъйшей службъ. За исключеніемъ того, чтобы благопріятствовать его побігу, ему ділалось

все, что только онъ желалъ.

Этому и я быль обязань честью видёть великую особу. Онъ былъ средняго роста, отъ сорока до сорока пяти лътъ, нъсколько толстый и лицомъ настоящій бурбонъ. В'вроятно, что случайное сходство съ бурбонами и ввело его въ искушение сыграть эту печальную роль.

## XXI.

Въ другой недостойной боязни людскаго мненія я долженъ обвинить себя. Мой сосъдъ не быль атеистомъ, а, напротивъ, говориль иногда о религіозныхъ чувствахъ, какъ человъкъ, цънящій пхъ и не чуждый ихъ; но у него, всетаки, было много безразсудныхъ предубъжденій противъ христіанства, на которое онъ смотрълъ не столько съ точки зрънія его истинной сущности, сколько съ точки зрвнія его злоупотребленій. Его прельстила поверхностная философія, предшествовавшая французской революціп и слъдовавшая за ней. Ему казалось, что можно почитать Бога съ большею правильностію, чъмъ учить евангеліе. Не ознакомившись хорошо съ Кондильякомъ и Праси, онъ почиталъ ихъ величайшими мыслителями и воображаль, что этоть последній даль законченность всёмъ возможнымъ метафизическимъ изысканіямъ.

Я, который довелъ гораздо дальше свое философское образованіе; я, который чувствоваль слабость экспериментальной доктрины; я, который зналъ грубыя ошибки критики, какою быль охвачень въкъ Вольтера, съ цълью порочить христіанство; я, прочитавшій Гене и другихъ благородныхъ обличителей этой ложной критики; я, убъжденный въ томъ, что нельзя логикою вещей допускать прасно закричалъ на васъ. Върю, вполнъ върю, что не по вашей винъ у меня такой скверный кофе.

— Ахъ, да не о томъ я плачу, синьоръ!

Мое самолюбіе было немного задёто, но я улыбнулся.

- И такъ вы плачете не по случаю моего выговора, но совсёмъ по другому поводу?
  - Да, такъ.



- Кто же назваль вась обманщицей?
- Мой милый.

И лице ен все покрылось краскою. И въ своей простодушной довърчивости она разсказала мнъ комико-серьезную идиллію, которая растрогала меня.

## XXIX.

Съ этого дня, не знаю уже почему, я сдъдался наперсникомъ дъвушки, и она стала подолгу бесъдовать со мной.

Между прочимъ, она говорила мнъ:—Синьоръ, вы такой добрый, что я смотрю на васъ такъ, какъ могла бы смотръть дочь на отца.

- Ну, это плохой комплименть, - отвъчаль я, отталкивая ея руку:--мнъ едва тридцать два года, а вы уже смотрите на меня, какъ на отца.

— Такъ я скажу, синьоръ: какъ брата.

. И, насильно взявъ мою руку, она съ чувствомъ пожала ее. И все это было наиневиннъйшимъ образомъ.

Послѣ я говорилъ самъ съ собою:-Счастье, что она не красавица! а то въ другой разъ меня могла бы смутить эта невинная фамильярность.

Въ другой разъ я говорилъ себъ: —Счастье, что она такъ молода! Нечего и бояться, чтобы я влюбился въ девушку такихъ летъ.

Иногда нападало на меня нѣкоторое безпокойство: мнѣ казалось, что я ошибался, считая ее некрасивой, и я долженъ былъ согласиться, что контуры и формы ея не были неправильны.

— Не будь она такой блъдной, — говорилъ я: — и не будь у нея этихъ веснушекъ на лицъ, она могла бы считаться хорошенькой.

Правда, что невозможно не находить нъкотораго очарованія въ присутствін, во взглядахъ, въ болтовнѣ милой, живой, молодой дѣвушки. Я и потомъ не старался пріобръсти ея благосклонность, и быль ей милымь, какъ отецъ или какъ брать, на мой выборъ. А почему? Потому что она читала «Francesca da Rimini» п «Eufemio», и мои стихи такъ разжалобили ее! и затъмъ еще потому, что я быль арестантомь, не убивь, не ограбивь никого, какь она говорила.

И въ концъ концовъ, я, который полюбилъ Маддалену, не видавъ ея, какъ я могъ быть равнодушнымъ къ сестринскимъ попеченіямъ, къ граціозно льстивымъ похваламъ, къ превосходнымъ

кофеямь этой.

## Venezianina adolescente sbirra? 1)

Я быль бы лжецомь, если бы приписаль своему благоразумію то, что я не влюбился въ нее. Я не влюбился въ нее единственно потому, что у нея быль возлюбленный, отъ котораго она была безъ ума. Горе бы мнъ, если бы это было иначе!

Но если чувство, пробудившееся во мнт, было не то, которое называется любовью, то, признаюсь, что оно приближалось къ послъдней. Я пламенно желаль, чтобы она была счастлива, чтобы ей удалось выйдти замужъ за того, кто ей нравился; у меня не было ни малъйшей ревности, ни малъйшей мысли о томъ, что она могла бы меня избрать предметомъ своей любви. Но когда, бывало, заслышу я, что отворяется дверь, сердце бьется у меня отъ надежды, что это-Цанце; и если это была не она, я не былъ доволенъ; если

<sup>1)</sup> Молодой венеціанки — тюремщицы.

## ИЗДАНІЯ А. С. СУВОРИНА.

Въ книжныхъ магазинахъ "Новаго Времени" (А. С. Суворина) въ Петербургъ, Москвъ и Харьковъ.

Ахшарумовъ. Во что бы ни стало. Романъ. Ц. 2 р. 25 коп.

Библія в нартинахъ знаменитыхъ мастеровъ. Новий Завётъ. Этотъ томъ содержитъ 50 синмковъ, посредствомъ геліографіи, съ знаменитыхъ граворъ, передающихъ картины величайшихъ художниковъ, и текстъ къ картинамъ, въ двъ краски, въ художественныхъ рамкахъ. Іп-folio. Спб. 1880—1881 г. Ц. 25 р., въ роскошномъ переплетъ съ золотимъ обръзомъ 30 р.

Благово, Д. Разсказы бабушки. Изъ воспоминаній пяти покольній, записанные и собранные ел внукомъ. Ц. 3 р.

Бороздинъ, К. А. Закавказскія воспоминанія. Мингрелія и Сванетія съ 1854 по 1861 г. Съ 5-ю портретами. Ц. 2 р.

Бъжецкій, А. Н. Военные на войнь. — Святочные разсказы. Ц. 1 р. 50 к.

Григоровичь, Д. Акробаты благотворительности. Ц. 1 р.

— Гуттаперчевый мальчикъ.—Карьеристь.—Алексъй Чемезовъ. Ц. 1 р.

Данилевскій, Г. П. На Индію при Петрв І.—Потемкинъ на Дунав. Историческіе романы. Ц. 1 р. 50 к.

— Княжна Тараканова. Историческій романъ. — Уманская резня (последніе запорожцы). Историческая пов'єсть. Ц. 1 р. 50 к.

Додэ, А. Королева. Фредерика. (Короли въ изгисніи). Романъ. Ц. 1 р. 50 к.

Есиповъ, Г. В. Люди стараго вѣка. Разсказы изъ дѣлъ Преображенскаго приказа и Тайной канцелярін. Ц. 1 р. 50 к.

— Тяжелая намять прошлаго. Разсказы изъ дѣлъ Тайной канцеляріи и другихъ архивовъ. Ц. 1 р.

Житель. На отдыхѣ. Деревенскія письма. Ц. 1 р. 50 к.

— Сусальныя зв'єзды.—Книга раздора. Ц. 1 р.

Захарьинъ, И. Н. (Якунинъ). Тени прошлаго. Разскази о былыхъ дёлахъ. Ц. 1 р. 50 к.

Загуляевъ, М. А. Русскій якобинецъ. Странная исторія. Ц. 1 р.

Иллюстрированная исторія Петра Велинаго. Текстъ А. Брикнера, профессора Деритскаго университета. Ц. 15 р., съ пересылкою 17 р.

Иллюстрированная исторія Екатерины II. Текстъ А. Брикнера, профессора Дерптскаго университета. Ц. 18 р., съ пересилкой 20 р.

Историческая портретная галлерея. Собраніе портретовъ знаменнтыйшихъ людей всёхъ народовъ, начиная съ 1300 г., съ крагкими ихъ біографіями. Фототній съ лучшихъ образцовъ. Изданіе выходить выпусками по 8 портретовъ въ каждомъ. Цібна каждому вып. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

Карновичь, Е. П. Замъчательныя и загадочныя личности XVIII и XIX стольтій. Съ гравюрами. Ц. 3 р.

— Историческіе разсказы и бытовые очерки съ гравюрами и портретами. Спб. 1884. Ц. 3 р. 50 к.

— Замъчательныя богатства частныхъ лицъ въ Россіи. Изданіе 2-е. Ц. 2 р.

— Родовыя прозванія и титули въ Россіи и сліяніе пноземцевь съ русскими Ц. 1 р.

Костомаровъ, Н. И. Черниговка. Быль. Ц. 1 р. 50 к.

— Кудеяръ. Историческая хроника въ 3-хъ книгахъ. Ц. 2 р.

**Крестовскій, В.** (псевдонимъ). Баритонъ. Ц. 1 р. 50 к.

— Первая борьба. Ц. 1 р. — Встача. Ром. Ц. 1 р.

— Въ ожиданін лучшаго. Ром. Ц. 2 р.

— Повъсти. 4 ч. Ц. 6 р. 50 к.

Очерки и отрывки, 2 книги. Ц. 3 р.
Большая Медвёдица. Ром. 2 т. Ц. 3 р.

— Испытаніе. Романъ. 1883. Ц. 1 р. 50 к.

— Провинція въ старме годы. Т. І. Свободное время. Романъ въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1884. Ц. 1 р. Томъ ІІ. Кто-жъ остался доволенъ? Романъ въ 2-хъ частяхъ. Ц. 1 р. 25 к. Томъ ІІІ. Послъднее дъйствіе комедін. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Ц. 1 р. 25 к.

— Ha память 1850—1884. Ц. 1 p.

**Крестовскій, Всеволодъ.** Дѣды. Историческая пов'єсть изъ временъ императора Павла І. Ц. 2 р.

Любке. Иллюстрированная исторія искусствъ. Архитектура. — Скульптура. — Живопись. — Музыка. (Для школъ, самообученія и справокъ). Съ 134 рисунками. Переводъ Ө. И. Булгакова. Ц. 2 р. 50 к., въ роскоми. переилетъ 3 р. 25 к.

# ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

# "ИСТОРИЧЕСКІЙ ВЪСТНИКЪ".

Подписная цёна за 12 книгъ въ годъ десять рублей съ пересылкой и доставкой на домъ.

Главная контора въ Петербургѣ, при книжномъ магазинѣ "Новаго Времени" (А. С. Суворина), Невскій просп., д. № 38. Отдѣленіе главной конторы въ Москвѣ, при московскомъ отдѣленіи книжнаго магазина "Новаго Времени", Кузнецкій мостъ, домъ Третьякова.

Программа "Историческаго Въстника": русскія и иностранныя (въ дословномъ переводъ или извлеченіи) историческія сочиненія, монографіи, романы, повъсти, очерки, разсказы, мемуары, восноминанія, путешествія, біографіи замъчательныхъ дъятелей на всъхъ поприщахъ, описанія нравовъ, обычаевъ и т. п., библіографія произведеній русской и иностранной исторической литературы, некрологи, характеристики, анекдоты, новости, историческіе матеріалы и документы, имъющіе общій интересъ.

Къ "Историческому Въстнику" прилагаются портреты и рисунки, необходимые для поясненія текста.

Статьи для пом'вщенія въ журналів должны присылаться по адресу главной конторы, на имя редактора Сергін Николаевича Шубинскаго.

Редакція отвъчаетъ за точную и своевременную высылку журнала только тъмъ изъ подписчиковъ, которые доставили подписную сумму непосредственно въ главную контору или ея московское отдъленіе съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и утздъ, почтовое учрежденіе, гдт допущена выдача журналовъ.



Изпатель А. С. Суворинъ.

Редакторъ С. Н. Шубинскій.









UCTO PUKO-

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАСТ

ГОДЪ СЕДЬМОЙ ІЮНЬ, 1886.

# содержаніе.

## I Ю Н Ь, 1886 г.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | amp  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTP. |
|       | Голода въ Россіи. Историческій очеркъ. В. Н. Щенкина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489  |
| 11.   | Свалебный бунтъ. Историческая повъсть. (1705 г.). Главы XXXII—<br>XXXVII. (Продолжение). Графа Е. А. Саліаса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 522  |
| III.  | Воспоминанія. Глава VI. (Продолженіе). Графа В. А. Сологуба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 552  |
| IV.   | Болгарія в Восточная Румелія посл'в Берлинскаго конгресса. (Историческій очеркь). Глава III. (Продолженіе). ІІ. А. Матв'я вва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 567  |
| V.    | Геральдическій туманъ. (Замѣтки о родовыхъ прозвищахъ). Н. С. Льскова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 598  |
| VI.   | Никитскій монастырь. А. А. Титова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 614  |
|       | Иляюстрація: Никитскій монастырь.— Столив преподобнаго Никиты.— Бывшій монастырь, пынів церковь св. Цетра и Навла, въ Ярославлів, построенная въ 1691 году.— Часовня близь Никитскаго монастыря въ память заключенія мира переяславдевь съ суздальцами.— Портикъ часовня близь Переяславля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| VII.  | Въ горахъ и долинахъ русскаго Тянь-Шаня. Статья II. (Окончаніе). Н. В. Сорокина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 628  |
|       | Иллюстрацін: Видъ озера Иссыкъ-Куля (на высотѣ 5,400 ф.). — Перевалъ Алабашъ-бель (высшая точка). — Видъ озера Сонъ-Куля (на высотѣ 9,400 ф.). — Древнія могилы въ долинѣ рѣки Асу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,    |
| /III. | Область отрозненной личности. (По поводу 50-лѣтія «Ревизора»).<br>О. О. Миллера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 656  |
| IX.   | Общность некоторых в всемірных в обычаевь. (Следы язычества у мордвы). А. Н. Савельева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 669  |
|       | Критика и библіографія: Всеобщая исторія Георга Вебера. Переводь сь 2-го изданія, пересмотрѣннаго и переработаннаго при содѣйствій спеціалистовь. Томъ второй. Исторія эллинскаго народа. Перевель Андреевь. Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва. 1886. А. К. — Очерки и разсказы изъ всеобщей исторіи. Д. Иловайскаго. Часть вторая. Средніе вѣка. Выпускъ первый. Москва. 1886. В. З. — В. Гольцевь. Закоподательство и нравы въ Россіи XVIII вѣка. Москва. 1886. Р. И. — "Витебская Старина". Томъ IV. Составиль и издаль А. Сапуновъ. Витебскъ. 1885. А. Б. — Историческій очеркъ жизни и дарствованія императора Александра ІІ, составиль А. ІІ. Сафоновъ. Спб. 1886. О жизни и дѣлніяхъ императора Александра ІІ. Историческій разсказъ для народпаго чтенія. А. Шумахера. Спб. 1886. В—а. — Указатель къ изданіямъ императорскаго русскаго географическаго Общества и его отдѣловъ съ 1846 по 1875 годъ. Спб. 1886. И. Ш. | 679  |
| XI.   | Заграничныя историческія новости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 689  |
|       | Изъ прошлаго: Последняя эмиграція татаръ изъ Крыма въ 1874 году. П. Н. Мартьянова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 698  |
| XIII. | См'єсь: Открытіе памятника Александру II въ Кишинев'в. — Полув'єковой юбилей "Ревизора". — Двухсотл'єтняя годовщина рожденія Татищева. — Стол'єтняя годовщина рожденія Шиллинга. — Двадцатипятил'єтіе комитета грамотности. — Некрологи: Н. Н. Св'єд'єпцева; 1. Б. Зал'єскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 709  |
| XIV.  | Замътки и поправки: Письмо въ редакцію. Вл. Бузеснула                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 717  |
|       | <b>ПРИЛОЖЕНІЕ: Мон темницы.</b> Воспоминанія Сильвіо Пелико да Салуг<br>годъ съ нтальянскаго. Главы XXX—XLVIII. (Съ тремя рисунками).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | цио. |

# СОДЕРЖАНІЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

# (АПРЪЛЬ, МАЙ, ІЮНЬ).

|                                                                                                           | CTP. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Василій Никитичь Татищевь                                                                                 | 5    |
| Н. А. Полевой и его журналь «Московскій Телеграфъ».                                                       |      |
| Статья II. (Окончаніе). М. И. Сухомлинова                                                                 | 14   |
| Свадебный бунть. Историческая пов'єсть. (1705 г.). Гл. XVIII—                                             |      |
| XXXVII. (Продолженіе). Графа Е. А. Саліаса. 41, 276,                                                      | 522  |
| Воспоминанія. Гл. IV—VI. (Продолженіе). Графа В. А. Со-                                                   |      |
| логуба 79, 312,                                                                                           | 552  |
| Воспоминанія объ император'в Николав Павловичв. К. В.                                                     |      |
| Sameobekaro                                                                                               | 112  |
| Академическій университеть въ XVIII въкъ. А. К. Бороздина.                                                | 120  |
| Литературная д'вятельность И. С. Аксакова. Д. Д. Языкова.                                                 | 134  |
| Могила Гогода                                                                                             | 140  |
| Иллюстрація: Видъ могилы Гоголя.                                                                          |      |
| Поморъ-философъ. П. С. Усова                                                                              | 145  |
| Иллюстраціи: Андрей Денисовъ. — Старообрядческая Выгоріц-                                                 |      |
| кая пустынь въ XVIII стольтін.—Старообрядческая Лексин-                                                   |      |
| ская пустынь въ XVIII стольтіп.                                                                           | 101  |
| Бълая дама. Е. И. Карновича                                                                               | 161  |
| Иллюстраціи: Анна Сидовъ.—Графиня Агнеса Орламюнде.—<br>Надгробный камень надъ прахомъ графини Орламюнде. |      |
| Одинъ изъ друзей человъчества. В—а                                                                        | 186  |
| Иллюстрація: Портретъ Валентина Гаюн.                                                                     | 100  |
| Общественная жизнь въ Англіи въ концѣ прошлаго вѣка.                                                      |      |
| Гл. III. (Окончаніе). В. Р. Зотова                                                                        | 193  |
| Иллюстраціи: Вербовщики, приводящіе въ рекрутское бюро за-                                                |      |
| хваченную ими жертву Драка въ нгорномъ домъ Современ-                                                     |      |
| ное гостепримство, или дружеская партія въ высшемъ обще-                                                  |      |
| ствъ. — Дъленска добычи. — Леди Арчеръ у позорнаго столба. —                                              |      |

| Мистрисъ Конканопъ у поворнаго столба. — Верховный судья, наказывающій леди Бокингамъ и другихъ «дочерей фаро». — Боковыя ложи Дрюриленскаго театра. — Джонъ Кембль въ роли «Гамлета». — Джонъ Кембль въ роли «Иира». — Первал танцовщица Гимаръ. — Финальное на балета «Кора и Алонзо». — Балетные танцы на Королевскомъ театръ. — Судебное измъреніе узаконенной длины юбокъ. — Уличная музыка въ Лондонъ 1799 года. — «Чудовище», напосившее раны женщинамъ. — Ричардъ Гомфрейсъ, дающій уроки боксированія. — Какъ содержатъ сумасшедшихъ. |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Царь Алексей Михайловичъ. (Опытъ характеристики). С. Ө.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Илатонова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265 |
| Болгарія и Восточная Румелія посл'в Берлинскаго конгресса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Историческій очеркъ. Гл. I—III. П. А. Матвъева. 329,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Въ горахъ и долинахъ русскаго Тянь-Шаня. Н. В. Сорожина. 360,<br>иллюстраціи: Видъ озера Иссыкъ-Куля (на высотѣ 5,400 ф.).—<br>Перевалъ Алабашъ-бель (высшая точка).— Видъ озера Сонъ-<br>Куля (на высотѣ 9,400 ф.). Древнія могилы въ долинѣ рѣки Асу.<br>Первый русскій репортеръ. (Историческая справка). А. П.                                                                                                                                                                                                                             | 628 |
| Мальшинскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 387 |
| Крестьянинъ-археологъ. В. З.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 392 |
| Поморскій реформаторъ. И. С. Усова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 401 |
| Иллюстрація: Портретъ Гаврінла Иларіоновича Скочкова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Борщаговка, мъсто казни Кочубея                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 409 |
| Иллюстрація: Міжстечко Борщаговка въ Кіевской губерніи (гдіз были казнены Кочубей и Искра).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |
| Любительскіе спектакли во Франціп въ XVIII въкъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 412 |
| Восточный вопросъ въ 1839—1841 годахъ. А. Н. Молчанова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 431 |
| Датскій археологь В. Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444 |
| Голода въ Россіи. Историческій очеркъ В. Н. Щепкина Геральдическій тумань. (Зам'єтки о родовыхъ прозвищахъ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 489 |
| Н. С. Лескова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 598 |
| Никитскій монастырь А. А. Титова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 614 |
| визора»). О. О. Миллера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 656 |
| Общность нъкоторыхъ всемірныхъ обычаевъ. А. И. Савельева.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 669 |
| КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Холуй. Эпизодъ изъ историческо-бытовой русской жизни пер-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

Холуй. Эпизодъ изъ историческо-бытовой русской жизпи первой половины XVIII столътія. Н. И. Костомарова. Спб. 1885. Д. Л. Мордовцева. — Сочиненія Корнелія Тацита, русскій переводъ

съ примъчаніями и со статьей о Тацитъ и его сочиненіяхъ. В. И. Модестова. Т. І. Спб. 1886. А. К. — Исторія родовъ русскаго дворянства. Составилъ П. Н. Петровъ. Т. І. Спб. 1886. В-а. - Біографическій лексиконъ русскихъ композиторовъ и музыкальныхъ дългелей. Спб. 1886. И. Н. Божерянова. — Русскимъ дътямъ. Разсказы и очерки изъ исторіи древпей русской словесности. Выпускъ І. (Отъ начала славянской письменности до татарщины). Составилъ Невзоровъ. Казань. 1885. И. Б-а. - Борисъ Годуновъ А. С. Пушкина. Опыть разбора трагедін, составиль Е. Воскресенскій. Изданіе 2-е. Ярославль. 1886. В. З.-Архивъ князя Воропцова. Книга ХХХІІ, Москва, 1886. Е. Г. — Вившияя политика Наполеона III. Публичныя лекцін Г. Е. Аванасьева. Одесса. 1886. В. З. - Кавказская война въ отдёльныхъ очеркахъ, эпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ. В. Потто. Томъ II. Ермоловское время. Вып. 1-й. Спб. 1886. В. П. — Jeu d'amour. Французская гадальная кинга XV въка. Издалъ по рукописи С.-Петербургской публичпой библіотеки графъ А. Бобринской. Спб. 1886. Е. Г. — Обзоръ нъмецкой литературы по исторіи среднихъ въковъ. Лекція В. Бузескула. Харьковъ. 1886. В. З. — Записки императорскаго русскаго археологическаго Общества. Т. І. (Новой серіи). Спб. 1886. Е. Г. — Исторія Россія. Народное изданіе, съ портретами императорскаго дома. Составиль В. А. Абаза. 1885. И. Б-а. — Разсказы про Суворова. А. Петрушевскаго. Съ портретомъ. Спб. 1886. В. П. --Иллюстрованный календарь Общества имени Михаила Качковскаго, на годъ простый 1886. Составилъ О. А. Мончаловскій. Львовъ. 1885. М. И. Городецнаго. — Календарь Рязанской губернія на 1886 годъ. Изданіе рязанскаго губернскаго статистическаго комитета, подъ редакцією А. В. Селиванова. Рязань. 1886. н. д-скаго. - Архивъ адмирала П. В. Чичагова. Выпускъ первый. Спб. 1885. К. Н. В. — Адамъ Кпсель, воевода кіевскій. 1580— 1653 г. Историко-біографическій очеркъ съ портретомъ Киселя. И. П. Новицкаго. Кіевъ. 1885. Д. Л. Мордовцева. — Исторія государственныхъ учрежденій Англіи. Рудольфа Гнейста, переводъ съ нъмецкаго. Москва. 1885. В. З. — Русская православная старина въ Замостъв. Магистра священника Александра Будиловича. Варшава. 1885. М. И. Городецкаго. — Матеріалы по исторіи Воронежской и сосъднихъ губернів. Древніе акты XVI—XVIII стольтія, собранные и изданные секретаремъ воронежскаго губернскаго статистическаго комитета Л. Б. Вейнбергомъ. Вып. IV, V в VI. Вороцежъ. 1886. Н. Д-снаго. - Матеріалы для исторін народнаго просв'ященія въ Россіп. Самоучки. Собраль И. С. Ремезовъ. Сиб. 1886. Съ четырьми портретами. В – а. – Календарь Вятской губернін на 1886 годъ. Вятка. 1886. Н. Д-скаго. — Язвы Петербурга. Опыть историко-статистическаго изследованія. Вл. Михневича. Спб. 1886. В. З. — Цвътаевъ, Дм. Исторія сооруженія перваго костела въ Москвт. М. 1886. И. Ш. — Сборникъ вопросовъ по исторія. І. Всеобщая исторія. Пособіе для учителей п учениковъ старшихъ классовъ средияхъ учебныхъ заведеній. Составиль И. Виноградовъ, преподаватель Вяземской гимпазіи. Вязьма. 1886. И. Б. — Альбомъ рисунковъ русскихъ синодиковъ 1651, 1679 и 1686 гг. Рисоваль и издаль И. Голышевъ. Голышевка (близь Мстеры). 1886. Е. Г. — Всеобщая исторія Георга Вебера. Переводъ со 2-го изданія, пересмотр'яннаго и перерабо-

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИСТОРИЧЕСКІЯ НОВОСТИ . . 245, 468, 689. ИЗЪ ПРОШЛАГО:

#### СМЪСЬ:

Двадцатинятильтие крестьянской реформы. — Торжественный актъ университета. - Торжественное засъдание славянскаго Общества. — Общество любителей древней письменности. — Церковно-археологическое Общество при Кіевской духовной акадедемін въ 1885 году. — Церковное древлехранилище. — Десятильтіе «Новаго Времени». — Самаркандскія надписи. — Стол'ятній юбидей Араго. — Коммиссія для собиранія народныхъ юридическихъ обычаевъ. - Славянское Общество. - Археологическое Общество. -Храненіе старинныхъ памятниковъ въ Смоленскъ. — Памятникъ Ермаку. — Раскопки въ Египтъ. — Открытіе памятника Александру II въ Кишиневъ. - Полувъковой юбилей «Ревизора». --Двухсотльтняя годовщина рожденія Татищева. — Стольтняя годовщина рожденія Шиллинга. — Двадцатипятильтіе комитета грамотности. — Некрологи: Б. В. Кёне; П. А. Лавровскаго; П. К. Щебальскаго; А. Л. Дювериуа; П. И. Карашевича; М. Я. фонъ-деръ-Вейде; Юліана Шмидта; Н. И. Св'яд'вицева; І. В. Заліз-

## ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ:

ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) Портретъ Василія Никитича Татищева.—
2) Портретъ графа В. А. Сологуба.— 3) Мои темницы.
Воспоминанія Сильвіо Пелико да Салуццо. Переводъ съ
итальянскаго. Гл. І—ХLVIII. (Съ 10 рисунками).



## ГОЛОДА ВЪ РОССІИ.

Историческій очеркъ 1).

«Обязанность правительства заключается въ спасеніи каждаго человъка, и окружные чиновники должны заботиться о томъ, чтобы люди не умирали съ голода».

(Report of the Indian Famine Commission. London. 1880).



ЕУРОЖАИ, постигшіе за посл'єдніе года н'єкоторыя русскія губерніи, и плохой урожай 1885 года выдвинули на очередь вопросъ о реформ'є нашего продовольственнаго устава.

Этотъ вопросъ былъ поднять нашей періодической печатью еще въ іюлѣ мѣсяцѣ прошлаго года, и имъ особенно занялась газета «Русскія Вѣдомости». Почтенная газета (въ № 198), пере-

числяя всё способы, до сего времени предпринимаемые въ продовольственномъ вопросё, приходитъ къ необходимости—водворить взаимное страхованіе отъ неурожая хлёба; указывая на существующую нынё систему продовольствія страны, газета говоритъ слёдующее: «Переустройство этой послёдней на началахъ страхованія гораздо болёе соотвётствуетъ цёли, но и оно не разрёшаетъ вопроса, если дёятельность страховаго учрежденія будетъ ограни-

<sup>1)</sup> Настоящая статья есть извлечение изъ магистерской диссертаціи, составляющей илодъ интилітнихъ трудовъ и имінощей выйдти въ світь со временемь.

чена предълами одной губерніи. Въ виду крайняго разнообразія въ размъръ рисковъ по мъстностямъ, страховыя преміи въ однъхъ губерніяхъ будутъ ничтожны, тогда какъ въ другихъ, находящихся въ неблагопріятныхъ условіяхъ, онъ неминуемо достигнутъ такой высоты, что сдълаются непосильными для плательщиковъ». Газета приходитъ къ заключенію, что страхованіе должно быть общегосударственнымъ и что существующая система продовольственныхъ ссудъ должна быть замънена системой безвозвратныхъ пособій.

Тоть же вопрось быль поднять и земскими учрежденіями. Между прочимь, херсонское земство, въ виду того ненормальнаго положенія, въ какомъ находится дёло народнаго продовольствія, ходатайствовало передъ правительствомъ объ образованіи при министерств' внутреннихъ дёль особой коммиссіи, съ участіемъ представителей отъ земства, для пересмотра устава о народномъ продовольствін.

Эти явленія указывають, что реформа нашего продовольственнаго діла является неотложно и безусловно необходимою. Но путеводною нитью въ этой реформі можеть быть лишь исторія голодовь и вообще всей русской продовольственной политики, очень мало знакомая въ Россіи, а потому небезполезно посвятить ей отдільную статью.

T.

## Голода въ Россіи съ XI стольтія до Вориса Годунова.

До самаго позднъйшаго времени единственною причиной голодовъ въ Россіи были неурожап.

Превняя Россія не знала современныхъ факторовъ голодовъ, какъ-то: истощенія почвы и искусственной дороговизны. Это явленія поздивания времени, возникшія подъ вліяніемъ безобразной арендной системы и стачекъ хлъбныхъ торговцевъ. Въ древней Россіи встрфчается только одинъ искусственный факторъ голодовъ — это военныя событія: занятіе непріятелемъ хльбородныхъ мьстностей, осада города или такое ноложение, при которомъ городъ отръзывался отъ селъ и деревень. До 1024 года мы не встръчаемъ извъстій о голодахъ въ Россіи, хотя ихъ бывало много на памяти людей, жившихъ до этого года; но лътопись не упоминаетъ болье раннихъ голодовъ, а потому необходимо счесть первымъ извъстіемъ о голодахъ-извъстіе о голодъ 1024 года. Въ этомъ году голодъ поразилъ съверную Суздальскую область и произошель, по словамъ лътописца, вслъдствіе неурожая. Существованіе голодовъ въ Россіи ранъе 1024 года подтверждается съ одной стороны словами лътописца, что «жители Суздальской области, во время голода 1024 года, отправились внизъ по Волгѣ и привезоша хлѣба изъ Болгаръ»; съ другой же стороны словами великаго князя Ярослава, что «голодъ есть Божіе наказаніе и что Богъ наводитъ, по грѣхомъ на куюждо землю гладомъ или моромъ, или вёдромъ». Стало быть, голодъ давно былъ всѣмъ хорошо извѣстень въ Россіи, и суздальцы уже въ 1024 году знали средство и пути противъ голода, знали откуда доставать хлѣбъ. Слова Ярослава, что «голодъ бываетъ отъ неурожая, а неурожай отъ вёдра», внолнѣ подтверждаются историческими фактами, такъ какъ и въ послѣдующіе вѣка Россія страдала почти исключительно отъ засухи, жаровъ или морозовъ, вообще отъ вёдра. Не входя въ подробное описаніе голодовъ, бывшихъ въ Россіи съ начала ХІ до конца ХVІ вѣка, мы сдѣлаемъ лишь краткій перечень главныхъ изъ нихъ.

За это время въ Россіи было 15 жестокихъ голодовъ:

Въ 1024 году, частный голодъ довелъ голодныхъ до того, что они ръзали старыхъ женщинъ и прислугу.

Въ 1070 году, частный голодъ довелъ до того, что голодные убивали своихъ родныхъ.

Въ 1092 году, во многихъ областяхъ былъ общій голодъ со всёми ужасами голодной смерти.

Въ 1128 году - страшный голодъ и смертность по всей Россіи.

Въ 1215 году — ужасная смертность въ Новгородъ.

Въ 1230 и 1231 годахъ—страшный голодъ и смертность по всей Россіи.

Въ 1279 году -- голодъ во многихъ областяхъ.

Въ 1309 году — голодъ по всей Россіи.

Въ 1332 году — голодъ и дороговизна.

Въ 1422 году — общій неурожай и голодъ.

Въ 1442 году — общій десятильтній неурожай и голодъ.

Въ 1512 году — общій неурожай.

Въ 1553 — страшная смертность отъ голода.

Въ 1557 — большой голодъ по всей Россіи и смертность.

И въ 1570 году — то же самое явленіе. Среднимъ числомъ на каждое столѣтіе приходилось по 8 неурожаевъ, и повторялись они черезъ каждыя 13 лѣтъ.

Что касается до мёръ, которыми наши предки боролись съ голодами втеченіе этихъ шести столетій, то оне заключались въ подвозё хлёба и въ заготовленіи хлёбныхъ запасовъ, сначала частными лицами, а потомъ и обществами, монастырями и городами.

#### II.

## Голодъ при Борисв Годуновв.

XVII стольтіе открылось голодомъ при Борисъ Годуновъ въ 1601 и 1602 годахъ. Весна 1601 года была очень дождлива. Втеченіе 10-ти неділь, почти не переставая, лили дожди: нельзя было ни косить, ни жать, а 15-го августа морозъ побиль озимые хлъба и плоды. Народъ пришелъ въ ужасъ. Хотя въ житницахъ и гумнахъ было немало стараго хлеба, но, къ несчастью, земледельцы засъяли поля новымъ хлъбомъ, гнилымъ и тощимъ, и не видали всходовъ ни осенью, ни весной: все истябло и смѣшалось съ землей. Запасы были истощены, поля не засеяны. Тогда началось бедствіе, и вопль голодныхъ встревожилъ царя. Не только гумна въ селахъ, но и рынки въ столицъ опустъли: четверть ржи продавалась за 21 рубль по нынъшнему курсу. Борисъ велълъ отворить царскія житницы въ Москвъ и другихъ городахъ и въ то же время убъдилъ духовенство и вельможъ, чтобы они продавали свои запасы по низкой цёнё. Въ четырехъ оградахъ, сдёланныхъ близь московской деревянной стъны, лежали кучи серебра для бъдныхъ, и ежедневно въ 1 часъ по полудни каждому изъ нихъ давали по копѣйкѣ.

«Но, не смотря на всё эти мёры, —пишетъ Карамзинъ, —голодъ продолжалъ свиръпствовать, потому что барышники обманомъ скупали дешевый хлъбъ въ житницахъ казенныхъ, святительскихъ и боярскихъ, чтобы возвышать его цъну и получать безсовъстные барыши; при этихъ условіяхъ бъдные, получая въ день только по копъйкъ, не могли питаться.

«Само благодъяніе обратилось въ зло для столицы: изо всъхъ ближнихъ и дальнихъ мъстъ земледъльцы съ женами и дътьми стремились толиами въ Москву за царскою милостынею, умножая этимъ число нищихъ. Казна раздавала въ день нъсколько тысячъ рублей безъ всякой пользы». Голодъ, все усиливаясь и усиливаясь, достигъ наконецъ своего апогея.

Нельзя безъ ужаса читать описаній современниковъ: «Свидътельствуюсь истиной и Богомъ, — пишетъ одинъ изъ нихъ, — что я собственными глазами видълъ въ Москвъ людей, которые, лежа на улицахъ, подобно скоту, щинали траву и питались ею; у мертвыхъ находили во рту съно. Мясо лошадиное казалось лакомствомъ; ъли собакъ, кошекъ, стерво, всякую нечистоту. Люди сдълались хуже звърей, оставляли семейства и женъ, чтобы не дълиться съ ними кускомъ послъднимъ. Не только грабили и убивали за ломоть хлъба, но и пожирали другъ друга. Путешественники боялись хозяевъ гостинницъ, потому что послъднія стали вертепами душе-

губства: давили, ръзали сонныхъ для ужасной пищи. Мясо человъческое продавалось въ пирогахъ на рынкахъ, матери глотали трупы своихъ младенцевъ. Злодбевъ казнили, жгли, кидали въ воду, но преступленія не уменьшались. И въ это-то время были люди, копившіе хлёбъ, въ надеждё продать его дороже. Множество гибло въ неизъяснимыхъ мукахъ голода. Вездъ шатались полумертвые, падали и издыхали на площадяхъ. Москва заразилась бы смрадомъ гніющихъ тълъ, если бы царь не велъть на свое иждивение хоронить ихъ, истощая казну и для мертвыхъ. Пристава твядили въ Москвт изъ улицы въ улицу, подбирали мертвецовъ, обмывали, завертывали въ бълые саваны, обували въ красные башмаки, или коты, и сотнями возили за городъ на 3 кладбища, гдъ втеченіе двухъ лътъ и 4-хъ мъсяцевъ было похоронено 127,000 труповъ, кромъ погребенныхъ благочестивыми людьми у церквей приходскихъ». По словамъ современниковъ, въ одной Москвъ умерло отъ голода и холода 500,000, а въ селахъ и другихъ областяхъ несравненно болъе. Зимою нищіе толпами замерзали на дорогахъ. Неестественная пища также производила бользни и смерть, особенно въ Смоленскомъ увздв, куда царь послалъ 20,000 рублей для бъдныхъ. Ни одного города въ Россіи царь не оставиль безъ помощи, и если не спасъ многихъ, то вездъ уменьшилъ число жертвъ: сокровищница московская казалась неистощимою. Царь скупаль хлёбь въ ближайшихъ мёстахъ по цёнё, имъ назначенной, у богатыхъ людей, по соглашению съ ними и противъ ихъ воли; посылалъ въ далекія изобильнейшія места свидетельствовать гумна, гдё еще были огромные скирды, втеченіе полувъка неприкосновенные и поросшіе деревьями. Хлъбъ молотили тамъ на мъстъ и везли въ Москву и другія области. Перевозка хлъба была сопряжена съ большими затрудненіями: во многихъ мъстахъ на пути не было ни подводъ, ни корму, ямщики и крестьяне разбѣжались.

«Обозы шли Россіею, какъ бы пустынею африканскою,—говоритъ Карамзинъ,—подъ мечами и копьями воиновъ, опасаясь нападенія голодныхъ, которые не только внѣ селеній, но и въ Москвѣ

на улицахъ и рынкахъ силою отнимали събстное».

Наконець, дъятельность верховной власти устранила всъ преиятствія, и къ началу 1603 года, исчезли всъ признаки голода, снова явилось такое изобиліе, что четверть хлъба упала въ цънъ съ 21 рубля до 70 копъекъ (по нынъшнему курсу), къ восхищенію народа и отчаянію перекупщиковъ, имъвшихъ громадные запасы ржи и пшеницы.

Для борьбы съ голодомъ впервые въ Россіи были устроены Борисомъ общественныя работы—въ 1600, 1601 и 1602 годахъ. Въ 1600 году, была построена колокольня Ивана Великаго, а въ 1601 и 1602 году, на мъстъ сломаннаго дворца Іоанна Грознаго,

были построены двё большія каменныя палаты: къ Золотой и Грановитой палатамъ были пристроены—Столовая и Панихидная.

Спрашивается теперь: что же произвело голодъ 1601 и 1602 головъ?

Неурожай и барышничество.

Какія міры употребиль Борись для борьбы съ голодомь?

Продажу хатба, раздачу его, равно какъ и денегъ, и общественныя работы.

О последнихъ мы, впрочемъ, здесь не будемъ говорить подробно, такъ какъ намъ неизвъстна ни сумма, употребленная на общественныя работы, ни количество народа, занятаго ими. Мы, конечно, можемъ предполагать, что и та и другое были очень велики, потому что на небольшую сумму и съ небольшимъ количествомъ народа нельзя произвести техъ громадныхъ построекъ, какія Борисъ произвелъ съ помощью общественныхъ работъ. Но нътъ никакихъ основаній приписывать вліянію посл'вдних ослабленіе голода, такъ какъ нътъ на лицо статистическихъ данныхъ, подтверждающихъ, что общественныя работы были въ данномъ случав полезны. Что касается до раздачи денегь, то она не принесла никакой пользы, что уже ясно изъ словъ Карамзина, приведенныхъ нами выше: «Бъдные, получая въ день только по одной копъйкъ, не могли питаться. Раздача царской милостыни увеличила только число нищихъ; ежедневно раздавалось нъсколько тысячъ рублей безъ всякой пользы». Такимъ образомъ, остается только одна помощь хлъбомъ: раздача его и продажа по дешевой цънъ, какъ изъ царскихъ житницъ, такъ и съ гуменъ богатыхъ людей изъ дальнихъ и ближнихъ мъстъ, скупка хлъба царемъ и продажа его подешевой цёнё. Словомъ голодъ былъ ослабленъ подвозомъ хлёба, сближеніемъ людей съ хлёбомъ.

Велика была заслуга Бориса въ то тяжелое для Россіи время: своею энергіею и распорядительностью онъ остановийъ небывалый, по своей силѣ, голодъ, вызвавшій людоѣдство и полумилліонную смертность въ одной только Москвѣ.

Болье слабые голода, постигавшие Россію посль Бориса и даже въ недавнее время, не вызывали противъ себя такихъ энергическихъ мъръ, какія принялъ Борисъ. А между тъмъ, время его царствованія было временемъ неразвитости и дикости въ Россіи; да и въ самой Европъ въ то время еще не помышляли о мърахъ противъ голодовъ. Мъры, принятыя Борисомъ, можно приписатъ только его личному генію, энергіи и ръдкимъ способностямъ управлять государствомъ, воспитаннымъ въ немъ, благодаря его близости къ Іоанну Грозному, въ царствованіе котораго ему приходилось постоянно изучать, какъ не слъдуетъ управлять людьми. Борисъ впервые употребилъ ту мъру, которая характеризуетъ собою

соціальную политику русскаго правительства, вплоть до Екатерины II, въ дёлё борьбы съ голодами: это именно обязательство, налагаемое на богатыхъ людей, продавать запасы хлъба бъднымъ. Эта мёра, какъ мы увидимъ далёе, приняла впослёдствіи болёе острый видъ, большую форму насилія. Безъ этого нельзя было обойдтись: общественныхъ и правительственныхъ хлѣбныхъ запасовъ было немного, и въ этой мъръ выражалось, стало быть, тогдашнее безсиліе власти въ борьбъ съ голодами. Но разница между Борисомъ и позднъйшими правителями заключается въ томъ, что нервый употребиль эту мъру лишь какъ одну въ ряду другихъ, между тъмъ какъ Петръ Великій и его преемники не знали почти никакой другой мёры, кромё насилія надъ богатыми, для помощи бъднымъ. Во время Бориса, мы также въ первый разъ встръчаемся съ другимъ явленіемъ, незнакомымъ древней Россіи: съ искусственной дороговизной хатоа, создаваемой перекупщиками; но энергическая дъятельность Бориса по скупкъ хлъба поставила барышниковъ въ затруднительное положение: цъна хлъба упала съ 21 рубля до 70 копъекъ (въ 30 разъ), и они, съ ихъ тайными запасами, разворились совершенно. Дъятельность Бориса въ борьбъ съ голодомъ подтверждаетъ истину, на которую мы имъли случай указывать ранже 1): а именно, что подвозъ хлжба въ голодающую мъстность является одною изъ радикальныхъ мъръ въ борьбъ съ голодами. Тюрго спасъ этимъ Францію, древняя Русь спасала себя этимъ много разъ; мы видимъ, что и Русь временъ Бориса спасла себя этимъ средствомъ отъ небывалаго въ нашей исторіи голола.

## III.

## Голода съ начала XVII до конца XVIII столътія.

Втеченіе всего этого длиннаго историческаго періода, мы постоянно встрѣчаемъ извѣстія о голодахъ, но не видимъ раціональной борьбы съ ними. Слабыя попытки, недоконченныя мѣры, добрыя намѣренія, насилія и регламентація—вотъ характеристическія черты правительственной политики въ описываемое время.

Послъ страшнаго голода временъ Бориса при Василіи Шуйскомъ

въ 1608 году Москву вновь постигъ голодъ.

«Осажденная Лжедимитріемъ (вторымъ самозванцемъ), лишенная подвозовъ, — пишетъ Карамзинъ, — Москва истощила свои запасы; у ней было только одно сообщение съ Коломной, но и его она лишилась, потому что рать Лжедимитрія осадила Коломну.

<sup>1)</sup> См. нашу статью: «Очеркъ голодовъ въ Западной Европъ и Остъ-Индіи», въ «Извъстіяхъ московской городской думы», 1881 года, выпуски XVI и XVIII.

Предвидя недостатокъ, барышники скупили весь хлъбъ въ Москвъ и окрестностяхъ и ежедневно возвышали его цъну, такъ что четверть ржи продавалась по 49 рублей (по нынъшнему курсу)».

Что же сдёлаль Василій Шуйскій для борьбы съ этой дороговизной? Велёль согнать барышниковь въ церковь для формальнаго увёщанія, чтобы они не притёсняли бёдняковь; и только тогда, когда увёщаніе не помогло, убёдиль Авраамія отворить житницы Троицкой лавры, въ которыхь, однако, было такое незначительное количество хлёба, что продажа его лишь на короткое время понизила цёну съ 49 до 14 рублей за четверть. Сравнивая мёры помощи Василія Шуйскаго съ мёрами Бориса Годунова, нельзя не признать, что послёдній является геніальнымъ государственнымъ человёкомъ, ясно понявшимъ потребности своего времени и употре-

бившимъ радикальныя мёры для исцёленія зла.

Положеніе Годунова, конечно, было тяжелье положенія Шуйскаго. Первый всю жизнь подвергался укорамь и косымь взглядамь, какъ предполагаемый убійца царевича Димитрія, а послідній быль какъ бы спасителемъ Россіи отъ анархіи; первому пришлось бороться и съ естественными, и съ искусственными причинами, вызвавшими голодъ, и голодъ такой, какіе появляются очень рідко; посліднему пришлось бороться съ одніми искусственными причинами, и если бъ Шуйскій обладаль умомь и энергіей Бориса, онь, конечно, легко бы справился съ біздствіемъ, которое, сравнительно съ голодомь 1601 и 1602 годовъ, было просто игрушкой. Но, къ несчастью для Россіи, роковое сціленіе причинь и слідствій дало ей въ тяжелую смутную годину въ правители народа бездарную личность Василія Шуйскаго, ничего не способнаго сділать, для спасенія страдающаго народа.

Послъ Шуйскаго, мы не встръчаемъ никакихъ, даже слабыхъ, попытокъ борьбы съ голодами вплоть до Алексъя Михайловича.

Его отець, Михаилъ Өедоровичь, вмѣстѣ съ духовенствомъ, ничего не нашелъ лучшаго для борьбы съ голодами въ 1630 и 1636 годахъ, какъ установленіе двухъ-недѣльнаго поста, во время котораго «не пить хмѣльнаго питія и матерно бы не браниться, а кто учнетъ матерно впредь браниться, тѣмъ быть въ наказаніи въ торговой казни, а отъ государя патріарха въ духовномъ запрещеніи».

Изъ множества неурожаевъ, постигшихъ Россію въ царствованіе Алексъ́я Михайловича, мы остановимся на неурожає 1650 года, вызвавшемъ извъ́стныя волненія въ Псковъ́. Дъ́ло произошло

слёдующимъ образомъ.

По Столбовскому договору съ шведами постановлено было выдавать перебъжчиковъ изъ обоихъ государствъ. Къ Швеціи, какъ извъстно, отошли новгородскія земли, населенныя русскими; изъ этихъ земель многіе бъжали въ русскіе предълы. Выдавать ихъ казалось зазорнымъ, тъмъ болъе, когда они говорили, что убъгали

отъ того, что ихъ хотели обратить въ лютеранскую веру. Московское правительство договорилось съ шведскимъ заплатить за перебъжчиковъ частью деньгами, а частью хлъбомъ; но въ это время, какъ мы уже сказали, былъ неурожай. Съ пълью выдачи шведамъ хлъба по договору, правительство поручило скупку хлъба въ Исковъ гостю Емельянову. Этотъ гость увидёлъ возможность воспользоваться даннымъ ему порученіемъ для своей корысти и, подъ предлогомъ соблюденія царской выгоды, не позволяль покупать хлъба для вывоза изъ города, иначе какъ только у него. Хлъбъ, и безъ того вздорожавшій отъ неурожая, еще болье поднялся въ цень. Исковичи начали ронтать; по кабакамъ стали собираться черные люди и толковать, что государствомъ правять бояре и главнымъ образомъ Морозовъ, что бояре дружатъ иноземцамъ, выдаютъ казну шведской королевъ, вывозять хлъбъ за рубежъ, хотятъ оголодить Русскую землю. Пронесся слухъ, что ъдеть шведь и везеть изъ Москвы леньги.

27-го февраля 1650 года, 30 человъкъ изъ бъднаго люда пришли къ архіепископу Макарію толковать, что не надобно пропускать за рубежъ хлъба. Архіепископъ позвалъ воеводу Собакина. Воевода пригрозилъ крикунамъ, но они не испугались и 28-го числа собрали большую толну. Она сошлась у всенародной избы и стала кричать, что не надобно вывозить хлъба. Вдругъ раздался крикъ: «нъмецъ вдетъ, везетъ казну изъ Москвы». Бхалъ шведскій агентъ Нумменсъ и везъ до 20,000 рублей изъ тъхъ денегъ, которыя были назначены для уплаты шведамъ за перебъжчиковъ.

Нумменсь бхаль къ Завеличью, гдъ тогда стояль гостинный дворь для иноземцевъ.

Народъ бросился на него.

Его потащили ко всенародной избъ, подняли на два, поставленные одинъ на другой, чана, показали народу, отняли у него казну и бумагу и посадили подъ стражу. Потомъ бросились къ Емельянову, который во время убъжаль. У жены его взяли указъ, въ коемъ сказано, чтобы никто этого указа не въдаль. Исковичи кричали, что грамота эта писана боярами, безъ въдома царя. Мятежники выбрали свое правленіе изъ посадскихъ, не хотьли знать воеводы и отправили въ Москву челобитчиковъ. Псковичи жаловались, что воевода беретъ въ лавкахъ насильно товары, заставляетъ ремесленниковъ на себя работать, у служилыхъ людей удерживаетъ жалованье; его сыновья оскорбляють исковскихъ женщинъ; воеводскіе писцы неправильно составили писцовыя книги, такъ что посадскимъ тяжелъе жить, чъмъ крестьянамъ. Кромъ этой челобитной, исковичи послали еще особую къ боярину Никитъ Ивановичу Романову, просили его походатайствовать, чтобы впередъ воеводы и дьяки судили вмёстё съ выборными старостами и цёловальниками и чтобы исковичей не судили въ Москвъ. Во главъ народнаго правительства въ Москвъ стоялъ земскій староста Гаврила Демидовъ, человѣкъ энергическій; онъ долго удерживалъ своихъ товарищей и черный народъ отъ возстанія. Въ концѣ марта, царь прислалъ на смѣну Собакина князя Василія Львова, но исковичи не выпустили Собакина до возвращенія изъ Москвы исковскихъ челобитчиковъ, а 28-го марта, узнавъ, что изъ Москвы посылается на нихъ войско, пришли къ новому воеводѣ и стали требовать выдачи имъ пороху и свинцу; когда имъ не дали, они отбили силой, объявивъ, что тѣ, что придутъ изъ Москвы, будутъ для нихъ все равно что нѣмцы, что исковичи станутъ съ ними биться.

30-го марта, явился въ Псковъ отъ царя производить обыскъ князь Оедоръ Волконскій. Народъ избилъ его и отнялъ у него грамоту, въ коей ему приказано казнить виновныхъ. Пронесся слухъ, что бояре въ согласіи съ нѣмцами, что царь бѣжалъ отъ нихъ въ Литву и придетъ въ Псковъ съ литовскимъ войскомъ. Волненія стали разростаться, крестьяне и бѣглые холопы начали жечь по-

мъщичьи усадьбы и убивать помъщиковъ.

12-го апръля, возвратились изъ Москвы исковскіе челобитчики и привезли слъдующій отвъть царя: «Бояринъ Романовъ служить намъ, какъ и другіе бояре, между ними нъть розни; при нашихъ предкахъ не бывало, чтобы мужики сидъли у расправныхъ дълъ вмъстъ съ боярами, окольничими и воеводами, и впередъ этого не будетъ». Волненія не унимались; боясь, чтобы примъръ Пскова не повліялъ на другіе города, царь обратился къ содъйствію русскаго народа; 21-го іюня, былъ созванъ земскій соборъ, пославшій своихъ представителей въ Псковъ: Псковъ склонился предъ волею Русской земли, и царь простиль исковичей. Такъ кончился страшный бунтъ, благодаря разумнымъ мърамъ тишайшаго Алексъя.

Въ царствованіе Алексъ́я Михайловича мы встръ́чаемъ и первую попытку изданія устава по народному продовольствію. Этотъ зародышный уставъ помъщенъ отчасти въ «Уложеніи» Алексъ́я Ми-

хайловича, отчасти въ «Полномъ собраніи законовъ».

Мѣры для обезпеченія народнаго продовольствія раздѣлялись при Алексѣѣ Михайловичѣ на два разряда: мѣры обезпеченія несвободныхъ и свободныхъ людей. Послѣднія, въ свою очередь, дѣлились на два рода: мѣры обезпеченія бѣдныхъ людей и остальнаго народонаселенія. Относительно обезпеченія холопей, мы встрѣчаемъ въ 41 и 42 статьяхъ, ХХ главы «Уложенія» слѣдующее постановленіе: «Если бояринъ сгонитъ холопа, не желая его кормить въ дорогое и голодное время, то обязуется дать ему отпускную, или холопій приказъ уполномочивается, по жалобѣ холопа, дать ему свободу противъ воли хозяина». Эти статьи уложенія были впослѣдствіи подтверждены отдѣльнымъ указомъ 13-го августа 1663 года, которымъ повелѣвалось «кликать по рынкамъ и торгамъ, что если

бояре откажутся кормить холопей въ голодное время, то лишаются холопей, которые получають свободу». Что касается до обезпеченія свободныхъ, но бѣдныхъ людей, то указомъ 8-го апрѣля 1662 года было постановлено: «Для кормленія служилыхъ и всякихъ скудныхъ людей въ неурожайное время, чтобы митрополиты и власти, дворяне и всякихъ чиновъ люди вывозили на рынокъ для продажи свои хлѣбные запасы и чтобы мѣстное начальство собирало на счетъ казны хлѣбъ въ житницы и продавало по указной цѣнѣ истинно-бѣднымъ, а если кому нечѣмъ купить, то чтобъ выдавали хлѣбъ въ долгъ, съ поручительствомъ.»

Алексей Михайловичь сдёлаль также серьёзную попытку и для созданія общихь продовольственных мёрь. Во время дороговизны 1660 года, онь повелёль боярамь изслёдовать ся причины и для

этого поговорить съ торговымъ классомъ.

Первые отв'вчали «гости и торговые люди гостинной и суконной сотни». По ихъ мненію, дороговизна произошла «отъ недорода, отъ многаго винокуренія и отъ многихъ закупщиковъ». Они предлагали слъдующія мъры: кружечные дворы для винокуренія уничтожить и вино замёнить пивомъ; выдавать стрёльцамъ попрежнему хлъбное жалованье, чтобы они и жены ихъ не увеличивали собой числа покупателей хлъба; запретить скупщикамъ являться. на рынки раньше 6-ти часовъ дня, т. е. полудня, когда харчи закупаются жителями для домашняго обихода, и предписать крестьянамъ возить хлъбъ въ городъ безъ носредства барышниковъ. Посять гостей отвъчали «сотскіе, старшины черныхъ сотенъ и слободъ и торговые тяглые люди тъхъ сотенъ и слободъ, лучшіе, середніе и молодшіе». По ихъ мнѣнію, дороговизна произошла отъ бывшихъ моровыхъ повътрій и войнъ, истребившихъ много народа. Кромъ того, цъну хлъба подняли скупщики и кулаки барышничествомъ; что же касается винокуренія, то они не знаютъ, будеть ли хлъбъ дешевле, если оставить винокуреніе, потому что «хлъбъ въ Божьей волъ». Въ заключение, они заявили: «пусть будетъ, какъ великому государю Богъ извёстить».

Алексъй Михайловичъ согласился съ мнъніемъ «гостей» и из-

даль одинь за другимъ следующие указы:

15-го октября 1660 года— «чтобы крестьяне вывозили хлёбъ въ города и чтобы купцы не закупали хлёба по деревнямъ»; 16-го октября— «чтобы крестьяне весь свой хлёбъ, за исключеніемъ необходимаго для ихъ потребленія, обмолачивали и вывозили на рынокъ для продажи, подъ опасеніемъ уничтоженія хлёба въ скирдахъ»; 4-го ноября 1661 года— «чтобы изъ всёхъ мёстъ везли хлёбъ въ Москву и продавали мёрною цёной, оставляя непомёрные прибытки, подъ страхомъ пытки и торговой казни безъ пощады».

Но, кажется, эти указы не имъли никакого вліянія, потому что преемники Алексъя Михайловича продолжали въ томъ же духъ борьбу съ хлъбнымъ барышничествомъ. Такъ, указомъ 1681 года запрещалось «московскимъ людямъ всякаго чина и скупщикамъ у пріъзжихъ людей скупать хлъбъ и всякіе товары большими статьями для своихъ прибылей, подъ страхомъ жестокаго наказанія и въчнаго раззоренія». Въ 1682 году, въ Россіи былъ опять голодъ, что видно изъ царской грамоты, отъ 8-го апръля 1682 года, посланной въ Великій Новгородъ князю Ръпнину. Грамота эта «указываетъ бъднымъ продавать изъ привознаго исковскаго хлъба по указной цънъ, а которымъ за большой скудостью купить нечъмъ, тъмъ и въ долги хлъба давать съ поруками, смотря по людямъ». Кромъ того, приказано было устроить житницы и держать въ нихъ хлъбъ «съ великимъ береженьемъ». Въ 1693 году, вновь повторился указъ, изданный уже въ 1681 году, противъ хлъбнаго барышничества.

Петръ Великій продолжаль идти по пути своихъ предшественниковъ, пути регламентацій и предписаній, лишь попутно борясь съ голодами радикальными мърами, которыя, кстати сказать, остались только на бумагъ, какъ и многія распоряженія Петра. Указомъ 16-го февраля 1723 года постановлено: «Чтобы въ тъхъ мъстахъ, гдъ будетъ голодъ, у зажиточныхъ людей описывали лишній хлъбъ и, вычисливъ, сколько имъ нужно для нихъ, остальной раздавать неимущимъ подъ росписки, чтобы они возвратили его въ урожайный годъ». Указомъ 27-го февраля того же года установленъ при конторъ камеръ-коллегіи особый человъкъ, «который бы занимался и доносилъ конторъ о магазейнахъ государственныхъ и другихъ дълахъ, какъ довольствовать народъ во время недорода; а помъщикамъ и приказчикамъ велъно было наблюдать, чтобы крестьяне съяли больше хлъба».

Указами 23-го іюля и 3-го сентября того же года предписано было: «начальникамъ ближайшихъ губерній еженедёльно, а дальнихь-ежемъсянно, отдавать отчеть камерь-коллегін объ урожат и ценахъ на хлебъ въ Россіи и Западной Европе». Это, впрочемъ, никогда не исполнялось, на что жаловался не одинъ только Петръ І, но и его позднъйшіе преемники. Въ 1724 году, у Петра явилась мысль учредить хлёбные запасные магазины для продовольствія народа, и 20-го января онъ даль собственноручный указъ сенату слёдующаго содержанія: «Учинить экономіи генеральнаго, котораго должность первая надъ хлъбомъ, чтобы вездъ запасный быль, дабы въ неурожайные годы народъ голоду не терпъль; сію должность взять изъ иностранныхъ уставовъ и къ тому свое прибавить и предложить». Но Петръ нимало не заботился объ исполненіи этихъ указовъ, его интересовало продовольствіе войскъ, а не народа, и при немъ были учреждены запасные провіантскіе магазины для войскъ. Изъ этихъ магазиновъ, впрочемъ, въ случат крайней нужды, выдавались пособія и неимущимъ обывателямъ.

Последнею мерой Петра по народному продовольствію быль указь, изданный тоже въ 1724 году, которымь «велено доносить, какъ въ недородные годы народъ довольствовать. Когда хлебъ съ поля уберуть и обмолотять, то чтобы каждая провинція присылала ведомости, въ которыхъ бы значилось: сколько снято копенъ и какой умолоть; смотрёть помещикамъ и приказчикамъ, дабы подъ хлебный посевъ крестьяне землю хорошенько снабдевали и болеве всякаго севу умножали».

Вслъдствіе неисполненія Петровскихъ указовъ и его собственнаго равнодушія къ дълу народнаго продовольствія, голода и при преемникахъ Петра дълали свое страшное дъло. Его преемники не внесли въ продовольственное дъло ничего оригинальнаго и конировали съ нъкоторыми отступленіями Петровскую бюрократическую систему. Въ особенности это относится ко времени владычества въ Россіи жестокаго нъмецкаго правительства, втеченіе царствованія Анны Ивановны.

Нѣмецкое правительство сдѣлало слѣдующія отступленія отъ политики Петра I: ввело наказанія за разбои, совершенные подъ давленіемъ голода, и уничтожило войсковые провіантскіе магазины, учрежденные Петромъ.

Коснемся по порядку этихъ двухъ мъръ.

Только втеченіе пяти л'єть, съ 1732 по 1736 годь, было казнено, сослано на въчную каторгу и умерло подъ карауломъ-524 человъка, за разбои съ голода. Конечно, не одного только жестокостью можно объяснить применение такой безпельной меры, какъ наказание за разбои съ голода. Примънение ея отчасти зависъло и отъ незнанія того соціальнаго факта, «что только народъ обезпеченный относится съ уважениемъ къ чужой собственности и что преступленія противъ собственности возростають прямо пропорціонально сил'є голода». До какой степени тогда еще не понимали этого факта, видно изъ указа 1736 года, которымъ разръшалось пом'вщикамъ и начальникамъ крестьянъ, б'езающихъ съ голода, наказывать и кнутомъ, и кошками, и плетями, и батогами! Следствіемъ этого указа было усиленіе разбоевъ. Въ то же самое время правительство, въ 1735 году, велёло купить хлёба на 13,000 рублей для прокормленія голодающихъ крестьянъ; а когда усилилось число нищихъ, то было разръшено подавать милостыню, что было прежде запрещено. Какъ ни дико было подобное запрещеніе, при отсутствіи помощи нищимъ со стороны правительства, но отмъна этого запрещенія, взятая вмъсть съ предписаніемъ кормить голодающихъ, показываетъ на пониманіе тъсной связи между голодомъ и необходимостью питанія. Значить, немецкое правительство не поняло только причинной связи между голодомъ и разбоями, между наказаніемъ легальнымъ или произвольнымъ и усиленіемъ разбоевъ. Преданное внѣшней политикѣ, презпрающее

русскій народъ и не вникающее въ его нужды, немецкое правительство могло дойдти до такихъ простыхъ представленій, какъ представление о необходимости ъсть, когда желудокъ этого требуетъ. Для этого нужно было испытать только ощущение голода и понять, что голодные не будуть платить податей. Инстинкть самосохраненія р'єшиль, въ данномъ случав, все д'єло: заставиль кормить голодныхъ и разръшилъ подавать милостыню. Къ болъе сложнымъ представленіямъ нёмецкое правительство не было способно: жестокость мёшала понять, что указы и наказанія теряють свое вліяніе тамъ, гдъ страдаетъ человъческое питаніе. Для образованія этихъ представленій нужно было, чтобы мысль была направлена на общественные вопросы, чтобы человъкъ, хотя бы и преданный въ личной жизни хищничеству, теоретически понялъ громадную связь между страданіемъ массъ и судьбою государства.

Вотъ этимъ-то и отличается время Анны Ивановны отъ времени Елисаветы Петровны, сходясь съ последнимъ въ грабеже народнаго достоянія. Кром'й того, продовольственная политика времени Анны Ивановны была слаба еще потому, что въ ея царствованіе совершенно исчезли наши старинныя земскія привычки, создававшія нікоторую тісную связь между властью и народомъ. Въ этомъ отношеній въ параллель нёмецкому правительству можно поставить царя Алексея Михайловича. Хотя и онъ быль не на высотъ своего призванія въ то тяжелое время, въ которое ему довелось жить; хотя и онъ не отличался государственнымъ умомъ, но все же мы видимъ, что онъ, по крайней мъръ, старался вникать въ нужды своего времени и не дълалъ поэтому тъхъ страшныхъ ошибокъ, которыя сдълала Анна Ивановна и ея фавориты. Алексъй Михайловичъ не дозволялъ помъщикамъ съчь холоповъ, бъжавшихъ съ голода, наоборотъ, послъдніе дълались свободными. Это служило пом'вщикамъ наказаніемъ за то, что они ихъ не кормили. Затъмъ, мы знаемъ, что, во время дороговизны 1660 года, Алексъй Михайловичъ, вмъсто простаго декретированія мъръ, безъ всякаго соображенія съ народными желаніями, обратился съ вопросомъ къ крупнымъ и мелкимъ торговцамъ.

Хотя большихъ результатовъ это и не принесло, но послужило доказательствомъ его пониманія, что нельзя знать причинъ народныхъ страданій, не выслушавь на этоть счеть мивній самого народа. Мы уже не говоримъ о его высокой гуманности во время волненій въ Псковъ, волненій, въ сравненіи съ которыми

разбои при Аннъ Ивановнъ были каплею въ моръ.

Причина этихъ различій въ политикъ Алексъя Михайловича и нъмецкаго правительства заключается въ томъ, что первый держался земскихъ началъ, исчезнувшихъ съ лица Русской земли послъ его смерти, вплоть до ихъ возникновенія въ минувшее царствованіе. И если Петръ Великій, порвавшій земскія начала, мало

обращаль вниманія и слишкомъ формально относился къ дёлу народнаго продовольствія, то это объясняется его стремленіемъ вывести Россію изъ первобытной дикости. За громадностью этой задачи, онъ не видёль народныхъ страданій, но для действій немецкаго правительства нъть подобныхъ оправданій. Вторымъ отступленіемъ отъ мъръ Петра было уничтоженіе при Аннъ Ивановнъ запасныхъ провіантскихъ магазиновъ для продовольствія войскъ, которыми, однако, правительство пользовалось во время голодовъ, какъ средствомъ для помощи всему вообще голодающему населенію. Они существовали въ обширныхъ размърахъ лишь до 1732 года, а потомъ ихъ перестали даже наполнять. Отсутствіе хлъбныхъ запасовъ для продовольствія войскъ во время дороговизны было крайне убыточно для казны, такъ какъ подрядчики, пользуясь этою дороговизною, часто ставили въ казну провіантъ по дорогой цънъ. Вотъ почему въ царствование Елисаветы Петровны вновь быль поднять вопрось объ устройствъ хлъбныхъ запасныхъ магазиновъ въ Россіи, преимущественно для продовольствія войскъ, но которые бы, въ случав нужды, могли служить пособіемъ и для народа.

24-го марта 1743 года, дъйствительный тайный совътникъ, генералъ-прокуроръ и кавалеръ, князь Никита Юрьевичъ Трубецкой внесъ въ сенатъ предложеніе объ учрежденіи хлъбныхъ магазиновъ и о назначеніи, согласно указу Петра I, «экономіи генеральнаго» и къ нему помощниковъ; магазины должны были имъть троякую цъль: равновъсіе цънъ, помощь голодающимъ и отпускъ хлъба за границу, при существованіи хлъбныхъ избытковъ. Но участь этого предложенія князя Трубецкаго была такова же, какъ и участь другихъ его предложеній: оно осталось только на бумагъ.

Потребность въ устройствъ запасныхъ магазиновъ попрежнему сознавалась правительствомъ, и, какъ бы въ отвътъ на эту потребность, сенаторъ, генералъ-фельдмаршалъ и кавалеръ, графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ представилъ въ 1754 году сенату подробный проектъ объ устройствъ провіантскаго управленія въ Россіи.

Проектъ Шувалова раздъляется на 4 части и заключеніе.

Въ первой части доказывается необходимость устроить троякаго рода магазины: полковые, капитальные и портовые. Полковые должны были имъть чисто хозяйственную цъль—снабженіе войскъ хлъбомъ; капитальные—служить противовъсомъ дороговизнъ внутри государства, поддерживать нормальную цъну хлъба, являться, такъ сказать, бассейномъ, куда стекается со всъхъ сторонъ хлъбъ при урожать и откуда онъ расходится во всъ стороны при неурожать, а портовые—складами хлъба, отпускаемаго за границу въ урожайные годы. Во второй части Шуваловъ толкуетъ о земскихъ коммиссарахъ, для распоряженія по устройству, со-

пержанію и другимъ хозяйственнымъ операціямъ запасныхъ магазиновъ. Въ третьей части излагаются правила, которыми должны руководствоваться коммиссары. Въ четвертой части излагается планъ учрежденія конторы для государственной экономіи, на обязанности которой, между прочимъ, должно было лежать завъдованіе всею государственною неокладною денежною казною, «изъ которой содержать ежегодно опредъленное число четвертей хлъба, въ магазинахъ капитальныхъ и перевозить его въ портовые для отпуска за море». Кромъ того, на ту же контору предполагалось возложить и обязанность собиранія вёрныхъ свёдёній объ урожат, умолотт, о среднихъ цтнахъ на хлтбъ и, сообразно съ этими ланными, установлять на каждый уёздь, гдё будуть магазины, такую цёну за принимаемый хлёбъ, «коя бы могла крестьянству съ пользою быть», т. е. не заставляла бы ихъ продавать хлебъ за ничтожную цёну для уплаты податей, или сидёть въ рабочую пору подъ арестомъ за недоимки; а давала бы имъ возможность вносить подати, кормить семью и оставлять хлібов на сімена.

Въ заключении проекта Шуваловъ указываетъ на учрежденіе государственныхъ магазиновъ, какъ на средство для продовольствія народа во время неурожая: «Сверхъ всего вышеписаннаго,— говоритъ онъ,—великій способъ отъ учрежденія магазейновъ быть можетъ въ томъ, ежели гдѣ (отъ чего Боже сохрани) сдѣлается недородъ хлѣба, то изъ оныхъ безъ нужды продовольствовать людей возможно съ возвратомъ въ оные впредь отъ тѣхъ людей, кому

роздано будеть, какъ довольный родъ хлібо будеть».

Проектъ этотъ былъ заслушанъ въ сенатъ 1 февраля 1755 года и, по выслушаніи его, постановили слъдующую резолюцію: вопросъ о полковыхъ магазинахъ передать въ коммиссію при военной коллегіи и представить ея мнъніе въ сенатъ; вопросъ о капитальныхъ магазинахъ передать на разсмотръніе лицамъ, назначеннымъ сенатомъ; вопросъ о земскихъ коммиссарахъ передать на разсмотръніе коммиссіи, учрежденной для сочиненія уложенія, а вопросъ о конторъ государственной экономіи передать на разсмотръніе спеціальной коммиссіи.

Вслъдствіе этихъ резолюцій сената началась канцелярская переписка, и до вступленія на престоль Екатерины II никакихъ запасныхъ магазиновъ устроено не было. Единственнымъ практическимъ результатомъ проекта Шувалова явился лишь указъ 24 сентября 1760 года: «собирать свъдънія объ урожав хлъбовъ и о цънахъ на продукты, не безпокоя народа».

Такимъ образомъ, всѣ попытки передовыхъ людей Елисаветинскаго времени внести новыя начала въ продовольственное дѣло остались неосуществленными, благодаря бюрократизму того времени.

Елисавета продумала все свое царствованіе надъ продовольственнымъ вопросомъ и, не сдёлавъ въ немъ никакихъ видоизмъненій, копировала лишь давно отжившіе пріємы своего великаго отца, отступивь отъ нихъ немного только въ концѣ своего царствованія, а именно въ 1761 году. Въ этомъ году былъ изданъ указъ, уничтожавшій прежнія описи хлѣба у богатыхъ для раздачи голодающимъ, но владѣльцамъ имѣній предписывалось имѣть запасный хлѣбъ всегда на цѣлый годъ впередъ.

Задача внесенія бол'є раціональных принциповъ въ законодательство по народному продовольствію выпала на долю Екате-

рины II.

23 августа 1762 года, она издала собственноручный указъ слъдующаго содержанія: «Хлъбные магазины завести во всъхъ городахъ, дабы всегда цьна хлъба въ моихъ рукахъ была». 25 октября того же года, она подтвердила свое желаніе, во время личнаго присутствія въ сенать. Вслъдствіе этого сенатъ приказалъ сдълать выписки изъ прежнихъ указовъ, распоряженій и предположеній по этому предмету. 14 ноября 1762 года, въ присутствіи Екатерины II, была заслушана записка о государственныхъ магазинахъ, и, по выслушаніи ея, императрица вельла выбрать двухъ надежныхъ лицъ, которыя должны были представить планъ, гдъ устроить эти магазины, какъ велики они будутъ и во сколько обойдутся.

Этими лицами были генераль-поручики Веймарнъ и Бекетовъ, составлявшее изъ себя коммиссию 1763 года объ учреж-

деніи государственныхъ магазиновъ въ Россіи.

9 января 1763 года, Веймарнъ и Бекетовъ обратились въ сенать съ ранортомъ, въ которомъ, признавая необходимымъ для добросовъстнаго исполненія высочайшаго порученія основательное знакомство съ внутреннимъ состояніемъ всего государства и откровенно сознаваясь въ своемъ невъдъніи этого предмета, просили сенать доставить имъ разныя сведёнія изъ его архивовь. Предвидя, что сенать не будеть въ состоянии доставить имъ этихъ свъдении, они просили предоставить имъ право требовать отъ присутственныхъ мъстъ всякія извъстія и подробныя въдомости. Бекетовъ и Веймарнъ знали, что не получатъ этихъ свъдъній канцелярскимъ путемъ, и потому ръшили лично съ помощниками объжхать всю Россію, для полученія этихъ св'єд'єній. Вдругъ, какъ сн'єгъ на голову, 27 марта 1763 года, Екатерина издаетъ указъ, чтобы коммиссія представила свое мнініе по продовольственному вопросу. Къ 7-му мая, это мижніе уже было готово и представлено въ сенать. Оно представляеть собою обширный докладь объ обезпеченіи народнаго продовольствія, распадающійся на двѣ части. Первая часть посвящена разбору проектовъ Трубецкаго и Шувалова, а вторая заключаеть въ себъ собственное митніе докладчиковь о наплучшихъ средствахъ для обезпеченія народнаго продовольствія. Докладчики подвергають критикъ проектированныя Трубецкимъ н Шуваловымъ учрежденія съ точки эртнія стоимости, цълесообразности, полезности, возможности, выгодности и приходять къ заключенію, что они стоили бы дорого казнъ, а между тьмъ были бы напрасными, безполезными, невозможными и вредными какъ для казны, такъ п для всего общества. Они подробно вычисляютъ расходы на утройство, содержание и разныя операціи по хлібнымъ магазинамъ. Оппраясь на данныя 17 примърныхъ въдомостей, приложенныхъ къ докладу, они говорятъ, что по умъреннымъ смътамъ предпріятіе это должно стопть 126.056,720 рублей. Собственное мнъніе коммиссін распадается на два отдъла: первый трактуетъ о мърахъ противъ голода, второй-противъ дороговизны. Для предупрежденія голода во время неурожая, коммиссія совътуетъ завести не только во всъхъ городахъ, но и въ деревняхъ готовые запасы хлъба: въ деревняхъ на счетъ помъщиковъ, а въ городахъ на счетъ магистратовъ. Каждый магазинъ долженъ вполнъ удовлетворять потребностямъ продовольствія и обсѣмененія полей окружающаго населенія. За отказъ извъстнаго помъщика кормить во время голода своихъ кръпостныхъ крестьянъ, послъдніе передаются въ собственность того, кто ихъ согласится кормить. Помъщику дозволяется собирать требуемый хлъбный запасъ постепенно, но не далбе какъ втечение трехъ лътъ; причемъ помъщикъ можеть лишь въ такомъ случай тратить собранный хлюбъ на винокуреніе, если вм'єсто истраченнаго засыпеть новый.

Отсюда ясно, что Бекетовъ и Веймарнъ, вмъсто критики проектовъ Трубецкаго и Шувалова, только несколько ихъ видоизмъняють: они, всетаки, признають необходимымъ собирать хлъб-

ные запасы на случай голода.

Правда, что Шуваловъ, предлагая устройство хлебныхъ магазиновъ, имълъ въ виду еще другую цъль-вліять на цъну хльоу, а Веймарнъ и Бекетовъ этой цъли не преслъдовали; но это вліяніе обнаружится само собой, разъ только магазины будуть устроены. Если въ годы дороговизны у крестьянъ будетъ запасный хлъбъ, они не станутъ платить хлъбнымъ торговцамъ безобразныхъ цънъ. Разница между проектомъ Шувалова и предложеніемъ Бекетова и Веймарна заключается лишь въ томъ, что Шуваловъ хотвлъ создать центральные магазины, а Бекетовъ и Веймарнъ — мъстные, но децентрализація послъднихъ является или бюрократическою, или помъщичьею, но отнюдь не земскою, каковая только и желательна взамёнъ бюрократической централизаціи. Такимъ образомъ, мы видимъ, что Бекетовъ и Веймарнъ не опровергии проекта Шувалова и что послъдній является осуществленіемъ великаго изръченія Екатерины II: «хлъбные магазины завести во всёхъ городахъ, дабы всегда цёна хлёба въ моихъ рукахъ была». Противъ дороговизны коммиссія рекомендовала свободную хлѣбную торговлю, конкурренцію и запрещеніе монополій. Въ числъ спеціальныхъ мёръ она предложила слёдующія: улучшеніе сообще-

ній между портами и внутренними рынками; устройство на большихъ судоходныхъ ръкахъ торговыхъ пристаней для склада товаровъ и продажи ихъ по вольной цене; развите торговли на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ, такъ какъ туда провозъ дешевле и хлебныя цены тамъ выше, чемъ въ Балтійскихъ портахъ; разръшение вывоза хлъба съ наложениемъ во время неурожая вывозной пошлины; запрещение купцамъ заниматься земледълиемъ, такъ какъ отъ этого всъ дъла идутъ плохо. Коммиссія полагала, что пристани поднимутъ цёну хлёба, продаваемаго земледёльцами. При невозможности же сбывать хлебъ къ портамъ, коммиссія предлагала строить фабрики, заводить конскіе заводы, кошары для овець и т. д., чтобы избавить крестьянъ отъ далекихъ путешествій въ городъ, для продажи хліба, сіна и другихъ продуктовъ. Заведеніе казенныхъ хлёбныхъ магазиновъ коммиссія предоставляла только губернаторамъ, и лишь въ техъ местахъ, где ръдко бываютъ хорошіе урожан. Зерновый хльот для этихъ магазиновъ губернаторы могли покупать лишь на суммы, отпускаемыя имъ на расходы. Черезъ 10 лътъ эти суммы должны быть возвращены въ казну, съ каковою цёлью губернаторы должны ежегодно продавать старый хлёбъ и наполнять магазины новымъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что коммиссія противоръчить себъ: рекомендуя конкурренцію какъ панацею, она въ тоже время совътуетъ учреждать казенные хлъбные магазины.

Образцовые борцы съ остъ-индскими голодами признавали свободную хлёбную торговлю одною изъ мёръ для борьбы съ голодами, но, зная, что она постоянно приводить къ хлёбной спекуляціп, допускали ее лишь въ томъ случає, когда она не противоръчила общественной пользє. Ни они, ни великій борецъ съ голодами Тюрго не думали считать свободной хлёбной торговли факторомъ равновъсін цёнъ: они регулировали ее, не предоставляя безграничной свободы этой стихійной силѣ, основанной на безиринципности и наживѣ¹). Все сказанное о трудахъ коммиссіи приводитъ къ заключенію, что главная ея забота заключалась въ экономіи государственныхъ расходовъ на дѣло народнаго продовольствія. Докладъ Бекетова и Веймарна былъ послѣднимъ актомъ дѣятельности коммиссіи 1763 года объ учрежденіи хлѣбныхъ магазиновъ въ Россіи. 8-го мая 1763 года, Екатерина II велѣла сенату распустить коммиссію, а ея докладъ съ заключеніемъ сената представить ей.

19-го августа, сенатъ заслушалъ мнѣніе коммиссіи и опредѣлилъ поднести его съ своимъ мнѣніемъ императрицѣ, но 10-го ноября, при слушаніи этого опредѣленія, постановлено: «Истребовать мнѣніе главной провіантской канцеляріи и для того подпискою вышепи-

<sup>1)</sup> См. нашу статью въ «Известіяхъ московской городской думы».

саннаго мевнія о государственныхъ магазейнахъ опредвленія обо-

ждать».

Дъло объ устройствъ магазиновъ не разсматривалось въ сенатъ до 1768 года. Въ этомъ же году копія со всего плана, начертаннаго коммиссіей, отослана въ коммиссію о сочиненіи проекта новаго уложенія, и больше о проектъ Бекетова и Веймарна не было ни слуху, ни духу. Екатерина отказалась отъ заведенія во всъхъ городахъ хлъбныхъ запасныхъ магазиновъ, «дабы всегда цъна хлъба въ моихъ рукахъ была»; обычай описыванія хлъба у имущихъ, для раздачи неимущимъ, тоже вышелъ изъ употребленія.

Екатерина остановилась на мъстныхъ магазинахъ, заведенныхъ самими обществами, и стала побуждать помъщиковъ, сельскія городскія общества и монастыри къ устройству магазиновъ на ихъ счетъ. Но ихъ безпечность и бездъятельность принуждали правительство заводить казенные магазины во многихъ городахъ и селахъ.

Все это, однако, не спасало Россіи, и голода д'влали свое д'вло. Въ 1775 году, былъ изданъ указъ о введеніи для помощи голодаюшимъ казенныхъ и общественныхъ работъ. (См. П. С. 3.,

№№ 14,418 и 14,392).

Пятью годами ранбе Тюрго спасъ этимъ Францію, а остъ-индское правительство останавливало этимъ средствомъ смертность остъ-индскаго населенія, начиная съ 1837 и до 1878 года <sup>1</sup>). Но, къ несчастью, Екатерина не хотѣла взять себѣ достойныхъ помощниковъ для приведенія въ исполненіе этой великой мѣры, долженствующей быть положенной въ основу всякой продовольственной системы. Со времени Бориса, временно учредившаго общественныя работы, и вплоть до Екатерины мы ничего не слышимъ о нихъ; при Екатеринѣ же онѣ не сходятъ со страницъ ея указовъ.

Въ 1785 году, Екатерина окончательно вступила на новый путь въ дѣлѣ народнаго продовольствія, усвоивъ принцины полнѣйшей свободы торговли. Этотъ годъ былъ поворотнымъ пунктомъ въ исторіи мѣръ по народному продовольствію. Въ указѣ своемъ московскому главнокомандующему, графу Брюсу, отъ 3-го февраля 1785 года, она прямо говоритъ, что «свободная хлѣбная торговля внутри государства есть лучшее средство для обезпеченія народнаго продовольствія». Съ этого времени начинается преслѣдованіе монополистовъ, скупщиковъ, перекупщиковъ и попеченіе о развитіи судоходства. Отмѣняются всѣ стѣсненія внутренней торговли, какъ-то: таксы и запрещенія вывоза хлѣба изъ одной мѣстности въ другую. Но всѣ Екатерининскія мѣры не спасли народа отъ голода, постигшаго Россію, вслѣдствіе дурнаго урожая 1785 и 1786 годовъ. Неурожай былъ такъ великъ, что «люди ѣли листья, сѣно, мохъ и умирали съ голода; сѣять было нечего, потому что вся рожь вы-

<sup>1)</sup> См. нашу статью въ «Извёстіяхъ московской городской думы».

зябла въ зиму 1786—1787 года. Такимъ образомъ и въ будущемъ народу угрожалъ голодъ» 1). Черезъ годъ, въ 1788 году, мы видимъ то же самое: «Московская, Калужская, Тульская, Рязанская, Бълогородская, Тамбовская губерній и вся Малороссія претерп'євають непомфрный голодъ, —писалъ князь Щербатовъ, —фдять солому, мякину, листья, стно, лебеду, но и сего уже не достаеть, ибо, къ несчастью, и лебеда не родилась и оной четверть по четыре рубля покупають. Ко мнъ изъ Алексинской моей деревни привезли хлъбъ, испеченный изъ толченаго съна, мякины и лебеды; онъ меня въ ужасъ привелъ, ибо едва не четверть тутъ четверки овсяной муки положено. Но какъ я нъкоторымъ и сей показалъ, мнъ сказали, что еще хорошъ, а есть гораздо хуже. А, однако, никакого распоряженія дольше, т. е. до исходу февраля мъсяца, не сдълано о прокормленіи бъднаго народу, для прокормленія того народу, который сочиняеть силу имперіи, котораго въ самое сіе время родственники и свойственники идуть сражаться съ врагомъ, которые въ степяхъ, въ холодъ, въ нуждъ и въ сырыхъ землянкахъ безъ ропоту умираютъ, который (народъ) даеть доходы не токмо на нужды государственныя, но и на самый роскошь. Ниже для всего сего, а паче ради человъколюбія, ниже малое количество курки вина уменьшено, и не токмо, чтобы убавить какихъ съ нихъ податей, но и самые способы отнимають, чтобы работою своею пріобрівсти себъ денегъ, хотя мякиною жизнь свою продлить. Отдаленный стонъ народный не бываетъ внушаемъ среди роскошей столичныхъ городовъ. Толны нищихъ наполняютъ перекрестки, жалобнымъ своимъ воплемъ останавливаютъ проъзжающія кареты; содрогшіе младенцы среди холоду и выоги безвинныя руки протягають, исчисляють число времени ихъ пощенія и милостины просять, которой еще и не получають довольно, ибо частные люди встхъ прокормить не могутъ, и случайная милостыня не иное что можетъ произвести, какъ умножить число нищихъ, а правительство глухо и слъпо, и нечувствительно на сіе является. То есть ли истинъ многихъ глаголовъ повъритъ потомство, что скажеть оно о нашемъ вѣкѣ?» 2).

Статья Щербатова имъетъ для насъ двоякое значеніе: во-первыхъ, какъ доказательство, что всѣ Екатерининскія мъры по народному продовольствію не привели ни къ чему, а, во-вторыхъ, какъ характеристика взглядовъ лучшихъ людей Екатерининскаго

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Киязь Щербатовъ. О повсемъстномъ голодъ въ Россіи. Чт. въ Общ. исторіи и древностей, 1860 г., І, стр. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Киязь Щербатовъ. Состояніе Россін въ разсужденін денегъ и хявба въ началв 1788 года при началв турецкой войны. Чт. въ Общ. исторіи и древн., 1860 г., І, стр. 113 и 114.

времени. Не одинъ Щербатовъ принадлежалъ къ нимъ: можно назвать графа Воронцова, князей Голицыныхъ, Нарышкину и многихъ другихъ, устроившихъ въ своихъ имъніяхъ хлъбные запасные магазины. Такимъ образомъ мы видимъ, что, не смотря на крайнее развитие въ Екатерининское время рабовладельческихъ началь, вызвавшихъ кровавую Пугачевщину, въ обществъ были, всетаки, элементы, понимавшіе необходимость обезпеченія народа. На эти элементы и должна была опереться Екатерина, но громъ военной славы и разработка теоретическихъ принциповъ энциклопедистовъ, рядомъ съ усиленіемъ крѣпостничества и давленіемъ всякаго свободнаго проявленія человіческой мысли и діятельности, мъшали ей осуществить на практикъ тъ раціональные принципы народнаго продовольствія, которые проявлялись въ жизни и которые она сама провозгласила въ 1762 и 1775 годахъ. Яркій образчикъ ея юридическаго доктринерства-наказъ къ составлению уложенія, и не менте яркій образчикъ ся неискренняго либерализманичъмъ не кончившееся созвание депутатовъ для составления уложенія, — все это затемнило ея ясный и великій умъ. Она ничъмъ не спасла народа отъ голодовъ и оставила Павлу І въ наслъдство безплодный хламъ ветхихъ принциповъ на почвъ кръпостнической практики. Не обладая государственнымъ умомъ, Павелъ I не справился съ этимъ хламомъ и долженъ былъ остаться при кръпостнической практикъ. Попытка, сдъланная въ его царствование, придать хлъбнымъ запаснымъ магазинамъ болье правильную организацію не привела ни къ чему, какъ въ этомъ признавалось само правительство въ нашемъ столетіи. Попытка эта состояла въ томъ, что въ 1799 году, по проекту генералъ-провіантмейстера Обольянинова, управление сельскими магазинами было поручено губернскому начальству. Предписано было наполнять магазины годовою пропорцією хлібба, полагая на каждую ревизскую душу по 3 четверти ржи и по 3 четверика яроваго хлъба. Хлъбъ долженъ былъ собираться ежегодно, послъ окончанія жатвы, по 1/2 четверти ржи и по 1/2 гарица яроваго съ ревизской души. Хотя этотъ проектъ и быль осуществлень, но не даль хорошихь практическихь результатовъ, «всиъдствіе отсутствія правильнаго хозяйственнаго надзора за магазинами», какъ писали губернаторы въ 1817 году. Вотъ съ какимъ продовольственнымъ багажемъ вступили мы въ XIX-е столътіе.

Обозрѣвая II и III главы нашего очерка, мы видимъ, что правительство, втеченіе XVII и XVIII вѣковъ, вертѣлось въ дѣлѣ народнаго продовольствія, какъ бѣлка въ колесѣ: голодовки были второю натурой русскаго народа, сроднились съ Русской землей и такъ ее полюбили, что почти года безъ нихъ не проходило. Эта мрачная исторія нашего народа только разъ освѣтилась геніемъ Бориса, да слабыми понытками Алексѣя Михайловича.

И эти печальныя явленія происходили въ государствъ, гдъ весь бюджеть и всъ расходы привиллегированныхъ классовъ оплачивались принудительнымъ трудомъ крестьянъ. Втеченіе XVII и XVIII въковъ лучшія живыя народныя силы приносились въ жертву интересамъ фиска и правящихъ классовъ; народъ погибалъ на войнъ и дома отъ голода— онъ не имълъ экономическаго будущаго. Ни разу государство не подумало о вознагражденія его за върную службу созданіемъ постоянной и широкой продовольственной организаціи, подобной той, которую хотълъ осуществить Шуваловъ. Наоборотъ, по словамъ Щербатова, «самые способы отнимаютъ хотя мякиною жизнь свою продлить». На этомъ замерло и погасло XVIII стольтіе, предоставивъ XIX стольтію выработать самостоятельно новую продовольственную систему.

Посмотримъ, на сколько наше столетіе приблизилось къ разръшенію этой важной задачи.

#### IV.

# Голода съ начала XIX стольтія до 1885 года.

Мы не будемъ подробно останавливаться на разныхъ голодахъ, бывшихъ въ Россіи втеченіе 85 лѣтъ. Особенно любопытно, что втеченіе нынѣшняго столѣтія продовольственныя системы постоянно мѣнялись. Практика быстро разбивала каждую новую систему, создавалась другая: ни одна изъ нихъ не спасала Россіи отъ голодовъ. Вотъ почему мы обратимъ главное вниманіе на исторію продовольственныхъ системъ, очертивъ лишь вкратцѣ наиболѣе крупные голода.

Неудача мъръ Обольянинова, описанныхъ нами въ III главъ, побудила правительство ввести съ 1-го иоля 1822 года въ каждой губерній коммиссій народнаго продовольствія. Цёль и составъ ихъ опредълялись слъдующимъ образомъ. «Для наблюденія и опредёленія, въ какихъ случаяхъ и какія мёры, судя по состоянію продовольствія, въ неурожайные годы должны быть пріемлемы, учреждается въ каждой губерніи коммиссія народнаго продовольствія». Для обезпеченія продовольствія, въ каждой губерніи установлялись или хлъбные запасы, или денежные капиталы. Этотъ выборъ ръшался особымъ собраніемъ, состоящимъ изъ вицегубернатора, губернскаго и увздныхъ предводителей дворянства. губернскаго прокурора и управляющаго удъльною конторой подъ предсъдательствомъ гражданскаго губернатора. Изъ этихъ же липъ состояли и коммиссіи по народному продовольствію, съ участіємъ только еще непремъннаго члена отъ дворянства. Положение о коммиссіяхъ народнаго продвольствія разділялось на 4 отпіла: о со-

ставъ и образъ лъйствія коммиссій; о составъ и образъ употребленія хлібоных запасовь; о составі п образі употребленія запасныхъ капиталовъ и о порядкъ назначения и образъ употребленія ссуды отъ правительства въ чрезвычайныхъ случаяхъ. 2 четверти съ ревизской души были признаны нормою хлебныхъ запасовъ. Это количество предписано было собрать при помощи ежегодныхъ взносовъ по 4 гарица зерномъ или мукой. Устройство и содержание магазиновъ предоставлено было помъщикамъ въ ихъ имъніяхъ, а въ селеніяхъ свободныхъ хлъпопащцевъ, казенныхъ и удъльныхъ — волостнымъ правленіямъ. Количество денежныхъ каниталовъ должно было равняться стоимости одной четверти хлъба на ревизскую душу (по изтилътней сложности). Этотъ капиталъ предписано образовать ежегоднымъ сборомъ по 25 кон. съ ревизской души. Коммиссія могла самостоятельно пользоваться продовольственнымъ капиталомъ лишь заимообразно и въ предълахъ 25,000 рублей, объ употребленіи большей суммы она обязывалась, чрезъ министра внутреннихъ дёлъ, испрашивать высочайшее соизволеніе.

При недостаточтности губернскаго запаса, коммиссія могла

испрашивать ссуду у правительства.

Вслъдъ за положеніемъ о коммиссіяхъ народнаго продовольствія, были изданы положенія о дёлопроизводстві въ нихъ, объ обязанностяхъ по обезпеченію продовольствія, о собпраніи и веденіи статистики урожаевъ, объ устройстві и содержаніи запасныхъ магазиновъ и о сборів денежныхъ капиталовъ. Эти положенія предписывали заведеніе магазиновъ въ тіхъ селеніяхъ, въ которыхъ было не меніе 50 дворовъ. Разрішалосъ же ихъ заводить во всіхъ селеніяхъ, гді было не меніе 10 дворовъ, или приписанныхъ 50 ревизскихъ душъ. Въ такихъ небольшихъ селеніяхъ можно было заводить или по одному магазину на каждое село, или одинъ на всю волость. Въ такомъ видів дійствовали коммиссіи народнаго продовольствія довольно успішно до 1834 года.

Бъдственный исходъ жатвы 1833 года измънилъ возгрънія правительства на продовольственную систему 1822 года и создаль новую, представлявшую собой соединеніе двухъ системъ—системы, существовавшей до введенія коммиссій народнаго продовольствія,

съ системою, базисомъ которой служили последнія.

Новое положеніе 1834 года предписало содержаніе во всёхъ губерніяхъ хлёбныхъ магазиновъ совм'єстно съ собпраніемъ денежныхъ капиталовъ. Нормою хлёбныхъ запасовъ была признана четверть ржи или пшеницы и 1/2 четверти овса или ячменя съ ревизской души. Это количество предписано было собрать ежегоднымъ взносомъ по 1/2 м'єры ржи или пшеницы и по 1/2 гарнца овса или ячменя; денежный запасъ долженъ былъ равняться 1 р. 60 к. съ ревизской души и собираться ежегодно по 10 к. Ком-

миссіи народнаго продовольствія остались въ прежнемъ видѣ и составѣ; имъ былъ порученъ главный надзоръ по губерніи.

Новый неурожай 1840 года привель министра внутреннихъ дёль, графа Строганова, къ убъжденію въ неудовлетворительности существовавшей системы народнаго продовольствія. Это убъжденіе онъ высказаль слёдующимъ образомъ въ своемъ всеподданнъйшемъ отчеть за 1840 годъ: «Существующая система обезпеченія народнаго продовольствія, какъ доказали опыты, по многимъ причинамъ, весьма неудовлетворительна; зная объ этомъ въ подробности еще во время управленія своего въ званіи генералъ-губернатора, Черниговскою, Полтавскою и Харьковскою губерніями, я, съ самаго вступленія въ министерство, занимался этимъ предметомъ п распорядился составленіемъ болѣе надежныхъ правилъ, которыми предполагалось увеличить сборъ хлѣба, усилить надзоръ за магазинами и облегчить трудную форму отчетности».

Мы этихъ правилъ не станемъ касаться, такъ какъ они не были разработаны.

Такимъ образомъ мы видимъ, что правительство, втеченіе нынѣшняго столѣтія, перемѣнило двѣ системы, то раздѣляя, то соединяя вмѣстѣ хлѣбные запасы и денежные продовольственные капиталы. Не смотря на это, голода дѣлали свое дѣло и до такой степени испугали въ 1840 году графа Строганова, что онъ измышлялъ новую систему народнаго продовольствія, да такъ и остался, всетаки, при старой системѣ 1834 года. Она просуществовала у насъ до введенія земскихъ учрежденій и смѣнилась этими послѣдними: завѣдованіе хлѣбными запасами и денежными капиталами было передано въ руки земскихъ учрежденій изъ рукъ уничтоженныхъ коммиссій народнаго продовольствія.

Мы не знаемъ, какъ велики были хлъбные запасы и денежные капиталы, въ 1866 году, при передачъ ихъ земскимъ учрежденіямъ, а потому можемъ судить объ этомъ лишь приблизительно. Нашей исходной точкой послужатъ цифры, помъщенныя въ всеподданнъйшемъ отчетъ министра внутреннихъ дълъ за 1857 годъ. Цифры эти слъдующія:

Хлёбъ: Въ магазинахъ и въ ссудахъ. Озимый, Яровой,

Капиталъ.

6.089,229 четв. 12.084,886 четв.

12.359,172 руб.

Земству быль передань не весь капиталь, а лишь немного болье половины. Эта часть капитала получила название губернскаго продовольственнаго, остатокь же, не переданный земству, остался въ распоряжении министерства внутреннихъ дъль подъ именемъ общаго по имперіи продовольственнаго капитала. Послъдній долженъ быль служить для выдачи ссудъна продовольствіе и обсъмененіе полей въ крайнихъ случаяхъ. Со

времени передачи въ въдъніе земства продовольственныхъ капиталовъ, прекращенъ былъ сборъ на составленіе продовольственнаго капитала, но земству было предоставлено право увеличивать капиталъ разными сборами. На сколько выигралъ народъ отъ такой передачи одной и той же формы помощи изъ однѣхъ рукъ въ другія, изъ рукъ администраціи въ руки земскихъ учрежденій, показалъ прежде всего ужасный самарскій голодъ 1873 года. Положимъ, что онъ произошелъ отъ чисто искусственныхъ причинъ; но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что если общество создало правильную продовольственную систему, то эта послѣдняя спасетъ его отъ самыхъ ужасныхъ бѣдствій, какъ мы это видѣли на примѣрѣ Бориса Годунова. Въ данномъ случаѣ было очень легко помочь Самарской губерніи и помочь такъ, какъ помотъ Борисъ Годуновъ—сближеніемъ людей съ хлѣбомъ, а мы этого не сдѣлали.

Голодала только лѣвая сторона Поволжья, Самарско-Оренбургская; на правой же сторонъ, Саратовской, въ 1873 году, былъ прекрасный урожай, и огромные запасы хлъба, подвезенные производителями этой половины Поволжья къ линіи Тамбово-Саратовской дороги, особенно же на Бековскую, Покровскую ярмарки и къ другимъ хлъбнымъ рынкамъ, остались не проданными, не смотря на вст усилія производителей сбыть товарь по значительно пониженнымъ цънамъ. Вотъ первый фактъ. Второй заключается въ томъ, что земство, не смотря на свое въ то время семилътнее существованіе, просмотрело фактъ постепеннаго об'єдненія Самарскаго края и подумало, что голодъ былъ какимъ-то впезапнымъ явленіемъ. Въ этихъ двухъ фактахъ, въ отсутствіи энергіи для перевозки хлъба съ правой стороны Поволжья на лъвую и въ отсутствіи интереса къ изученію экономической жизни народа, заключалась причина невозможности бороться съ самарскимъ бъдствіемъ. Какіе же факторы привели къ постепенному объдненію Самарскаго края, этой житницы Россіп, заваливавшей когда-то 80 милліонами пудовъ своего хлъба Москву, Петербургъ и Лондонъ. Для отвъта на этотъ вопросъ, просмотримъ слъдующія цифры, относящіяся къ 1873 году. Самарское населеніе получило сл'вдующіе над'влы:

|                            |   |   | На ревизскую душу. |          |  |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|----------|--|--|
| Государственные крестьяне. |   | 0 | по                 | 9 десят. |  |  |
| Удъльные                   |   |   | . »                | 7 . »    |  |  |
| Помѣщичьи                  | • |   | ФТО                | 1—4 »    |  |  |

Первые платили по 52 коп., вторые—по 57 коп., послъдніе—по 1 р. 80 коп. и до 3 р. 42 коп. съ десятины. Эти цифры представляютъ только подати и выкупные платежи; если же къ нимъ присоединить еще земскіе, волостные, общественные и другіе сборы, то средніе платежи самарскаго населенія представятъ слъдующія цифры:

| Годиналата                             | Съ десятины. | Съ души.   |
|----------------------------------------|--------------|------------|
| Государственные крестьяне              | — р. 96,5 к. | 8 р. 98 к. |
| Удёльные                               | 1 » 16 »     | 8 » 2 »    |
| Помъщичьи и оброчные отъ 2 р. 80 к. до | 6 » 40 »     | 13 » 18 »  |
| » собственники                         |              | 10 » 32 »  |
| » дарники                              | 2 » 32 »     | 3 » 36 »   |
| » издѣльные                            | » 83 »       | 3 » 85 »   |
| Колонисты                              | — » 74 »     | 9 » 84 »   |
| Менониты                               | — » 23 »     | 9 » 35 »   |
| Частные владельцы                      | — » 10 ».    |            |

По вычисленіямъ земства, валовой доходъ десятины равнялся 4 р. 94 коп., а по разцѣнкамъ земельнаго банка отъ 57 коп. до 2 р. А такъ какъ земля составляетъ единственный источникъ дохода тамошняго крестьянина, то ежегодныя богатства самарскаго крестьянскаго населенія въ урожайный годъ выражались въ слѣдующихъ цифрахъ:

| V FOCUMENTATION      |       |                            |      | Дохо          | дъ семьи. |    |
|----------------------|-------|----------------------------|------|---------------|-----------|----|
| У государственныхъ   | крест | . анкал                    |      | 44 ]          | . 46 к.   |    |
| » удёльныхъ          |       | ,                          |      | 34            | ) 58 »    |    |
| » помущильих отр     | 4 py  | <ol> <li>94 коп</li> </ol> | . до | 19            | » 76 »    |    |
| Расходы крестьянской | семы  | и по вы                    | исле | <b>тик</b> ін | земств    | a: |
| Алъоъ и одежда       |       |                            |      |               | 100       | 'n |
| Платежи              |       |                            |      |               | 32        | >> |
|                      |       | Итого                      |      |               | 132       | p. |

Расходъ 132 р., доходъ 4 р. 94 к.!

Но предположимъ даже, что всѣ семьи получаютъ дохода по 44 р. 46 к., такъ и тогда давленіе дефицита на крестьянскую экономію выразится въ цифрѣ 87 р. 54 к., а гдѣ ихъ взять? Надо арендовать землю. Аренда въ Самарскомъ краѣ построена на ужасныхъ началахъ. Всѣ заволжскія земли, по спосому владѣнія ими, раздѣляются на шесть категорій: земли государственныя, удѣльныя, высочайше пожалованныя частнымъ лицамъ, помѣщичьи, крестьянскія и колонистскія. Пользованіе землями первыхъ трехъ категорій носитъ хищническій характеръ; всѣ эти земли захвачены крупными арендаторами въ долгосрочную аренду.

Арендаторское хищничество развито преимущественно въ южной половинѣ Самарскаго Поволжья, которая родить «бѣлотурку». Эти хищники снимають землю участками отъ 1,000 до 100,000 десятинъ, отбивая на торгахъ землю у крестьянъ, платя иногда въ годъ за десятину по 10 к. Снимается земля съ условіемъ сѣять въ 5—6—7 лѣтъ два хлѣба, иногда въ 15 лѣтъ четыре хлѣба или въ 8 лѣтъ два хлѣба. Но сами арендаторы засѣваютъ очень немного земли изъ огромныхъ площадей, перебиваемыхъ ими на торгахъ у крестьянъ: они занимаются посѣвомъ преимущественно тамъ, гдѣ

развита хлѣбная торговля и вывозъ пшеницы за границу. Высосавъ изъ земли лучшіе соки, они ее сдаютъ крестьянамъ, но не по 10 к., какъ снимали сами, а по 5, 6, 7, 8 и даже 9 руб. за десятину.

Получаемый хищниками барышъ, по вычисленію департамента земледѣлія, равняется 75% арендной платы. Вотъ условія, постигшія Самарскій край въ періодѣ земскаго самоуправленія, основаннаго на имущественномъ цензѣ. Условія эти созданы нашею непредусмотрительностью п существующею продовольственною системой.

Обратимся къ изследованію нашихъ продовольственныхъ источниковъ, посмотримъ, въ какомъ положени находятся наши хлъбные магазины и продовольственные капиталы. Эти свъдънія, для 1874 года, можно почеринуть изъ докладовъ членовъ губернской земской рязанской управы (по ревизіи волостей утвадовъ — Зарайскаго, Данковскаго, Пронскаго, Егорьевскаго и Сконинскаго). Что они говорять? Продовольственнаго канитала не существуеть: «Все дъло ограничивается одной перепиской; управа напоминаетъ волостному начальству, послъднее сельскому, а сельскому начальству въ пору заботиться только о сборъ внесенныхъ въ раскладку платежей. И это-то трудно запомнить и счесть безграмотному сельскому старостъ. Куда ужъ тутъ высчитывать, почемъ съ души придется продовольственнаго капитала, благо грамотное начальство не считаетъ, а безграмотному и Богъ велёлъ». Положение хлёбныхъ магазиновъ самое ужасное: «Магазинъ, — говорятъ доклады, — выстроенъ одинъ общій на волость — огромное каменное зданіе, въ 105 аршинъ длины, покоемъ, въ два крыла. Подъбхали къ одному крылу, бились полчаса и не могли отпереть совершенно заржавъвшій замокъ; пригласили кузнеца и сломали замокъ. Огромная стая голубей поднялась съ нашимъ входомъ. Поднялись по лъстницъ на верхнюю площадку; по объимъ сторонамъ ея-глубокіе закрома, устроенные на самыхъ раціональныхъ началахъ, такъ, чтобы воздухъ свободно проходилъ между ними и стънами, но въ этихъ закромахъ одинъ голубиный пометь. Рожь оказалась, по словамъ старосты, раскраденною, да мало того что рожь, -- начали красть доски, изъ которыхъ построены закрома. Да и немудрено! магазинъ остается неприступнымъ для старосты, а воры давно уже выбили себъ слуховое окно и изъ него устроили прекрасную лъстницу». О всъхъ волостяхъ Данковскаго убзда отзываются следующимъ образомъ: «Во всъхъ волостяхъ дъло идетъ такъ, что не знаешь, радоваться или печалиться тому, что хлъбъ разворовывается: по крайней мъръ, хоть вору въ пользу пойдетъ, а то все равно съвдять мыши да голуби, или еще хуже — сопръеть». Удивительно ли послъ этого, что мы поздиве встречаемъ тоже безсиліе въ борьбе съ голодами, безсиліе, зависящее отъ нашего неумьнья и неудовлетворительной продовольственной системы. И 1883 годъ не составляль въ этомъ отношеніи исключенія. Неурожай обрушился со страшною силой на многія губерніи, и мы, какъ и въ прошломъ стольтіи, стояли безсильными зрителями съ нашими классическими палліативами— съ ссудой на продовольствіе и обсъмененіе полей и съ сельскими магазинами, состояніе которыхъ въ одной изъ богатъйшихъ губерній только-что нами описано.

Въ 1883 году, пострадали отъ неурожая и голода преимущественно слъдующія губерніи: Курская, Казанская, Харьковская и Вятская.

Курская губернская земская управа, въ своемъ докладъ по народному продовольствію отъ 9 декабря 1882 года, говорить слъдующее: «Наконецъ, наступилъ критическій моментъ и для плодородной Курской губерніи пережить тяжелый неурожайный годъ, а для губернскаго земства разръшить нелегкій и сложный вопрось объ обезпеченіи народнаго продовольствія до будущаго урожая въ 11-ти увздахъ». Сейчасъ, конечно, схватились за ссуду на продовольствіе, и уёздныя управы обратились съ ходатайствомъ въ губернскую управу. Небезъинтересно представить здъсь цифры ссудъ, просимыхъ убздными управами предъ убздными собраніями, а посл'ёдними предъ губернской управой и собраніемъ. Сопоставивъ эти цифры, мы замътимъ, какъ сильно падаетъ % нужды въ хлъбъ. въ строгой и прямой пропорціональности, съ удаленіемъ отъ мъста нужды или голода разныхъ земскихъ инстанцій. Голодный мужикъ заявляетъ сельскому сходу о настоятельной потребности въ 5 четв. хлёба, сходъ назначаетъ 2 четв., членъ управы — продовольственный ревизоръ — 6 мъръ, уъздное собрание — 1 мъру, губернская управа—1 ф.; губернское же собрание или отклоняеть, или утверждаетъ ссуду.

Докажемъ это цифрами:

| 1 X. L. 2. 2.            |    |                |                       |                      |  |
|--------------------------|----|----------------|-----------------------|----------------------|--|
| Названіе уёздовъ, нуждан | Ю- | П р<br>Увздной | осимая со<br>Увзднымъ | у д.а.<br>Губернской |  |
| щихся въ продовольстві:  | п. | земской        | земскимъ              | земской              |  |
|                          |    | управой.       | собраніемъ.           | управой.             |  |
| Обоянскій                |    | 800,000        | 150,000               | 29,203               |  |
| Корочанскій              |    | 70,000         | 70,000                | 26,964               |  |
| Ново-Оскольск            |    | 1.319,797      | 200,000               | 24,042               |  |
| Грайворонск              |    | 50,000         | 50,000                | 22,241               |  |
| Тимской                  |    | 45,000         | 45,000                | 19,781               |  |
| Бѣлгородскій             | •  | ,              |                       |                      |  |
| Отородония.              | •  | 322,486        | 150,000               | 19,319               |  |
| Старо-Оскольск.          | •  | 1.794,478      | 50,000                | 18,666               |  |
| Щигровскій               |    | 100,000        | 100,000               | 11,214               |  |
| Фатежскій                |    | 50,000         | 40,000                | 12,211               |  |
| Курскій                  |    | 75,000         | 75,000                | 10,514               |  |
| Суджанскій               |    |                | Сколько можно         |                      |  |
| Льговскій                |    | 15,000         | 15,000                | . 0,010              |  |
| Дмитріевскій             |    | 6,000          | 6,000                 |                      |  |
|                          |    | -0,000         | 0,000                 |                      |  |
| Итого , .                |    | 5.072,761      | 1.376,000             | 200,000              |  |
|                          |    |                | ,                     | ,                    |  |

Ясно, что цифры, представленныя увздными управами, уменьшены увздными собраніями въ 5 разъ, а губернская управа эти последнія уменьшила еще въ 7 разъ. Удивительно ли после этого, что мы и до сихъ поръ не умемъ бороться съ голодами. А между темъ они насъ преследують по пятамъ! Изъ Зміева (Харьк. губ.) писали въ конце 1883 года следующее въ «Южномъ Крав»:

«Нѣсколько дней тому назадъ здѣсь повѣсился крестьянинъ Гнилицкій, находившійся въ такой крайности, что не имѣлъ средствъ на похороны умершей за день до его смерти жены. Къ кому изъ сосѣдей онъ ни обращался за помощью — дать нѣсколько рублей взаймы на похороны жены, — никто ему не помогъ. Итакъ, осталось ему одно: или украсть, или умереть. Послѣднее онъ предпочель, оставивъ безпомощныхъ дѣтей нищенствовать. Вскрытіе несчастнаго констатировало фактъ голоднаго истощенія организма. Говорять, семья Гнилицкаго уже много времени не имѣла достаточной пищи и питалась, главнымъ образомъ, картофелемъ, и то въ очень ограниченномъ количествъ. Вообще здѣсь, не только въ нашемъ городѣ, но и въ большей части уѣзда, немало крестьянъ, питающихся, взамѣнъ чистаго ржанаго хлѣба, смѣсью овса, пшена, мучной пыли и т. д.».

Изъ Рузы писали въ «Русскія Вѣдомости» отъ 20-го марта

1884 года:

«У насъ полный недостатокъ корма для скота. Съ осени сѣно продавалось по 15 коп., теперь 30 коп., солома отъ 60 к. до 1 р. за возъ. Начинаютъ раскрывать крыши для корма скота. Прошлый урожай ржи былъ плохъ, градобитіе нанесло убытка 36,000 руб., многіе не собрали сѣмянъ. Вслѣдствіе этого въ сѣверныхъ волостяхъ крестьяне вступаютъ въ обременительныя сдѣлки съ кулаками».

Изъ Сарапула (Вятской губ.) писали въ ту же газету немного

раньше, отъ 22-го января:

«У насъ неурожай и эпизоотія. Многіе крестьяне, оставшись положительно безъ хлѣба и скота, крайне бѣдствують, изыскивая всевозможныя средства какъ нибудь протянуться до будущаго урожая. Въ одномъ Тарасовѣ Мазунинской волости 30 семействъ существують нищенствомъ и 43 семейства перебиваются съ копѣйки на копѣйку, сидя по 3 и болѣе сутокъ безъ куска хлѣба. Въ заработкахъ, которые дали бы населенію возможность кое-какъ просуществовать этотъ тяжелый годъ, ощущается большой недостатокъ, и часть крестьянъ поневолѣ должна просить милостыню».

Изъ Вятки писали отъ 4-го марта въ ту же газету:

«Еще въ декабръ на губернскомъ собраніи предсъдатель губернской управы заявиль, что въ Елабужскомъ уъздъ крестьяне питаются желудями. Это извъстіе подтвердилось недавно сообщеніемъ губернатора въ губернскую управу. Губернская управа увъдомила елабужскую управу, чтобы она поторонилась съ приговорами обществъ о получени ссудъ и провъркой ихъ, безъ чего управа ихъ не можетъ выдать.

«Саранульская, малмыжская, уржумская и елабужская управы, увзды которыхъ сильнее всего пострадали отъ неурожаевъ и требовали ссудъ до 700,000 руб., не доставили никакихъ статистическихъ свъдъній о голодающихъ. Такое индифферентное отношеніе земства къ вопіющимъ нуждамъ населенія болье чемъ преступно, такъ какъ отъ своевременной помощи зависить будущность многихъ хозяйствъ и жизнь многихъ человъческихъ существъ; а можно ли помогать своевременно, не имън точныхъ данныхъ? — приходится поступать гадательно, наобумъ. За 16 лътъ вятскому земству пришлось пережить много неурожаевъ и голодовокъ населенія, а нынъ назначить въ ссуду последнія 183,000 руб. изъ продовольственнаго капитала, когда-то очень значительнаго (болъе 650,000 р.); но за все это время намъ пришлось видъть (въ 1878 г.) только одинъ отрадный починъ орловской убздной управы, благодаря которой во время неурожая мы имъли подворное изслъдование 3-хъ сельскихъ обществъ, состоящихъ изъ 643 хозяйствъ, что прямо говорить за возможность другаго отношенія убздныхъ земскихъ управъ и собраній къ такимъ явленіямъ, какъ неурожай и голодъ».

Но самыя ужасныя въсти пришли въ 1884 году изъ Казанской губерніи. Докторъ Поновъ писалъ изъ Мамадышскаго уъзда слъдующее въ «Казанскомъ Биржевомъ Листкъ» отъ 18-го марта:

«Наконецъ, заговорили и, кажется, серьёзно о голодъ въ Казанской губерніи.

«Заговорили о немъ земство, администрація и частныя лица.

«Заговорили о голодъ и у насъ.

«Оказалось, что голодъ у насъ даже гораздо сильнѣе, чѣмъ въ Казанскомъ уѣздѣ.

«Передамъ исключительно то, что я самъ видёлъ и слышалъ. Преувеличеній здёсь нётъ. Въ настоящее время въ Мамадышскомъ уёздё очень много деревень, которыя охвачены такъ называемымъ «голоднымъ тифомъ», т. е. тифомъ, развившимся на почвё крайняго голоданія. Есть деревни, въ которыхъ больныхъ по 48 человёкъ, Посёщая дома больныхъ, видишь крайнюю, чисто нищенскую ихъ обстановку. Не преувеличивая, скажу, что половина этихъ домовъ не знаетъ, что она будетъ ёсть завтра, и вмёсто всякихъ лекарствъ проситъ хлёба. Да и въ самомъ дёлё лекарство здёсь не было ли бы камнемъ вмёсто просимаго хлёба? Есть и такія деревни,—и я въ качествё врача ихъ и, если нужно, укажу ихъ,—гдё какихъ либо болёзней—тифа и прочихъ нётъ, но есть... опять-таки недостатокъ хлёба. Люди «лежатъ» больные сильнёйшими гастритами, развившимися единственно благодаря присутствію въ хлёбё крайне неудобоваримыхъ примёсей. Но есть, ко-

нечно, и много такого, чего я не знаю. Нъкоторые изъ моихъ знакомыхъ, притомъ люди, которыхъ нельзя заподозръть въ особой чувствительности, передавали мнѣ, что они встръчали такія картины голода, отъ которыхъ и у нихъ навертывались слезы. Мякина, желуди, кора и прочее-все это такія обычныя вещи, что о нихъ я не говорю: знаю, что сердце современнаго человъка ими не проймешь. Сегодня, когда я пишу эти строки, у меня перебывали многіе десятки людей, и это потому, что узнали, что я состою участникомъ при раздачъ нъсколькихъ сотъ пудовъ хлъба, вчера привезеннаго въ нашу деревню и купленнаго на пожертвованныя деньги. И объ этомъ ихъ никто еще не извъщалъ. А сколько ихъ явится завтра, послъзавтра-тогда, когда объ этомъ узнаютъ всъ? Но все это-теперь, а что будетъ черезъ мъсяцъ, черезъ два, черезъ три? Однимъ словомъ: хлъба!-вотъ крикъ, который раздается по Мамадышскому уёзду. И чёмъ далёе, тёмъ этотъ крикъ будетъ раздаваться больше и больше. Скажуть: что же дълаеть земство? Но продовольственный капиталъ убзднаго земства уже давно истошился».

Отъ 25-го марта писали изъ Казани въ «Русскія Въдо-

мости»:

«На улицахъ масса нищихъ; большинство изъ голодающихъ селъ Мамадышскаго, Казанскаго и другихъ уёздовъ; они приходять съ грудными дётьми и дётьми отъ 6 до 12 лётъ. Тяжело глядёть на эти страдающія, изнуренныя лица; ихъ просьбъ даже не слышишь, а видишь только протягиваемыя руки. Скорёйшая помощь необходима: народъ изнуренъ голодомъ и болёзнями. Хлёбъ, которымъ питается это населеніе, просто ужасенъ! Это какая-то сёро-зеленая твердая масса съ затхлымъ запахомъ и отвратительнымъ вкусомъ». Образецъ этого хлёба былъ доставленъ въ редакцію «Русскихъ Вёдомостей».

Баронъ Икскуль, командированный министромъ внутреннихъ дъль для разслъдованія причинъ и степени голода въ Казанской губерніи, возвратился 25-го марта изъ поъздки по тъмъ селамъ и деревнямъ, гдъ гнъздились нищета и голодъ. Посътивъ Мамадышскій, Казанскій и Чистопольскій уъзды, баронъ Икскуль пришелъ къ заключенію, что хотя экономическій бытъ крестьянъ Казанской губерніи достигъ крайнихъ предъловъ разрушенія, но при достаточной энергіи этотъ недугъ излѣчимъ. И опять, какъ и во время прежнихъ голодовъ, мы встрѣчаемъ тотъ же фактъ нашего неумѣнья сблизить людей съ хлѣбомъ.

Въ то время, когда Казанская губернія голодала и казанскій мужикъ, вмѣсто хлѣба, ѣлъ какую-то прогорклую гадость, на волжскихъ и камскихъ пристаняхъ Казанской губерніи лежали слѣдую-щіе склады хлѣба:

| На Чистопольской.   |     |     |   |    |     | ٠  |    |     |   | 400,000 | четв. |
|---------------------|-----|-----|---|----|-----|----|----|-----|---|---------|-------|
| » Мамадышской .     |     |     |   |    |     |    |    |     |   | 200,000 | »     |
| Между городомъ Чист | опо | лем | ъ | ıу | CTE | ем | ьВ | Сам | ы | 100,000 | »     |
| На Чебоксарской     |     |     |   |    |     |    |    |     |   | 100,000 | >>    |
| » Цивильской        |     |     |   |    |     |    |    |     |   | 100,000 | >>    |
| » Тетюшской         |     |     |   |    |     |    |    |     |   | 250,000 | >>    |
| » Спасской          |     |     |   | ٠  |     |    |    |     |   | 150,000 | »     |
| » Казанской         |     |     |   |    |     |    |    |     |   | 40,000  | »     |
| » Соболевской       |     |     |   |    |     |    |    |     |   | 30,000  | >>    |
| » Лобышской         |     |     |   |    |     |    |    |     |   | 20,000  | »     |
| » Козловской        |     |     |   |    |     |    |    | 4   |   | 15,000  | >>    |
| » Козьмодемьянской  | Ì.  |     |   |    |     |    |    |     |   | 15,000  | >>    |

Всего же въ Казанской губерніи сконцентрировалось до 1.720,000 четв. хлёба.

Такимъ образомъ со времени князя Щербатова у насъ ничего не измѣнилось: тотъ же голодъ, тотъ же ужасный хлѣбъ!

В. Щепкинъ.





# СВАДЕБНЫЙ БУНТЪ').

Историческая повъсть.

(1705 г.).

## XXXII.



ОДНЯЛОСЬ солнце... Позолотило городъ и его храмы православные и мечети мусульманскія. Зачался день... простой, будничный, не праздникъ какой, самый заурядный и рабочій день, по церковному день святыхъ Калиника и Михаила да мученицы Серафимы. Именинники нашлись, конечно, но именинъ не справляли. Не до того было... День этотъ былъ 29-го іюля 1705 года...

У И денекъ этотъ долго помнила полутатарка-Астрахань. Кто прожилъ восемь и девять десятковъ лѣтъ, внукамъ и правнукамъ разсказывалъ про этотъ очумѣлый день. Вѣнчальный день, но и грѣховный... Съ него-то все и пошло... Вѣнцами въ храмахъ начали, до топорами по улицамъ и по площадямъ кончили!.. И военачальника царскаго, фельдмаршала Шереметева съ войсками, въ гости дождались!..

Вотъ какой день это былъ...

Правъ былъ азіатъ, даровитый и незлобивый, но бездомный и безродный, «приписной» къ православному люду и считавшій себя русскимъ—Лучка Партановъ, когда съ легкимъ сердцемъ хвастался, что хорошо надумалъ, какъ върнъе смутить дикую

<sup>1)</sup> Продолженіе. См. «Историческій Въстникъ», т. XXIV, стр. 276.

Астрахань. Отличный выискаль финть, какъ поднять бунть. Финтъ удался на славу! Много нашлось народу, который, не дожидаясь подтвержденія новаго слуха указомъ, сталь швыряться и дурить «во свое спасеніе».

Съ десяти часовъ на улицъ города былъ уже не то праздникъ, не то смута. Отовсюду ко всъмъ церквямъ двинулись поъзда свадебные, какъ быть должно, съ посаженными, дружками и гостями. Только непремънные члены, свахи, отсутствовали. На всъ поъзда ихъ хватить не могло. Да и свадьбы эти устроились безъ свахъ—быть можетъ, въ первый и послъдній разъ за всъ въка отъ начала Руси.

Скоро вокругъ всёхъ церквей города уже гудёли густыя толпы какъ поёздовъ съ поёздными и гостями, такъ и простыхъ зёвакъ, отовсюду обжавшихъ поглазёть на невиданное еще зрёлище: не лихое, моровое, а «свадебное повётріе». Не всякій день увидишь въ храмё паръ двёнадцать, пятнадцать жениховъ съ невёстами.

А въ это утро, какъ потомъ оказалось, во всёхъ церквяхъ Бёлаго города и слободъ было обвёнчано сто двадцать три пары молодыхъ. И всюду церкви были полны биткомъ народомъ, а вокругъ нихъ у паперти и въ оградахъ кишёли и шумёли волны народныя какъ изъ православныхъ, такъ и изъ инородцевъ, прибёжавшихъ тоже поглазёть: «какъ поёдутъ». Вся Астрахань, казалось, была въ храмахъ или у храмовъ.

Сборы свадебныхъ поъздовъ, числомъ нять, изъ дома стрълецкой вдовы Сковородиной были веселые. Всъ иять сестрицъ очумъли отъ счастья, благодарили мысленно Бога и громко величали царя русскаго, пославшаго обозъ съ нъмцами!

Старшая Машенька была очень довольна, что будеть княгиней, котя Затыль Иванычъ показался ей не очень казисть.

Пашенька была въ восторгъ отъ своего жениха долговязаго, но степеннаго, тощаго, добраго Аполлона Спиридоныча. Кроткая и тихая горбушка чуяла, что ея будущій мужъ тоже человъкъ тихаго нрава и будетъ любить ее. И, всетаки, онъ не простой какой человъкъ, а начальственный. Хоть и надъ солью, а, всетаки, начальство.

Сашенька, которой Лучка нашелъ въ женихи казака Донскаго войска Зиновьева, была тоже довольна. Это былъ шпрокоплечій и ражій дѣтина лѣтъ сорока. И не хорошъ и не дуренъ. Рѣчистъ, съ голосищемъ какъ изъ трубы, а бородища чуть не по поясъ. Совсѣмъ не такой, какъ Нечихаренко.

Глашенька была совсёмъ недовольна. Да что же дёлать! Мать не неволила ее выходить замужъ. Да время такое, что надо спёшить. Лучка будто на смёхъ ей, огромнаго роста дёвицё, выискалъ жениха маленькаго, отъ земли не видать. Звали его Хохлачъ, и былъ онъ изъ богатой прежде посадской семьи, но обёднёвшей и не вла-

дъвшей теперь ничъмъ, кромъ кузницы на концъ Стрълецкой слободы. Не смотря на маленькій рость, Хохлачъ былъ дерзкій и шустрый парень, 25 отъ роду и страшный забіяка. Лучка Партановъ зналь, видно, что дълаль, когда подбираль такую парочку: Хохлача и Глафиру. Онъ задоръ молодець, да маль, а жена-то — гора горой около него. Коли полъзеть браниться и драться съ женой, то одолъеть ее также, какъ одна шавка, сказывають, колокольню бралась одолъть, трезвонъ перелаять.

Наконецъ, младшая Дашенька, красавица собой первая въ городѣ, стала еще красивѣе за эти дни сборовъ подъ вѣнецъ. Дѣвушка выходила за того единственнаго человѣка, который когда-то своей красивой фигурой бросился ей въ глаза и надолго застрялъ въ

сердцъ.

Вдобавокъ Лучка Партановъ увърялъ невъсту, что его права на званіе князя Такіева—не хуже правъ Затыла Иваныча. Все дъло въ деньгахъ да дьякахъ и подьячихъ. Затылъ просто татаринъ, жившій въ городъ, а онъ аманатъ киргизскаго хана. И всъмъ это было извъстно въ Астрахани, да позабыли.

Въ десять часовъ утра большущій потадъ вытхаль изъ вороть

дома стрелецкой вдовы, и много народу побежало.

— Сковородихины дочери! Эвона! Всёмъ интерымъ нашла суженыхъ. Что значитъ арбузы да дыни!.. говорили кругомъ.—Вотъ

гдъ нынъ пированье-то будетъ. Пять паръ! Шутка тебъ!

У ватажника Клима Егорыча Ананьева, —хоть и было много свадебь въ городъ и много всякому приглашеній, —однако, поъздъ строился на дворъ и на улицъ съ боярскимъ хвостомъ. Всякій богатый посадскій, купецъ или человъкъ родовитый, не говоря уже о своемъ братъ, ватажникахъ —всъ предпочли быть въ поъздъ или на дому у богатаго Ананьева.

Туча народу стояла кругомъ дома и двора, но это былъ все народъ, подвластный Ананьеву и еще недавно повиновавшійся безпрекословно жениху дочери его. Все это были рабочіе и батраки съ учуговъ и рыбнаго промысла. Всёмъ приказано было еще за ночь бросить работу и бёжать... быть на лице на свадьбё единственной дочери и наслёдницы Варвары Климовны, будущей ихъ хозяйки и повелительницы.

Звалъ ватажникъ въ гости въ церковь и на ппръ самого воеводу, но Ржевскій не собрался, находя, что въ этой спъшной свадьов, якобы отъ ожидаемаго обоза съ нъмцами, «есть малое противодъйствие указу царскому, хоть и не истинному, а вымышленному», а, всетаки, противодъйствие... Всетаки, ему, воеводъ, быть на такой свадьов какъ будто не приличествуетъ.

Разум'вется, въ приходской церкви ватажника попъ ждалъ по'вздъ Клима Егорыча и не соглашался в'внчать никого прежде Варвары

Климовны.

Немало было толковъ и о женихъ.

Быль у ватажника батракъ Провъ Куликовъ, потомъ живо вышель въ приказчики, а тамъ и въ главные управители всей ватаги и всёхъ учуговъ... А тамъ пропалъ безъ въсти. Сказывали, посватался, и Ананьевъ его турнулъ изъ дому. А тамъ дочь бъгала и топилась отъ неохоты идти за князя Затыла... А тамъ проявился ужъ московскій стрълецкій сынъ Степанъ Барчуковъ... А тамъ вдругъ угодилъ въ яму... А вотъ его теперь и свадьба! Разумъется, все это такъ—опять-таки благодаря нъмцамъ.

Варюша была на столько вне себя... такъ кидалась целоваться то и дело къ отцу, такъ плакала отъ избытка счастья и восторга, что надо было быть совсемъ каменному, чтобы не радоваться ея радости. А Климъ Егоровичъ быль упрямый, но добрый человекъ.

Да въдь и дочь-то одна въдь! Все ея будеть!

— Чуть не утопла! — разсуждаль Ананьевь. — Да и Затыль — подлець и мошенникь: за двухь дввокъ за разъ сватался, мою оклеветаль, а на другой женится самъ. Да и Степанъ парень порядливый и смышленый.

. Барчуковъ, ожидавшій поъздъ съ невъстой въ церкви, трясся какъ въ лихорадкъ.

— Только пов'єнчаться!—думаль онъ.—А пойду я, вишь, буянить? Пол'єзу на смертоубійство... Душа-то у меня не напрокать взятая, а своя...

Наканунт воевода, встртившись у Пожарскаго въ гостяхъ съ Дашковымъ, вмъстъ съ хозяиномъ толковали о глупствъ, готовящемся къ утру. Дашковъ посовътовалъ воеводъ принять нъкоторыя мъры. Запретить вънчаться, конечно, нельзя было, но Дашковъ совътовалъ воеводъ приглядывать за свадебными пированіями. Если, какъ говорили, можетъ набраться до сотни свадебъ и столько же пировъ, кто можетъ предвидъть, какъ къ ночи человъкъ тысячи двъ или три пировавшихъ начнутъ шумъть подъхмълькомъ.

Въ это утро воевода собирался самъ повхать въ городъ, чтобы усовъщевать обывателей, но кончилъ тъмъ, что не собрался и послалъ вмъсто себя полковника Пожарскаго и нъсколько человъкъ офицеровъ.

Полковникъ и его помощники пойхали въ городъ и подъйзжали къ нѣкоторымъ церквямъ, гдѣ гудѣлъ народъ. Дѣзть въ давку имъ было, конечно, не охота, и они ограничились тѣмъ, что выкрикивали въ толиу съ коней:

— Полно, православные! Чего дурите! Отъ глупаго вранья переполошились! Бросьте!

И каждый посланець воеводы получаль, въ свой чередь, отъ народа въ отвъть или какое нибудь кръпкое слово, или прибаутку. Толкъ и польза отъ объъзда города начальствомъ были тъ, что въ нёкоторыхъ церквахъ при появленіи посланцевъ воеводы начинали только спёшить всё пары поскорёе вёнчать. Сталъ ходить слухъ, что начальство хочетъ помёшать бракосочетаніямъ, и народътолько озлоблялся й кричалъ:

— Небось. Не тронутъ. Не дадимъ...

Пожарскій лично объ'єхалъ дв'є, три церкви въ сопровожденіи своего родственника Палаузова, женившагося за день передъ тімь, и еще другаго офицера Варваци. У Никольской церкви, гд'є случайно было наибол'є свадебныхъ по'єздовъ, первое же слово Пожарскаго было встр'єчено ропотомъ густой толны народа.

- Нешто мы по своей охоть въ храмъ-то побъжали?
- Нешто мы вольны?
- Это не свадьба, а позорище!
- Со сибхомъ, на рысяхъ нешто вѣнчаютъ?
- Ваша вина, а не наша. Ваши неправедные порядки народъ полошатъ.

Пожарскій хотёль говорить, но ему не дали сказать ни одного слова. Гуль выкрикиваній, ругательствь и прибаутокь оглушиль его самого.

- Дурьи головы!—воскликнулъ, наконецъ, полковникъ.—Ужъ коли повърили ушами дурацкому слуху, такъ и обождали бы обозъ, чтобы глазами увидъть.
- А ты обжидаль?—крикнуль изъ толны голось и, расталкивая народь, полёзь къ двумь всадникамь молодой парень.—Ты, бояринь, обжидаль? Ты своего племянника воть уже второй день какъ повёнчаль!—показаль онь на Палаузова.
- Что же, я по-твоему,—отозвался, смъ́ясь, Пожарскій:—тоже испугался, что его велять за ньмца замужь выдать?

Народъ притихъ нѣсколько озадаченный оборотомъ рѣчи; Пожарскій, какъ будто оказывалось, былъ правъ.

- Ты не переставляй словь, не морочь народь, крикнуль другой голось; это быль стрёлець Быковь.—Не ты упасаль родственника, а ты Кисельникову помогаль дочь упасти, и жениха ему продаль. И денежки въ тоть сундучекъ припряталь, гдё наши утянутыя харчевыя денежки у тебя откладываются!..
- Въстимо, загудъли отовсюду. Самъ ты повънчалъ, а другимъ, вишь, нельзя.
- Увзжай лучше. Совъсти въ тебъ нътъ! Увзжай!—крикнули со всъхъ сторонъ.

Пожарскій махнуль рукой и выместиль на лошади свою досаду. Шибко треснувь коня нагайкой, онь быстро, въ сопровожденіи офицера, повернуль въ кремль.

— Ну, ихъ къ чорту!—заговорилъ онъ.—Пущай дълають, какъ знають, коть всъ завтра начни другъ дружку хоронить заживо. Намъ какое дъло!

Покуда шло вънчанье во всъхъ церквяхъ, на улицахъ было шумно, но, видимо, непразднично, невесело, какъ будто у всякаго было чувство, что праздникъ этотъ навязанъ или указанъ начальствомъ.

Въ числъ другихъ состоявшихся браковъ были и такіе, гдъ всъ были недовольны—и родители объихъ сторонъ, и женихъ, и невъста. Бракъ выходилъ самый нежелательный, не подходящій, изъ-подъ палки. Если на него согласились объ стороны, то въ виду лихихъ обстоятельствъ. Такіе свадебные поъзды были скоръе похожи на похоронное шествіе. Во время вънчанія объ стороны вздыхали, стояли насупившись, а бабы ревъли, какъ на похоронахъ, причитая и поминая властей и лихія времена.

— До чего мы дожили-то? — раздавалось повсюду.

Когда около двухъ часовъ дня повзды разъвхались изъ церкви по дворамъ и во всвхъ домахъ началось угощенье, то стало какъ будто немного веселъе. У всякаго хозяина сравнительно гостей было немного, потому что многіе отвъчали на приглашеніе присутствовать словами:

— Не разорваться же мив!

У всякаго было въ городъ три, четыре свадьбы у родственниковъ, свойственниковъ или пріятелей. Въ виду малочисленности гостей и обильно наготовленныхъ припасовъ для угощенья, хозяева стали, въ силу древняго обычая, зазывать просто прохожихъ и незнакомыхъ отвъдать хлъба-соли, выпить малую толику за здоровье молодыхъ.

Черезъ нъсколько времени вокругъ всъхъ домовъ, гдъ были свадьбы, уже набралось много охотниковъ даромъ закусить и выпить.

### XXXIII.

Въ сумерки весь городъ повеселёнъ отъ угощенья. Всякому гостю было мало заботы до того, по охотё или поневолё празднуетъ свадьбу хозяинъ. Нёкоторые опохмёлившеся даромъ, разъ отвёдавши вина, уже сами на свой счетъ продолжали себя угощать.

Въ вечерню пробъжать слухъ въ народъ, что во всъхъ кабакахъ городскихъ посадскій Носовъ угощаетъ народъ на свой счетъ по случаю замужества родственницы.

Сначала такому дикому слуху никто не повърилъ. На столько разума было у астраханцевъ, чтобы понять нелъпость такой выдумки. Будетъ человъкъ, хоть и богатый, на свои кровныя денежки ноить виномъ всякаго прохожаго, чуть не весь городъ, изъ-за того, что какая-то у него дальняя родственница замужъ вышла! Однако, слухъ все росъ и какъ будто подтверждался и, наконецъ, въ дъйствительности подтвердился. Не въ одномъ, а въ цъломъ десяткъ

кабаковъ, на разныхъ улицахъ, всёмъ являвшимся, кто только пожелаетъ, наливали стаканъ вина, а денегъ не брали, говоря, что это про здоровье посадскаго Носова. Удивленію не было конца.

Когда стало смеркаться, почти вечерёло, извёстіе о даровомъ угощеніи успёло, вёроятно, об'єжать весь городъ. Если на неб'є темнёло, то на улицахъ становилось какъ бы еще темнёе или еще чернее. У некоторыхъ кабаковъ уже стояли и напирали черныя тучи народа. У вс'єхъ на язык'є и въ голов'є было одно.

— Сказывають, что даромь вино наливають. Посадскій Носовь

даромъ угощаетъ.

И дъйствительно, во многихъ кабакахъ вино лилось ръкой п

даромъ!

Ближе къ кремлю, около Вознесенскихъ воротъ, была такая же темная туча народа и напирала на большой и красивый домъ, гдё помёщался одинъ изъ главныхъ и лучшихъ кабаковъ города. Замётное волненіе, говоръ, толки, крики, споры колыхали всю толиу изъ конца въ конецъ. Въ этомъ кабакъ всякій получалъ положительный и твердый отказъ выдать хоть бы одинъ шкаликъ даромъ.

За Носова счеть! — орали голоса въ толиъ.
Посадскій Носовъ указалъ! за его счеть!

Но въ кабакъ и знать не хотъли ни Носова, ни его объщанья. Шумъ все усиливался, колыханіе ускорялось. Однъ разумныя головы убъждали, что это все враки, что не можетъ одинъ посадскій человъкъ весь городъ угощать за свой счеть, другіе являлись, какъ свидътели, очевидцы, что дъйствительно Носовъ угощаетъ. Были люди, которые клялись, что уже выпили по два стакана въ разныхъ кабакахъ и все за счетъ Носова. Въ самый разгаръ недоумънья, клятвъ, пересудовъ и споровъ, среди спорящихся появился молодецъ, и въ темнотъ немногіе лишь признали въ немъ буяна Лучку Партанова.

— Ребята, — крикнуль онь: — что же это за ехидство такое! Посадскій Носовь во всё кабаки съ утра деньги внесь на угощенье православныхъ. Честные люди за эти деньги угощаютъ, а иные криводушные эти деньги взяли, а вина не даютъ. Давай, братцы, сами за счеть Носова выньемъ здёсь съ десятокъ ведеръ. Давай

просить честно, а не дадуть, мы и сами возьмемъ.

— Въстимо, сами.

— Не дадуть, такъ сами! — рявкнули повсюду и трезвые, и пяные голоса.

Толпа колыхнулась еще разъ, еще сильнъе и гульливъе... передніе ряды вломились въ кабакъ, и черезъ нъсколько минутъ все уже затрещало въ домъ, уже два-три человъка валялись на полу и на крыльцъ, избитые до полусмерти. Большой кабакъ былъ живо разбитъ, замки и двери подвала сорваны и уже не стаканы, а велра и бочки появились на свътъ Божій.

Весело, съ гиками и съ пъснями выкачивалъ народъ бочки на улицу, ставилъ стойкомъ, сшибалъ макушки и распивалъ вино чъмъ попало, пригоршнями, черепками и шапками. Половина пролитая грязнила улицы, а половина, всетаки, выпивалась, и скоро у кабака былъ уже не веселящійся, а ошалълый народъ.

Что случилось у Вознесенскихъ воротъ, буквально повторилось во многихъ кабакахъ, гдѣ цѣловальники, будто бы получившіе отъ

Носова деньги, не хотёли даромъ угощать народъ.

Скоро среди темноты душной лётней ночи городъ начиналъ принимать дикій угрожающій видъ. Сами виновники этого самодѣльнаго праздника въ будни, тѣ, у которыхъ въ домѣ были обвѣнчанные молодые, начинали уже припирать ворота и тушить огонь. Многіе астраханцы, знавшіе хорошо норовъ своего роднаго города, чуяли, что надвигается буря, — буря хуже тѣхъ, что бываютъ на сосѣдѣ Каспіѣ.

— Давай Богъ, чтобы ночь прошла безъ бёды.

Надежда была напрасная. Буря росла и не сама собой, а раздуваемая невидимой рукой, которой чаялось получить отъ бури этой талантъ и счастіе.

Въ Шипиловой слободъ около двухъ кабаковъ не самъ народъ разбилъ двери, повытаскалъ бочки на улицу, а самъ хозяпнъ приказалъ ихъ выкатить. Невидимая рука точно также во многихъ кабакахъ города не только безъ буйства выкачивала бочки, а даже раздавала ковши и шкалики. У этихъ кабаковъ тщательно только оберегали вино, чтобы зря не поливать улицы, а пить, сколько въ душу влъзетъ.

На дворъ дома Носова тоже временно открылся кабакъ, тоже стояли бочки и тоже слышалось:

— Милости просимъ. На здравіе.

Дёло шло къ полуночи, а городъ все еще гудёлъ, на улицахъ все еще шатались кучки совсёмъ опьянёлаго народа. Во многихъ кабакахъ ужъ не оставалось ни капли вина. Гдё и не пролили ничего, то, всетаки, было сухо.

Вдругъ среди полной тымы южной ночи у одного изъ кабаковъ Шипиловой слободы раздался отчаянный крикъ какого-то молодиа.

— Помилосердуйте, православные, заступитесь! Только что повънчался, жену отняли, въ кремль потащили къ нъмцамъ.

— Какъ потащили? Какіе нѣмцы?

Чрезъ нѣсколько мгновеній по всей улицѣ уже перепрыгивало изъ одной пьяной головы въ другую, что обозъ съ нѣмцами пришелъ. Всѣхъ ихъ уже размѣстили по разнымъ домамъ кремля у
начальства до завтрашняго утра. Завтра ихъ всѣхъ размѣстятъ по
городу, поженивъ вновь на тѣхъ самыхъ дѣвицахъ, которыхъ вѣнчали сегодня. Всѣхъ вновь повѣнчанныхъ дѣвицъ указано за ночь
поспѣшить отобрать у молодыхъ мужей, чтобы завтра утромъ на

базарѣ водить на свейскій манеръ съ треугольными вѣнцами во-

кругъ корыта.

Изъ одной слободы по всёмъ слободамъ, отъ одного кабака по всёмъ остальнымъ и по всему городу, по всей до ризъ положенія пьяной толит в'єсть о прибытіи обоза ударила какъ молнія. В'єсть эта не об'єжала городъ, а какъ-то сразу повторилась и сказалась везд'є, во вс'єхъ закоулкахъ. Если во многихъ слободахъ и дворахъ на это изв'єстіе отв'єчали только охами и вздохами, и затёмъ убирались спать, то въ Шипиловой слобод'є загуд'єли раскаты грома.

— Не выдавай, ребята, помогите православные!—кричаль самь посадскій Носовь, стоя на пустой бочкъ среди толны:—пойдемъ въ кремль, отобьемъ захваченныхъ молодухъ и отдуемъ здорово

всёхъ гостей обозныхъ!

— Да правда ль то? Пришелъ ли обозъ?.. — робко слышалось кой-гаѣ: — не враки ли все?..

- Нѣтъ, не враки... У самыхъ воротъ дома Носова воетъ дѣвка, прозвищемъ Тють... Она сейчасъ силкомъ ушла, вырвалась отъ нѣмцевъ...
  - Вали, ребята, вали на сломъ! отозвалась толпа.

— Какія враки! Вотъ д'євка Тють сама вид'єла ихъ. Вали!..

И среди темноты густая, но небольшая толна, сотни въ три, неудержимо лихо метнулась по направлению къ кремлю и Пречистенскимъ воротамъ. По дорогъ толна все увеличивалась и продолжала двигаться, выкрикивая:

— Вали! Помогите! Не выдавай! Молодыхъ отнимаютъ! Нѣмцы здѣсь! Нѣмцевъ на расправу! Дѣвку Тютьку сейчасъ зарѣзали. Какую? Какую нѣмцы зарѣзали! Подавай Тютьку на расправу. Вали!

Въ самыхъ Пречистенскихъ воротахъ, очевидно, уже ожидали ръяныхъ и пъяныхъ гостей. Ворота были заперты, и нъсколько солдатъ съ караульнымъ офицеромъ Варваци оберегали маленькую боковую дверку. Но хитрый грекъ тотчасъ смекнулъ, что тутъ смертью нахнетъ, и распорядился такъ ловко, что бравый офицеръ, которому выпала на долю эта роковая случайность—первому выдержать натискъ бунтарей,—былъ молодой Палаузовъ. Онъ выступилъ впередъ и холодно, твердо пригрозилъ оружіемъ.

— Иди, проспись, ребята. Кто сунется, ляжеть у меня туть до

втораго пришествія.

Во многихъ рядахъ толпы стали раздаваться голоса, совътовавшіе взять обходомъ и идти въ другія ворота.

- А то брось, братцы, доутрева!

- Теперь ночь. Нешто ночью повадливо... За утро...
- А Тють... ребята, все враки! Я ее, подлую, знаю...
- Кого туть роба одолѣла! крикнуль голось Партанова: заутро полгорода въ яму сядеть за разбитые кабаки. Олухи!

— Вали, небось, налегай. Приперлись ужъ мучители, испужались! — Ломай, напри! — крикнулъ вдругъ повелительно и грозно самъ Грохъ.

И, въроятно, кой-кто въ переднихъ рядахъ прибъжаль къ кремлю не съ пустыми руками. Зазвенъли бердыши, застучали топоры, завязалась драка оружіемъ. Если бы было свътло, то теперь въ самыхъ кремлевскихъ воротахъ засверкали бы и заблестъли эти бердыши, топоры и ножи. Несчастный Палаузовъ и горстъ караульныхъ солдатъ защищались упорно и отчаянно, но быстро и легко перебитые повалились всъ по очереди на землъ. Скоро трупы были уже передавлены и перетоптаны сърой волной, хлынувшей чрезъ нихъ и ворвавшейся въ кремлъ, по сорваннымъ и разбитымъ Пречистенскимъ воротамъ. Первая капля крови опьянила пуще цълыхъ ведеръ выпитаго вина.

— Подавай нъмцевъ! — гремъла уже остервенившаяся толпа,

врываясь въ кремль.

Но впереди еще громче кричаль голось уже совсёмь другое слово:

— Подавай воеводу! Подавай мучителей!

И задніе ряды повторяли съ тёмъ же остервененіемъ:

— Подавай мучителя! Воеводова нъмца давай! Кровопивцу Тютьку подавай!

Когда Пречистенскія ворота были сорваны и не очень большая толна ворвалась въ кремль, то сразу, міновенно стала рости и быстро превратилась въ бушующее море. Всёхъ, что приб'єжали ради любонытства поглаз'єть и поз'євать, теперь нежданно-негаданно взмыло и, подхвативъ, тоже понесло въ волнахъ с'єраго гудящаго моря людскаго. Изр'єдка еще выкрикивали отд'єльные голоса:

— Подавай нѣмцевъ!

Но все это море, казалось, забыло или не знало этого нерваго возгласа. Коноводы искали и требовали:

— Воеводу! Воеводу!

— Мучителей всѣхъ! Гонителей въры истинной!

Домъ воеводскаго правленія былъ давно окруженъ. Сотни двѣ, но не пьяныхъ, а вполнѣ трезвыхъ людей, рвались черезъ сломанныя и разбитыя двери внутрь дома воеводы. Скоро всѣ горницы были обшарены, все переломано и перебито, нѣсколько стрѣльцовъ и одинъ калмыченокъ исколочены въ мертвую. Всей Астрахани извѣстный поддъякъ Копыловъ, связанный веревками по рукамъ, уже былъ вытащенъ на крыльцо подъ стражей двухъ стрѣльцовъ изъ своихъ.

Одинъ изъ бунтовщиковъ, стрълецъ Быковъ, кричалъ связанному, дрожащему и на смерть перепуганному Копылову:

— Что брать! На моей улиць праздникъ. Я у тебя теперь всъ косточки перещупаю, всъ жилки повытяну, всю кожу сниму.

Бътающій и шумящій людъ искаль и уже злобно требоваль Ржевскаго. Но трусливый и опасливый Тимовей Ивановичь уже давно выбъжаль изъ дому и при первыхъ крикахъ въ Пречистенскихъ воротахъ спрятался въ такое мъсто, гдъ бы его, по крайней мъръ, до утра никто не могъ найдти.

— Несчастненькихъ, братцы, заключенныхъ забыли, — крикнулъ появившійся на крыльцѣ Лучка. — Пойдемъ, разсудимъ виноватыхъ, отворимъ яму и всѣхъ отъ винъ очистимъ сразу. Они за насъ всѣ будутъ. Кто хошь, —за мной! Изъ ямы несчастныхъ выпускать!

— Въ яму, въ яму! — рявкнуло нъсколько голосовъ.

Лучка спрыгнулъ съ крыльца и пустился къ хорошо знакомой ему двери того ада кромъшнаго, въ которомъ онъ еще недавно сидълъ.

Не сразу подалась желёзная дверь, отдёлявшая заключенных отъ улицы. Но у толиы уже давно появились и дубины, и ломы, и топоры. Загудёла желёзная дверь на весь кремль, но долго не хотёла уступать. Кирпичи, въ которыхъ глубоко засёли петли, уступили вмёсто нея. Желёзная дверь гулко, тяжело бухнулась, и ринувшаяся толпа начала орудовать въ полной тьмё.

— Не налъзай! Что лъзете! — кричали отсюда.

— Пришли освобождать, а сами пуще двери заперли.

— Уходи! Пропусти! Задавили!

— Сами вылъземъ! Ну, васъ къ дъяволу! — заоралъ Шелудякъ. И тутъ въ первый и послъдній разъ за всю ночь не было злобы, не было пролито крови, а все обощлось только смъхомъ и прибаутками. Большая половина преступниковъ, острожниковъ, вылъзла и присоединилась къ бушующей толпъ. Въ числъ первыхъ былъ, конечно, и грозный Шелудякъ. Выскочивъ, онъ прямо бросился отыскивать коновода всего дъла, Якова Носова, чтобы стать около него помощникомъ.

Остальную часть заключенных пришлось ощупью въ темнотъ вытаскавать на рукахъ изъ ямы на улицу. Въ числъ прочихъ освободители вынесли и трупы двухъ острожниковъ, умершихъ еще наканунъ.

И скоро подвалы судной избы, именуемые ямой, представляли диковинный видъ, подобнаго которому не бывало уже давнымъ давно. Яма была пуста, ни единаго несчастненькаго не было въ ней.

Покуда бутовщики расправлялись въ дом' воеводы и въ ям', на соборной кремлевской колокольн' раздался набать.

— Молодецъ Бесёдинъ!—отозвался посадскій Носовъ въ отвётъ на гулкій звонъ, гудящій среди ночи.

Всегда мрачный и угрюмый Грохъ теперь сіялъ довольствомъ и счастіємъ и будто выросъ на полголовы.

— Вали, ребята, на архіерейскій дворъ, тамъ, поди, воевода.

— Не уйдеть онь отъ насъ!

Скоро архіерейскій дворъ и домъ тоже были окружены.

Старикъ архіерей тоже не оказался на лице или спрятался не хуже воеводы. Но за то здёсь нашелся другой, кого и не искали, о которомъ позабыли на время. Толпа нашла приб'єжавшаго сюда ради спасенія полковника Пожарскаго и н'єсколькихъ офицеровъ.

— Хватай, тащи ихъ на улицу!

— Тащи! Разсудимъ мучителей! — командовалъ кто-то.

Черезъ полчаса Пожарскій и семь челов'єкъ офицеровъ уже были на илощади, окруженные дикой, злобно грохочущей толпой. Передніе творили судъ и расправу, допрашивали офицеровъ. Крики, вопросы и возгласы перем'єшивались съ ругательствами.

— Зачёмъ ты велёль бороды обрить?

— Зачъмъ приказывалъ матушку Россію на четыре части раздрать?

— За что Өеклу до смерти высъкли?

— Почему учуги ханамъ калмыцкимъ продавать указали?

— Зачёмъ Тихоновъ огородъ стрёльцу Пароенову подарилъ?

И про дёлежъ Россіи, и про бороды, и про Тихоновъ огородъ съ Өеклой ни Пожарскій, онъмъвшій отъ ужаса, ни офицеры, понявшіе, что пришла ихъ послъдняя минута, не отзывались ни единымъ звукомъ, только двое изъ нихъ рыдали...

— Что съ ними возжаться! Рѣшай!

И всѣ восемь въ мгновеніе ока были рѣшены. Окровавленные и обезображенные трупы повалились на мостовую.

— Воеводу нашли!

— Подавай воеводу! — гудъло вдали на площади.

Вплоть до утра съ небольшими перерывами зловъще завываль набать, а въ кремлъ и въ городъ уже было разграблено съ полсотни домовъ, въ которыхъ все искали воеводу.

## XXXIV.

Въ каменномъ городъ и на слободахъ съ утра толиплись и двигались кучки народа, причемъ всякіе инородцы держались вмъстъ и особнякомъ. Персы толиплись около своего каравансерая, хивинцы и бухарцы около своего мъноваго двора. Даже юртовскіе татары сбъжались точно по уговору на одной изъ площадей, около своей главной молельни. Армяне по оповъщенію собрались близь своего новаго храма. Стръльцы точно также толиплись около своихъ сотскихъ избъ. Во всъхъ кучкахъ и на всъхъ наръчіяхъ обсуждалась гроза, разразившался ночью.

— Вотъ тебъ и свадьбы! Вонъ чъмъ все кончилось! — слышалось повсюду. Вмѣстѣ съ тѣмъ толпы обывателей, коренныхъ астраханцевъ двинулись въ кремль ради любопытства, чтобы увидать собственными глазами то, о чемъ уже ходили вѣсти по городу, т. е. поглазѣть на трупы убитыхъ.

Въ Пречистенскихъ воротахъ валялись на тѣхъ же мѣстахъ въ окровавленной пыли нѣсколько труповъ: убитые за ночь офицеръ Палаузовъ съ нѣсколькими караульными рядовыми. Среди кремлевской площади лежали въ кучѣ изрубленные трупы полковника Пожарскаго и нѣсколькихъ офицеровъ, погибшихъ вмѣстѣ съ нимъ.

Отъ снующей густой толпы въ кремлѣ казалось, что въ городѣ сумятица, но въ дѣйствительности было также мирно, какъ и завсегда. Ни одна церковь не была ограблена, только съ дюжину домовъ въ Каменномъ городѣ да десятка три домовъ въ Земляномъ пострадали за ночь отъ бунтовщиковъ, и въ нихъ были видны кой-гдѣ выбитыя окна и кое-какая рухлядь, выброшенная на улицу.

Все, что было властей въ городъ, исчезло, попряталось переждать бурю. Не только неизвъстно было мъстопребывание митрополита, архимандритовъ, воеводы и его подчиненныхъ, но даже второстепенные приказные и подьячие, стрълецкие пятидесятники

п офицеры гарнизона — всъ исчезли.

Однако, толна человъкъ въ нятьсотъ съ Носовымъ и его ближайшими сподвижниками во главъ, передохнувъ по утру и закусивъ въ воеводскомъ правленіи, снова начала свой розыскъ воеводы. Грохъ Носовъ, стрълецъ Быковъ, Колосъ и Партановъ, раздъливъ главныхъ бунтарей на четыре кучки, общарили всъ дома и зданія кремля и Бълаго города. Къ удивленію и счастью многихъ домохозяевъ, ожидавшихъ неминуемой смерти при появленіи у нихъ толпы ради розыска воеводы, дъло обходилось болъе или менъе мирно. Толпа, не нашедшая воеводы, ограничивалась ругательствами и пинками. Нъкоторые изъ астраханскихъ старожиловъ, явившіеся въ кремль изъ любопытства, протирали глаза отъ изумленія, видя, что ни одинъ храмъ не ограбленъ, домовъ разбитыхъ совствиъ мало, перебитыхъ властей и того меньше. Одинъ Пожарскій и нъсколько офицеровъ да рядовыхъ! И въроятно, потому, что сами полъзли, вмъсто того, чтобы спрятаться.

Въ городъ, въ нъкоторыхъ улицахъ, въ большихъ домахъ шли быстрые сборы въ дорогу. Нъкоторые, проснувшіеся утромъ или вовсе не смыкавшіе глазъ за всю ночь, немедленно ръшились изъ страха покинуть Астрахань, гдъ должна начаться ръзня, буйство и грабежъ. Много богатыхъ посадскихъ людей собиралось вонъ изъ города.

На дворѣ дома ватажника Ананьева стояла многолюдная кучка народа, но держалась тихо и почтительно. Это были рабочіе изъ ватаги Ананьева. Ватажникъ виѣстѣ съ дочерью и молодымъ зя-

темъ тоже собирались въ дорогу. Ватажникъ не испугался смуты въ городъ. Это была не первая, которую онъ видълъ. Особенно опасаться ему было нечего, бунтовщикамь было мало охоты лёзть на домъ ватажника, у котораго цёлая ватага батраковъ, вооруженныхъ чёмъ ни попало, можетъ защитить его не хуже какого нибудь стрелецкаго полка. Весь домъ не стоить того, что эта ватага можеть натворить съ толной бунтарей, обороняясь отъ ихъ приступа. Климъ Егоровичъ Ананьевъ никогда бы не двинулся изъ города въ путь, если бы на этотъ разъ особенно не настаивалъ на отъбзде его зять, а съ нимъ и дочь. Барчуковъ убедилъ молодую жену уговаривать отца, во что бы то ни стало скорте покинуть Астрахань и бхать на хуторъ, по прозвищу Кичибуръ, принадиежащій Ананьеву, версть за пятьдесять оть города. Урочище Кичибурскій Яръ было на дорогѣ во всѣ города россійскіе, иначе говоря, на московскомъ трактъ. У Ананьева былъ тамъ большой домъ съ садомъ и человъкъ до пятидесяти рабочихъ. Мъсто было красивое и тихое, да вдобавокъ и на дорогъ. Барчуковъ ръшилъ, что тамъ надо переждать всъ астраханскія смущенія, въ которыхъ онъ, конечно, не принялъ никакого участія. Въ случав чего, оттуда можно было бы пуститься и далъе въ путь.

Для Барчукова, много странствовавшаго по всей Руси, путешествіе было не диковиной. Жена его была рада покинуть Астрахань, изъ которой она никогда не выбъжала. Одинъ Ананьевъ, сиднемъ сидъвшій всю жизнь въ городъ, поднялся съ трудомъ.

Однако, часа въ два времени все было готово, а домъ сданъ подъ охрану нѣсколькихъ десятковъ батраковъ изъ ватаги. Ихъ обязали размѣститься кое-какъ, по двору и по огороду, и стеречь имущество по наряду, десятками по очереди. И поѣздъ въ иять часовъ выѣхалъ со двора дома ватажника. На первой подводѣ сидѣлъ самъ Ананьевъ, на второй — молодые, на остальныхъ везли коекакое имущество. Рабочіе сопровождали поѣздъ пѣшкомъ до заставы, чтобы благополучнѣе миновать волнующійся народъ и выѣхать въ степь.

Въ опустъвшемъ домъ ватажника все заперли, и пустой домъ затихъ.

Не менъе тихо было и въ другомъ домъ, гдъ бывало обыкновенно шумно.

У стрёльчихи, вдовы Сковородиной, было сравнительно съ прежними днями мертво тихо. Сама Сковородиха, измучившись приготовленіями къ вёнцу дочерей и всякими треволненіями, хворала и лежала въ постели. Айканка, не спавшая всю ночь отъ страха, спала на тюфякъ въ той же комнатъ.

На другомъ концѣ дома, въ большой, свѣтлой горницѣ сидѣла красавица Дашенька, пригорюнившись. Ел мужъ былъ все еще для нел какъ бы нарѣченный и суженый. Партановъ послѣ вѣн-

чанья и закуски въ ихъ дом'й еще въ сумерки ушелъ, исчезъ и до сихъ поръ не возвращался домой. Дашенька посылала уже немало народа справляться, гд'й Партановъ, и узнала, къ своему ужасу, что молодой мужъ въ числ'й бунтовщиковъ, орудующихъ въ кремл'й. Съ минуты на минуту ожидала она его, чтобы получить объяснение этого страшнаго и непонятнаго происшествия.

Узнавъ, что ея пріятельница, тоже вышедшая замужъ, Варюша вывзжаеть изъ города, Дашенькв тоже казалось всего лучше отправиться съ мужемъ на маленькій хуторъ, который принадле-

жаль ея матери.

Въ другой комнатъ спала непробуднымъ сномъ громадная Глашенька. Съ ней приключилось событіе совстмъ невтроятное, а между тъмъ приключилось очень просто. Цтлый часъ прогоревала она вчера, вдоволь наплакалась и, наконецъ, заснула кртикимъ сномъ.

Вчера утромъ, вмъстъ съ сестрами, повънчалась она съ своимъ маленькимъ и задорнымъ женихомъ. Хохлачъ послъ вънца на пированьъ въ домъ стръльчихи выпилъ больше всъхъ. Сильно пьяный хохлачъ перебранился со многими, въ томъ числъ съ тещей и съ молодой женой, а затъмъ ушелъ вмъстъ съ Лучкой будто по дълу. А на заръ кто-то изъ домочадцевъ прибъжалъ на дворъ стръльчихи и объявилъ удивительное приключение. Глашенька была уже вдовой.

Когда толпа мятежниковъ бросилась на кремль, то въ первой же схваткъ съ караульными у Пречистенскихъ воротъ задорный хохлачъ былъ убитъ на повалъ. Стрълецкій бердышъ раскроилъ ему голову чуть не на двъ части. Ровно за двънадцать часовъ

времени Глашенька и замужъ вышла, и овдовъла.

Остальныя три дочери Сковородихи были у мужей.

Пашенька Нечихаренко, вмёстё съ мужемъ, просидёла всю ночь, совёщаясь, какъ быть. Аполлонъ Спиридоновичъ, въ качествё властнаго человёка и начальства, хотя бы только надъ солью, могъ опасаться бунтовщиковъ. Для всякой мятежной толпы онъ долженъ былъ считаться причтеннымъ къ числу «мучителей», къ числу ненавистной волокиты судейской. Нечихаренко, человёкъ смышленый, успокоивалъ жену, надъясь на покровительство сильнаго человёка, а по новому времени «знатнаго и властнаго», т. е. на ихъ свойственника Лукьяна Партанова.

— Коли онъ въ числѣ бунтарей и орудуетъ въ кремлѣ, то мы его просить будемъ, — рѣшилъ Нечихаренко: — онъ не велитъ насъ

трогать.

Совершенно на другомъ концѣ города княгиня Марья Еремѣевна Бодукчеева успѣла уже два раза поругаться съ своимъ супругомъ. Затылъ Ивановичъ, всетаки, горевалъ, что поторопился жениться, хотя на богатой, но старой дѣвѣ съ ячменями. Онъ привязывался, бранился, брюзжаль, грозиль женѣ судомь и розгами. Машенька отгрызалась и отвѣчала, что по новымь временамь, благодаря смутѣ въ городѣ, она никого не боится. Стоить ей лишь попросить извѣстнаго и ей, и князю человѣка, нынѣ знатнаго Лучку, и князя безъ всякихъ околичностей повѣсять за продерзости на первыхъ воротахъ.

Наконецъ, Сашенька Зиновьева въ маленькомъ домикъ около Стрълецкой слободы, временно нанятомъ ея мужемъ, лежала въ постели и охала. Она ухитрилась наканунъ какъ-то шибко двинуться и уже не въ первый разъ въ жизни сломала себъ руку.

Казакъ Зиновьевъ тоже исчезъ изъ дома и былъ въ числъ сподвижниковъ Носова. Зиновьевъ въ это время орудовалъ въ судной избъ съ другими вновь набранными помощниками. Донской казакъ обшарилъ всъ мышиныя норки, надъясь найдти казенныя деньги.

— На то судная изба и казенное мъсто, чтобы въ ней были деньги, — разсуждалъ онъ.

Но, однако, никакихъ денегъ не оказалось, такъ какъ Носовъ ихъ уже захватилъ еще на заръ.

Выль еще одинъ домь въ Астрахани, гдѣ въ это утро было не тихо и не мирно, но и шумно не было. Было горе! Самъ хозяинъ, приказавъ запереть ворота и калитку, запереть всѣ двери въ домѣ, сидѣлъ въ маленькой горницѣ, угрюмый и тревожный. Онъ ждалъ, что бунтовщики вскорѣ доберутся до него, хотя онъ и не властный человѣкъ, а простой посадскій. Кромѣ того, тоска грызла его отъ несчастія, приключившагося съ его дочерью за ночь.

Почти также, какъ Глашенька Сковородина, его дочь, только-что вышедшая замужъ блестящимъ образомъ, теперь была вдовой. Получивъ извъстіе, что Палаузовъ убитъ въ кремлевскихъ воротахъ бунтовщиками одинъ изъ первыхъ, молодая женщина лишилась почти мгновенно разсудка, и Кисельниковъ перевезъ ее къ себъ въ домъ. Мать и родственники ухаживали за несчастной, приводили ее въ чувство, но она или плакала, рыдала, или начинала смъяться, или спрашивала, скоро ли придетъ мужъ.

Роковая судьба не дала молодому офицеру возможности вывхать. Назначенный на новую должность, онъ готовъ уже былъ въ

путь. Все уже было у него уложено. За нъсколько часовъ до предполагавшагося выъзда, онъ случайно зашелъ къ Пречистенскимъ
воротамъ только побесъдовать съ пріятелемъ, грекомъ Варваци.
Не будучи караульнымъ, онъ не былъ обязанъ сражаться съ мятежниками и могъ просто убъжать. Но это сдълалъ караульный
по наряду грекъ, исчезнувъ тотчасъ же, якобы для предупрежденія и спасенія воеводы. А Палаузовъ остался; что-то толкнуло его,
быть можетъ, желаніе отличиться, быть можетъ, задоръ юности, п

«истор. въсти.», нонь, 1886 г., т. ххіу.

онъ одинъ изъ первыхъ сталъ жертвой возмутившихся, а изрубленный трубъ его валялся теперь среди воротъ.

Мятежники, конечно, не думали объ уборкъ тълъ, и изъ дома Кисельникова еще боялись послать за покойникомъ для честныхъ похоронъ. Бунтари могли явиться на похороны и, вмъсто одного покойника, натворить ихъ нъсколько.

Около полудня Кисельниковъ не выдержалъ. Злоба, а, быть можетъ, и глубокое горе подняли его на ноги. Онъ одълся, велълъ отворить двери и калитку и вышелъ на улицу. Онъ собирался идти въ кремль. Что-то такое толкало посадскаго идти прямо къ бунтовщикамъ. Усовъщевать ихъ теперь значило, конечно, подставлять свою голову. Но хоть душу отвести, хоть обругать душегубовъ хотълось Кисельникову. За нъсколько шаговъ отъ дома, Кисельниковъ повстръчался съ пріятелемъ, такимъ же посадскимъ, Санкинымъ, который уже успълъ «отстать» отъ Носова и бунтарей.

- Куда? спросилъ Санкинъ.
- Въ кремль, мрачно отозвался Кисельниковъ.
- --- Зачёмъ?
- Умирать.
- Что такъ?
- Да что же другое дѣлать!
- Нѣтъ, родимый, погоди, улыбнулся Санкинъ. Вернемся-ка къ тебѣ, перетолкуемъ. Умирать не надо, рано. Да умереть всегда поспѣешь. А надо, прінтель, намъ въ живыхъ оставаться. Слышалъ я про твое горе. Это дѣло отместки проситъ. Тебѣ надо живымъ быть, все видѣть, все и всѣхъ переглядѣть и на всѣхъ коноводовъ мѣту положить.
  - Зачёмъ? Что ихъ мётить? отозвался Кисельниковъ.
- Перемътимъ, пріятель, и вмъстъ въ Москву пойдемъ, къ царю. Когда будетъ судъ и расправа, намъ надо знать, какія головы на плечахъ должны оставаться и какія головы царю снимать. Коли ты за смертоубійство своего зятя помътишь нъсколько головъ и снимешь долой, такъ тебъ, гляди, твое горе-то малую толику слаще будетъ. Иди-ка, перетолкуемъ обо всемъ. Намъ, вишь, придется прикинуться согласниками, такъ поразсудимъ, какъ прикинуться.

#### XXXV.

Въ кремлѣ около воеводскаго правленія мирно толнилось много народу, въ томъ числѣ кучки простыхъ зѣвакъ и любонытныхъ. Около полудня, сразу, какъ бы отъ вихря, снова сильнѣе заволновалось людское море. Сразу загудѣли сотни голосовъ, и одно слово, одинъ крикъ, перебѣгая отъ одной кучки къ другой, скоро грянулъ по всей площади и побѣжалъ далѣе по всѣмъ улицамъ и слободамъ.

— Нашли! Нашли! — быль этоть крикъ.

Всѣ отъ бунтаря-стрѣльца, отъ хивинца, прилѣзшаго поглядѣть, отъ мальчугана, прибѣжавшаго попрыгать около труповъ и попужать ими товарищей, и до самихъ коноводовъ, Быкова, Носова, Колоса и другихъ, всѣ ахнули и повторили:

— Нашли! Нашли!

Вей понимали, про кого ричь шла.

Дъйствительно, но площади густая кучка главныхъ зачинщиковъ и вонтелей съ Лучкой Партановымъ во главъ вели жертву! Върнъе сказать, восемь рукъ не то несли, не то волокли тучнаго человъка, дико, безсмысленно озиравшагося на своихъ палачей. Это былъ воевода Тимоеей Ивановичъ Ржевскій, котораго накрыли, наконецъ, тамъ, гдъ онъ спрятался еще съ вечера.

Воеводу нашли подъ печкой звонарихи, въ маленькой пристройкѣ, или будкѣ, около соборной колокольни. Никому и на умъ не приходило за цѣлое утро идти шарить въ маленькой будкѣ, гдѣ жилъ звонарь съ женой. Не наглупи сама звонариха, такъ бы, пожа-

луй, и проморгали спрятавшагося воеводу.

Около полудня, какой-то стрълецъ, набъгавшись до устали, попросилъ у звонарихи, сидъвшей на крылечкъ своей будки, напиться водицы. Баба, немного смущаясь, пошла было вынести ковшикъ, но стрълецъ собрался войдти за ней, и женщина сразу яростно кинулась на него, не давая переступить порога своей хибарки. Брань живо перешла въ драку. Кучка зъвакъ еще живъе собралась глазъть на стръльца, сражавшагося съ звонарихой. Прибъжалъ на шумъ еще кто-то изъ болъе смътливыхъ молодцевъ и, разузнавъ въ чемъ дъло, усомнился.

«Почему бы звонарих не пустить къ себ въ горницу стръльца напиться воды?» Черезъ какихъ нибудь десять минутъ предупрежденный Партановъ съ отрядомъ свонхъ охотниковъ уже явился на мъсто драки, въ одно мгновение общарилъ всю будку звонаря, и подъ развалившейся на половину печкой оказался запрятавшийся

и ошалъвний отъ перепуга самъ Тимовей Ивановичъ.

— А, а! ваше высокорожденье, мое вамъ почтенье!—воскликнулъ Партановъ.—Имъю честь низко кланяться, благо вы низко лежите. Пожалуй, сударь, одолжи, вылъзай-ка на полчаса времени.

И Лучка присълъ на корточки, заглядывая подъ печку и

искренно радуясь своей находкъ.

Черезъ нѣсколько минутъ воеводу вытащили и поволокли къ его же дому. Носовъ, узнавъ, что наконецъ розыскъ увѣнчался успѣхомъ, тотчасъ же вышелъ на крыльцо. Когда Ржевскаго притащили къ дому, то Яковъ Носовъ и его сподвижники были уже всѣ въ сборѣ.

Смѣхъ, прибаутки и потѣшная ругань встрѣтили здѣсь воеводу.

— Ну, что же съ нимъ дълать?—раздался чей-то голосъ. Наступила маленькая пауза.

Вчера передъ убійствомъ полковника Пожарскаго вопроса никакого не было и паузы этой не было. Тогда была ночь, тогда все было пьяно, да и руки размахались. Теперь день, свътло, солнце ярко блещеть на синемъ небъ, теперь размахавшіяся руки уже опустились, да и пьяныхъ туть никого нъту.

Разв'в можно «эдакъ» челов'вка, да еще воеводу — убить?!

Носовъ глядъль на тояну, молчаль, ожидая отвъта, и смущался уже...

— Ну, что же съ нимъ дѣлать? Отпустить, что ль?—произнесъ Лучка, стоя внизу и обращаясь къ Носову, стоявшему на крыльцѣ.

— Что? Въстимо, ръшать его!—крикнульстрълецъ Быковъ.—Зачъмъ разыскивали? Пряниками угощать, что ли? Разсудить его надо. Всъ его злодъянія ему вспомнить, кровопивицъ, да и голову долой.

Ржевскій, поставленный на ноги, не могъ стоять, будучи въ состояніи полуобморока. Онъ уже не сознаваль, кто и что говорить,

и только смутно понималь, что настаеть смертный чась.

- Какія его злод'єянія?—угріомо и глухо произнесъ вдругъ Носовъ.—Воть уже тварь безобидная! Одно зло было, что такой челов'єкъ, такая колода деревянная, воеводой быль поставленъ. Такъ и въ томъ онъ не виновенъ. Что жъ ему было отписать, что ли, царю: уволь, молъ, я дурень, глупъ, какъ осина,—гд'є мн'є воеводствовать! Злод'єяній за нимъ никакихъ н'єтъ.
- Что же, отпускать, стало быть!—воскликнуль Партановъ нъсколько радостно.—По мнѣ онъ не...

Носовъ обернулся быстро къ Быкову и произнесъ:

— Разсуждайте, какъ по-вашему, въ кругу, а кончите-меня позовите.

И Носовъ нетвердой походкой взволнованнаго человека во-

Прійдя въ горницу, гдѣ стояль столь и кресло, за которымъ онь такъ часто бесѣдоваль съ воеводой, Носовъ сѣль въ кресло, оперся локтями на этотъ столъ и вздохнулъ.

— Жизнь эдакая, въстимо, гроша не стоитъ. Что живъ онъ, что померъ, все едино. Онъ, кажись, уже давно померъ помыслами человъчьими. А все, какъ ни толкуй, будто совъсть мучаетъ. Жаль. Лучше бы ему своей смертью помереть. Ему бы при его тучности еще полгода не выжить. Ну, да что ужъ!—проворчалъ Носовъ и, снова вздохнувъ, сталъ прислушиваться.

У крыльца, среди плотныхъ рядовъ налъзавшаго народа, который бъжалъ отовсюду послъ слова «нашли», четыре человъка держали Ржевскаго подъ руки, такъ какъ онъ окончательно не

могь стоять на ногахъ.

Быковъ сначала допрашивалъ воеводу объ его злодънніяхъ, но полуживой, обезумъвшій Ржевскій не отвъчалъ ни слова и только оловянными и безсмысленными глазами взглядывалъ на стръльца. Старый Быковъ бросилъ допросъ и сталъ самъ громко перечислять злодъянія воеводы астраханскаго. Все перечислилъ онъ. И кафтаны нъмецкіе, и брадобритіе, и казни стръльцовъ московскихъ, и дълежъ государства Россійскаго, и постриженье царицы Авдотьи Өедоровны въ инокини, и отдачу дъвицъ православныхъ за нъмцевъ, кои теперь, устрашася, повернули восвояси, не доъхавъ до города... и много другихъ преступленій Тимовея Ивановича Ржевскаго перебралъ Быковъ.

— Ну, а теперь за всё оныя многія злодёйства,—закончиль Быковъ:—снимай со злыдня голову! Ну, чего жъ таращитесь, олухи! Державшіе воеводу, а равно и стоявшіе кругомъ, всё глядёли, выпуча глаза на Быкова, и переглядывались между собой, словно

спрашивая:

— Кому же это, то-ись, снимать воеводину голову? Кому этоть указъ?

Стрълецъ тотчасъ сообразилъ, что вотъ эдакъ, просто, взять топоръ да отрубить голову воеводъ, какъ бы ни съ того, ни съ сего, во всей этой тысячной толиъ ни единаго охотника не выищешь.

— Отведи его, ребята, подалѣ отсюда, нечего тутъ передъ правленіемъ улицу пачкать. Веди, среди площади поставь на всемъ честномъ народѣ, а мы сейчасъ придемъ съ Грохомъ его рѣшать.

Быковъ вошелъ въ воеводскій домъ, встрётился съ Носовымъ

и, какъ-то озлобляясь невъдомо на что, крикнулъ:

— Кому жъ велъть голову-то рубить?

Носовъ пристально поглядёль въ лицо старому стрёльцу и усмёхнулся.

— Да, братъ, въ сей часъ не то, что вотъ за ночь. Пойди-ко теперь, поищи молодца эдакія-то дрова рубить. Кто ночь и троихъ ухлопалъ съ маху, теперь вздыхать да ломаться учнеть...

Но, видно, судьба хотёла погибели безобиднаго воеводы Ржевскаго. Пока Носовъ говорилъ, стрёлецъ неожиданно услышалъ храпъ могучій въ корридоръ. Тамъ спалъ, набъгавшись и въ волю надравшись и напившись, самъ богатырь Шелудякъ.

— Во, во!-воскликнулъ Быковъ:-кривая вывезла. Вотъ намъ

и палачь первостатейный. Гляди.

Быковъ, толкнувъ Носова черезъ порогъ, показалъ ему на разбойника, который, раскинувшись, лежалъ на грязномъ полу корридора. Черезъ минуту душегуба подняли на ноги и растолкали, а когда онъ очухался, ему объяснили въ чемъ дѣло и приказали... Впрочемъ, и приказывать было не нужно, ибо очнувшійся Шелудякъ, узнавъ, что нужно топоромъ на народѣ рубить воеводу астраханскаго, просіялъ. — Сколько разовъ я изъ-за него въ ямѣ сидѣлъ,—выговорилъ онъ:— столько я ему и зарубинъ положу.

Шелудякъ шагнулъ на улицу.

Черезъ нъсколько минутъ разбойникъ уже былъ на площади, среди толны. Многіе въ числъ зъвакъ понятились отъ того мъста, гдъ сталъ извъстный всъмъ красноярскій душегубъ. Многимъ онъ былъ извъстенъ въ лицо. Другіе узнали теперь, кто таковъ этотъ ноявившійся богатырь. И много нашлось охотниковъ изъ переднихъ рядовъ перебраться подальше въ толиу и отъ душегуба, и отъ крови, которой онъ сейчасъ полыснетъ.

Глубокое молчаніе оковало всю тысячную толпу, когда Шелудякъ, какъ истый палачъ или видавшій государскія казни, на-

чалъ орудовать и приготовлять свою жертву.

— Клади на земь!—скомандоваль онъ.—Эй, одолжи кто топо-

рика!

Ржевскаго опустили на вемлю, п, положенный на спину, онъ быль уже почти трупъ вслъдствіе полнаго отсутствія сознанія всего окружающаго. Однако, въ толпъ не тотчасъ нашелся охотникъ «одолжить топорика».

— Дай, дьяволь, чего ему сдълается! Получишь обратно!—кричали голоса.

Топорикъ, т. е. большой топорище, новый и блестящій, пошель по толив и очутился въ рукв Шелудяка. Богатырь помахаль имъ, отчасти, чтобы расправить руку, отчасти, чтобы побаловаться и поломаться на народе... Затёмъ Шелудякъ взялъ топоръ въ обе руки, высоко взмахнулъ имъ и, слегка пригнувъ голову, сталъ мётить въ шею лежащаго...

— Гляди, ребята!—зычно крикнулъ богатырь на всю площадь... Былъ воевода, звать Тимоеей, по отчеству Иванычъ... Былъ!!... А вотъ гляди! А—ахъ!! Нъту!!!

Топоръ сверкнулъ на солнцѣ и исчезъ въ толиѣ вмѣстѣ съ нагнувшимся богатыремъ... Нѣсколько человѣкъ изъ ближайшихъ рядовъ шарахнулись... Ихъ обрызгало изъ-подъ топора...

- О, Господи!...
- Ишь, дьяволь!...

И гробовое молчаніе онять оковало всю толпу. Нѣкоторые переглядывались, будто вопрошая другь дружку, и молчаливые взгляды будто говорили:

- Вишь ты, братецъ ты мой...
- Что жъ, нешто я?.. Всъ...
- Знамо, не ты, а все жъ таки...
- Ну, да что жъ?! По волосамъ тоже... не плакать!..

И торжественная, таинственная, красноръчивая своей нъмотой и тишиной, науза понемногу переходила въ шепотъ и говоръ.

— Ну, кончили, что ль?—крикнуль громко Лучка издали, стоя на крыльцѣ воеводскаго правленія.

— Готова!-крикнулъ Шелудякъ.-Вотъ она!

И онъ высоко поднялъ надъ толпой какой-то шаръ, или круглый кусокъ, висъвшій на длинныхъ съдыхъ волосахъ, которые онъ сгребъ въ руку.

И вся толна ахнула въ разъ. Будто какой великанъ звърь рявкнулъ на весь кремль.

### XXXVI.

Конечно, только коноводъ Грохъ и его ближайшіе сподвижники знали, зачёмъ нуженъ тотчасъ розыскъ воеводы и нужна непремённо его казнь.

Для коноводовъ возмутившихся нужно было очистить мѣсто астраханскаго воеводы, чтобы власть надъ всѣмъ краемъ сама собой могла перейдти въ другія руки. Ожидать, чтобы кто нибудь изъ попрятавшихся властей явился теперь предъявить свои права на мѣсто только-что казненнаго, было мудрено.

И теперь въ Астрахани, точно также какъ во всѣ смуты всѣхъ временъ, тотчасъ же въ этой собравшейся разношерстной толиъ возникъ вопросъ и побѣжалъ изъ устъ въ уста, передаваемый по всему кремлю и Бѣлому городу.

— Какъ же быть теперь безъ воеводы-то? Надо, братцы, воеводу. Кто жъ теперь воеводой-то будеть?

И затым черезъ какихъ нибудь полчаса уже гуль стояль. Ревым сотни голосовъ:

— Выбпрай воеводу!

На крыльцѣ воеводскаго правленія Лучка Партановъ громогласно и краснорѣчиво говорилъ, будто пѣлъ, и частилъ словами, точно соловей заливался. Онъ держалъ рѣчь къ народу, толкуя, что безъ властей порядку не будетъ. Нуженъ и воевода, и помощники къ нему, всякіе дьяки и подьяки. Только нужно выбирать новыхъ, чтобы старыхъ никого не брать, чтобы о прежней волокитѣ судейской и помину не было. Нужны люди добрые, совъстливые, порядливые, истинные христіане, а не мучители и кровопивицы, лихоимцы и грабители московскіе.

— Кого же выберемъ? — зычно крикнулъ Лучка, оканчивая ръчь. — Ръшай, православные! Въ кругъ становись! Всъмъ міромъ! Выбирай, кому быть воеводой!

Впереди, конечно, стояли все тѣ же главные сподвижники коноводовъ бунта. Нѣкоторые были изъ вчерашнихъ обитателей ямы, нѣкоторые изъ тѣхъ, что вчера разбивали кабаки и первые, нагрузившись виномъ, сорвали кремлевскія ворота и уложили нѣсколько человѣкъ караульныхъ. — Якова Носова! — раздался чей-то голосъ.

Но всявдь за твить наступило молчаніе. Какъ будто бы большинству показалось это предложеніе страннымъ, неподходящимъ. Инымъ, можетъ быть, показалось, что кто-то шутку шутитъ. Другіе же вовсе такого пмени еще не слыхали, или слышали мелькомъ.

— Носова! Посадскато Носова! — раздалось еще нѣсколько голосовъ.

— Вотъ Быкова! Онъ стрѣлецъ.

- Ребята, Панфилова! Панфиловъ староста церковный.
- А то звонаря съ звонарихой! отозвался громко Лучка. Техъ, у кого Ржевскаго нашли!

Ближайшіе захохотали, и снова гуль пошель по всей толпъ.

- Носова, сказываю Носова! Онъ всему заводчикъ былъ, крикнулъ одинъ голосъ. Онъ учёрось весь городъ на свой счетъ виномъ угощалъ. Что денегъ потратилъ!
  - Кто угощаль, ребята?

— Носовъ угощалъ.

- Носова, въстимо, Носова! отозвались сразу повсюды. Онъ угощалъ, Носовъ.
  - Носова, Якова Носова!

— Носову быть воеводой!

И имя посадскаго Якова Носова стало перелетать въ толиъ какъ мячикъ изъ мъста въ мъсто, и скоро, казалось, вся площадь уже ревъла два слова:

— Якова Носова!

Въ эту минуту посадскій, по прозвищу Грохъ, появился на крыльцѣ. Онъ былъ блѣденъ какъ снѣгъ и руки его слегка подергивались. Онъ, казалось, нетвердо стоитъ на ногахъ. Обернувшійся на него Партановъ даже удивился.

— Что за притча! — подумаль онь. — Испужался, что ли, чего? Но Грохъ не испугался. Грохъ дожилъ до того мгновенья, которое было для Партанова и другихъ случайностью, а для него осуществленіемъ давнишней, завътной и совсъмъ несбыточной мечты.

Не въ такомъ вид'є, не въ такомъ образ'є, не при такихъ условіяхъ, не на крыльц'є воеводскаго правленія астраханскаго кремля представлялась Носову эта желанная минута. Все пошло иначе. Но то, что случилось, была давнымъ давно имъ желанная минута, обдуманная, и за посл'єдніе дни даже ожидаемая.

— Слутай, православные!—проговориль посадскій Носовь, едва слышно, не им'єм силь овладёть своимь языкомъ, который отъ волненія едва двигался.—Спасибо вамъ кр'єпко! Я берусь воеводствовать, заведу порядки иные, не чета московскимъ. Будеть у насъ всёмъ людямъ судъ справедливый, поравенный, безъ лицепріятія. Лихоимцевъ самый корень выведу. Грабителей и мучите-

лей истреблю до единаго. Объщаюсь, что будеть въ городъ Астрахани тишь и гладь и Божья благодать, какъ говорить пословица. Московскихъ и царскихъ указовъ и даже войсковъ и полковъ я не побоюсь. У насъ свои пушки и пистоли заведутся, свои солдаты и войска будутъ. Была когда-то Астрахань татарскимъ ханствомъ, отчего же намъ опять не быть самимъ по себъ Астраханскимъ царствомъ! Но одно скажу: попущенія ничему худому отъ меня не будетъ. Ужъ коли я воевода, я буду имъ побожески. Объими руками править начну, и за всякіе порядки коли я отвътчикъ, такъ и воля моя должна свято соблюдаться всъми обывателями отъ мала до велика — и православными россійскими людьми, и всъми гостями, и инородцами. Но вотъ спасибо и спасибо вамъ паки и поклонъ низкій за чествованіе.

Грохъ замолчаль, оглядёль глазёющія глупо на него со всёхъ сторонь лица, повернулся и вошель снова въ домъ воеводскаго правленія. Носовь отлично понималь, что рёчь его къ этому сброду ни на что не нужна, что выборь этоть ничего не значить. Но надо было съ перваго же дня заставить народъ толковать по всему городу о себѣ. Пускай пойдуть толки, что новый воевода Носовъ, выбранный на площади въ кремлѣ, объщаеть, что будеть всѣмъ поравенный судъ, будетъ миръ, будетъ всякая благодать, но вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ строгое и крѣпкое соблюденіе тишины и порядка.

Разсчетъ Носова удался. Объщаннымъ строгостямъ новърили, новымъ порядкамъ тоже. Носовъ тотчасъ же вызвалъ въ большую горницу воеводства ближайшихъ своихъ сподвижниковъ: Быкова, Колоса, Зиновьева, Партанова и другихъ. Когда они собрались, Носовъ сталъ передъ ними и спросилъ:

- Такъ я воевода, сказывали вы?
- Въстимо, ты, Яковъ. Чего спрашиваеть?—раздались голоса его пріятелей.
- Ладно; такъ первый мой приказъ будетъ очистить площадь, запереть всё ворота, въ Пречистенскихъ стражу поставить и никого въ кремль не впускать до завтрашняго дня. Второе убрать убитыхъ и честнымъ порядкомъ похоронить. Тотчасъ же собирать охотниковъ въ новый мой воеводскій полкъ и вписать ихъ по-именно. Тотчасъ же выдадимъ всёмъ за недёлю впередъ жалованье въ руки, и сколько наберется, сейчасъ же разставимъ караульными по тёмъ мёстамъ, которыя я укажу. Завтра по утру объявить, что будетъ въ соборѣ послѣ литургіи молебствіе, а послѣ молебствія кругъ и совѣть на счеть астраханскихъ дѣловъ.

Черезъ какихъ нибудь полчаса времени первыя три приказанія воеводы были уже исполнены, и все совершилось мирно, быстро, какъ по маслу.

Во-первыхъ, толиъ зря снующаго народа было объявлено, чтобы очистили кремль. Только въ одномъ углу площади сотня подгу-

лявшихъ разношерстныхъ молодцевъ подъ предводительствомъ одного парня, выпущеннаго наканунѣ изъ ямы, стала шумѣть, какъ бы не желая уходить изъ кремля, гдѣ еще были цѣлы церкви и многіе дома. Имъ было объявлено, что за ослушаніе ихъ немедленно примутъ въ топоры.

Въ задорной и подгулявшей кучкъ нъсколько голосовъ захохотали въ отвътъ.

— Вы вотъ какъ! — крикнулъ Быковъ, взявшій на себя очистку площади. — Бери ихъ чъмъ попало, ребята. Коли, руби, вали!

И Быковъ вмѣстѣ съ двумя десятками своихъ вооруженныхъ молодцевъ врубился въ кучу озорниковъ и въ одно мгновеніе разогналь всѣхъ; только двое убитыхъ осталось на мѣстѣ да нѣсколько раненыхъ побѣжало въ разныя стороны.

Затёмъ тотчасъ всё трупы бывшаго начальства были убраны. Когда смерклось, то около воеводскаго правленія была другая толпа, чинная, порядливая, и тихо ожидала очереди. Всё но очереди перебывали въ прихожей воеводскаго правленія и вышли снова на площадь. Но каждый, входившій съ пустыми руками, возвращался съ оружіемъ отъ мушкетона и пистоли до сабли, бердыша или пики. Что нибудь да получаль онъ. Но вмёстё съ оружьемъ получаль жалованье изъ «государской казны» за цёлую недёлю впередъ.

Большая часть охотниковъ, записавшихся въ новый полкъ, придуманный и сформированный новымъ воеводой, были изъ стрѣльцовъ, старые и молодые. Главное начальство надъ ними было поручено, конечно, старику стрѣльцу Быкову. Онъ получилъ званіе стрѣлецкаго тысяцкаго. Тотчасъ же были выбраны сотники, иятидесятники и десятники. Лучка Партановъ, конечно, попалъ въ сотники.

— Черезъ недъльку, гляди, мы и кафтаны заведемъ, съ позументомъ.—говорили новобранцы.

Еще солнце не совершенно опустилось на горизонтъ, когда въ кремлѣ у всѣхъ воротъ и зданій казенныхъ стояли часовые и и караульные изъ новобранцевъ, считавшіе начальствомъ и хозяиномъ кремля и всей Астрахани не кого иного, какъ воеводу Якова Матвѣевича Носова.

«Воевода Носовъ» уже звучало въ устахъ многихъ также согласно и законно, какъ за день передъ тѣмъ звучало «воевода Ржевскій».

Но воевода Носовъ былъ иного поля ягода, чѣмъ покойный Тимоеей Ивановичъ, погибшій жертвой своей лѣности и добродушія. Воевода Носовъ весь вечеръ и часть ночи не спалъ, а сидълъ и дѣломъ занимался. Ни разу не побывалъ онъ тамъ, дома у себя, тамъ, гдѣ были жена и дѣти. Хорошій семьянинъ Яковъ

Носовъ, ставшій теперь воеводой, почти позабыль о существованіи жены и дътей.

Поздно ночью, уже засыпая въ горницѣ, гдѣ часто бывалъ онъ у покойника Ржевскаго, онъ вдругъ вспомнилъ о семъѣ своей. Вспомнилъ онъ только потому, что вдругъ ему померещилось, почудилось, что онъ болѣе не увидится съ женой и дѣтьми. Ему пришло на умъ, что, можетъ быть, за эту же ночь кто нибудь, подосланный отъ уцѣлѣвшихъ еще въ кремлѣ и городѣ властей, прирѣжетъ его здѣсь соннаго, какъ малаго младенца.

— Такъ и помрешь, не повидавшись со своими, — подумалось Носову. Но тотчась же онъ перекрестился, вздохнуль, повернулся на бокъ и черезъ мгновеніе спаль кръпкимъ сномъ.

### XXXVII.

На утро 31-го іюля весь городъ опять волновался, но уже на иной ладъ. Въ городъ слышался благовъстъ во всъхъ церквахъ. Всъмъ жителямъ было извъстно, что въ соборъ будетъ литургія, будетъ молебствіе, будетъ объявленъ указъ воеводы Носова, котораго Богъ въсть кто выбралъ и поставилъ въ городъ начальствомъ. Скоро кремль переполнился, соборъ тоже, и все шло порядливо и тихо, какъ и бытъ должно. Но только соборный протопонъ былъ въ бъгахъ, а вмъсто него служилъ священникъ Никольской церкви, отецъ Холмогоровъ. Только вмъсто тъхъ лицъ, которыя обыкновенно стояли впереди во время всякаго торжества, теперъ появились совсъмъ другія лица и другіе люди, но на видъ степенные, чинные, важные, какъ будто бы они и не бунтовщики.

Посл'є молебствія, отецъ Василій Холмогоровъ сталъ приводить къ присяг'є вс'єхъ добровольцевъ новаго полка, какъ стр'єльцовъ, такъ и простыхъ обывателей, записавшихся въ новую рать. Толковали уже о формированіи четырехъ другихъ полковъ на тотъ же ладъ, съ той же выдачей оружія и жалованья впередъ.

Присяга, приносимая теперь въ соборъ, заключалась въ томъ, чтобы стоять за истинную въру, за бороды, за платье, за обычай отцовъ и дъдовъ и кръпко стоять другъ за друга противъ всякаго врага и противъ самой Москвы.

И какъ тихо и мирно сошлись сюда толны народа, точно также мирно и вышли, толкуя и разсуждая по улицамъ, по слободамъ и у себя на дому про новаго воеводу, новый полкъ, новые порядки.

Только некоторые поговаривали, качая головой:

— Вотъ тебѣ и бунтъ! Совсѣмъ не похоже... Чудно что-то. Вѣдъ если эдакъ-то, то оно, почитай, будетъ даже лучше, чѣмъ при Тимоееѣ Ивановичѣ. Развѣ что отводъ глазамъ. Нѣтъ, нѣтъ, да и ахнутъ грабить... власти новыя.

Въ сумерки того же дня случилось, однако, маленькое происшествіе, которое окончательно ошеломило всёхъ астраханцевъ.

На площади, среди слободы юртовскихъ татаръ, была разграблена ихъ молельня, убито нѣсколько человѣкъ юртовцевъ и шумъ привлекъ довольно густую толиу народа. Оказалось, что шайка грабителей дѣйствовала тутъ безъ всякихъ предосторожностей, среди бѣла дня, какъ бы имѣя законное право на грабежъ. Шайкой командовалъ хорошо извѣстный всѣмъ красноярскій душегубъ Шелудякъ. Не прошло получаса, какъ сюда же нагрянули, будто святымъ духомъ прочуявши безпорядокъ, новые стрѣльцы, новобранцы новаго воеводы. Молодцы эти оказались не подъ стать стрѣльцамъ прежняго воеводы. Живо всѣ грабители съ награбленнымъ были перехватаны и перевязаны. Командиръ ихъ, самъ громадный Шелудякъ, изранивъ ножемъ человѣка четыре, былъ скрученъ, поваленъ на телѣгу, и новобранцы-стрѣльцы побѣдоносно двинулись къ воеводскому правленію съ илѣнными.

На утро сл'єдующаго дня б'єгаль слухъ повсюду и смущаль, и дивиль вс'єхъ обывателей. Никто в'єрить не хот'єлъ. Въ полдень на главной базарной площади должна была совершиться лютая казнь, но справедливая. Должны были казнить пойманныхъ наканун'є грабителей молельни. Въ числ'є первыхъ долженъ быль быть об'єзглавленъ и четвертованъ за вс'є свои злод'єйства и давнишній душегубскій промыселъ самъ знаменитый Шелудякъ.

И туча народа двинулась глазъть на казнь, не въря, что увидить ее. Однако всъ во-очію увидали. Была совершена уставомь государственнымъ, чинно, порядливо, руками настоящаго палача изъ судной избы, правильная казнь базарная надъ всъми грабителями вмъстъ съ Шелудякомъ, которому отрубили голову и объ руки. Послъ этого было прочитано увъщевание къ жителямъ, которое хорошо всъ поняли.

«За всякій шумъ, за всякое буйство и причиненіе ущерба и раззоренія обывателямъ будетъ строго взыскиваемо. За грабежъ и бунтованіе будутъ голову снимать съ виновныхъ». Такимъ языкомъ выражался тотъ самый человъкъ, который за два дня передъ тъмъ самъ бунтовщикомъ сорвалъ Пречистенскія ворота съ петель и, вломившись въ кремль, изрубилъ его защитниковъ.

За то съ этого же дня, будто но волнебству, будто чудомъ, то, что объщалъ съ крыльца новый воевода Носовъ, т. е. тишь и гладь и даже, какъ будто, Божья благодать—снивошли на городъ Астрахань. Оставалось только, по россійскому древнему обычаю, сказать отъ избытка изумленія:

— Вотъ тебъ, бабушка, и Юрьевъ день.

И съ того дня понемногу многія прежнія власти, приказные и подьячіе, попрятавшіеся по разнымъ конурамъ и шесткамъ отъ страха смерти, повыл'єзли на св'єть Божій. Сначала только выгля-

дывали, а потомъ и вышли на улицу. Но ни съ къмъ изъ нихъ ничего худаго не приключилось.

Понемногу оказались въ Астрахани живы и невредимы въ своихъ домахъ и митрополитъ, и архіерен, и строитель Троицкаго монастыря Георгій Дашковъ, и многіе дьяки, и подьяки, и правители. Всёмъ имъ было объявлено отъ новаго воеводы, чтобы они ничего не опасались, справляли бы свои должности, но только шли бы къ нему за советомъ и указаніемъ.

И кончилось тъмъ, что такія лица, какъ митрополитъ Самсонъ и игуменъ Дашковъ пошли поневоль за указаніемъ къ прежнему посадскому человъку и нашли въ немъ человъка «неспроста», человъка ликовиннаго.

— И волкъ, и лиса, и змій, — отозвался объ немъ Дашковъ послъ перваго свиданія и бесъды. — Да, вотъ какіе оборотни диковинные бывають въ посадскихъ людяхъ, — часто вздыхаль онъ.

Прошло около мѣсяца, и въ Астрахани стоялъ все тотъ же порядокъ, та же тишина, какихъ не бывало и при Ржевскомъ. Воевода Носовъ дѣятельно занимался «государскимъ» дѣломъ, почти не ѣлъ и не спалъ, а все орудовалъ, и дѣятельность его уже перешла давно границы города. Имя его уже было извѣстно за сотни верстъ отъ Астрахани, а его посланцы уже давно дѣйствовали въ разныхъ краяхъ Астраханскаго округа.

Грамоты и воззванія его разсылались повсюду: на Донъ, на Терекъ, на Яикъ, на Гребени, и всюду всъхъ новая астраханская власть уговаривала подниматься противъ Москвы за истинную въру, за старое платье, за бороды и дъдовы норовы и обычаи.

Въ нѣкоторыхъ воззваніяхъ и грамотахъ, воевода Носовъ объявляль, что у нихъ, въ Астрахани, весь бунтъ и избіеніе властей и вся перемѣна правительственная произошла изъ-за того, что астраханцы не хотѣли отрекаться отъ истиннаго христіанскаго Бога и кланяться «болванамъ». Къ терскимъ стрѣльцамъ и гребенскимъ казакамъ были даже посланы наскоро состряпанныя рѣзныя деревянныя куклы съ наклеенными волосами. Посланцы должны были показывать этихъ «болвановъ» и говорить, что былъ указъ изъ Москвы кланяться имъ, какъ Богу.

Черезъ полтора, два мѣсяца послѣ переворота въ Астрахани полымя бунта всныхнуло во всемъ краѣ. Поднялись и терскіе стрѣльцы, и красноярскіе, и черноярскіе, и гребенскіе казаки. Зашумѣлъ и Янкъ, и Донъ. Черноярскіе стрѣльцы уже посадили головой волжскаго лихаго разбойника, терскіе перебили всѣхъ сво-ихъ начальниковъ. Волненіе разгоралось и расходилось, считая версты сотнями.

— Что Астрахань? — говориль Яковъ Носовъ. — Нешто одна Астрахань можетъ что! Надо, чтобы весь край, а тамъ и поль-Россіи, а тамъ и вся матушка святая Русь, чтобы все всполошилось и

встало какъ единъ человъкъ. Тогда уже «ему» Русской земли не полатынить и сатанъ не послужить!

Если весь край Астраханскій взволновался и увлекъ своимъ примѣромъ казацкіе предѣлы, гдѣ всегда все было готово подняться и бушевать, то и далѣе на сѣверъ становилось неспокойно...

Но въ другихъ мъстахъ чередовались по обычаю смертоубійства властей, воеводъ и военноначальниковъ, грабежи и разгромъ храмовъ или богатыхъ людей, пожары городовъ и посадовъ...

Въ одной Астрахани былъ диковинный бунтъ! Прозвали его «свадебный бунтъ», затъмъ «бабій бунтъ», а тамъ ужъ стали говорить, что это ужъ совсъмъ не бунтъ, а просто «чудеса въ ръшетъ». Да и какъ же не чудеса... Убили въ первый день дюжину человъкъ начальства да шесть человъкъ караульныхъ, разграбили съ десятокъ домовъ въ Бъломъ городъ да втрое того въ Земляномъ... и все стало тихо... Да такъ и стоитъ тишина!

Сидятъ чинно и правдолюбиво самозванныя власти. Воевода съ приказными и дьяками изъ самодѣльныхъ чинятъ судъ и расправу по-божьему, взымаютъ подати: таможенный, кабацкій и иные сборы, порядливо, безъ лихоимства и безъ утайки, да жалуютъ свое самодѣльное войско жалованьемъ, какъ положено. Торговля идетъ своимъ чередомъ, и гости иноземные не боятся приходить и уходить караванами.

— Что тамъ такое? Въ Астрахани-то? — Бунтъ пль нѣтъ? —

спрашивають повсюду въ сосёдяхъ.

— Бунтъ. Въстимо. Только эдакій значитъ... бабій, что ль!... Тихій!— отвъчаютъ побывавшіе въ городъ.

-- И не грабять, не смертоубійствують?...

— Зачъмъ? Малаго ребенка никто не тронь. Строго!

— И порядокъ, стало, какъ быть слѣдуетъ?

— Тихо... Да и какъ, то-ись, это тихо-то... Куда лучше, чъмъ прежде, при московскомъ воеводъ.

— Кто же тамъ набольшій?

— Воевода... Носовъ, Яковъ Матвъевичъ... Душа человъкъ. Ему коть бы всей стороной править. Совладалъ бы. Дай ему ты Донъ и Терекъ въ придачу. Управитъ!

И говоръ о диковинномъ, тишайшемъ бунтѣ и диковинномъ, правдолюбивомъ и мудромъ самозванцѣ-воеводѣ далеко пробѣжалъ

по Руси.

- Яковъ Носовъ! Кто жъ не знаетъ!
- Сказывають, этоть Носовь не изъ мужскаго пола. Оттого и тихъ.
  - Женскаго пола?
  - Нёть, зачёмь!..
  - Какъ же такъ-то?
  - А вотъ!.. Невъдомо... Все премудрость Божья. Иль ужъ

времена на Руси такія подходять—не подходящія! И не разгадать иного дёла. Воть и царь нонь, вишь, «обмінный», язь німцевь.

А царь при извъстіи о бунть быль въ Митавъ съ войной шведской на плечахъ.

- Эхъ, кабы я тамъ былъ!.. вздохнулъ молодой царь и сталъ носылать гонцовъ за гонцами въ Москву къ боярамъ. «Полно, молъ, сидъть-то». А въ Москвъ бояре и думные люди сидъли, сложа руки, и только разсуждали:
- Что подълаешь! Татарщина тамъ. Только слава, что Россія... И бунтъ-то потрафился какой-то свадебный!

Графъ Е. Саліасъ.

(Окончаніе въ сладующей книжка).





# ВОСПОМИНАНІЯ ГРАФА В. А. СОЛОГУБА 1).

## VI.

Мое назначеніе камерь-юнкеромь. — Герцогъ Максимиліань Лейхтенбергскій. — Великая княгиня Марія Николаєвна. — Царскіе вечера въ Аничковомь дворць. — Оригинальная игра въ карты. — Царская семья. — Шалость великаго князя Копстантина Николаєвича. — Придворные балы. — Балъ у графа Воронцова-Дашкова. — Лермонтовъ. — Его ссылка на Кавказъ. — Нѣкоторыя подробности для его характеристики. — Тесть и теща мон. — Образъ ихъ жизни. — Моя первая жена. — Усихъъ моего «Тарантаса». — Совъты Гоголя. — Первое представленіе моей пьесы «Петербургское цвътобъсіе». — Неудовольствіе цесаревича Александра Николаєвича. — Мижніе императора Николая Павловича о моемъ «Тарантасъ». — Мон вечеринки. — Графъ Д. Н. Влудовъ. — О. И. Тютчевъ. — Знакомство съ О. М. Достоевскимъ. — Интересъ, возбуждавшійся въ высшемъ обществъ монми вечеринками. — Графъ Фредро. — Піаннстъ Леви. — Вечеръ въ Мраморномъ дворцъ, въ честь королевы Нидерландской. — Моя пьеса «а ргоро» и ея усиъхъ. — Праздникъ въ Петергофъ.

ЛУЖБА моя въ Харьковъ ознаменовалась тъмъ, что я былъ произведенъ въ слъдующій чинъ и получилъ званіе камеръ-юнкера; впрочемъ я широко пользовался отпусками, и зимою, большею частью, жилъ въ Петербургъ. Я уже сказалъ, что время отъ турецкой кампаніи 1828 года до крымской войны было едва ли не самой блестящей эпохой свътской

празднествами. Во-первыхъ, состоялось бракосочетаніе великой княжны Маріи Николаевны съ герцогомъ Максимиліаномъ Лейхтенбергскимъ. Герцогъ Лейхтенбергскій былъ не только однимъ изъ красивъйшихъ мужчинъ въ Европъ, но также однимъ изъ просвъщенныхъ

¹) Продолженіе. См. «Историческій В'єстникъ», т. XXIV, стр. 312.

и образованнъйшихъ принцевъ. Онъ всегда относился ко мнъ съ самою благосклонною дружбой, и я могу сказать, что мнт не приходилось встрётить человёка съ такимъ общирнымъ и тонкимъ чутьемъ всего благоролнаго и прекраснаго. Супруга герцога Лейхтенбергскаго, великая княжна Марія Николаевна, хотя гораздо ниже ростомъ, чемъ августейшая ен сестра, ныне королева Виртембергская, была, тъмъ не менте, красоты замъчательной. Она болъе всъхъ лътей походила липомъ на своего царственнаго родителя государя Николая Павловича. Одаренная умомъ замъчательнымъ и необыкновенно тонкимъ пониманіемъ въ живописи и скульптуръ, она много солъйствовала пропетанію роднаго искусства. Въ ен роскошномъ двориъ строгій этикеть соблюдался только во время баловь и оффиціальныхъ пріемовъ; въ остальное же время великая княгиня являлась скорте радушной хозяйкой, остроумной и благосклонной, въ средъ лицъ, наиболъе ей приближенныхъ, а также талантливыхъ артистовъ, всегда имъвшихъ къ ней доступъ и находившихъ въ ней просвъщенную покровительницу. Затъмъ наступило бракосочетаніе великой княжны Ольги Николаевны, отпразднованное еще съ большей пышностью, такъ какъ великая княжна вступала въ бракъ съ наслъдникомъ престола виртембергскаго; впрочемъ бракъ этотъ состоялся гораздо позднее. Какъ известно, после пожара Зимняго яворца государь Николай Павловичъ переселился, пока дворецъ отстроивался снова, въ Аничковскій дворецъ. Когда не было баловъ или оффиціальныхъ пріемовъ, къ вечернему чаю императрицы приглашались некоторые сановники и выдающіяся лица петербургскаго большаго свъта. Государь, обмънявшись благосклонными словами съ каждымъ изъ присутствующихъ, садился за карты; но иногда устроивалось следующее развлечение, которое государь особенно любилъ и принималъ въ немъ участіе какъ главное дъйствующее лицо. Изъ англійскаго магазина во дворецъ требовались разнаго рода вещи: золотыя и серебряныя издёлія, статуетки, малахитовыя чернильницы, разнородные вфера, пряжки и т. д. Всъ эти вещи размъщались камеръ-лакеями на нъсколькихъ столахъ въ залъ, примыкавшей къ гостинной императрицы. Послъ чан государь переходиль туда и садился передъ небольшимъ столикомъ, на которомъ лежала игра картъ. Надо сказать, что подъ каждой изъ названныхъ мною выше вещей вмёсто номера лежало названіе карты: двойка бубень, или десятка трефь, или валеть червей и проч.

— Господа,—обращался къ окружившимъ его столикъ царедворцамъ государь:—кто изъ васъ желаетъ купить у меня девятку червей?.. Славная карточка!

— Я!.. я!.. я!.. слышались отовсюду возгласы царедворцевъ.

— А что дадите?—добродушно спрашиваль, улыбаясь, государь.

— Двъсти рублей, — картавя, басиль графъ Михаилъ Юрьевичъ «истор. въсти.», понь, 1886 г., т. ххіу.

Віельгорскій. Онъ въ этихъ случаяхъ всегда являлся «запѣвалой», если можно такъ выразиться. Иногда завязывался между гостями споръ, они другъ другу не уступали карты, все набавляя высшую п высшую цѣну; или же иногда самъ государь не соглашался, находя цѣну недостаточною, что его всегда очень забавляло. Когда всѣ карты были распроданы, государь вставалъ и въ сопровожденіи одного изъ дежурныхъ подходилъ къ столамъ, на которыхъ были размѣщены вещи; дежурный камеръ-юпкеръ или флигель-адъютантъ называлъ имена картъ, обозначавшихъ вещи, а государь самъ лично вручалъ ихъ вынгравшимъ. Изъ денегъ, вырученныхъ за проданныя карты, выплачивались вещи, взятыя изъ англійскаго магазина; остальныя, — обыкновенно очень порядочная сумма, — раздавались петербургскимъ бѣднымъ; такимъ образомъ отъ развлеченія великихъ міра сего богатыя крохи доставались бѣднякамъ.

Я уже сказаль, что государь каждый вечерь играль въ карты; партію его составляли приближенные ему сановники или особенно пиъ отличаемые дипломаты. Государь, какъ извъстно, былъ очень нъжный отецъ и любилъ, чтобы августъйшія его дъти окружали его вечеромъ: цесаревичъ, тогда уже замъчательно красивый юноша, великія княжны Ольга Николаевна и Марія Николаевна и великій князь Константинъ Николаевичъ; младшія дёти ихъ величествъ, еще младенцы, оставались во внутреннихъ аппартаментахъ. Великій князь Константинъ Николаевичъ всегда отличался большимъ умомъ и замъчательными способностями, но былъ нрава очень ръзваго и любилъ всякаго рода дътскія шалости. Однажды, вечеромъ, послъ того, что государь, отпивъ чай и обойдя по обыкновенію всёхъ присутствующихъ съ милостивымъ словомъ, сёлъ за карточный столь, къ другому такому же столу, невдалекъ стоявшему, подошли четверо изъ приглашенныхъ государя, намъреваясь также вступить въ карточный бой. Въ ту минуту, что они, отодвинувъ стулья, собирались състь за столь, великій князь Константинъ Николаевичъ, тогда еще отрокъ, проворно подбъжалъ и выдернулъ стулъ, на который собирался състь Иванъ Матвъевичь Толстой (впоследствии графъ и министръ почтъ). Толстой грузно упалъ на коверъ и огорошенный этимъ паденіемъ поднялся съ помощью Михаила Юрьевича Віельгорскаго; великій князь, смёнсь, выбёжаль изъ комнаты, но государь замётиль это маленькое происшествіе; онъ положиль на столь свои карты и, обращаясь къ императрицъ, сидъвшей невдалекъ:

— Madame, levez-vous! — произнесъ онъ, возвышая голосъ для того, чтобы всѣ присутствующіе могли разслышать то, что онъ говорилъ. Императрица поднялась.

— Allons demander pardon à Иванъ Матвѣевичъ, d'avoir si mal elevé notre fils!..

Великому князю, разумбется, попеняли за эту шалость, но Иванъ

Матвъевичъ былъ гораздо болъе его смущенъ всъмъ этимъ. Балы при дворѣ императора Николая Павловича отличались не только свойственной русскому дворцу нышностью, но и большимъ оживленіемъ. Императрица, еще прекрасная, участвовала въ танцахъ, потомъ стали появляться красавицы великія княжны и за ними легіонъ хорошенькихъ фрейлинъ и красивыхъ молодыхъ женщинъ. Тогдашній большой петербургскій свъть, не смотря на свою замкнутость, умёль и любиль веселиться; на него еще не пахнуло ни англійской деревянностью, ни французской распущенностью; правда, мы и тогда перенимали по нашей привычкъ многое у сосъдей европейцевъ, но все щегольское, красивое, тонкое. Теперь часто, глядя на худосочную нынъшнюю петербургскую молодежь, я не могу себъ представить, что это-преемники красавцевъ Барятинскихъ, Васильчиковыхъ, Исаковыхъ и другихъ. Сколько въ нихъ было, кромъ красоты, жизни, огня, молодости, задушевности, веселости; не впадая въ обычную всемъ старикамъ слабость находить, что все существовавшее въ наше время было лучше, и отдавая справедливость тому, что во многомъ теперешніе люди толковъе насъ, нельзя ңе сказать, однако, что въ насъ самые недостатки даже извинялись темъ, что мы умели быть молодыми. А женщины? Кто изъ старожиловъ можетъ говорить безъ восторга о графинъ Воронцовой-Дашковой, о графинъ Мусиной-Пушкиной, Авроръ Карловнъ Демидовой, княжнахъ Трубецкихъ, Барятинскихъ, женъ Пушкина?.. Нътъ сомнънія, что и теперь въ Петербургъ есть много прелестныхъ и красивыхъ женщинъ, но между ними такъ много замъщалось другихъ, отъ которыхъ какъ-то тянетъ меняльной лавочкой или лабазнымъ товаромъ, что ихъ присутствие какъ-то невольно отзывается на самыхъ «чистокровныхъ». Самыми блестящими послъ баловъ придворныхъ были, разумъется, празднества, даваемыя графомъ Иваномъ Воронцовымъ-Дашковымъ. Одинъ изъ этихъ баловъ остался мнѣ особенно памятнымъ. Нѣсколько дней передъ этимъ баломъ Лермонтовъ былъ осужденъ на ссылку на Кавказъ. Лермонтовъ, съ которымъ я находился съиздавна въ самыхъ товарищескихъ отношеніяхъ, хотя и происходилъ отъ хорошей русской дворянской семьи, не принадлежаль, однако, по рождению къ квинтъ-эссенціп петербургскаго общества, но онъ его любилъ, бредиль имъ, хотя и подсмъпвался надъ нимъ, какъ всъ мы гръшные... Къ тому же въ то время онъ страстно былъ влюбленъ въ графиню Мусину-Пушкину и слъдоваль за нею всюду, какъ тънь. Я зналъ, что онъ, какъ всъ люди, живущіе воображеніемъ, и въ особенности въ то время, жаждалъ ссылки, притесненій, страданій, что, впрочемъ, не мъшало ему веселиться и танцовать до упаду на всъхъ балахъ; но я, всетаки, нъсколько удивился, заставъ его такимъ беззаботно-веселымъ почти наканунъ его отъъзда на Кавказъ; вся его будущность поколебалась отъ этой ссылки, а онъ какъ ни въ чемъ

не бывало кружился въ вальсъ. Раздосадованный я подошелъ къ

emv.

— Да что ты туть дёлаешь!— закричаль я на него:— убирайся ты отсюда, Лермонтовь, того и гляди тебя арестують! Посмотри, какъ грозно глядить на тебя великій князь Михаиль Павловичь!

— Не арестують у меня! — щурясь сквозь свой лорнеть, вскользь

проговорилъ графъ Иванъ, проходя мимо насъ.

Впродолженіе всего вечера я наблюдаль за Лермонтовымъ. Имъ обуяла какая-то лихорадочная веселость; но по временамъ что-то странное точно скользило на его лицъ; нослъ ужина онъ подошелъ ко мнъ.

— Сологубъ, ты куда поъдешь отсюда? — спросиль онъ меня.

- Куда?.. Домой, брать, помилуй - половина четвертаго!

— Я пойду къ тебъ, я хочу съ тобой поговорить!.. Нътъ, лучше здъсь... Послушай, скажи мнъ правду? Слышишь — правду?.. Какъ добрый товарищъ, какъ честный человъкъ... Есть у меня талантъ, или нътъ?.. говори правду!..

— Помилуй, Лермонтовъ!—закричалъ я внъ себя: — какъ ты смъешь меня объ этомъ спрашивать!—человъкъ, который, какъ ты,

написалъ...

— Хорошо, — перебилъ онъ меня: — ну, такъ слушай, государь милостивъ; когда я вернусь, я, въроятно, застану тебя женатымъ, ты остепенишься, образумишься, я тоже, и мы вмъстъ съ тобой станемъ издавать толстый журналъ.

Я, разумъется, на все соглашался; но тайное скорбное предчувствіе какъ-то ныло во мнъ. На другой день я ранѣе обыкновеннаго отправился вечеромъ къ Карамзинымъ. У нихъ каждый вечеръ собирался кружокъ, состоявшій изъ цвъта тогдашняго литературнаго и художественнаго міра: Глинка, Брюловъ, Даргомыкскій, словомъ, что носило извъстное въ Россіи имя въ искусствъ, прилежно посъщало этотъ радушный, милый, высоко-эстетическій домъ. Едва я взошелъ въ тотъ вечеръ въ гостинную Карамзиныхъ, Софън Карамзина стремительно бросилась ко мнъ навстръчу, схватила мои объ руки и сказала мнъ взволнованнымъ голосомъ:

— Ахъ, Владиміръ, послушайте, что Лермонтовъ написалъ, какая это прелесть! Заставьте сейчасъ его сказать вамъ эти стихи!

Пермонтовъ сидътъ у чайнаго стола; вчерашняя веселость съ него «соскочила», онъ показался мнъ блъднъе и задумчивъе обыкновеннаго. Я подошелъ къ нему и выразилъ ему мое желаніе, мое нетериъніе услышать тотчасъ вновь сочиненные имъ стихи.

Онъ нехотя поднялся со своего стула.

— Да, я давно написаль эту вещь, —проговориль онъ и подошель къ окну. Софья Карамзина, я и еще двое-трое изъ гостей окружили его; онъ оглянулъ насъ всёхъ бёглымъ взглядомъ, потомъ точно задумался и медленно началъ:

На воздушномъ океанѣ Безъ руля и безъ вѣтрилъ Тихо плаваютъ въ туманѣ...

И такъ далъе. Когда онъ кончилъ, слезы потекли по его щекамъ, а мы, очарованные этимъ едва ли не самымъ поэтическимъ его произведеніемъ и ръдкой музыкальностью созвучій, стали горячо его хвалить.

- C'est du Pouchkine cela, сказалъ кто-то изъ присутствующихъ.
- Non, c'est du Лермонтовъ се qui vaudra son Pouchkine! вскричалъ я.

Лермонтовъ покачалъ головой.

— Нѣтъ, братъ, далеко мнѣ до Александра Сергѣевича, —сказалъ онъ грустно улыбнувшись: — да и времени работать мало остается; убыотъ меня, Владиміръ!

Предчувствіе Лермонтова сбылось; въ Петербургъ онъ больше не вернулся; но не отъ черкесской пули умеръ геніальный юноша,

и на русское имя кровавымъ пятномъ легла его смерть.

Двъ дъвушки въ то время занимали мое воображение: княжна Марія Ивановна Барятинская и графиня Софья Михайловна Віельгорская; княжна Барятинская вышла замужъ за князя Михаила Кочубея 1), я женился на графинъ Віельгорской. Впрочемъ, съ женитьбой мой образъ жизни мало измёнился; я, каюсь, не родился домостдомъ и часто влоупотреблялъ слабостью, свойственной всёмъ пишущимъ людямъ, шататься всюду и вездё. Теща моя, графиня Луиза Карловна, какъ это было извъстно всему Петербургу, сильно ко мнъ не благоволила, но, такъ какъ я не обращаль вниманія на ея замічанія, она поручила своему добрійшему мужу, моему тестю, сдёлать мнё выговоръ по случаю моихъ позднихъ возвращеній домой. Это обстоятельство нъсколько затрудняло Михаила Юрьевича, такъ какъ онъ самъ, не смотря на свои почтенныя лъта, широко пользовался всякаго рода пріятными развлеченіями. Тъмъ не менье, графъ Віельгорскій вошелъ ко мнъ однажды въ кабинетъ и, насупившись, сказалъ мнъ недовольнымъ голосомъ:

— Послушай, однако, Владиміръ, это ни на что не похоже! Тебя цълыми вечерами до поздней ночи не бываетъ дома! Ну, вчера, напримъръ, въ которомъ часу ты вернулся домой?...

<sup>1)</sup> Она вскоръ умерла, и князь Кучубей женился на дочери извъстнаго французскаго актера Брессана.

— Да за полчаса, я думаю, до вашего возвращенія, Михаилъ

Юрьевичь, — отвъчалъ я ему, невольно усмъхнувшись.

Онъ прикусилъ губы и ничего мнъ на это не отвътилъ, но уже съ тъхъ поръ никогда болъе не дълалъ мнъ никакого рода замъчаний. Я долженъ сказать, что ръдко кого въ жизни такъ горячо любилъ, какъ графа Михаила Юрьевича Віельгорскаго, и вначалъ нашего знакомства (я говорю о своихъ взрослыхъ лътахъ, такъ какъ въ дътствъ я часто его видълъ) онъ прежде всъхъ и и болъе всъхъ меня къ себъ привязалъ. Въ ихъ домъ пріемы раздълялись на двъ совершенно по себъ различныя стороны. Пріемы графини Луизы Карловны отличались самой изысканной свътскостью и соединяли въ ея роскошныхъ покояхъ цвътъ придворнаго и большаго свъта; у графа же Михаила Юрьевича раза два, три въ недълю собпрались не только извъстные писатели, музыканты и живописцы, но также и актеры и начинающие карьеру газетчики (что въ тъ времена было нелегкой задачей), и даже просто всякаго рода неизвъстные людишки, которыми Віельгорскій, какъ истый баринъ, никогда не брезгалъ. Всѣ эти господа приходили на собственный Віельгорскаго подъёздъ (на Михайловской площади, домъ, нынъ принадлежащій кондитеру Кочкурову), и графиня Віельгорская не только не знала о ихъ присутствія въ ея домъ, но даже не въдала о существовании многихъ изъ нихъ. Часто Віельгорскій на короткое время покидаль своихь гостей, увзжаль во дворець или на какой нибудь пріемъ одного изъ посланниковъ или министровъ, но скоро возвращался, снималъ свой мундиръ, звёзды, съ особеннымъ удовольствіемъ облекался въ бархатный довольно потертый сюртукъ и принимался играть на билліардъ съ какимъ нибудь затранезнымъ Самсоновымъ. Но этотъ образъ жизни — или, скоръе, ръзкость пріемовъ — родителей моей жены нъсколько измънился со дня нашей свадьбы. Я уже сказалъ, что мы жили у нихъ же въ домъ, на особенной, для насъ имп отдъланной квартиръ. Мы съ женою завтракали и объдали у Віельгорскихъ; въ остальное же время сохраняли совершенную независимость въ нашемъ образъ жизни, много принимали у себя, и эти два элемента—свътскій и артистическій, у насъ соединялись въ одно цълое, въ то время ръдкое и особенно привлекательное. Жена моя, хотя съизмала жила въ свътъ, не любила его; все ея время поглощала ея беззавътная, болъзненная любовь къ дътямъ, имъвшая, увы, горькія послъдствія. Я всячески старался развлекать ея воображение, для котораго міръ замыкался тамъ, гдъ ръчь не шла о пеленкахъ и касторовомъ маслъ, тъмъ болъе, что она и понимала, и цънила искусства и сама была одарена ръдкими музыкальными способностями и прекрасно также рисовала. По возвращении нашемъ изъ заграничнаго путешествія и появленіи имъвшаго всего болье успъха моего сочиненія «Та-

рантасъ», мое литературное положение выдвинулось на первый иланъ; я сдълался моднымъ, едва ли не самымъ моднымъ въ Россіи писателемъ. Надо сказать, что тогда (я говорю о второй половинъ сороковыхъ годовъ), за исключениемъ геніальнаго Гоголя, въ которомъ, впрочемъ, за исключениемъ небольшаго круга посвященныхъ, большинство публики еще не цънило достойно его огромнаго таланта, и Марлинскаго, бывшаго въ большой модъ, въ русской литературъ не было особенно талантливыхъ писателей. Гончаровъ, Тургеневъ, Достоевскій, Некрасовъ только начинали свое блистательное впоследстви поприще: гигантъ русскаго романа Левъ Толстой былъ еще отрокомъ, а его соименникъ, Алексъй Толстой, блестящимъ гвардейскимъ офицеромъ, и никто тогда не могъ въ немъ предвидъть вдохновеннаго творца «Іоанна Грознаго». Григоровичь уже кое-что пописываль, но еще мало быль извъстень и только позже вошель въ большую моду. И такъ мой «Тарантась» имълъ усиъхъ, до тъхъ поръ не слыханный въ книжномъ дълъ, и имя мое стало популярно въ Россіи. Не могу не сознаться, что этотъ громовый успъхъ имълъ на мою будущую литературную дъятельность самое нагубное вліяніе. Я сталь работать небрежно, увлекаться темой дня, или, что всего хуже, лениться. Сколько разъ Гоголь сердито укоряль меня въ моей лѣни!

— Да не пишется что-то, — говориль я.

- А вы, всетаки, пишите, - отвъчаль онъ мнъ тъмъ особеннымъ своимъ добродушнымъ насмѣшливымъ тономъ, который онъ принималь часто, говоря съ близкими ему людьми: — всетаки, пишите; возьмите хорошенькое перушко, хорошенько его очините, положите передъ собою листъ бумаги и начните такимъ образомъ: «Миъ сегодня что-то не пишется». Напишите это много разъ сряду, и вдругъ вамъ придетъ хорошая мысль въ голову! за ней другая, третья, въдь иначе никто не пишеть, и люди, обуреваемые постояннымъ вдохновеніемъ, ръдки, Владиміръ Александровичъ!

Но я, увы, не совствы послушался Гоголя, и въ этотъ періодъ времени, то есть отъ 1845 года до начала пятидесятыхъ годовъ, написалъ множество теперь уже совершенно забытыхъ и, впрочемъ, плохихъ сочиненій. Нікоторыя изъ нихъ и въ особенности театральныя пьесы пользовались хотя временнымъ, но большимъ успъхомъ; иныя изъ нихъ, какъ, напримъръ, «Букеты, или Петербургское Цвътобъсіе», навлекли на себя нослѣ большаго успъха громы россійской цензуры. Я живо припоминаю первое представленіе этой пьесы. Государь Николай Павловичь находился въ Италіи, но цесаревичь Александръ Николаевичь присутствоваль на представленіи и очень остался недоволенъ; повстръчавшись со мною, цесаревичъ ръзко выразилъ мнъ свое удивление въ томъ, «что камеръ-юнкеръ графъ Сологубъ можетъ писать сочиненія съ такимъ вреднымъ направленіемъ». Я, разум'єтся, согнулся въ три погибели и промолчалъ, но въ душъ не могъ не подумать, что эта совершенно невинная шутка-водевиль не заслуживала августъйшаго гнъва. Я полжень при этомъ сказать, что этотъ случай выговора мнѣ цесаревичемъ былъ единственный во всей моей жизни, и потомъ и всегда, будучи императоромъ, онъ обходился со мною съ особеннымъ благоволеніемъ. Государь Николай Павловичъ пишущихъ людей вообще не долюбливаль, но мон сочиненія всё читаль, и относпися къ нимъ благосклонно; разъ только, глянувъ на меня тъмъ особеннымъ взглядомъ, отъ котораго самому храброму и увъренному въ себъ человъку становилось жутко, онъ сказалъ мнъ: «что совътуеть, когда мнъ еще вздуется описывать губернаторшь, не выводить представленнаго мною типа въ «Тарантасъ», который ему сильно не нравится!» Теперь это кажется тъмъ болъе страннымъ, что мои собраты шестидесятыхъ годовъ выдавали и выдаютъ меня

до сихъ поръ за яраго кръпостника и консерватора!..

Я уже сказаль выше, что у меня по вечерамь собирались самые разнородные гости; въ комнатъ, находившейся за моимъ кабинетомъ и прозванный мною «звъринцемъ», такъ какъ въ ней пом'вшались люди, не р'вшавшіеся не только сид'єть въ гостинной, но лаже входить въ мой кабпнетъ, куда, однако, дамы ръдко заглядывали, — въ этой комнатѣ часто можно было видѣть сидящихъ рядомъ на низенькомъ диванчикъ предсъдателя государственнаго совъта графа Блудова и г. Сахарова, одного изъ умиъйшихъ и ученъйшихъ въ Россіи людей, но постоянно лътомъ и зимой облеченнаго въ длиннополый сюртукъ гороховаго цвета съ небрежно повазаннымъ на шеб галстукомъ, что для модныхъ гостинныхъ являлось не совсёмъ удобнымъ. Графъ Блудовъ былъ однимъ изъ выдающихся людей царствованій императоровъ Александра I и Николая І; челов'єкъ обширнаго ума и непреклонныхъ уб'єжденій, патріотъ въ самой высокой степени, преданный престолу, то есть Россіи, родинъ, онъ имълъ то ръдкое въ тъ времена преимущество надъ современными ему сановниками, что и понималъ, и видълъ нользу прогресса, но прогресса постепеннаго. Слабой стороной графа Блудова быль его характерь, раздражительный и желчный; извъстный острякъ и поэтъ Өедоръ Ивановичъ Тютчевъ говорилъ про него: «Il faut avouer que le comte Bloudow est le modele des chretiens, personne comme lui ne pratique l'oubli des injures... qu'il a fait lui-même!» И дъйствительно, бывало въ минуту всныльчивости графъ Блудовъ «разнесетъ» такъ, что хоть «святыхъ вонъ выноси», а потомъ, глядь, уже все позабылъ и съ ласковою улыбкою снова съ вами заговариваетъ. Послѣ графа Блудова осталось трое дътей: старшая дочь камеръ-фрейлина графиня Антуанета Дмитріевна, извъстная всему Петербургу своею набожностью, благотворительностью и ярымъ славянофильствомъ, графъ Вадимъ Блудовъ, человъкъ очень милый и умный, но наслъдовавшій до

нъкоторой степени раздражительность отца, и, наконецъ, другой брать Андрей, уже много лёть россійскій посланникь при бельгійскомъ дворъ. Я назвалъ только-что Оедора Ивановича Тютчева: онъ былъ однимъ изъ усерднейшихъ посетителей моихъ вечеровъ: онъ сиделъ въ гостинной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами. Много мнъ случалось на моемъ въку разговаривать и слушать знаменитыхъ разсказчиковъ, но ни одинъ изъ нихъ не производилъ на меня такого чарующаго впечатльнія, какъ Тютчевь. Остроумныя, ньжныя, колкія, добрыя слова. точно жемчужины, небрежно скатывались съ его устъ. Онъ былъ едва ли не самымъ свътскимъ человъкомъ въ Россіи, но свътскимъ въ полномъ значении этого слова. Ему были нужны какъ воздухъ, каждый вечеръ, яркій свёть люстръ и лампъ, веселое шуршанье дорогихъ женскихъ платьевъ, говоръ и смѣхъ хорошенькихъ женщинь. Между темь его наружность очень не соответствовала его вкусамъ; онъ собою былъ дуренъ, небрежно одътъ, неуклюжъ и разсъянъ; но все, все это исчезало, когда онъ начиналъ говорить, разсказывать; всё мгновенно умолкали, и во всей комнатё только и слышался голосъ Тютчева; я думаю, что главной прелестью Тютчева въ этомъ случав было то, что разсказы его и замвчанія «сопlaient de source», какъ говорять французы; въ нихъ не было ничего приготовленнаго, выученнаго, придуманнаго. Соперникъ его по салоннымъ успъхамъ, князь Вяземскій, хотя обладалъ ръдкой привлекательностью, но никогда не славился этой простотой обаятельности, которой отличался умъ Тютчева. У меня въ то время собирались всё тузы русской литературы. Я уже назваль Тютчева, Вяземскаго и Гоголя; кром'в ихъ, часто пос'вщалъ меня добрейший и всеми любимый князь Одоевскій, Некрасовъ, Панаевъ, котораго повъсти были въ большой модъ въ то время, Бенедиктовъ, Ипсемскій. Изр'єдка въ зв'єринці появлялась высокая фигура мололаго Тургенева; сухопарый и юркій Григоровичь быль у нась въ дом'є какъ свой, такъ же и Болеславъ Маркевичъ. Одинъ, всего одинъ разъ, мнъ удалось затащить къ себъ Достоевскаго. Вотъ какъ я съ нимъ познакомился.

Въ 1845 или 1846 году, я прочелъ въ одномъ изъ тогдашнихъ ежемъсячныхъ изданій повъсть, озаглавленную «Бъдные люди». Такой оригинальный талантъ сказывался въ ней, такая простота и сила, что повъсть эта привела меня въ восторгъ. Прочитавши ее, я тотчасъ же отправился къ издателю журнала, кажется, Андрею Александровичу Краевскому, освъдомиться объ авторъ; онъ назвалъ мнъ Достоевскаго и далъ мнъ его адресъ. Я сейчасъ же къ нему поъхалъ и нашелъ въ маленькой квартиръ на одной изъ отдаленныхъ петербургскихъ улицъ, кажется, на Пескахъ, молодаго человъка, блъднаго и болъзненнаго на видъ. На немъ былъ одъть довольно поношенный домашній сюртукъ съ необыкновенно

короткими, точно не на него сшитыми, рукавами. Когда я себя назваль и выразиль ему въ восторженныхъ словахъ то глубокое и вмъстъ съ тъмъ удивленное впечатлъніе, которое на меня произвела его повъсть, такъ мало походившая на все, что въ то время писалось, онъ сконфузился, смъшался и подаль мнъ единственное находившееся въ комнатъ старенькое, старомодное кресло. Я сълъ, и мы разговорились; правду сказать, говорилъ больше я — этимъ я всегда гръшилъ. Достоевскій скромно отвъчалъ на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. Я тотчасъ увидълъ, что это натура застънчивая, сдержанная и самолюбивая, но въ высшей степени талантливая и симпатичная. Просидъвъ у него минутъ двадцать, я поднялся и пригласилъ его поъхать ко мнъ запросто пообъдать.

Постоевскій просто испугался.

— Нътъ, графъ, простите меня, — промолвилъ онъ растерянно, нотирая одну объ другую свои руки: — но, право, я въ большомъ свътъ отъ роду не бывалъ и не могу никакъ ръшиться...

— Да кто вамъ говоритъ о большомъ свътъ, любезнъйшій Өедоръ Михайловичъ, — мы съ женой дъйствительно принадлежимъ къ большому свъту, ъздимъ туда, но къ себъ его не пускаемъ!

Достоевскій разсмёнлся, но остался непреклоннымь, и только місяца два спустя різшился однажды появиться въ моемь звібринців. Но скоро наступиль 1848 годь, онь оказался замішаннымь въ ділів Петрашевскаго и быль сослань въ Спбирь, въ каторжныя работы.

Остальное читатели уже знають.

Я уже сказаль, что, кромъ моихъ собратьевъ и другихъ артистовъ, у меня бывало на вечерахъ множество людей сановныхъ, придворныхъ и свътскихъ; ихъ привлекало, во-первыхъ, то, что они могли вблизи посмотръть на это въ тъ времена диковинное явленіе «русскихъ литераторовъ», имъ по ихъ воспитанію на иностранный ладъ совершенно чуждое, но въ особенности потому, что я устроиль эти вечера единственно въ виду того, чтобы собирать у себя именно этихъ писателей, живописцевъ, музыкантовъ, издателей тогдашнихъ газетъ и журналовъ, и вообще людей, близко связанныхъ и съ роднымъ, и съ иностраннымъ искусствомъ, и потому нисколько не желаль, чтобы люди чисто свътскіе бывали на этихъ вечерахъ. Этого, разумъется, было достаточно, чтобы «весь Петербургъ» стремился ко мнъ. Теперь мнъ часто становится смъшно, когда я вспоминаю всъ ухищренія, употребляемыя въ то время нъкоторыми дипломатами, убъленными съдинами сановниками, словомъ цвътомъ тогдашняго петербургскаго общества, чтобы попасть ко мнъ. О женщинахъ нечего и говорить; съ утра до вечера я получалъ раздушенныя записки почти всегда следующаго содержанія: «Милъйшій графъ, я такъ много наслышалась о вашихъ прелестныхъ вечерахъ, что чрезвычайно интересуюсь и желаю побывать на одномъ изъ нихъ! Прошу, умоляю васъ, если это нужно, на-

значить мнъ день, въ который я могу прітхать къ вамъ и увидъть вблизи всъхъ этихъ знаменитыхъ и любопытныхъ для меня людей. Надъюсь и т. д.» Но женщинамъ самымъ милымъ и высокопоставленнымъ мнѣ приходилось наотръзъ отказывать, такъ какъ ихъ появление привело бы въ бъгство не только мой милый зверинець, но и многихъ посетителей кабинета. Только четыре женщины, разумъется, исключая родныхъ и Карамзиныхъ, допускались на мои скромныя сборища, а именно: графиня Ростопчина, извъстная писательница, графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова, графиня Мусина-Пушкина и Аврора Карловна Демидова. Надо сказать, что всё онё держались такъ просто и мило, что нисколько не смущали моихъ гостей. Между нами было условлено, что туалеты на нихъ будуть самые скромные; онъ этому, хотя нехотя, подчинялись, и разъ только Аврора Карловна Лемидова, которой, ъдучи на какой-то балъ, вздумалось завернуть къ намъ по дорогъ, вошла въ гостинную въ бальномъ платьъ. Правда, платье было темное, бархатное, одноцетное, по на обнаженной шет сіяль баснословный Цемидовскій брилліанть, стоившій, кажется, болъе милліона рублей ассигнаціями.

— Аврора Карловна, что вы это надъли, помилуйте!—да они всъ разоъжатся при видъ васъ! — идя ей навстръчу, смъясь, закричалъ я, указывая на ея брилліантъ.

— Ахъ, это правда! — съ такимъ же смъхомъ отвътила мнъ Демидова и, поснъшно отстегнувъ съ шеп свое ожерелье, положила его въ карманъ.

Ровно въ полночь у меня въ столовой подавался ужинъ, состоявшій изъ одного кушанья, какого нибудь гомерическихъ разм'вровъ ростоифа или двухъ-трехъ зажаренныхъ индъекъ: они запивались простымъ краснымъ столовымъ виномъ. Гости мои, наговорившись до сыта, кушали съ большимъ апнетитомъ. После ужина все разъъзжались до следующаго вечера. Упоминая некоторыя изъ именъ лицъ, постщавшихъ мои вечера, я забылъ назвать двухъ моихъ близкихъ пріятелей: извъстнаго всему Петербургу комическаго писателя польскаго происхожденія, графа Фредро, и не менте его любимаго всеми пьяниста Леви, одно имя котораго объясняеть его происхождение. Графъ Фредро пмълъ ръдко талантливую натуру и поражаль своимъ блестящимъ остроуміемъ, но гръшиль тъмъ же, чёмъ и я, то есть на пустяки дня и моды тратилъ свое дарованіе. Онъ былъ однимъ изъ любимъйшихъ завсегдатаевъ Михайловскаго дворца, гдъ, поощряемые ръдкою благосклонностью и замъчательнымъ государственнымъ умомъ августъйшей хозяйки, собирались вст выдающіеся люди прошлаго царствованія. Послт мятежа 1863 года, онъ нъкоторое время проживаль за границею, большею частью, въ Парижъ, гдъ вращался много въ кругу своихъ соотечественниковъ. Онъ затащилъ въ него и находившагося въ то время въ Парижѣ нашего общаго пріятеля Леви; но этоть шуть Леви, какъ всегда, не воздержался напроказничать. Однажды, въ домѣ одного изъ самыхъ ярыхъ польскихъ патріотовъ, его попросили что нибудь сыграть. Онъ сѣлъ за фортеніано и съ обычнымъ своимъ талантомъ исполнилъ двѣ Шопеновскія вещи; потомъ грянулъ «Еще Польша не сгинѣла», но въ то время, что лѣвой рукой онъ «валялъ» куплеты «Къ отчизнѣ», — правой на высокихъ нотахъ онъ отчетливо наигрывалъ одну изъ любимѣйшихъ и задушевныхъ русскихъ пѣсенъ. Паны расходились.

— Что это? Что вы это дёлаете? — гнёвно обратился къ нему хозяинъ. —Какъ теперъ, въ такое тяжелое для насъ время, вы въ моемъ домъ играете популярныя русскія пъсни и соединяете ихъ...

— Это, чтобы дать вамъ понятіе о родствъ славянскихъ мело-

дій, — вкрадчиво улыбаясь, возразиль Леви.

Живой, какъ огонь, вертлявый, маленькій и безобразный лицомъ, Леви пользовался, однако, большими успѣхами у женщинъ, и если онъ, какъ Шопенъ, не умеръ на рукахъ двадцати очарованныхъ имъ женщинъ, то единственно потому, что онъ еще живъ до сихъ поръ. Хотя его нельзя по таланту сравнивать съ полубогами фортепіаннаго искусства, какъ Антонъ Рубинштейнъ и Листъ, но, всетаки, онъ можетъ считаться однимъ изъ первоклассныхъ европейскихъ пьянистовъ, но я полагаю, что ни одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ его собратовъ не можетъ съ такою легкостью и оригинальностью перемъшивать на своемъ инструментъ самыя разнородныя мелодіи, придавая имъ, однако, что-то схожее между собою, чуть ли не родственное.

Я сказаль уже выше, что отъ появленія въ свѣтъ «Тарантаса» я увлекался вопросами дня и, если можно такъ выразиться, «поставлялъ» ко двору и моднымъ гостинымъ разныя ньесы и «à proроз» въ стихахъ и прозъ, теперь не только встми, но даже мною забытыя... Одна изъ такихъ импровизацій осталась мнё особенно памятна. Дъло было тотчасъ по окончании Крымской кампании. Королева Нидерландская Анна Павловна прибыла въ Петербургъ для свиданія съ своимъ царственнымъ племянникомъ. По этому случаю при дворъ и у великой княгини приготовлялись самыя великолъпныя празднества. Особенно много въ Петербургъ говорилось о предполагаемомъ пріемѣ въ Мраморномъ дворцѣ у великаго князя Константина Николаевича. Наканунъ этого праздника, утромъ, одинь изъ адъютантовъ великаго князя прібхаль ко мнё отъ имени великой княгини Александры Іосифовны съ приглашеніемъ тотчасъ явиться къ ея высочеству. Я посившиль въ Мраморный дворецъ. Великая княгиня меня сейчасъ же приняла.

— Любезный графъ,—сказала мнѣ великая княгиня съ обычной своей благосклонностью,—вы должны насъ выручить. Вотъ въ чемъ дѣло. Вы внаете, что назавтра у насъ назначено празднество въ честь королевы Нидерландской. Государь и императрица уже извѣ-

щены объ этомъ, а между тъмъ у насъ еще ничего не готово... все, что мы придумали, намъ не удается...

— Я, какъ всегда, въ полномъ распоряжения вашего высочества, — отвътилъ я: — но мнъ приходится сожалъть о томъ, что осталось до праздника такъ мало времени...

— Это уже ваше дъло, — смъясь, прервала меня великая княгиня:—je vous donne carte blanche, mais faites vite et surtout faites bien!..

Я откланялся и прямо изъ Мраморнаго дворца отправился къ Въръ Самойловой. Петербургские старожилы еще помнять эту прелестную и высокоталантливую артистку, сестру знаменитаго русскаго актера Василія Васильевича Самойлова. Въ двухъ словахъ я ей объяснилъ, въ чемъ дъло, и разсказаль ей о пьесъ-экспромть, зарождавшейся у меня въ головъ. Она, разумъется, объщала мнъ свое содъйствіе. Въ слъдующій вечерь, какъ на гръхъ, она играла на Александринской сценъ, тъмъ не менъе, зная ея необычайную память и понятливость, я уже нъсколько успокоенный поъхаль къ себъ домой и принялся за работу. По мъръ того, что я исписываль нъсколько листовъ, я посылаль ихъ къ Въръ Васильевнъ съ простыми помарками, какъ ей одъться, войдти на сцену и т. д. Разумъется, въ пьесъ дъйствующихъ лицъ было только двое — Самойлова и я; на содъйствіе другихъ въ такое короткое время нечего было разсчитывать—они бы все перепутали. Въ тотъ же вечеръ, то есть наканунъ представленія, мнъ пришлось на нъсколько часовъ оторваться отъ работы, такъ какъ великая княгиня пожелала, чтобы я присутствоваль на генеральной репетиціп живыхъ картинъ въ Мраморномъ дворцъ. Около полуночи я опять вернулся домой и снова засълъ за работу. Утромъ, часовъ около десяти я послалъ къ Самойловой последнія страницы оконченной мною импровизаціи, а самъ какъ снопъ свалился на диванъ и проспаль мертвымъ сномъ нъсколько часовъ. Затъмъ я одълся и поъхалъ въ Мраморный дворець. Принявь послёднія приказанія оть великой княгини и сдълавъ съ своей стороны разныя распоряженія на счетъ предстоящаго представленія, я отправился въ отведенную мнѣ комнату и сталъ гримироваться и одъваться. Нъсколько времени спустя, кто-то постучался ко мнѣ въ дверь.

— Кто тамъ еще? — раздраженно крикнулъ я; отъ успленной работы, суеты, шума, разговоровъ у меня начинала ходить кругомъ голова.

— Я, — отвътилъ мит веселый голосъ, дверь отворилась, и въ

комнату вошла Самойлова.

Я вскочиль со стула и отступиль въ восторгѣ на шагъ. Какъ она все поняла, эта несравненная артистка!.. Все, одежда, прическа, гримировка, все не только соотвѣтствовало идеалу ея ролионо превосходило этотъ идеалъ! И какъ хороша она была въ этомъ кокошникѣ, въ этомъ полурусскомъ, полумпеическомъ нарядѣ.

— Роль вы знаете? — спросиль я ее, оканчивая гримироваться и одъваться.

- Знаю и свою, и вашу, потому что вы нервный человъкъ,

въроятно, уже все перезабыли!..

Насъ пришли увъдомить, что пора начинать. Читатели не забыли, что праздникъ былъ устроенъ въ честь Нидерландской королевы, и потому нужно было, разумбется, въ моей наскоро скомканной пьесъ упомянуть о Голландіп, Саардамъ, Петръ Великомъ и русскомъ флотъ, такъ какъ пьеса игралась у генералъ-адмирала русскаго флота. Я изобразиль стараго русскаго моряка (я исполняль эту роль), къ которому является геній Россіи, и въ длинномъ монологь, потомъ превратившемся въ діалогь, между двумя дьйствующими лицами разсказывается славная исторія Великаго Преобразователя и русскаго флота; затемъ хоры и живая картина. Пьеса оказалась, я долженъ въ этомъ сознаться, прескверной, хотя уснъхъ имъла большой, но розыграли мы ее, скромность въ сторону, превосходно; впрочемъ, я всегда игралъ свои пьесы лучше, чёмъ ихъ писаль. Но въ этомъ случай это былъ настоящій tour de force, такъ какъ мы не только не репетировали своихъ ролей, но даже ни разу не прочли вибств пьесы. Между темъ каждую минуту зрители прерывали насъ апплодисментами, и какіе зрители!-государь, императрица, королева Нидерландская, августъйшіе хозяева, всъ великіе князья и великія княгини, иностранные принцы, находившіеся тогда въ Петербургь, и цвъть большаго петербургскаго свъта. По окончаніи представленія, государь соизволиль меня поздравить съ успёхомъ и самъ подвелъ меня къ королевъ Аннъ Павловив. Порусски, чисто карамзинскимъ слогомъ начала стольтія, королева благосклонно выразила мнь удовольствіе, доставленное ей только-что прослушанной пьесой, потомъ, перемънивъ разговоръ уже пофранцузски, королева сказала мнъ, что живо помнить моего отца, который въ дётстве раздёляль ея игры и игры ея августъйшихъ братьевъ и сестеръ. Во все время пребыванія королевы праздники смёнялись праздниками; одинъ изъ нихъ выдался особенно оригинальнымъ. Не помню теперь, гдт онъ происходиль-въ Петербургъ или въ Петергофъ, но помню навърное, что въ большомъ паркъ была устроена настоящая голландская «Кетmesse»; красивъйшія и знатнъйшія петербургскія дамы сидъли за шегольскими лавочками и продавали всякую дрянь въ нихъ, но, правла, на въсъ золота. Самою изящною изъ нихъ была лавочка великой княгини Маріи Николаевны. Великая княгиня облеклась въ голландскій костюмъ по этому случаю, и прическа ея, и головной уборъ, чисто голландскіе, «sentaient le terroir», по французскому выраженію. Этотъ головной уборъ необыкновенно шелъ къ пластически правильнымъ и красивымъ чертамъ великой княгини.

Графъ В. А. Сологубъ.

(Продолжение въ сладующей книжки).



# БОЛГАРІЯ И ВОСТОЧНАЯ РУМЕЛІЯ ПОСЛЪ БЕРЛИНСКАГО КОНГРЕССА.

(Историческій очеркъ 1).

#### TIT.

ЫРАБОТАННЫЙ, въ концъ осени 1878 года, совътомъ управленія нашего императорскаго коммиссара органическій статуть для Болгаріп, значительно передъланный въ Петербургъ вышеуказанной коммиссіей статсъ-секретаря князя С. Н. Урусова, въ январъ 1879 года, въ исправленномъ видъ, былъ доставленъ князю А. М. Донду-

кову-Корсакову, который, согласно постановленію берлинскаго трактата, созвалъ на 10-е февраля 1879 года въ Тырновъ первое собраніе представителей болгарскаго народа, для разсмотрънія этого статута.

Прежде чъмъ приступить къ изложению довольно бурныхъ дебатовъ перваго тырновскаго народнаго собрания, я считаю нелишнимъ въ общихъ чертахъ познакомить читателей съ содержаниемъ этого самаго проекта статута, въ томъ видъ, какъ онъ былъ предложенъ кн. Дондуковымъ-Корсаковымъ собранию, которое, какъ извъстно, подвергло его весьма существеннымъ измънениямъ.

Этотъ проектъ органическаго статута, по петербургской его редакціи <sup>2</sup>), предполагалъ учрежденіе въ княжествъ Болгарскомъ на-

¹) Продолженіе. См. «Историческій Въстинкъ», т. XXIV, стр. 329.

<sup>2)</sup> При составлении настоящей статьи я, къ сожадению, не имель подъ руками подлиннаго текста этого проекта, и миё пришлось довольствоваться тёми

слъдственной конституціонной монархіи, съ народнымъ представительствомъ, состоящей въ вассальныхъ отношеніяхъ къ Портъ.

Князь — верховный представитель и глава княжества. Безъ согласія народнаго собранія онъ не можеть быть правителемъ другаго государства. Власть законодательная принадлежить князю совм'єстно съ народнымъ представительствомъ. Исполнительная власть принадлежить князю, всё органы этой власти действують его именемъ, подъ его верховнымъ надзоромъ. Онъ же главный начальникъ военныхъ силъ княжества.

Власть судебная принадлежить судебнымъ мъстамъ и лицамъ, а князю предоставлялось право смягченія наказаній и помилованія осужденныхъ, за исключеніемъ, впрочемъ, министровъ, осужденныхъ за нарушение органическаго статута княжества.

Сношенія съ иностранными государствами предоставлялись князю, но всё его постановленія и распоряженія им'єли д'єйствительную силу лишь послъ скръпы подлежащими министрами, которые и несуть на себъ отвътственность за всъ такія постановленія и распоряженія передъ собраніемъ. Княжеское достопнство наслъдственно въ потомствъ по мужской и женской линіи.

Совершеннолътие царствующему князю, княгинъ, а также наслъднику престола установлено въ 18 лътъ. До достиженія совершеннолътія, народное собраніе учреждаеть регентство. Членами регентства (которое состоитъ изъ трехъ лицъ) могутъ быть министры, члены государственнаго совъта, предсъдатель и члены выстаго суда княжества, а равно и лица, безупречно проходившія эти должности; кромъ того, родственники князя, пребывающіе въ Болгаріи.

Расходы на личное содержание князя и его двора отпускаются народнымъ собраніемъ, въ размъръ одного милліона франковъ въ годъ, Эта цыфра не можеть быть увеличена безъ согласія собра-

нія, ни уменьшена безъ соизволенія князя.

Содержаніе насл'єдника престола опред'єляется особо народнымъ собраніемъ. Народному же собранію предоставляется также дотація князя изъ государственныхъ имуществъ княжества. Господствующая религія въ княжествъ есть христіанская, православная,

указаніями на его содержаніе, которыя находятся въ стать Д. Георгіевскаго, напечатанной въ октябрской книгъ журнала «Наблюдатель», за 1882 годъ, и отчасти дневникомъ тырновскаго народнаго собранія, котораго у меня им'вется, къ сожалънію, не совстви полный экземпляръ. Пренія этого собранія я излагаю на основаніи какъ протоколовъ собранія, такъ и свёдёній, напечатанныхъ въ статьъ Георгіевскаго и книгъ г. Драндара (болгарина) на французскомъ языкъ, изд. въ Парижѣ книгопродавцемъ Дантю, въ 1884 году, подъ заглавіемъ «Cinq ans de Regne. Le Prince Alexandre de Battenberg en Bulgarie». Г. Драндаръ-мало извъстный дъятель, по, при составлении своей книги, онъ, какъ я слышалъ, пользовался указаніями такихъ политическихъ дѣятелей Болгаріи, каковы Маркъ Балабановъ, Бурмовъ-Стояновъ и некоторые другіе, участвовавшіе въ качествъ представителей болгарскаго парода въ тырновскомъ собрании.

восточнаго испов'єданія. Болгарскій князь и его потомки не могуть испов'єдывать никакой другой религіи, кром'є православной; исключеніе сд'єлано лишь для перваго избраннаго князя— если онь будеть принадлежать къ иной в'єр'є, то можеть неизм'єнно въ ней пребывать.

Всъ въроисповъданія пользуются полной свободой, поль тъмъ. однако, условіемъ, чтобы исполненіе ихъ обрядовъ не нарушало существующихъ въ княжествъ законовъ. Ни одинъ законъ не можетъ быть изданъ, дополненъ, измъненъ или отмъненъ, иначе какъ путемъ обсужденія и принятія его наролнымъ собраніемъ. Никто не можетъ быть подвергнутъ наказанію, иначе какъ по судебному приговору. Печать свободна, подъ условіемъ отвътственности за влоупотребленія нечатнымъ словомъ, согласно постановленіямъ особыхъ законовъ о печати. Первоначальное обученіе обязательно для всёхъ подданныхъ княжества. Жителямъ Болгарін предоставлено право мирныхъ, безъ оружія, сходокъ, для обсужденія своихъ дёль, но собранія на открытомъ воздухі, вні зданій, подчиняются общимъ полицейскимъ правиламъ. Представительство страны имъетъ своимъ органомъ народное собраніе, которое бываетъ обыкновенное и чрезвычайное (великое). Народное собраніе составляется изъ представителей по праву (экзарха, митрополитовъ, предсъдателей и членовъ судовъ), представителей по выбору — таковые избираются на три года, прямой подачей голосовъ, по одному на каждые 20 жителей обоего пола, и представителей по назначенію князя, въ количествъ на половину меньшемъ выборныхъ депутатовъ.

Народное собраніе избираеть изъ своей среды шесть кандидатовь, изъ которыхъ князь, по своему усмотрѣнію, назначаеть предсѣдателя и вице-предсѣдателей собранія.

Членамъ собранія, т. е. депутатамъ, жительствующимъ не въ мѣстѣ засѣданій собранія, выдаются суточныя и прогонныя деньги въ оба пути. Никакого другаго содержанія депутатамъ не полагается.

Высшія привительственныя учрежденія, по этому проекту, составляли: государственный сов'єть, сов'єть министровь и министерства.

Государственный совъть предполагалось учредить изъ членовъ по назначению князя, числомъ отъ 7 до 11 человъкъ, и изъ лицъ, выбираемыхъ народнымъ собраніемъ, по два отъ каждой губерніи, срокомъ на два года. Предсъдатель и вице-предсъдатель государственнаго совъта должны были назначаться княземъ, и при томъ изъ лицъ, имъ самимъ введенныхъ въ составъ совъта.

Въдънію государственнаго совъта должны были подлежать слъдующіе предметы: 1) предварительное обсужденіе всякаго рода законопроектовъ, 2) разсмотръніе пререканій между правительственными мъстами и должностными лицами и преданіе суду лицъ судебнаго вѣдомства, 3) разрѣшеніе государственныхъ займовъ и сверхбюджетныхъ расходовъ, до созванія народнаго собранія. Министерствъ предполагалось учредить семь: 1) иностранныхъ дѣлъ и вѣропсповѣданій, 2) внутреннихъ дѣлъ, 3) народнаго просвѣщенія, 4) финансовъ, 5) общественныхъ работъ и земледѣлія, 6) юстиціи и 7) военное.

Этотъ органическій статутъ долженъ быль дъйствовать втеченіе ияти лътъ, по истеченіи же сего срока, согласно указаніямъ опыта, онъ имътъ быть пересмотрънъ народнымъ собраніемъ.

10-го февраля 1879 года, было созвано въ городъ Тырновъ, древней столицъ Болгарскаго царства, нашимъ императорскимъ коммиссаромъ народное собраніе нотаблей (именитыхъ людей) Болгаріи для разсмотрѣнія предложеннаго собранію княземъ Дондуковымъ-Корсаковымъ вышензложеннаго проекта органическаго статута.

Собраніе это состояло, во-первыхъ, изъ членовъ по званію, т. е. высшаго православнаго духовенства, въ числѣ 11 митрополитовъ, а равно и двухъ представителей иновърческаго духовенства, 2-хъ представителей суда высшей инстанціи и предсъдателей судовъ и управительныхъ совътовъ всъхъ 5-ти губерній — Софійской, Тырновской, Видинской, Рущукской и Варненской, въ числѣ 103 лицъ, во-вторыхъ, изъ депутатовъ по выбору отъ округовъ, въ числѣ 89 лицъ, въ-третьихъ, депутатовъ отъ учрежденій и обществъ и, въ-четвертыхъ, изъ 21 лица, назначенныхъ въ это собраніе русскимъ коммиссаромъ, т. е. княземъ Дондуковымъ-Корсаковымъ. Предсъдателемъ собранія былъ избранъ видинскій митрополитъ Анеимъ.

Открывая народное собраніе, князь Дондуковъ произнесъ сл'є-

«Достопочтеннъйшее собрание представителей Болгарскаго кня-

жества!

«По волѣ и предначертаніямъ всемилостивѣйшаго моего государя, привѣтствую васъ съ открытіемъ перваго въ освобожденной странѣ вашей народнаго собранія, долженствующаго положить прочное основаніе государственному устройству новаго княжества. По званію императорскаго россійскаго коммиссара и въ силу данныхъ мнѣ высочайшихъ полномочій, представляю на ваше обсужденіе проектъ органическаго устава, опредѣляющаго, въ общихъ основаніяхъ, права будущаго болгарскаго князя и права болгарскаго народа въ дѣлѣ управленія страною. Въ связи съ проектомъ органическаго устава, сообщаю также записку, заключающую въ себѣ общій сводъ правилъ и положеній, послужившихъ основаніемъ настоящаго устройства страны по всѣмъ отраслямъ управленія. Увѣренъ, что, одушевляемые чувствами святаго долга и любовью къ возрождающейся дорогой родинѣ, вы глубоко вдумаетесь и вполнѣ оцѣните все величіе вашей исторической задачи и

всю почесть выпавшаго на вашу долю призванія. Вамъ предстоитъ съ полнымъ безпристрастіемъ, прямотою, правдивостью и преданностью святому дёлу обсудить представляемый проекть органическаго устава, устранивъ всякія личныя, случайныя побужденія и предвзятыя цёли. Вамъ слёдуеть имёть въ виду единственно благо страны и ея прочное государственное устройство, составляющее залогъ будущаго матеріальнаго и нравственнаго преуспъянія, и, согласно съ симъ, сказать откровенное, добросовъстное и послъднее слово. Предлагаемый на обсуждение ваше проектъ есть не болье какъ программа для облегченія трудовъ вашихъ: поставленнымъ въ немъ вопросамъ дано такое направленіе, которое казалось наиболье прочнымъ и наиболье устойчивымъ для вашего блага и счастія. Но программа не должна стъснять и связывать вашихъ убъжденій. Съ полною свободою и независимостью, въ отдъльныхъ мнвніяхъ и общихъ преніяхъ, да выскажется каждый изъ васъ, по совъсти и убъждению, памятуя, что въ вашихъ рукахъ находится счастіе, благоленствіе и будущая судьба отечества, призваннаго къ новой политической жизни. Представляемая вамъ о настоящемъ временномъ устройствъ края записка, - прочитать которую въ первыхъ же засъданіяхъ поручаю управляющему отдъломъ просвъщенія и духовныхъ дълъ, профессору Дринову 1),познакомить вась ближе съ дъятельностью русскаго временнаго управленія, им'євшаго цілью призвать къ участію въ общественныхъ дёлахъ всё лучшія силы болгарскаго народа и поднять, по возможности, матеріальный и моральный уровень страны, толькочто вышедшей изъ продолжительной кровавой борьбы. Турецкое управленіе везд'є зам'єнилось нын'є національнымъ, а временныя правила, какъ указываетъ самое ихъ названіе, составляють лишь первый, переходный шагь къ гражданскому устройству и введенію возможнаго порядка въ краб. Они несомнінно должны подвергнуться измененіямь и дополненіямь, по указаніямь времени, опыта и новыхъ общественныхъ потребностей, но эту задачу слъдуеть предоставить будущему правительству страны и конституціоннымъ ея органамъ; въ настоящее же время я полагалъ бы необходимымъ оставить ихъ въ действіи, дабы не колебать толькочто установленнаго гражданскаго строя. Мнъ остается напомнить вамъ, что русская администрація должна была дъйствовать при обстоятельствахъ крайне неблагопріятныхъ. Эти обстоятельства, надъюсь, оправдають въ глазахъ вашихъ незаконченность изданныхъ мною правилъ и положеній: имълъ я единственную цъльзамёнить существовавшую въ странё смуту возможнымъ поряд-

<sup>&#</sup>x27;) М. Дриновъ, болгаринъ по происхождению, извъстный своими учеными изслъдованиями по истории болгарскаго народа, профессоръ Харьковскаго университета.

комъ и подготовить население къ болбе стройной и нормальной политической жизни. Для разъясненія вопросовъ, могущихъ возникнуть при обсуждении органическаго устава, и для представленія вамъ необходимыхъ объясненій и справокъ, назначаю моимъ уполномоченнымъ, на время настоящаго собранія, управляющаго судебнымъ отдёломъ Лукьянова. Чисто совещательный голосъ его, полагаю, будетъ вамъ полезенъ во всёхъ могущихъ возникнуть недоразумъніяхъ, при обсужденіи предложеннаго вашему вниманію проекта. Но посл'єднее р'єшительное слово принадлежить вамъ, и единственно вамъ. Да поможетъ вамъ Всевышній при исполненіи святаго долга; да благословить ваши начинанія и труды на счастіе и благоденствіе страны, столь близкой намъ, русскимъ, по крови, по принесеннымъ Россіею жертвамъ и по великодушнымъ къ вамъ чувствамъ нашего царя, освободителя Болгарскаго народа. Объявляю первое собрание представителей болгарскаго княжества открытымъ и приглашаю васъ, господа, по подписании протокола, вивств со мною, въ древнемъ тырновскомъ соборв, вознести Господу Богу наши молитвы объ успёшномъ окончаніи предстоящихъ вамъ трудовъ и принести благодарение Царю-царей, сподобившему насъ соприсутствовать великой исторической минутъ возрожденія вашего многострадальнаго отечества».

Засъданія этого перваго собранія представителей болгарскаго народа, освобожденнаго Россіей отъ многовъковаго рабства, были

бурныя.

Прежде всего, конечно, пришлось установить извъстныя правила для управленія ходомъ дебатовъ. Проектъ такого правильника быль изготовлень канцеляріей кн. Дондукова и предложень имъ на обсуждение собрания; однимъ изъ параграфовъ этого правильника предсъдателю собранія предоставлялось право удалять изъзалы засъданій депутатовъ, позволившихъ себъ нарушать порядокъ. Противъ этого правила горячо возстали многіе депутаты, а въ томъ числъ извъстный болгарскій патріотъ-агитаторъ и поэтъ Славейковъ, депутаты Стаичевъ, Михайловскій и другіе, заявившіе, что внесеніе въ правильникъ такого постановленія роняеть достоинство собранія и представляется имъ неум'єстнымъ и постыднымъ для собранія 1), хотя другіе депутаты, особенно г. Стоиловъ, пріобрътній внослъдствіи извъстность въ качествъ самаго близкаго друга и интимнаго совътника князя Александра Батенберга, старались отстоять такое полномочіе предсёдателя собранія, объясняя, что во время преній могуть разыграться страсти и возникнуть личныя нападки и оскорбленія, всябдствіе чего удаленіе обидчика станетъ дъломъ безусловной необходимости и т. д.

<sup>1)</sup> Дневникъ тырновскаго народнаго собранія, протоколь 1-й, стр. 15.

На это Славейковъ и его сторонники возразили, что обиды и даже драки могуть случиться въ собраніи въ томъ только случат, если кого либо изъ депутатовъ станутъ выводить изъ засъданія. Когда этотъ параграфъ правильника быль пущенъ на голоса, собраніе значительнымъ большинствомъ высказалось въ пользу мнёнія Славейкова и Стаичева, и этоть пункть правильника, задъвшій самолюбіе болгарскихъ депутатовъ, былъ исключенъ.

Австрійскій и турецкій делегаты (европейскія державы, подписавшія берлинскій трактать, прислали вь Тырново своихъ делегатовъ для наблюденія за ходомъ преній собранія) уклонидись

отъ подписи протокола объ открытіи собранія.

Это обстоятельство нъсколько встревожило народное собраніе, которое, по предложению одного изъ депутатовъ 1), вошло въ сношенія съ европейскими делегатами для разъясненія этого недоразумѣнія, и въ концѣ концовъ собраніе добилось того, что протоколь объ его открытіи быль подписань австро-венгерскимь и турецкимъ делегатами.

Тырновское народное собраніе, съ оффиціальной точки зрънія, по буквъ берлинскаго трактата, было собраніемъ представителей одного только княжества, но въ сознаніи какъ самихъ представителей, собравшихся въ этой древней столинъ Болгарскаго царства въ первый разъ послъ многовъковаго рабства, такъ и всего на-

рода, было обще-болгарскимъ народнымъ собраніемъ.

Князь Дондуковъ-Корсаковъ, согласно полученнымъ имъ инструкціямь, хотя и внушаль членамь собранія передь его открытіемъ, что они отнюдь не должны уклоняться изъ рамокъ оффиціально установленной программы, для ихъ сов'єщаній, т. е. организаціи управленія княжества и одного только княжества, совътуя имъ воздержаться отъ всякаго рода протестовъ противъ постановленій конгресса, тъмъ не менъе допустиль избраніе въ депутаты собранія и такихъ болгаръ, которые вовсе не были уроженцами княжества и не имъли въ послъднемъ никакой осъдлости. Болбе того, въ числъ лично имъ назначенныхъ членовъ собранія фигурировали П. Каравеловъ 2) и Славейковъ, родина которыхъ была отръзана конгрессомъ отъ княжества,

Война и наша окупація фактически связала въ одно цълое Съверную Болгарію съ Южной (В. Румеліей), Санъ-Стефанскій договоръ наметилъ границы целокупной Болгаріи въ ея этнографическихъ границахъ, созданныхъ исторіей. Нашъ коммиссаръ, также какъ и все болгарское население края, видълъ въ разчленении Болгарін актъ политическаго насилія, временную и крайне прискорб-

ную уступку требованіямъ европейской дипломатіи.

<sup>1)</sup> Балабанова.

<sup>2)</sup> Петко Каравеловъ уроженецъ мъстечка Конрившицы въ В. Румеліи.

Такое общее настроеніе, конечно, не могло не высказаться и въ преніяхъ собранія, хотя князь Дондуковъ-Корсаковъ настоятельно совътоваль болгарамъ не подымать этого жгучаго вопроса, что, однако, не удержало многихъ изъ членовъ тырновскаго народнаго собранія отъ протестовъ противъ рѣшеній конгресса 1).

Но совъты благоразумія одержали верхъ. Погорячившись и пошумъвъ по адресу Европы, искаль чившей цълокупную Волгарію, тырновское народное собраніе, тъмъ не менъе, перешло къ разсмотрънію предстоявшей ему задачи, обсужденію органическаго ста-

тута княжества.

Драганъ Цанковъ, глава народной партіи, а въ настоящее время самый серьёзный дѣятель опозиціи князю Александру, весьма остроумно характеризовалъ положеніе, въ которое было поставлено тырновское собраніе, сказавъ: «Мы знаемъ одно только княжество, но границъ его мы не знаемъ. Кромѣ того, намъ запрещено говорить о дѣлахъ, не вошедшихъ въ программу (Дневникъ собранія, прот. № 9, стр. 45), поэтому займемся же пока той задачей, ради которой мы сюда созваны, — исторія сдѣлаетъ свое дѣло». Слѣдуя этому совѣту, собраніе и перешло къ обсужденію органическаго устава, внесеннаго на его разсмотрѣніе.

По предложенію депутата Стоилова, сначала была избрана особая коммиссія, изъ 15 членовъ, для предварительнаго разсмотренія проекта органическаго статута и представленія о немъ доклада

собранию.

Самое же собраніе въ ожиданіи этого доклада занялось разсмотръніемъ многочисленныхъ заявленій о народныхъ нуждахъ и потребностяхъ, поступившихъ въ собраніе изъ разныхъ концовъ Болгаріи, вмъстъ съ поздравительными телеграммами и заявленіями сочувствія. Особенно сильное впечатльніе произвела привътственная телеграмма изъ Москвы И. С. Аксакова, въ отвътъ на посланную ему собраніемъ въ день открытія этого послъдняго. Благодаря за память, Аксаковъ отвъчалъ, что присоединяется къ надеждамъ болгаръ, «въруя въ будущность и цълокупность Болгаріи».

Между тъмъ коммиссія изготовила свой докладъ, который и быль внесень на обсужденіе собранія, въ засъданіе 21-го марта

(2 апръля н. с.).

Въ первыхъ засъданіяхъ собранія, партіи не успъли еще обрисоваться. Этимъ объясняется случайный составъ коммиссіи, въ ко-

<sup>1)</sup> Г. Драндаръ говоритъ: «Тырновское собраніе прежде всего задалось мыслей протестовать противъ раздробленія Болгарін, нёкоторые депутаты даже предлагали совсёмъ отказаться отъ выполненія учредительной задачи, возложенной на собраніе (de se former en constituante) и съ протестомъ разойдтись по домамъ, оставляя Европё заботу вёдаться съ этимъ дёломъ, какъ она знаетъ» (Cinq ans de Regne, стр. 22 и 23).

торую, за исключениемъ Драгана Цанкова, понали именно тъ депутаты, которые отнюдь не представляли мнёній большинства собранія (напримъръ, Начевичъ, Грековъ, Балабановъ, Вулковичъ, Поменовъ).

Поэтому докладъ коммиссіи, предлагавшей одобрить съ незначительными и притомъ несочувственными большинству измъненіями проекть, внесенный княземь Дондуковымь, быль встръчень крайне непріязненно собраніемъ. Докладчикъ коммиссін г. Поменовъ, по объяснению г. Драндара, кромъ того, въ своемъ докладъ затронуль довольно безтактно самолюбіе депутатовъ неумъстнымъ напоминаніемъ о политической незрѣлости болгарскаго народа, который де слишкомъ неонытенъ въ политической жизни для пользованія широкой политической свободой, поэтому слишкомъ либеральная конституція непригодна для княжества Болгарскаго. Эта мысль, въ своемъ основании безусловно верная, но высказанная въ не совсёмъ ловкой формё и притомъ лицомъ, не пользовавшимся авторитетомъ въ собраніи, - подняла въ немъ бурю.

На этотъ докладъ посыпались рёзкія возраженія, особенно горячо нападъ на него П. Каравеловъ, сразу выдвинувшійся въ глазахъ собранія своими ярыми нападеніями на докладъ коммиссіи. «въ которомъ, по его словамъ, не было ни политики, ни логики, ни граматики. Витсто принциповъ, — говорилъ Каравеловъ, — мы видимъ въ этомъ докладъ какія-то четыре начала, подбитыя консервативнымъ вътромъ, вмъсто тезисовъ-пустую болтовню, вмъсто мотивовъ... о мотивахъ я не буду говорить, приведу только слова Данта: «а на этихъ посмотри и уходи». Одинъ изъ членовъ коммиссіи Др. Цанковъ заявилъ, что раздёляетъ мнёніе опозиціи о несостоятельности доклада, представленнаго коммиссіей. Это подало поводъ другому члену коммиссіп г. Грекову упрекнуть Цанкова въ измѣнчивости мнѣній, на что Цанковъ отвѣчалъ весьма ръзко, отрицая съ своей стороны всякую солидарность съ мнъніями коммиссіи, всл'єдствіе чего между Цанковымъ и Грековымъ разыгралась весьма бурная спена.

При обсужденіи доклада коммиссіи по статьямъ, когда дошли до вопроса о второй камеръ, страсти окончательно разыгрались. Вокругъ Каравелова, Цанкова и Славейкова сгрупировалось большинство, которое ръшительно отвергло предложенное проектомъ п докладомъ коммиссіи учрежденіе государственнаго совъта.

Послъ голосованія вопроса о государственномъ совъть, отвергнутаго большинствомъ собранія, М. Балабановъ, Стопловъ, Начевичь, Грековъ п нъкоторые другіе члены собранія оставили зало засъданія. Виъстъ съ тъмъ собраніе признало, что право быть депутатомъ пріобрътается исключительно путемъ выборовъ прямой подачей голосовъ.

Послъ двухмъсячнаго и весьма горячаго, по сопровождавшимъ

его дебатамъ, обсужденія, органическій статуть быль наконець разсмотрѣнь и утверждень собраніемь, но съ весьма значительными измѣненіями.

Князь Дондуковъ-Корсаковъ, — говорить вышеозначенный болгарскій писатель, — отнесся весьма политично и со свойственнымъ ему тактомъ къ такому рѣшенію вопроса тырновскимъ народнымъ собраніемъ. Онъ сдѣлалъ даже болѣе — благодаря его предстательству, русскій императоръ одобрилъ болгарскую конституцію, въ томъ видѣ и редакціи, которые были приняты тырновскимъ собраніемъ

(cm. Drandar, ibid. crp. 25).

Въ общихъ чертахъ эта тырновская конституція создавала слѣдующій порядокъ вещей: власть князя была еще болѣе ограничена, а значеніе представительнаго собранія расширено. Изъ состава народнаго собранія исключены всѣ члены по занимаемымъ ими должностямъ (въ томъ числѣ и высшее духовенство), а также лица по назначенію князя. Обыкновенное народное собраніе было составлено исключительно изъ депутатовъ, избираемыхъ прямою подачей голосовъ, по одному на 10,000 жителей обоего пола 1). Депутаты эти избираются на три года. Избирательное право принадлежитъ всѣмъ безъ изъятія болгарскимъ гражданамъ, достигшимъ 21 года и пользующимся гражданскими и политическими правами. Депутатами могутъ быть всѣ не лишенные правъ граждане, буде они достигли 30 лѣтъ отъ роду.

Порядокъ возбужденія законодательныхъ вопросовъ также изміненъ, слідующимъ образомъ: 1) законодательная иниціатива предоставлена князю и народному собранію; 2) законопроекты и предложенія правительства вносятся въ народное собраніе подлежащими министрами, по распоряженію князя. Каждый депутатъ также можетъ внесть въ народное собраніе законопроектъ или предложеніе, если они подписаны одною четвертью присутствовавшихъ депутатовъ; и 3) каждый законопроектъ или предложеніе, внесенное въ собраніе, могутъ быть взяты обратно, пока не послідовало голосованія собранія. Учрежденіе государственнаго совіта отвергнуто собраніемъ, какъ несогласное съ духомъ и условіями быта болгарскаго народа. Партія Цанкова, Каравелова и Славейкова, располагавшая, какъ я уже сказаль, большинствомъ голосовъ въ собраніи, слышать не хотіла объ учрежденіи государственнаго совіта въ Болгаріи.

Въ главъ II конституціи, о существъ и предълахъ княжеской власти, въ статьъ 1-й сказано, что княжество Болгаріи есть монархія, наслъдственная, конституціонная съ народнымъ предста-

<sup>1)</sup> См. конституцію княжества Болгарскаго, изданную на русскомъ и болгарскомъ языкъ въ 1879 году въ Тырновъ. Типографія Л. Каравелова и Н. Жейнова, при народномъ собраніи.

вительствомъ, безъ упоминанія о томъ, что она находится въ вассальныхъ отношеніяхъ къ Портѣ ¹). Въ порядкѣ наслѣдованія княжескаго престола также сдѣланы были измѣненія—наслѣдственное право, за потомствомъ перваго избраннаго князя, признавалось только въ прямой, нисходящей, мужской линіп. Въ текстѣ конституціи исключено всякое упоминаніе о правахъ на престолъ особъ женскаго пола. Представители болгарскаго народа, вслѣдствіе свойственнаго восточнымъ народамъ взгляда на женщину, сочли невозможнымъ допущеніе таковыхъ на княжескій престолъ Болгаріи.

При перечисленіи лицъ, имѣющихъ право на участіе въ регентствѣ, были исключены ближайшіе родственники князя—эти полномочія возлагаются исключительно на подданныхъ княжества, заявившихъ свои способности и преданность народнымъ интересамъ на службѣ княжества. Кромѣ того, въ виду упраздненія проектированнаго государственнаго совѣта, исключена статья о допущеніи въ составъ регентства членовъ этого совѣта.

Далъе собрание уменьшило цифру бюджета личныхъ расходовъ князя и на содержание его двора, отпустивъ на этотъ предметъ вмъсто ассигнованнаго, по проекту, милліона франковъ, всего 600 тысячъ франковъ.

Въ отдёлё о гражданскихъ правахъ подданныхъ княжества включены слёдующія три статьи: 1) титуль благородства и другія отличія, а равно ордена, въ Болгарскомъ княжествё не допускаются; 2) князю предоставляется право учредить только знакъ отличія, исключительно для военныхъ, за дёйствительно совершенные ими подвиги во время войны; и 3) торговля рабами не допускается въ Болгарскомъ княжествё. Всякій рабъ, какого бы ни быль онъ вёроисповёданія, пола, рода и племени, вступая на территорію Болгарскаго княжества, становится свободнымъ.

Въ отдёль о личной неприкосновенности гражданъ княжества включена слёдующая статья: никто не можетъ быть подвергнутъ наказанію, не установленному въ законахъ. Пытки и конфискація имуществъ воспрещаются. Свобода печати формулирована въ новой болѣе широкой редакціи. Тырновское народное собраніе, при обсужденіи этого вопроса, имѣло въ виду исключительно установленіе наибольшихъ гарантій, въ смыслѣ развитія свободнаго выраженія мнѣній въ печати, почти игнорируя при этомъ столь же цѣнныя и нужныя для общества гарантіи отъ злоупотребленія свободой печатнаго слова.

Постановленія болгарской конституціи о печати заключаются въ трехъ статьяхъ (79 — 81). Первая изъ нихъ гласитъ: «Печать свободна. Никакой цензуры не допускается и никакого залога не

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) О чемъ, согласно берлинскому трактату, говорилось въ русскомъ проектъ органическаго статута.

требуется отъ авторовъ, издателей и типографщиковъ. Если авторъ извъстенъ и жительствуетъ въ княжествъ, издатель и типографщикъ никакой отвътственности не подлежатъ».

Слъдующая 80 статья устанавливаеть нъкоторыя ограниченія для изданій, назначенныхь для богослуженія, какъ-то: книгъ священнаго писанія, богослужебныхъ и сочиненій догматическаго содержанія, а также учебниковъ закона Божія для православныхъ—изданіе таковыхъ допускается лишь съ одобренія святъйшаго синода. Въ силу 83 статьи конституціи, преступленія по дъламъ печати судятся, по закону, въ общихъ судебныхъ установленіяхъ 1).

Признанная первоначальнымъ проектомъ свобода сходокъ дополнена еще одной статьей, предоставляющей болгарскимъ гражданамъ право составлять дружества безъ всякаго предварительнаго разръшенія, если только цъль и средства этихъ дружествъ не приносятъ вреда государственному и общественному порядку, религіи

и добрымъ нравамъ.

Въ отношеніи высшихъ государственныхъ учрежденій, тырновское народное собраніе, какъ было выше сказано, упразднило государственный совътъ и, кромъ того, сократило одно изъ предположенныхъ министерствъ, именно общественныхъ работъ и земледълія. Вообще въ этомъ первомъ собраніи народныхъ представителей сказалась свойственная національному характеру болгаръ бережливость и стремленіе къ экономіи — ораторскія фразы никогда не увлекутъ болгарина до забвенія денежной стороны дебатируемаго вопроса.

Органическій статуть, такимъ образомъ передѣланный, быль названь конституціей Болгарскаго княжества. Его подписали предсѣдатель собранія высокопреосвященный Анеимъ (митрополитъ видинскій), уполномоченный нашего коммиссара, сенаторъ тайный со-

вътникъ С. И. Лукьяновъ и всъ 208 членовъ собранія.

Вслёдъ за симъ первое болгарское собраніе было закрыто княземъ Дондуковымъ, который въ произнесенной имъ, при этомъ случаѣ, рѣчи вполнѣ сочувственно привѣтствовалъ окончательныя рѣшенія собранія, поздравивъ болгарскихъ депутатовъ съ успѣшнымъ окончаніемъ, какъ сказано было въ его рѣчи, «сего великаго и перваго національнаго труда». Коснувшись мимоходомъ неизбѣжныхъ и весьма естественныхъ, въ виду новизны дѣла и важности задачи, недоразумѣній, возникшихъ во время обсужденія статута собраніемъ, князь Дондуковъ сказалъ депутатамъ: «Послѣднія и окончательныя рѣшенія ваши устраняютъ всѣ поводы къ обвиненію васъ въ

¹) Эта болгарская конституція, какъ сказано выше, была немедленно же обнародована на русскомъ и болгарскомъ языкѣ въ Тырновѣ. Французскій переводъ ея Дареста (Dareste) помѣщенъ въ Annuaire de la Société de la legislation сомрате́е, 9-me année. Очеркъ этой конституцін напечатанъ въ 1-мъ томѣ извъстнаго труда Демомбина «Les Constitutions Européennes», стр. 668—676.

незрълости и неподготовкъ къ предоставленной вамъ свободной политической жизни. Счастливое, правильное и законное довершеніе вами возложеннаго на васъ законодательнаго труда торжественно оправдываетъ довъріе къ вамъ великаго моего государя» (см. ръчи кн. Дондукова-Корсакова, въ дневникъ собранія).

Эта рѣчь князя Дондукова вызвала восторженныя заявленія сочувствія и благодарности со стороны болгарскихъ депутатовъ, которые не находили словъ для восхваленія князя Дондукова: «популярность русскаго императорскаго коммиссара въ Болгаріи, писали газетные корреспонденты и европейскіе дипломатическіе агенты,— огромная, Болгарія превозносить его до небесъ».

Засимъ, на 17-е число того же апръля мъсяца, вновь созвано, избранное уже согласно установленнымъ конституціей правиламъ, новое великое народное собраніе, въ томъ же Тырновъ, для избранія князя.

Если бы депутатамъ этого собранія была предоставлена полная свобода выбора князя, — говоритъ въ своей книгъ Драндаръ, — то не подлежитъ никакому сомнънію, что княземъ болгарскимъ былъ бы избранъ Дондуковъ-Корсаковъ.

Къ нему, какъ заявляетъ этотъ болгарскій писатель, депутаты обращались съ настойчивой просьбой принять престолъ Болгаріи, но князь Дондуковъ отвъчалъ имъ, что признано невозможнымъ, чтобы княземъ Болгаріи былъ избранъ русскій, и при этомъ сказаль, что ему положительно извъстно, что государь императоръ желаетъ, чтобы выборъ депутатовъ остановился на принцъ Александръ, который и былъ избранъ въ тотъ же день.

Другіе кандидаты, о которыхъ передъ тѣмъ было немало толковъ въ нечати, именно славный своими боевыми подвигами, илемянникъ черногорскаго князя, Божидаръ Петровичъ, впрочемъ, отнюдь не домогавшійся этого избранія, и румынскій князь Бибеско, сынъ низвергнутаго въ 1848 году господаря Валахіи, и нѣкоторые другіе, были устранены, какъ только собраніе узнало волю русскаго императора.

Одно время передъ выборами производилась нѣкоторая агитація съ цѣлью провести на княжескій престолъ Болгаріи сербскаго Милана <sup>1</sup>). Эта комбинація съ точки зрѣнія усиленія матеріальнаго и политическаго значенія новаго Болгарскаго княжества имѣла за себя немало шансовъ, хотя едва ли бы она была допущена Европой.

Но эта попытка не имѣла никакого успѣха среди болгаръ, вслѣдствіе крайне непріязненныхъ отношеній, издавна существующихъ между болгарами и ихъ ближайшими сосѣдями сербами. Въ са-

¹) См. статью Д. Георгіевскаго «Гражданское управленіе въ Болгарін», «Наблюдатель» ва 1882 годъ, № 10, стр. 191.

момъ же собраніи о кандидатуръ Милана никто изъ депутатовъ

даже не запкнулся.

Тырновское народное собраніе, избравъ князя, выбрало изъ среды своей депутацію изъ 6-ти представителей, для передачи ръшенія собранія избраннику болгарскаго народа, который находился въ это время въ Ливадіи, въ гостяхъ у покойнаго императора.

Молодой принцъ Александръ Батенбергъ, второй сынъ дяди великаго герцога Гессенскаго, принца Александра Гессенскаго, отъ морганатическаго брака послъдняго съ дъвицей Гастке, лейтенантъ прусской службы, обладавшій весьма скромными финансовыми средствами, шпрокой натурой и честолюбіемъ, конечно, принялъ весьма

охотно предложенный ему княжескій престоль Болгаріи.

Изъ числа прибывшихъ въ Ливадію депутатовъ народнаго собранія, новый болгарскій князь особенно сблизился съ г. Стонловымъ, такимъ же молодымъ человъкомъ, какъ и онъ самъ. Уроженецъ Восточной Румеліи, Стонловъ получилъ образованіе въ одномъ изъ германскихъ университетовъ, куда его послали учиться родители, люди довольно зажиточные и притомъ весьма честолюбивые. Стопловъ хорошо говорилъ понъмецки и притомъ свободно владълъ и другими европейскими языками. Это послъднее обстоятельство особенно сблизило его съ принцемъ Александромъ Батенбергомъ.

Онъ удержалъ Стоилова при себъ, предложилъ ему тотчасъ же мъсто домашняго своего секретаря, объщавъ ему многія и великія

милости въ будущемъ.

Откланявшись въ Ливадіи, князь Александръ отправился по европейскимъ столицамъ, съ обычными, въ подобныхъ случаяхъ, визитами. Въ Берлинъ, бесъдуя съ Бисмаркомъ, Александръ Батенбергъ, какъ разсказываютъ, высказалъ опасеніе за ожидающее его положеніе въ Болгаріи, ссылаясь на шаткое положеніе дълъ въ Болгаріи и радикальный характеръ тырновской конституціи и т. д. Бисмаркъ его успокоилъ остроумнымъ замъчаніемъ: «Ничего, принцъ, — будто бы сказалъ ему желъзный канцлеръ, — поъзжайте себъ въ Болгарію, во всякомъ случаъ, у васъ останется пріятное воспоминаніе подъ старость» 1).

Объёхавъ европейскія столицы, молодой болгарскій князь поспёшиль представиться султану въ Константинополё, гдё Абдуль-Гамидъ приняль его съ подобающею случаю любезностью. Старые турки качали головами, смотря на юнаго князя болгарской райи, который держаль себя весьма независимо и вовсе не походиль на прежнихъ господарей княжествъ, прібзжавшихъ на поклонъ къ

падишаху.

Изъ Константинополя князь отправился въ Варну, гдъ и всту-

<sup>&#</sup>x27;) Drandar, page 31.

пилъ на болгарскую территорію. Въ Варнъ князя Александра встрътилъ Дондуковъ-Корсаковъ, проводившій его до Тырнова; здъсь новый князь принесъ присягу на върность конституціп болгарской, въ самыхъ торжественныхъ и категорическихъ выраженіяхъ. Говорятъ, что голосъ его слегка дрожалъ, когда онъ произносилъ торжественныя слова присяги.

За симъ, пожелавъ новому правителю Болгаріи, принявшему такимъ образомъ бразды правленія, всякаго благополучія и усиъха, А. М. Дондуковъ-Корсаковъ прямо изъ Тырнова уъхалъ въ Россію, а князь болгарскій отправился въ Софію.

Берлинскій трактать и болгарская конституція не предрѣшили вопроса о выборѣ столицы для Болгарскаго княжества. Князю предстояло избрать для этого одинь изъ двухъ городовъ. Удобства мѣстоположенія и благопріятныя физическія условія, также какъ и историческое прошлое, указывали на Тырново. Тырново обладаеть превосходнымъ климатомъ, живописными окрестностями, расположено въ самомъ центрѣ княжества. Въ виду всѣхъ этихъ удобствъ, оно и было избрано мѣстомъ созванія народнаго собранія, для разсмотрѣнія органическаго статута и избранія князя.

Но въ пользу Софін громко говорили другія соображенія военныя и политическія. Назначая столицей княжества Софію, князь Александръ занималь весьма удобный сторожевой пость, для наблюденія за ходомъ дѣлъ въ сосѣдней Македоніи, на которую неизбѣжно обращались взоры болгарской политики въ будущемъ и которая, какъ то было ясно уже тогда, становилась яблокомъ раздора между Болгаріей и соперничающей съ ней Сербіей.

Софія, какъ столица княжества, служила выраженіемъ твердой рѣшимости правительства болгарскаго преградить стремленіе сербовъ къ расширенію территоріи въ этомъ направленіи. Кромѣ того, дѣлая центромъ управленія и резиденцією князя Софію, болгарское правительство торжественно заявляло, что оно будетъ неуклонно слѣдовать политикѣ соединенія и считаетъ Восточную Румелію неотъемлемой частью княжества. Имѣя столицей Софію, Болгарское княжество всегда было на-готовѣ перешагнуть черезъ постановленіе берлинскаго конгресса, отколовшаго Южную Болгарію отъ Сѣверной.

Князь Дондуковъ, послѣ подписанія берлинскаго трактата, сначала предполагалъ перенести свою резиденцію въ Тырново, но обстоятельства заставили его измѣнить это намѣреніе, и онъ, какъ я говорилъ выше, призналъ необходимымъ послѣ отъѣзда изъ Филипполоя перенести наше гражданское управленіе княжествомъ въ Софію.

Софія (Сердика древнихъ) расположена въ центръ Балканъ. Климатическія и физическія условія этого города неособенно благопріятны. Ръзкіе переходы температуры — лътомъ въ знойные дни термометръ показываетъ до 40° тепла; колодная и суровая зима — въ январъ ртуть неръдко опускается на 20° ниже нуля; кромъ того, частыя и ръзкія колебанія суточной температуры дълаютъ климатъ Софіи весьма вреднымъ для здоровья. По метеорологическимъ наблюденіямъ одного французскаго ученаго г. Тонара (Thonard), въ Софіи суточныя измъненія температуры неръдко опредъляются разницей отъ 15-ти до 16-ти градусовъ. Кромъ того, Софія подвержена землетрясеніямъ.

Но молодой болгарскій князь, мечтавшій съ самаго начала замѣнить княжескую корону турецкаго вассала болье блестящею королевской короною наслѣдника Асѣней, конечно, избралъ своей

резиденціей Софію.

Въ этомъ случав его не остановила даже отдаленность новой столицы отъ рельсовыхъ путей сообщения, соединяющихъ княже-

ство съ Европой.

Въ это же время была издана, какъ мнъ говорили, на счетъ князя Александра, налитографированная гдъ-то въ Германіи, картинка, изображающая юнаго князя Болгаріи, вокругъ котораго радостно сплетаютъ руки символическія изображенія Мизіи, Өракіи

и Македоніи.

Политика и образь дъйствій князя Александра вызвали немало вполнъ заслуженныхъ нареканій, но надо сказать, что, не смотря на всю свою лживость, гибкость принциповъ и ненадежность словъ и объщаній, Александръ Батенбергъ съ первыхъ же шаговъ своей политической дъятельности обнаружиль очевидное намъреніе служить дълу объединенія Болгаріи. При каждомъ удобномъ случать онь заявляль, что цъль его политики созданіе исторической, цълокупной Болгаріи. Этимъ объясняются симпатіи болгаръ, которыми пользовался князь Александръ до переворота 27-го апръля 1881 года, а равно и то, что онъ усидъль на престолъ послъ этого переворота.

На упреки, дълаемые ему европейскими представителями за отношенія его правительства къ политической пропагандъ и агитаціи въ Македоніи и Восточной Румеліи, — комитеты соединенія въ Восточной Румеліи довольно открыто сносились съ Софіей, — князь Александръ хотя и въ дипломатическихъ выраженіяхъ, но довольно ясно и твердо давалъ понять, что онъ не можетъ держаться во власти, идя наперекоръ національнымъ стремленіямъ болгарскаго народа, и что для него такая національная политика объединенія

въ силу вещей обязательна.

По прівздів князя въ Софію, гді его ожидаль рядь торжественныхъ встрічь, депутацій и всякаго рода овацій, онъ быль первое время увлечень празднествами и выраженіями народнаго энтузіазма. Это были дни общаго ликованія и самыхъ світлыхъ надеждъ на будущее. Болгаре были въ восторгі отъ своего князя—его моло-

дость (ему едва минуло 22 года), красивая наружность и военная выправка произвели на всёхъ самое пріятное впечатлёніе.

Правда, нѣкоторые скептики, въ родѣ Драгана Цанкова, уже тогда высказывали опасенія, какъ оы такой молодой, красивый да бойкій князь не сталъ мотать лишнихъ денегъ. Цанкова упрекали за такія слова и требовали отъ него объясненій, почему онъ противъ князя и не раздѣляетъ общаго восторга. Упрямый старикъ отвѣчалъ: «Я не противъ князя, можетъ быть, онъ и хорошій человѣкъ. Я только нахожу, что онъ намъ слишкомъ дорогъ. Мы могли бы устроиться подешевле».

Менѣе разсчетливое большинство, въ эти медовые дни перваго знакомства съ новымъ княземъ, не заходило такъ далеко и не думало задаваться вопросомъ, во что обойдется болгарскому карману молодой и щеголеватый князь. Ради общенароднаго торжества и радости, возбужденной во всемъ болгарскомъ населеніи видомъ молодаго, красиваго и привѣтливаго князя на старомъ престолѣ болгарскихъ царей, болгарскіе политикѝ забыли меркантильные разсчеты и даже осуждали за такого рода соображенія Цанкова. Такое широкое и либеральное отнощеніе болгарскихъ политиковъ къ экономической сторонѣ дѣла, впрочемъ, объяснялось наличностью 14.000,000 франковъ, оставленныхъ русскимъ управленіемъ въ кассахъ княжества. Такой солидный фондъ, въ глазахъ болгаръ, гарантировалъ ихъ отъ необходимости прибѣгатъ къ увеличенію налоговъ. Пока для нихъ этого было довольно.

Болгарскіе селяки и даже шопы 1) изъ сосъднихъ деревень приходили въ Софію, чтобы посмотръть на своего молодца князя; они радовались, слыша, что это племянникъ царя Александра. Одинъ старикъ изъ Казанлыка, попавъ въ Софію и встрътивъ случайно на улицъ князя Александра, остановилъ его громкимъ выраженіемъ своей наивной симпатіи, говоря, что его болгарское сердце взыграло радостью, при видъ князя: «Такой ты молодой, да бравый, да хорошій— не то что нашъ старый паша» (т. е. Богориди), — прибавилъ онъ со вздохомъ. Это простое и безцеремонное выраженіе сочувствія и сравненіе съ Алеко-пашой очень понравилось молодому князю. Словоохотливый старикъ получилъ въ подарокъ нъсколько серебряныхъ монетъ.

Но праздники и ликованіе, какъ все на свътъ, прошли, приходилось подумать о будничныхъ и при томъ неотложныхъ заботахъ—объ организаціи управленія. Народное собраніе, согласно конституціи, должно было собраться только осенью, а для управленія княжествомъ необходимо было тотчасъ же составить министерство.

<sup>1)</sup> Нюны, составляющіе особое малочисленное племя, нісколько отличное отъ настоящихъ болгаръ (по мивнію ученыхъ, остатки древнихъ пеласговъ), возбуждають насм'єшки болгаръ своей простотой, доходящей до глупости.

Во время путешествія князя по Европ'є, когда онъ по дорог'є въ Константинополь прибыль въ Бриндизи, въ этомъ город'є его встр'єтиль полковникъ Шепелевъ, котораго Дондуковъ-Корсаковъ послаль навстр'єту болгарскому князю, чтобы познакомить посл'єдняго съ положеніемъ д'єль въ Болгаріи, а такъ же и съ людьми, съ которыми придется вступить въ сношенія для управленія страной.

Полковникъ Шепелевъ представилъ подробный докладъ по этимъ предметамъ болгарскому князю, въ заключение котораго сказалъ, что не можетъ скрыть отъ него, что въ Болгаріи ощущается несомнѣнный недостатокъ въ политическихъ людяхъ, стоящихъ на высотѣ положения, созданнаго обстоятельствами, и вполнѣ способныхъ управлять страной, но что съ этимъ фактомъ волей-неволей надо примириться и взять то, что имѣется подъ руками. Поэтому онъ и рекомендовалъ князю для составления его перваго кабинета министровъ — Драгана Цанкова, Петко Каравелова и Грекова, какъ наиболѣе выдававшихся и вліятельныхъ представителей двухъ партій, образовавшихся въ тырновскомъ народномъ собраніи.

Князь Александръ, конечно, счелъ долгомъ принять эти указанія, вполнѣ разумныя, къ свѣдѣнію. Онъ это сдѣлалъ тѣмъ охотнѣе, что у него не было никакихъ личныхъ антинатій или симпатій къ тѣмъ или другимъ лицамъ въ Болгаріи, а его секретарь Стоиловъ на первое время не посмѣлъ рискнуть своимъ положеніемъ, навязывая своихъ пріятелей князю. У Стоилова, понятно, были личные счеты съ болгарскими партіями тырновскаго собранія, но онъ благоразумно рѣшился подождать благопріятнаго времени и обстоятельствъ, чтобы свести эти счеты, а пока его болѣе всего занималъ вопросъ объ упроченіи своего личнаго положенія при князѣ.

По порученію князя, Стопловъ телеграфироваль Цанкову въ Варну, гдъ послъдній занималь въ то время должность губернатора, передавая ему предложеніе князя составить кабинеть съ уча-

стіемъ Петко Каравелова и Грекова.

Телеграмма была подписана не княземъ, а Стоиловымъ. Это не понравилось Цанкову, а тъмъ паче поставленное ему телеграммой условіе пригласить въ составъ министерства Грекова, съ которымъ Цанковъ пмълъ столько столкновеній въ засъданіяхъ тырновскаго собранія. Онъ оставилъ цълыя сутки телеграмму безъ отвъта, подъ тъмъ предлогомъ, что не знаетъ, отъ кого послана ему телеграмма (фамилія Стоилова была переврана телеграфистомъ), а на вторичную телеграмму Стоплова отвъчалъ отказомъ.

Въ этомъ случав Цанковъ едва ли поступилъ тактично, потому что задълъ самолюбіе князя и далъ карты въ руки своимъ противникамъ, т. е. тому кружку честолюбивыхъ интригановъ, который образовался, подъ эгидой Стоилова, изъ Грекова и Начевича. Этотъ печальной памяти тріумвиратъ надълалъ не мало зла Болгаріи.

Петко Каравеловъ, въ виду отказа Цанкова, также отклонилъ предложенный ему министерскій портфель. Князь Александръ приняль это за личную обиду и, крайне разсерженный этой первой своей неудачей, еще тъснъе сблизился съ противниками радикаловъ и совсъмъ отдался въ руки друзей своего «симпатичнаго секретаря», какъ онъ называлъ Стоилова.

Это обстоятельство, т. е. сближеніе князя съ Стоиловымъ, по митьнію г. Драндара, имъло самыя роковыя послъдствія: оно послужило зерномъ, изъ котораго выросли всъ послъдовавшіе конфликты между княземъ и народнымъ собраніемъ и даже самый перевороть 27 апръля 1881 года.

Такое объясненіе политическихъ кризисовъ, пережитыхъ Болгарскимъ княжествомъ, свидътельствуетъ лишь о желаніи отыскать козла отпущенія, щадя но возможности самого князя, но оно погрѣшаетъ противъ логики исторіи и не выдерживаетъ критики, выдавая поводы за причины, а мелкія интриги и людей, служившихъ лишь орудіемъ, за главныхъ факторовъ политическихъ событій. Спору нѣтъ, что Стоиловъ показалъ себя плохимъ патріотомъ своего отечества, мелкимъ интриганомъ и честолюбцемъ, служившимъ не благу страны, а своимъ личнымъ цѣлямъ и лицамъ,— все это вѣрно, но очевидно, что такого сорта люди не руководятъ событіями, а дѣлаются услужливыми орудіями въ чужихъ рукахъ. Такова и была роль Стоилова, котораго князь приблизилъ къ себѣ и сдѣлалъ изъ него довѣреннаго совѣтника, потому что на первыхъ же порахъ разгадалъ въ немъ человѣка, вполнѣ готоваго служить не народу, а личнымъ интересамъ князя.

Часто говорять французы: «les grands événements sont produit par des petits»; въ этомъ остроумномъ изрѣченіи отъ частаго его употребленія стерся настоящій смысль—оно подчеркиваеть напболѣе наглядную и доступную пониманію публики сторону событій, указывая, что они вызываются нерѣдко мелкими, ничтожными обстоятельствами, именно вызываются, но не создаются.

Болгарскіе же политики и публицисты, въ родѣ Драндара, простодушно считають эти мелкія случайныя обстоятельства и личныя интриги за настоящія коренныя причины разразившихся надъ ихъ страной политическихъ кризисовъ. Слишкомъ долго замкнутый въ тѣсныхъ рамкахъ мелкихъ общинныхъ интересовъ болгарскій умъ пока еще не успѣлъ развить въ себѣ способности къ болѣе широкимъ обобщеніямъ и серьёзному пониманію историческихъ событій.

Сужденія г. Драндара, въ этомъ случав, не что иное какъ отголосокъ ходячихъ мнвній, вполнв раздвляемыхъ болве авторитетными политическими двятелями Болгаріи, твердо убъжденными, что всв бвды, постигшія княжество за послвдніе годы, произошли именно оттого, что тырновское народное собраніе въ числв дру-

гихъ депутатовъ послало въ Ливадію къ князю г. Стоилова, а Др. Цанковъ отказался отъ предложенія князя составить первый кабинетъ для княжества.

Такое объяснение какъ этого, такъ и другихъ явлений новъйшей болгарской исторіи мнѣ не разъ приходилось встръчать въ болгарской печати и слышать въ личной бесёдё отъ болгарскихъ политиковъ. Такъ, напримъръ, болгары пресерьёзно меня увъряли, что нерасположение къ П. Каравелову нашихъ дипломатическихъ сферъ объясняется неловкостью Каравелова, разбившаго чашку съ чаемъ на вечеръ у русскаго дипломатическаго агента въ Софіи г. Давыдова 1). «Князь Дондуковъ-Корсаковъ, какъ человъкъ военный, не обратилъ вниманія на ръзкость манеръ Каравелова и оказываль ему постоянно свое расположение, но ваши дипломаты послъ этого случая съ чашкой чая терпъть не могутъ нашего Петку». Переворотъ 6-го сентября прошлаго года прівзжавшіе въ Петербургъ минувшей зимой болгары старались объяснить по той же мъркъ. Переворотъ произошелъ де оттого, что Крестовичъ прогналь со службы Захарія Стоянова, а маіоръ Николаевъ 2) быль въ дурныхъ отношенияхъ съ русскимъ консульствомъ и военнымъ агентомъ подполковникомъ Чичаговымъ, вслъдствіе ссоры съ предше-

ственникомъ Чичагова, Э. В. Эккомъ.

Въ первой главъ настоящаго очерка («Историческій Въстникъ», № 5 за этотъ годъ) я указалъ на крайне ненормальное разръшение болгарскаго вопроса конгрессомъ, которое заключало въ себъ неизбъжныя смуты въ будущемъ. Кромъ того, наше управленіе всл'єдствіе сокращенія срока окупаціи лишено было возможности создать вполнъ прочный порядокъ политическаго и общественнаго устройства Болгаріи въ томъ духъ и по той программъ, которая была задумана княземъ Черкасскимъ. Наконецъ, самый выборъ князя былъ затрудненъ вившательствомъ Европы въ болгарскія д'єла и происками западной дипломатін, которая приходила въ ужасъ отъ одной мысли видъть княземъ Болгаріи правителя славянской крови. Угождая европейской дипломатіи, Россія ръшительно устранила не только русскихъ кандидатовъ, о которыхъ мечтали болгары (Дондукова-Корсакова и Н. П. Игнатьева), но Божидара Петровича, избраніе котораго не нравилось европейской дипломатін, опасавшейся, что воинственный п даровитый черногорецъ, сдълавшись княземъ Болгаріи, будеть держаться чисто народной политики и высоко подниметь на Балканскомъ полуостровъ знамя славянской идеи и исторические интересы славянской расы.

2) Мајоръ Николаевъ, начальникъ дружины въ Филиппополъ, одинъ изъ главныхъ дъятелей переворота 6-го септября.

<sup>1)</sup> Г. Давыдовъ, первый нашъ представитель въ Софіи, оставался на этомъ посту весьма педолго, тяготясь своимъ положениемъ въ Болгарин; онъ получилъ другое назначение и умеръ въ прошломъ году нашимъ посланникомъ въ Японіп.

Такими отношеніями Европы и быль обусловлень выборь принца Александра Батенберга, пользовавшагося, кром'в того, личными симпатіями нашего покойнаго императора.

Но, сажая на престолъ Болгарскаго княжества, согласно желанію Европы, молодаго нёмецкаго принца, офицера прусской службы, хотя и связаннаго узами родства съ нашимъ императорскимъ домомъ. Россія, въ виду его молодости и невозможности заранъе опредълить свойства его характера и направленія, естественно колебалась вверить ему полновластное распоряжение судьбами болгарскаго народа, искупленнаго нами изъ турецкаго плъна такой дорогою ценою. Наши государственные люди, голосъ которыхъ имелъ значеніе въ рішеніи болгарскихъ діль, а тімь боліве сами представители болгарскаго народа, находили крайне рискованнымъ предоставить широкія прерогативы власти молодому принцу, совершенно чуждому по воспитанію, чувствамъ, въръ и языку народу, которымъ онъ призванъ былъ управлять. Отсюда весьма естественное и понятное желаніе тырновскаго народнаго собранія ограничить права и полномочія князя широкимъ и властнымъ участіемъ народнаго представительства въ дёлахъ управленія.

Хотя князь Александръ и пользовался въ началъ несомнънными, вполнъ искренними симпатіями русской власти, тъмъ не менъе ръшительное желаніе тырновскаго народнаго собранія измънить первоначальную, т. е. петербургскую, редакцію конституціи, въ смыслъ расширенія правъ народнаго представительства, было уважено государемъ императоромъ, согласно представленіямъ князя Дондукова-Корсакова. Въ этомъ случав Россія руководилась совершенно върной мыслыо, что ея политика на Балканскомъ полуостровъ можетъ и должна опираться на народъ, а не на отдъльныя лица. Европейская дипломатія, съ своей стороны, также не протестовала противъ постановленій тырновской конституціи, хотя нікоторые органы европейской печати отмътили тогда же слишкомъ радикальный характеръ болгарской конституціи. Мотивы такого благодушнаго отношенія Западной Европы, конечно, вытекали изъ совсъмъ другихъ соображеній и побужденій: зная по опыту практику конституціоннаго режима, европейскіе дипломаты отлично понимали, что тырновская конституція непзбіжно приведеть къ різкимъ столкновеніямъ между княземъ и народнымъ собраніемъ, что, конечно, было весьма на руку нашимъ врагамъ тайнымъ и явнымъ, ибо одной изъ главныхъ задачъ конгресса и политики западныхъ державъ было парализировать успъщное развитие болгарской народности на Балканскомъ полуостровъ.

Молодой, самолюбивый князь, желающій во что бы то ни стало играть политическую роль и фигурировать въ глазахъ общественнаго мнѣнія на полуостровъ и въ Европъ, и чисто демократическое, полновластное народное собраніе, руководимое горячими радикалами, людьми, необузданными во мнівніяхъ и дібствіяхъ, и притомъ народное собраніе, опирающееся на одну изъ самыхъ радикальныхъ конституцій въ Европъ,—такое стеченіе обстоятельствъ не могло представлять достаточной гарантіи для нормальнаго развитія политической жизни новаго княжества.

Послъдствія были ясны и очевидны. Зимой 1881 года, за нъсколько мъсяцевъ до переворота 27 апръля 1881 года, графъ Кевенгюллеръ, оставляя свой дипломатическій постъ въ Софіи, гдъ онъблизко изучилъ характеръ князя и настроеніе народнаго собранія, потирая руки, говорилъ, что всъ элементы политической драмы въ Болгаріи на лицо и въ полномъ ходу, и пояснялъ, что эта драма разыграется съ трескомъ и къ немалому ущербу русскаго вліянія въ Болгаріи, причинивъ немало заботъ и огорченій русской дипломатіи.

Эту же мысль, подъ видомъ лукаваго соболезнованія къ такой перспективъ, высказалъ баронъ Каллай, разставаясь съ княземъ А. Н. Цертелевымъ въ Константинополъ, послъ изданія въ апрълъ 1879 года органическаго статута Восточной Румелін, надъ которымъ они оба работали нъсколько мъсяцовъ. Въ мартъ 1881 года, когда я былъ въ Константинополъ, Макензи Валласъ, спеціальный корреспондентъ «Times», хорошо знакомый Петербургу, посланный послъ конгресса пресловутымъ органомъ Лондонскаго Сити, не безъ основанія называемымъ 7-ю великою державою, на берега Босфора для спеціальнаго наблюденія за ходомъ дѣлъ и имъвшій, благодаря своимъ матеріальнымъ средствамъ, самыя обстоятельныя и точныя свъдънія о положеніи дёлъ въ Болгаріп, говорилъ мнъ: «Созданное Россіей положеніе вещей въ Болгаріи представляеть всё элементы неизбежныхъ кризисовъ; я полагаю, что ваша дипломатія ихъ не желаетъ, но она находится въ очевидномъ противоръчіи сама съ собой. Не раздълня славянофильскихъ теорій, но, уступивъ этому теченію въ дълъ организаціи княжества и игнорируя указанія политическаго опыта Западной Европы, Россія одобрила радикальные, ультра-демократические принципы, положенные въ основу тырновской конституцін. Съ одной стороны — одна палата, и притомъ въ чисто демократическомъ духъ народнаго суверенитета, руководимая депутатами, воспитанными въ Россіи въ духъ крайнихъ теорій, близкихъ ко взглядамъ вашихъ нигилистовъ, а съ другой — молодой, властолюбивый князь, воспитанный въ совершенно иныхъ понятіяхъ, и которому порядокъ вещей, узаконенный тырновской конституціей, кажется вопіющей аномаліей. Между княземъ Александромъ и радикальнымъ кабинетомъ Каравелова нътъ и не можетъ быть ничего общаго — это два противоположные полюса, взаимно и глубоко враждебныя начала; столкновеніе между ними и притомъ самое ръшительное неизбъжно. Скоро въ Софіи разыграется очень крупная политическая драма, въроятно, это произойдетъ даже скорѣе, чѣмъ думаютъ ваши дипломаты, которымъ Софія готовитъ немало заботъ, хлопотъ и огорченій»<sup>1</sup>).

Европейская печать была au courant такого положенія вещей въ княжествѣ, и только за недостаткомъ мѣста я не привожу выписокъ изъ «Times», «Algemeine Zeitung», «Кельнской Газеты», Fremdenblatt» и «Neue Freie Presse» а также «Débats» и другихъ газетъ, которыя несомнѣнно свидѣтельствуютъ, что ожиданіе и даже неизбѣжность крупныхъ политическихъ кризисовъ въ княжествѣ не составляли секрета для европейской печати, слѣдившей за ходомъ дѣлъ въ Болгаріи. Европейскіе дипломаты въ Константинополѣ все это знали еще ближе и, конечно, были весьма довольны такимъ ходомъ дѣлъ. Скажу болѣе: дипломатія, по крайней мѣрѣ, австрійская, старалась даже несомнѣнно обострить болгарскій кризисъ и дѣйствовала въ этомъ духѣ.

Такъ, напримъръ, австро-венгерское посольство весьма предупредительно обращало вниманіе нашего посла въ Константинополъ Е. П. Новикова, послъ 1 марта, на нъкоторыя безтактныя, чтобы не сказать болье, статьи болгарскихъ газеть по поводу злодъйскаго преступленія, повергшаго всю Россію въ глубокое горе. Австро-венгерскіе дипломаты искусно пользовались обстоятельствами для возбужденія антипатій почтеннаго Е. П. Новикова, человъка въ высшей степени впечатлительнаго, къ существовавшему въ Болгарін порядку вещей, хотя нашъ посоль отнюдь не погръщаль избыткомъ сочувствія къ болгарамъ. Такіе взгляды Е. П. Новикова прежде всего, конечно, отзывались на сношеніяхъ нашего посла съ г. Балабановымъ, представителемъ княжества въ Константинополъ. Г. Балабанова въ русскомъ посольствъ постоянно встръчали такіе отзывы объ его соотечественникахъ, отъ которыхъ даже ему прихо-

<sup>1)</sup> Макензи Валласъ имълъ въ Константиноподъ совсъмъ исключительное положение, такъ сказать, рангомъ выше обыкновенныхъ корреспондентовъ «Times», хотя таковые, какъ изв'єстно, вообще снабжены весьма широко депежными средствами. Г. Валласъ имътъ въ разныхъ частяхъ полуострова своихъ собственныхъ корресиондентовъ и даже особыхъ курьеровъ и скоръе походиль на сверхштатнаго дипломатическаго агенга великой державы, чёмъ на обыкновеннаго корреспондента. При немъ состояль особый секретарь, изъ турецкихъ армянъ, г. Поладъ, своего рода волшебникъ и магъ, проникавшій въ силу своего проимрства и благодаря англійскому золоту въ самые потаенные ящики и наисекретнъйшіе пакеты, доставляя копін съ самыхъ секретныхъ документовъ, интересовавшихъ г. Вадласа. Приномню для примъра исторію, случившуюся съ тайными инструкціями чрезвычайнаго посла, отправленнаго султаномъ въ Берлинъ. Эти инструкціи были напечатаны въ «Тімез» какъ разъ передъ представленіемъ посла Бисмарку. Абдулъ-Гамидъ, приведенный въ бъщенство опубликованіемъ этихъ инструкцій, приказаль выслать Валласа изъ Константинополя, но корреспондентъ «Times» былъ сила, и, не смотря на все желаніе султана выдворить изъ своей столицы всюду проникающаго корреспондента, г. Валласъ преспокойно прожиль еще изсколько изть въ Константинополз. Замбчу кстати, что этоть самый г. Поладь быль вхожь и въ наше посольство, въ которомь онь бываль, давая уроки турецкаго языка одному высокопоставленному липу.

ства въ дълахъ управленія.

дилось морщиться, хотя г. Балабановь по этой части быль человёкь обстрёленный.

Но, - что гораздо важнее, - такое настроение нашего посла въ Константинополъ, конечно, высказывалось и въ его донесеніяхъ и депешахъ въ Петербургъ министерству иностранныхъ дълъ, а такіе отзывы о положени вещей въ княжествъ могли имъть нъкоторую долю вліянія на отношенія нашего кабинета къ первому coup d'état князя Александра. Правда, пока постъ военнаго министра занималъ гр. Л. А. Милютинъ, принимавшій близкое участіе въ вопросахъ нашей внъшней политики, относительно Балканскаго полуострова вообще и болгарскаго вопроса въ частности, взгляды и мненія посольства въ Константинополъ не могли поколебать общихъ руководящихъ началъ нашей политики въ отношеніи Болгаріи. Покойный государь, принимавшій непосредственное личное участіе въ разръщенін болгарскихъ дёлъ, такъ сказать, самъ руководилъ нашей политикой въ этомъ вопросъ, постоянно совъщаясь по болгарскимъ дёламъ съ военнымъ министромъ, графомъ Милютинымъ. Въ Болгаріи всёмь и каждому, а тёмь болёе князю Александру, было извъстно, что и графъ Милютинъ держится вполнъ установившихся взглядовъ на порядокъ вещей; созданный тырновской конституціей въ княжествъ, и ръшительно противится всякимъ комбинаціямъ, направленнымъ къ упраздненію участія народнаго представитель-

Смерть государя и выходъ въ отставку Д. А. Милютина значительно измъняли положение вещей. Внимание правительственное было поглощено заботами подавленія крамолы. Россія была глубоко потрясена ужасной катастрофой 1-го марта, и внимание ея Державнаго Вождя было исключительно посвящено нашимъ внутреннимъ дъламъ. Князь Александръ болгарскій, прітэжавшій въ Петербургъ, на погребеніе покойнаго государя, могъ лично уб'єдиться, что въ глазахъ императора и всей Россіи болгарскія дёла отошли на второй планъ. Поэтому онъ могъ разсчитывать, что наша дипломатія будеть менте энергично стоять за неприкосновенность тырновской конституціи. Такимъ образомъ, князь болгарскій убхалъ изъ Петербурга съ убъжденіемъ, что Россія теперь не наложить рѣшительнаго veto на давно затъянный имъ переворотъ, съ цълью упраздненія тырновской конституціи. Послъ 1 марта, разговаривая съ Каравеловымъ, князь Александръ измѣнилъ тонъ и поставилъ ему на видъ, что его партія не можеть болье разсчитывать на поддержку русскаго правительства, что тырновская конституція лишается сильнаго защитника въ лицъ графа Милютина, голосъ котораго уже не имъетъ прежняго значенія въ вопросахъ внъшней политики Россіи по отношенію къ Болгарія 1), «а г. Новиковъ вовсе не сочувствуєть

<sup>1)</sup> Объ этомъ разговоръ ки. Александра съ Каравеловымъ миъ передавалъ

вашей партіи п тырновской конституціи»,—прибавиль иронически князь. Всё эти обстоятельства несомнённо повліяли на рёшеніе князя Александра произвести перевороть, упразднившій на нёкоторое время тырновскую конституцію. Согласія Россіи на этоть перевороть князь Александръ не получиль, ибо въ инструкціяхъ М. А. Хитрово, отправившагося изъ Петербурга, черезь Вёну, въ Софію, къ мёсту своего новаго назначенія русскаго дипломатическаго агента въ Болгаріи, не было дано указаній по этому предмету; г. Хитрово, узнавъ въ Вёнё о перевороте, долженъ быль испросить новыхъ инструкцій. Тёмъ не менёе, поёздка въ Петербургъ князя Александра имёла извёстное вліяніе на приведеніе въ исполненіе задуманнаго имъ переворота.

Теперь, послѣ этихъ общихъ замѣчаній, установивъ точку зрѣнія на характеръ разразившихся надъ Болгаріей кризисовъ, перехожу къ очерку самихъ фактовъ въ ихъ исторической послѣдовательности. Разсерженный отказомъ Цанкова и Каравелова принять на себя составленіе министерства, князь Александръ круто отвернулся отъ нихъ и совершенно предался въ руки камарильи, образовавшейся при немъ изъ его секретаря Стоилова и друзей послѣдняго Грекова и Начевича, которые и стали излюбленными и довѣренными руководителями князя. Не желая показывать сразу своихъ картъ и обнаруживать, что они теперь полновластные хозяева положенія, сей хитрый тріумвирать предложиль постъ предсѣдателя совѣта министровъ, составленнаго ихъ кружкомъ, г. Бурмову, человѣку честному и благонамѣреному, но который, по свойствамъ своего характера, не могъ играть выдающейся роли, дать тонъ и направленіе политикѣ этого перваго министерства княжества.

Г. Бурмовъ-Стеяновъ получилъ образованіе въ Россіп¹), по профессіи онъ педагогъ и занималъ мѣсто профессора въ одной изъ нашихъ духовныхъ семинарій. Интересунсь болѣе всего церковнымъ вопросомъ, онъ принималъ дѣятельное участіе въ горячей полемикѣ, поднятой болгарами вслѣдствіе ихъ пререканій съ константинопольскимъ патріархомъ. Г. Бурмовъ напечаталъ рядъ статей на болгарскомъ и русскомъ языкѣ по этому вопросу. Онъ имѣлъ репутацію хорошаго болгарскаго патріота, человѣка спокойнаго и честнаго, къ тому же онъ пользовался довѣріемъ п расположеніемъ нашего правительства. Вліяніе на князя онъ пріобрѣсть не могъ, какъ человѣкъ вовсе не свѣтскій и не вкрадчивый, что было весьма на руку властолюбивому тріумвирату, полагавшему не безъ основанія, что въ министерствѣ Бурмова, подъ его фпрмой,

самъ Каравеловъ, поселившись послъ переворота 27 апръля 1881 года въ Филиппополъ. Правдивость этого разсказа я имълъ возможность провърить и другими источниками, вполнъ подтвердившими на этотъ разъ слова Каравелова.

<sup>1)</sup> Въ кіевской духовной семинаріи.

они могутъ свободно заправлять дѣлами. Г. Драндаръ замѣчаетъ, что, вмѣстѣ съ образованіемъ министерства Бурмова, г. Стопловъ получилъ новое назначеніе: для него была создана особая должнос тъ начальника политической канцеляріи князя, дававшая ему право участія въ совѣщаніяхъ совѣта министровъ, и онъ на самомъ дѣлѣ сдѣлался настоящимъ главой министерства, которымъ и руководилъ съ большимъ апломбомъ, импонируя на другихъ членовъ кабинета своими интимными отношеніями и близкой дружбой съ княземъ. Министерство знало, что оно не пользуется расположеніемъ народнаго собранія и можетъ держаться во власти только

поддержкой князя1).

Занимавшійся прежде коммерческими ділами и сильно запутавшійся передь войной въ разныхъ не совсімь-то удачныхъ аферахъ въ Вінт, Начевичь получиль портфель министра финансовъ. Адвокать, практиковавшій прежде (т. е. до освобожденіи Болгаріи) въ румынскихъ судахъ, г. Грековъ, изучавшій французское право въ городі Э (Aix), гді онъ получиль юридическій дипломъ (licencié), полурумынъ, по языку, характеру и происхожденію, получиль портфель юстиціи. Министромъ иностранныхъ діль быль назначенъ вышеноименованный М. Балабановъ, а народнаго просвіщенія—д-ръ Атанасевичъ, личность довольно безцвітная и мало извістная даже между болгарами. Военнымъ министромъ, въ виду того, что инструкторами болгарскаго войска состояни русскіе офицеры и что Россія принимала самое живое участіе въ созданіи и организаціи болгарскаго войска, быль назначенъ русскій — именно генераль Паренсовъ.

Это первое министерство князя Александра немедленно и весьма усердно занялось перетасовкой административнаго персонала и всёхъ вообще чиновниковъ княжества, вслёдствіе чего десятки и даже сотни лицъ, состоявшихъ на службъ и заподозрѣнныхъ въ сочувствіи къ вожакамъ такъ называемой радикальной партіп, т. е. Цанкову, Каравелову и Славейкову, лишилисьмъста и сдѣлались злѣйшими врагами этого считавшаго себя консервативнымъ министерства. Одно только военное министерство не сочло нужнымъ производить такую сортировку своихъ чиновниковъ, и въ этомъ министерствъ все шло стройно и своимъ порядкомъ. Въ другихъ же министерствахъ поголовное изгнаніе чиновниковъ вызвало сильный ропотъ и великую

кутерьму.

Наживя этой мёрой немало враговъ, которые отплатили за это министерству при наступившихъ за симъ выборахъ, обратившись въ самыхъ рьяныхъ агентовъ опозиціи, или такъ называемой радикальной партіи, министерство, раздавая мёста новымъ лицамъ, не пріобрёло этимъ путемъ надежныхъ чиновниковъ и слугъ. Эти

<sup>1)</sup> Jbid., erp. 36.

вновь назначенные чиновники, видя шаткость положенія министерства и понимая, что оно сломить шею, какъ только откроется народное собраніе, усерднѣйшимъ образомъ забѣгали къ вожакамъ радикальной партіи, стараясь увѣрить ихъ въ своей преданности. Это вызвало новыя лишенія должностей, что еще болѣе увеличило ряды опозиціи. При такихъ условіяхъ и имѣя явно противъ себя общественное мнѣніе, министерство Бурмова должно было приступить, согласно конституціи, къ выборамъ въ народное собраніе.

Разсчитывая на свое положеніе, престижъ власти, располагающей мъстами, матеріальными благами и различными средствами для выраженія своего благоволенія, министерство ласкало себя надеждой получить большинство въ собраніи, а въ крайнемъ случаъ надъялось сфабриковать таковое, переманивъ на свою сторону депутатовъ, не имъвшихъ опредъленнаго направленія и болъе или менъе

равнодушныхъ въ вопросахъ политики.

Впрочемъ, министерство Бурмова особаго давленія на выборы не производило, такъ какъ самъ Бурмовъ, въ качествъ министра внутреннихъ дѣлъ, стоя во главъ администраціи, не былъ склоненъ къ практикованію слишкомъ энергическихъ и неразборчивыхъ средствъ, для проведенія въ депутаты своихъ кандидатовъ, а другіе министры, въ этомъ отношеніи болѣе отважные, не обладали еще достаточнымъ навыкомъ и опытностью въ искусствъ склонять выборы въ пользу своихъ кандидатовъ. Это искусство пріобрътается постепенно, и орудовать выборами, даже въ такой странъ, какъ Болгарія, гораздо труднъе, чъмъ это кажется.

Результаты выборовь ошеломили министерство. Изъ 170 депутатовъ министерство едва могло разсчитывать на голоса 30 депутатовъ, остальные принадлежали депутатамъ радикальной партіи, и притомъ большинство этихъ депутатовъ оказалось людьми мало

податливыми на заискиванія со стороны министерства.

Народное собраніе открылось 27 октября 1881 года. Въ произнесенной княземъ, при открытіи собранія, рѣчи, онъ далъ понять, что не одобряетъ тенденцій опозиціи, и старался поддержать авторитетъ министерства личнымъ своимъ вліяніемъ на собраніе.

Въ слъдующемъ же засъдании народное собраніе отвътило на такую попытку князя—сохранить свое министерство, принявъ огромнымъ большинствомъ резолюцію, выразившую полное недовъріе собранія къ министерству. Вопреки здравому смыслу и существующимъ на этотъ предметъ правиламъ и обычаямъ, министерство, однако, не желало и не думало выходить въ отставку. Нъсколько дней прошло въ довольно оригинальныхъ и компиныхъ пререканіяхъ министерства съ собраніемъ, которое было ръшительно враждебно министерству. Наконецъ, 3 ноября, черезъ недълю послъ открытія засъданія, народное собраніе было распущено указомъ князя, въ которомъ говорилось, что народное собраніе распускается,

потому что оно по своему составу не представляеть достаточныхъ гарантій для правильнаго разр'єшенія д'єль и водворенія надлежащаго порядка въ княжеств'є.

Согласіе Россіи на такую ръшительную мъру молодаго князя привело многихъ въ недоумъніе. Г. Драндаръ, а также и другіе болгары негодуютъ и сильно порицаютъ Россію за ен согласіе на такое ръшеніе князя. Не подлежитъ сомнѣнію, что такой образъ дѣйствій представлялся непрактичнымъ и не могъ объщать усиъха. Результаты новыхъ выборовъ не возбуждали никакого сомнѣнія, и распущеніе народнаго собранія во всякомъ случаъ представлялось безцѣльнымъ.

Оффиціальные источники, по которымъ можно было разъяснить мотивы согласія Россіи на такую крутую мѣру молодаго князя, для меня были недоступны. Поэтому мнѣ приходится на этотъ счеть ограничиться лишь предположеніями.

Г. Драндаръ увъряетъ въ своей книгъ, что наши дипломаты, не им'єя точныхъ и обстоятельныхъ св'єд'єній о положенін д'єль въ княжествъ, дали себя провести совътнику князя и, какъ выражается этотъ болгарскій публицисть, проспали, т. е. проглядъли значение этого весьма важнаго политическаго акта. Но такое объясненіе во всякомъ случать нельзя признать вполнт втрнымъ. Въ то время русское правительство внимательно следило за ходомъ дъть въ княжествъ п, давая свое согласіе на такое проявленіе самостоятельной воли молодаго князя, конечно, серьезно обсудило положеніе вещей. Нашъ дипломатическій агенть въ Софіи г. Давыдовъ, какъ извъстно, не симпатизировалъ Цанкову и «неистовому Каравелову», какъ онъ называлъ теперешняго премьера князя Александра, считая рискованнымъ предоставить управление княжествомъ людямъ этой партіи. Стоиловскій тріумвирать, а также и самъ премьеръ Бурмовъ, оскорбленный выходками противъ него въ собраніи и печати радикальной партіп, старались, и не безъ успъха, еще болъе возстановить нашего дипломатическаго представителя, которому, и независимо отъ ихъ инсинуацій, лично весьма не нравился демагогическій духъ, какъ онъ говориль, болгарскихъ народныхъ представителей.

Народные политики, въ родъ Каравелова, Славейкова и ихъ единомышленниковъ, какъ бы щеголяя своей безтактностью и радикальнымъ задоромъ, привели г. Давыдова къ убъжденію, что при неограниченной свободъ, которая была предоставлена болгарской печати, и малой зрълости всего общественнаго и политическаго строя въ княжествъ, при той необузданности въ ръчахъ и мнъніяхъ, которая высказалась во время первой борьбы министерства съ собраніемъ, князь поступилъ бы неосторожно, призывая къ управленію страной радикальное министерство. Такое радикальное министерство можетъ привести княжество, объяснялъ г. Давыдовъ, въ

состояніе совершенной анархіи. Кром'є того, г. Давыдовъ, мало знакомый съ характеромъ болгаръ, полагалъ, что распущеніе собранія
послужитъ полезнымъ урокомъ и предостереженіемъ болгарскому
народу, какъ выраженіе того, что Россія не одобряетъ избранія
слишкомъ радикальныхъ депутатовъ. Полагаясь на вліяніе Россіи,
которое было тогда очень сильно, нашъ дипломатическій агентъ
думалъ, что распущеніе собранія, одобренное Россіей, подорветъ
популярность радикальной партіи въ глазахъ болгарскаго народа,
который на новыхъ выборахъ пошлетъ въ собраніе бол'єє благоразумныхъ и осторожныхъ депутатовъ.

Однимъ словомъ, онъ поддержалъ заявленіе князя о невозможности управлять княжествомъ съ такимъ радикальнымъ собраніемъ народныхъ представителей. Къ сожалѣнію, г. Давыдовъ, человѣкъ образованный и умный, но совершенно кабинетный, не питавшій большихъ симпатій къ болгарскому народу и относившійся довольно брезгливо къ политическимъ людямъ и борьбѣ партій въ княжествѣ, не далъ себѣ вполнѣ яснаго отчета о характерѣ, желаніяхъ и тенденціяхъ Стоиловскаго кружка, которому онъ оказывалъ покровительство, и который, пользуясь обстоятельствами, рѣшительно забиралъ князя Александра въ свои руки. Графъ Кевенгюллеръ съ своей стороны всѣми средствами поддерживалъ Стоилова и его пріятелей.

Вслёдъ за распущеніемъ народнаго собранія послёдовала перемёна въ состав'я кабинета. Президентъ сов'ята министровъ и министръ внутреннихъ д'ялъ г. Бурмовъ былъ признанъ недостаточно энергичнымъ для управленія администраціей княжества; подчиненные ему губернаторы и вице-губернаторы не съум'яли руководить выборами и ими были крайне недовольны. Князь далъ понять Бурмову, что для управленія министерствомъ внутреннихъ д'ялъ нужно усилить дисциплину, всл'ядствіе чего князю приходится передать этотъ портфель въ другія руки; Бурмовъ былъ уволенъ, а на его м'ясто назначенъ г. Икономовъ, приглашенный на этотъ постъ изъ Восточной Румеліи.

Въ особенности отличились своей ръзкостью и опозиціоннымъ духомъ учителя—это скомпрометировало положеніе министра народнаго просвъщенія Атанасевича; ему посовътовали возвратиться въ Бухаресть, откуда онъ быль вызвань, при составленіи кабинета Бурмова.

М. Балабановъ не былъ вполнъ своимъ человъкомъ въ Стоиловскомъ кружкъ, котя въ то время онъ вполнъ раздълялъ озлобленіе кружка къ радикальной партіп, а въ великомъ тырновскомъ собраніи, вкупъ съ Стоиловымъ, Начевичемъ и Грековымъ, усерднъйшимъ образомъ препирался съ радикалами. Болъ того, онъ вмъстъ съ ними удалился изъ собранія, когда оно отвергло учрежденіе государственнаго совъта. Тъмъ не менъе, его также ръшено было

спустить. Придрались къ какому-то ничтожному недоразумънію между нимъ и г. Давыдовымъ и посовътовали князю отпустить Балабанова. Кружку не нравилось, что онъ не совстмъ порвалъ свои отношенія съ Цанковымъ и Каравеловымъ, состоя съ последнимъ въ нъкоторомъ отдаленномъ свойствъ, а съ первымъ въ отношеніяхъ

стараго знакомства.

Для удаленія Балабанова постронли золотой мостъ, т. е. ему дали почетное и видное мъсто представителя князя въ Константинополь, при Высокой Порть. Министерство иностранных дълъ временно было поручено управлению Начевича, а министромъ народнаго просвъщенія быль назначень тырновскій епископь, преосвященный Клименть, которому, сверхъ того, было предоставлено предсъдательствование въ совътъ министровъ. Этимъ назначениемъ думали подъйствовать на религіозное чувство болгарскаго народа, его благочестіе и заслужить одобреніе Россіи.

Духовный санъ преосвященнаго Климента долженъ былъ санкціонировать въ глазахъ болгарскаго народа этотъ обновленный кабинетъ. Стопловъ и компанія разсчитывали, что ръзкія нападки опозиціи на министерство, им'єющее главой уважаемое духовное лицо, скомпрометирують радикаловь въ глазахь русскихъ славянофиловъ.

Новое министерство, слъдуя прежней политикъ, продолжало усердно заниматься очищеніемъ персонала чиновниковъ отъ элемен-

товъ, заподозрънныхъ въ радикальномъ образъ мыслей.

За симъ князь Александръ убхалъ въ Россію, чтобы присутствовать на празднованіи 25-тил'єтняго юбилея вступленія на престолъ императора.

Въ Петербургъ князь Александръ воспользовался возможностью личныхъ и устныхъ объясненій съ своимъ августъйшимъ дядей, чтобы съ большей настойчивостью повторить ему свои затрудненія относительно управленія страной при дъйствій тырновской конституціи.

Покойный русскій императоръ, — говорить г. Драндаръ, — старался успокоить своего юнаго племянника, поставивъ ему на видъ, что радикальное измъненіе конституцін, только-что введенной въ дъйствіе, представляется крайне неудобнымъ. Оно взволнуетъ еще болъе умы и поселить общее убъждение въ шаткости политическаго положенія княжества Болгарскаго. Надо подождать бол'єе продолжительнаго указанія опыта. Если новые выборы, — сказалъ императоръ (привожу этотъ разговоръ со словъ Драндара, въ его книгъ),дадуть въ собраніи большинство опозиціп, сл'ёдуеть сд'ёлать опыть сближенія съ этой партіей, образумить ея представителей обращеніемъ къ ихъ патріотизму и выработать программу соглашенія. Этимъ путемъ благоразумнаго соглашенія страна избъгнеть опасной политической агитацін, сопровождающей всякіе кризисы 1).

¹) Драндаръ, стр. 48.

Князь Александръ подчинился совътамъ императора, но по возвращении возобновилъ свои жалобы на невозможность управлять княжествомъ безъ существенныхъ измъненій въ тырновской конституціи.

Нѣкоторые болгарскіе публицисты, и въ томъ числѣ г. Драндаръ, ссылаясь на циркуляръ управлявшаго министерствомъ иностранныхъ дѣлъ Н. К. Гирса, отъ 10-го мая 1880 года, къ нашимъ дипломатическимъ агентамъ, утверждаютъ, что этотъ циркуляръ слѣдуетъ истолковать въ томъ смыслѣ, что Россія, наконецъ, согласилась предоставить свободу дѣйствій болгарскому князю и рѣшилась не противиться болѣе измѣненіямъ въ тырновской кон-

ституцін.

Но такое толкованіе этого циркуляра крайне произвольно и не подтверждается ни его текстомъ, ни послѣдующими событіями, ибо князь почти одновременно съ изданіемъ этого циркуляра сдѣлаль попытку сближенія съ радикальной партіей. Именно, когда, послѣ возвращенія князя изъ Петербурга, послѣдовали новые выборы, на которыхъ министерство, не смотря на всѣ старанія, имѣло еще менѣе успѣха, и собралось народное собраніе, открытое, также какъ и первое, лично самимъ княземъ 4-го апрѣля 1880 года, огромное большинство собранія, едва только князь оставилъ зало засѣданія, разразилось горячими протестами противъ политики министерства.

На этотъ разъ министерство сочло дальнъйшее упорство съ своей стороны безполезнымъ и подало въ отставку, а князь, слъдуя совътамъ, даннымъ ему въ Петербургъ, пригласилъ Драгана Цанкова, П. Каравелова и Славейкова составить новое министерство.

Управленіе этого министерства, надёлавшаго вслёдствіе политической незрёлости молодых сотрудниковъ Цанкова и увлеченій собранія, а также болгарской печати, немало ошибокъ, что и ускорило вмёстё съ нёкоторыми внёшними причинами переворотъ, — будеть изложено въ слёдующей главё вмёстё съ описаніемъ переворота 27-го апрёля 1881 года и послёдующихъ событій исторіи Болгарскаго княжества.

П. Матввевъ.

(Окончаніе въ слыдующей книжки).





## ГЕРАЛЬДИЧЕСКІЙ ТУМАНЪ.

(Замътки о родовыхъ прозвищахъ).

«Всякій имя себѣ, въ сладостный дарь получаеть». Өеокрить.

А СИХЪ ДНЯХЪ вышла книжка покойнаго Карновича о родовыхъ прозвищахъ 1). Это сочиненіе такъ же интересно, какъ прежнее превосходное изслъдованіе названнаго автора о замъчательныхъ богатствахъ частныхъ лицъ въ Россіи. Критиковать настоящимъ образомъ новый трудъ Карновича трудно. Это могъ бы развъ сдълать чело-

въкъ способный соперничать съ самимъ авторомъ въ удивительномъ трудолюбін, систематичности и памятливости, но теперь недородъ на такихъ людей, да нѣтъ и мѣста, гдѣ бы можно было печатать обстоятельные и подробные критическіе разборы. Таковы теперь времена и таковы нравы, а потому любопытная книга о прозвищахъ, конечно, не дождется скоро основательнаго критическаго разбора. Другое дѣло — поговорить по поводу ея о томъ же самомъ, что въ этой книгѣ такъ интересно затронуто. Это нынче принято и въ сущности это въ своемъ родѣ небезполезно, потому что, всетаки, восполняетъ общую картину и кое-что иллюстрируетъ и объясняетъ.

Самое характерное въ изображенной Карновичемъ родовитой картинъ — это недостовърность родословій и общее стремленіе такъ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Родовыя прозванія и титулы въ Россіи и сліяніе русскихъ съ пноземцами. Е. Карновича. Спб. 1886.

званной русской знати производить себя отъ иностранцевъ. Такой общей слабости заплатилъ дань даже и самъ царь Иванъ Грозный, который тоже гнушался русской породы и сочинялъ себъ происхожденіе отъ именитыхъ чужеземцевъ.

Давно чувствовалось и казалось смёшнымъ вёрить во многія русскія родословія, но Карновичъ многое въ этомъ родё уяснилъ, доказаль и далъ средства о многомъ догадываться и искать дальнёйшаго. Безъ сомнёнія, догадки Карновича для многихъ не получать доказательности и нашего геральдическаго тумана не разсёють, но именно по тому самому, кажется, теперь и прилично будетъ всномнить, кто что знаетъ подходящаго для освёщенія туманныхъ картинъ русскаго именитства.

Это при томъ же можетъ быть сдёлано въ простой и самой неутомительной литературной формъ краткихъ восноминаній и замътокъ.

Кичливость происхожденіемъ «отъ древнихъ родовъ» присуща совсъмъ не одной родовой знати. «Выскочки» и такъ называвшіеся со введенія откуповъ «прибыльщики» тоже отличались большимъ желаніемъ «сочинять себ' небывалые роды». И понын' множество «разночинцевъ», не прославленныхъ никакими высокими заслугами, любятъ кичиться своимъ сомнительнымъ происхожденіемъ. Это не дивно, но странно и удивительно то, что многія изъ таковыхъ лицъ, кичащихся своимъ прозвищемъ, имъя уши, не слышатъ, что у нихъ есть множество однофамильцевъ несомнънно чисто-русскаго и при томъ самаго простонароднаго происхожденія. Изъ старыхъ знатныхъ родовъ я никогда не встръчалъ однофамильцевъ въ простонародіи только у однихъ Щербатовыхъ. Есть Щербаковы, Щербачовы, даже Щербатые, но Щербатовыхъ никогда не встръчалъ. Остальные всъ имъють однофамильцевъ, и потому геральдическія изысканія о томъ, какимъ иностранцемъ занесено ихъ извъстное родовое прозвище, всегда болъе или менъе смъшны и сомнительны.

Попробуемъ отмътить на счеть этой родовитости то, что многими простыми и наблюдательными людьми было примъчаемо ранъе изысканія Карновича. Начнемъ хоть съ родословья Потемкиныхъ, идущаго будто бы изъ Польши. Пусть такъ, допустимъ, что у «князя Тавриды» предокъ былъ «вольный шляхтичъ польскій», а не «битый русскій холопъ», но отъ какого бы чужаго корня ни производили себя князья Потемкины, а въ Россіи какъ будто помимо ихъ прародителя есть очень много мужиковъ, которые тоже носять какъ разъ эту самую фамилію. Свъдъніе это можно подтвердить даже справкою въ петербургскомъ адресномъ столъ, такъ какъ у моихъ здъшнихъ знакомыхъ было двъ кухарки по фамиліи «Потемкины», и при томъ одна изъ нихъ называлась «Татьяна Борисова», крестьянка Ямбургскаго уъзда. «Потемкины» улицы и

особенно «Потемкины переулки» есть въ очень многихъ городишкахъ, гдѣ никогда никому не приходило заботы чествовать государственнаго дѣятеля екатерининскаго царствованія наименованіемъ улицъ и переулковъ по его фамиліи. «Потемкины переулки» получили такое названіе отъ того, что въ нихъ темно, потёмки. Также о бѣдныхъ дворахъ, гдѣ пногда зимою «безъ огня сидятъ»,—говорятъ: «что это у васъ потемкинъ дворъ», «это изъ потёмкина двора». А далѣе обитатели этого двора станутъ уже совсѣмъ Потемкины.

Вотъ и вся исторія, а, чтобы ее разцвѣтить въ благородномъ тонѣ, придумывается геральдическая басня, и «пустоплясы элозятъ перстомъ по герольду».

«Толстые», по мнѣнію многихъ, тоже непремѣнно русскаго и при томъ самаго простонароднаго происхожденія. Это можно видѣть и по усиленно простонароднымъ обличьямъ многихъ почтен-

ныхъ лицъ, носящихъ эту фамилію.

Таковы, напримъръ, покойный графъ Алексъй Константиновичъ и особенно нынъ здравствующій Левъ Николаевичъ 1). Къ тому же Толстыхъ очень много, и они не только не всъ графы, но даже не всъ и дворяне. Есть Толстые торговцы и ремесленники. Кто, напримъръ, не зналъ въ Москвъ знаменитаго въ свое время часовщика Толстаго? Въ г. Кромахъ у церкви св. Никитія жилъ отставной солдатъ Толстой и онъ былъ наилучшій набойщикъ, производившій на весь уъздъ знаменитыя набойки и крашенины, которыя «не боялись ни пару, ни щелоку». Ихъ такъ и звали «толстовскія набойки». Я позволилъ бы себъ выразиться точнъе такъ, что Толстые, въроятно, пошли изъ тъхъ мъстъ Орловской или

— Ты знаешь, — я тебя люблю, и то, что ты пускаешься въ литературу и водишься съ писателями, — Богъ съ тобою, по я не могу тебъ простить: для

чего ты подписываешься «Брындахлысть»?

<sup>1)</sup> Нерусское обличье изъ Толстыхъ находили у покойнаго музыкальнаго критика Феофила Матв. (Ростислава), по и это несправедливо: вся его шиловатая фигура и особенио выражене его лица поразительно напоминали «Моркотунь», крѣпостнаго, господскаго музыканта, типъ котораго и былъ имъ недурно описанъ (см. «Моркотунь»). Коверкаютъ или неумышленно передълываютъ прозвища не одни простолюдины, а и люди высшаго общества. Нѣчто подобное и при томъ очень характерное было съ упомянутымъ сейчасъ псевдонимомъ Феофила М. Толстаго, что и извъстно многимъ живущимъ людямъ. Псевдонимъ Ф. Толстаго былъ «Ростиславъ», но ки. А. Б. совсёмъ неумышленно его передълалъ и разъ въ присутстви живыхъ понынъ свидътелей сказалъ ему:

О. М. этимъ обидълся, но искренность ки. А. Б. заставила простить ему это дружеское замъчание, такъ какъ оказалось, что «инкогда ничего не читавшій» кн. Б. и подпись «Ростиславъ» полънился «прочесть въ подробности», а 
взглянулъ на нее «поверхностно», и потомъ долго скорбълъ: зачъмъ другъ его 
и пріятный въ обществъ человъкъ подписывается «Брындахлыстъ». Н. Л.

Тульской губерніи, гдё люди въ разговорё окають, а не акають. Гив окають, тамъ и ударение переносять на о, и потому говорять: «онъ такой чистой да такой толстой». Гдъ же много ребять или много дёвокъ съ одинакими именами (напримёръ, Ваньки, Таньки), — тамъ сами товарищи или подруги избътаютъ кликать другъ друга но крестному имени, потому что много Ванекъ и Танекъ, и «не разобрать, которыхъ надобно». Вотъ, «чтобы лучше разобрать», ребята же сами и дають сверстникамь прозвища: «рябая», «круглая», а парень— «тощой», «толстой». Прозванный такъ по своей внѣшности парень или дѣвка выростають, а кличка остается съ ними и не только сопутствуеть на всю жизнь тому, кто ее получиль, но и становится родовою фамиліею идущаго отъ него «новаго отводка». Отводки же эти въ крестьянствъ дълаются черезъ раздёлы часто и, къ сожалёнію, кажется, даже слишкомъ часто (объ этомъ хорошо пишетъ Энгельгардтъ). Когда дворъ раздъляется, часто является и новое прозвище. Былъ, положимъ, дворъ Хлоповыхъ, и всъхъ изъ этого двора такъ и звали «Хлоповы», но съ темъ какъ происходить дележъ, то братъ, остающійся на месте, продолжаеть быть Хлоповъ, а того, который отвелся въ «отводокъ», начинають уже кликать по кличкъ. Звали этого Ваньку «рябой», «толстой», или «мертвой», — такъ ужъ ему и пойдеть отъ этого «званіе». И воть являются Толстые, Рябые и т. д. Оть этихъ же отводковъ идутъ и такія фамилін, какъ Мертваго, Живаго, Веселаго и т. п. Все это послѣ иногда выдается за нерусское происхождение, но если добросовъстно поискать, то откроется кое-что и русское... Есть даже фамилін или прозвища, повидимому, совсёмъ не русскаго, а чужеземнаго корня, но какъ поищешь да посравнишь, то и въ этихъ случаяхъ многое переходитъ на русскую долю.

Какъ на анекдотъ въ этомъ родъ, укажу на довольно распространенную въ Россіи фамилію, звукъ которой таковъ, что всъ слышать въ ней нерусское происхожденіе и даже прямо чувствуютъ въ ней происхожденіе итальянское. Эта фамилія, о которой я говорю, есть Алферьевы. Ихъ очень много вездъ, и въ Петербургъ, и въ Москвъ, и въ Орлъ, и въ Кіевъ. Были изъ Алферьевыхъ писатели, поэты, профессора, генералы, но больше всего чиновники и мелкопомъстные. Канцелярія стараго московскаго сената считала одно время у себя «цълое племя» Алферьевыхъ, хотя нъкоторые изъ тъхъ Алферьевыхъ были между собою не родня, а только однофамильцы. Было по Москвъ много еще и другихъ Алферьевыхъ, и всъ они были не старые родовитые дворяне, а изъ чиновниковъ и отчасти изъ «колокольныхъ дворянъ», т. е. изъ духовенства. Нъкоторые изъ Алферьевыхъ, разумъется, получили «дворянское достоинство» по «ассессорскому чину», но стараго, «родоваго

дворянства», или особенно дворянства «не по грамотъ»,---въ родахъ Алферьевскихъ нътъ. Между линіями же Алферьевыхъ одинъ московскій отводокъ отличался образованностію и другими хорошими качествами, и туть были усвоены уже нъкоторые пріемы родовитой знати. Эти Алферьевы (тоже не дворяне) были по мужской линіи Сергъи и Иваны, а по изотчеству Ивановичи и Сергъевичи, а женщины Анастасіи и Елисафены (такъ: Елисафены). Одинъ изъ нихъ, Василій Сергъевичъ, печатавшій стихи и посвящавшій ихъ «своей Гурлинькъ», слылъ даже за очень ученаго, каковымъ, впрочемъ, кажется, не былъ. Онъ былъ чиновникъ какого-то московскаго отдъленія, и по русской привычкъ свое дъло считалъ за неинтересное, а любиль заниматься темъ, что до него не касалось. Такъ, напримъръ, онъ, кромъ поэзіп, любилъ геральдику и самъ былъ немножко похожъ на геральдическаго льва, но женать быль на своей служанкъ. Онъ «выводилъ роды» самъ или, кажется, при посредствъ какого-то московскаго сихъ дълъ мастера. Тогда было сильное геральдическое повътріе, и «выводить родословныя» составляло занятіе очень благородное и прибыльное.

Тогда были на это и сихъ дълъ мастера. Приходитъ бывало какой нибудь «изъ прибыльщиковъ» къ этакому мастеру и говоритъ:

— Вытравь ты изъ меня народное иятно и сведи съ старымъ родомъ и озолочу.

И озолачивали.

Надуть «выводчика» было невозможно, потому что тоть владёль всёмъ секретомъ фальшивой родословной и сейчасъ же могъ «пугнуть доносомъ», а тогда все и пропало.

Учеными московскими изысканіями родъ Алферьевыхъ былъ произведень отъ «знаменитаго итальянца Альфіери». И это всёмъ показалось такъ въроятно и такъ очевидно, что всякъ этому въ-

риль и многіе посейчась еще върять.

Моя матушка происходила изъ этого рода Алферьевыхъ, и мы съ дътства привыкли знать, что «Алферьевы итальянскаго происхожденія». О дядъ моемъ, недавно скончавшемся профессоръ Кіевскаго университета, С. П. Алферьевъ, который былъ смолоду недуренъ собою, такъ и говорили, что въ немъ «видна тонкая итальянская порода». (Онъ имълъ мелкія черты ярославскаго типа). И вездъ, гдъ я ни встръчалъ Алферьевыхъ благороднаго званія, всъ они охотно сказывались «отъ Альфіери», хотя всъ они между собою не родня и пришли отъ небытія на свътъ въ различныхъ мъстахъ общероссійскаго разсъянія. Моихъ московскихъ дъдовъ: Петра Сергъевича, Ивана Сергъевича и ученаго Василья Сергъевича иногородные Алферьевы и слыхомъ не слыхали... Какъ такъ повсемъстно размножился въ Россіи италіанецъ Альфіери, словно еврейскій Когенъ, что и не счесть его потомковъ?.. Долго я этого понять не могъ, но случилось мнъ разъ въ уъздномъ городкъ Пен-

зенской губерніи, по названію Городище, встрѣтить на оконной ставнѣ надпись: «портново — Алферьевъ», и туть я получиль вразумленіе. Сначала я былъ смущенъ, за что потомки Альфіери засланы въ такую далекую глушь и стали здѣсь такъ низко, но дѣло разъяснилось совсѣмъ не такъ.

Я думаль, что на ставнъ двойная фамилія (есть въдь тоже фамилія Портновъ и есть тоже нъкто изъ этой фамиліи, тоже производящій себя изъ иноземцовъ и подписывающійся «Портново», или даже «Портнуво»). Но оказалось, что «портново» это просто значить портной, а фамилія тому портному дъйствительно Алферьевъ.

Я полюбопытствоваль узнать: откуда онъ происходить, а «порт-

ново » отвѣчаетъ:

— Откуда же можеть быть наше происхождение, какъ не просто изъ мужиковъ: господа насъ отъ сохи брали и отдавали въ городъ въ ученье — вотъ и все наше происхождение.

— А въ деревит у васъ, — спрашиваю, — развъ тоже есть Ал-

ферьевы?

— Какъ же, — отвъчаетъ: — нашъ весь дворъ все Алферьевы.

— Кто же васъ такъ прозваль?

— Да какъ же насъ иначе прозывать?—это такъ шло по закону. Что еще, думаю, за законъ! — Разскажите, — говорю, — мнѣ, благодътель, меня это занимаеть. Я вамъ работу буду давать.

— Очень, — говорить, — благодарень, а что вась занимаеть, — не

понимаю.

— Да воть скажите вы мнь, вы коренной русскій?

— Ужъ чего русте быть нельзя.

И въ самомъ дълъ лицо у него даже будто не лицо, а скоръе, что называется, «рожество твое».

- Такъ какъ же, говорю, вамъ, чистымъ русскимъ, деревенскимъ людямъ могло прилипнуть такое чужеземное прозвище? «Портново» удивился.
- Помилуйте, какое же, —говорить, —у меня чужеземное прозвище?

— Ваша фамилія — Алферьевъ?

- Алферьевъ. Мнъ другой фамилін и быть не могло; у меня фамилія отъ родителя.
  - Да родителю-то вашему кто ее даль?

— Попъ далъ.

- Какъ такъ попъ? попы крестныя имена наръкаютъ, а не рамилии.
- Да въдь это все отъ одного и есть! Сталъ попъ крестить и нарекъ Алфёръ. Какъ отецъ съ дядей раздълились, нашъ дворъ и стали «Алферьевъ дворъ» звать.

— Позвольте, — говорю, — да развъ есть имя Алферъ?

— Какъ же! Дядю звали Вуколъ—отъ него пошли Вуколовы <sup>1</sup>), а отъ нашего отца, отъ Алфёра, стали Алферьевы.

— И что же... вашъ отецъ... именинникъ бывалъ на Алфёра и

причащался съ этимъ именемъ?

— Какъ же!—именинникъ бывалъ 4-го августа, за день до Пре-

ображенія, и причащался Алфёромъ на свое имя.

Батюшки! сватушки! — думаю. — Выносите святые угодники! За всъхъ Алферьевыхъ миъ теперь вдругъ стало больно и неловко. А что же значатъ всъ ученыя изысканія моего геральдическаго дъда?.. Мужикъ Алфёръ такъ словно и проглотилъ птальянца Альфіери, да и размножиться ему по Руси было способиъе, чъмъ у себя дома...

Все это напомнило исторію Тригопортовъ и все вдругь какъ-то осермяжилось и стало совсѣмъ не то, чѣмъ представлялось въ моемъ воображеніи до моей роковой встрѣчи съ господиномъ «портново».

Но что такое самъ Алфёръ? Есть ли такое имя? Я не слыхаль и не начитывалъ такого имени.

Я началъ спрашивать объ Алфёрѣ у нѣкоторыхъ священниковъ, но они, какъ принято у нихъ, будучи заняты высокими вещами, никакими пустяками не занимаются и объ Алфёрахъ ничего не знали.

Прібхавъ въ Москву, я взяль «полный мѣсяцесловъ» (котораго въ русскихъ церквахъ никогда не видалъ): Алфёра въ мѣсяцесловѣ нѣтъ, а за то есть девять Еливферіевъ и одного изъ нихъ праздникъ живетъ какъ разъ 4-го августа, то есть «за день до Преображенія». Сей Еливферій — византіецъ, усѣкнутый мечемъ при Максиминъ, очевидно, и есть для насъ Алфёръ! И Еливферій персіянинъ, и Еливферій парижскій и всѣ прочіе Еливферіи, которымъ даже «особливаго дня нѣтъ», — для насъ это все Алфёры, и во имя ихъ ходятъ мужики Алферьевы.

Вотъ тебъ и весь секретъ итальянскаго родословія Алферьевыхъ открылся. И съ той поры Алфёръ мнъ сталь ясенъ, и прекрасенъ, и право его давать русскимъ людямъ такую звучную фамилію, которой напрасно гордятся италіанцы,—въ моихъ глазахъ

неоспоримо.

Мъсяцесловный Еливферій—это и есть нашъ бытовой Алфёръ. Городищенскій «портново» мнъ говориль умныя и правдивыя ръчи: ему «не могло быть иной фамиліи». Дътей Алфёра нельзя иначе

<sup>1)</sup> Я знаю Вуколовыхъ, которые пепремънно хотять производить себя «изъ Сербіи». Вуколовы — должно быть изъ Сербіи.

назвать, какъ «дѣти Алферьевы», а потому они и правильно это имя себѣ навсегда «въ сладостный даръ получають».

Есть на югѣ фамилія Пранцъ. Многіе изълюдей этой фамилін тоже считають себя за потомковь иностранныхъ выходцевъ, но, повидимому, не всѣ они, всетаки, довольны своею фамиліею и не прочь ее подправлять. Отсюда являются Принцы и Францевы. Въ существѣ фамилія Пранцъ есть чисто малороссійская, мужичья. Пранцовъ есть довольно въ крестьянской средѣ. Пранецъ — это французская болячка. Пословица сулитъ невѣрному мужу «пранца», т. е. французской заразы. Больной извѣстной болѣзнью называется «пранцоватый» или «пранцовитый». Зложелательство говоритъ: «дай Богъ тебѣ пранца». Больное семейство называется «пранцюватые», или, короче, «пранцы». Вотъ вамъ и «иностранная фамилія», совершенно такого же происхожденія, какъ Шелудяковы, Паршины или Коростовцевы.

Шелудяковы есть по купечеству, а Коростовцевы есть и дворяне, но Паршиныхъ встръчаешь только въ крестьянствъ,—выше сейчасъ же начинается подправка, и являются Паншины и т. п.

Народъ тоже переправляетъ фамиліи господъ, но дѣлаетъ это безъ претензій, а по своему «ладу и складу». Изъ Шенигъ онъ дѣлаетъ Шелихъ, изъ Рибопьеръ у него выходитъ или Любопертъ, или Рыбоплясъ, а иныхъ иностранныхъ прозвищъ мужикъ и совсѣмъ не рѣшается произносить; такова, напримѣръ, для него фамилія Пистолькорсъ. Но другія и иностранныя фамиліи нравятся. Такъ, напримѣръ, въ орловской гимназіи во время моего дѣтства былъ инспекторъ изъ иностранцевъ Шопинъ, и по дворянству эта фамилія всѣмъ совершенно не нравилась до того, что даже кто-то куда-то писалъ объ этомъ, а со стороны господъ офицеровъ квартировавшаго тогда въ Орлѣ Елисаветградскаго гусарскаго полка «были вольности», но добрые орловскіе мужички находили эту фамилію прекрасною.

— Простая, — говорили, — и сразу вспомнишь.

Слово иностранное, но пришло по вкусу и по сердцу.

Потомокъ этого Шопина сдълалъ поправку и сталъ писаться «Шоринъ».

Есть за то и просто народныя прозвища, надъ происхожденіемъ которыхъ самъ народъ какъ будто удивляется; таково, напримъръ, странное и очень распространенное прозвище Бабарыкиныхъ. Надъ этимъ прозвищемъ давно подшучиваютъ и наконецъ гдѣ-то выдумали даже байку, будто былъ «однодворецъ Рыкинъ», а жену его или его бабу называли «баба Рыкина». А какъ эта «баба Рыкина» была очень бойкая и имѣла въ семъѣ значеніе болѣе, чъмъ ея мужъ, то при всякомъ дълъ ее всъ и вспоминали: — «Что-то, молъ, скажетъ баба Рыкина». Отъ этого будто и пошло однодворческое прозвище

Бабарыкиныхъ. Шутка шуткою, а «однодворецъ», однако, тутъ

въ самомъ дълъ какъ будто присталъ кстати.

Самый большой разсадникъ однодворчества (не изъ западной шляхты, а настоящаго русскаго «владълаго» однодворчества) находится въ Орловской губерніи, и тутъ между однодворцами очень много Бабарыкиныхъ. Въ чисто однодворческихъ селеніяхъ бываетъ такъ, что, напримъръ, въ Труфановъ еще на моей памяти были всъ Сотниковы, а насупротивъ, черезъ ручей, въ Ерохинъ почти каждый

дворъ Бабарыкины.

Когда по Орловской губерніи, въ 1847 году, прошла по осени опустошительная холера, то она убрала много молодыхъ и сердовыхъ мужиковъ. Во многихъ дворахъ на хозяйствъ остались однъ бабы. Онъ вдовъли или совсъмъ одинокія, или же съ маленькими дътьми. Но крестьянской бабъ въ такомъ положеніи вдовствовать не приходится, потому что ей «не съ къмъ дворъ поднять», а нельзя ей тоже выйдти и «за чужаго хозяпна», чтобы «свой дворъ не спустить». Въ кръпостныхъ деревняхъ въ подобныя дъла бывало встунался помъщикъ, или управитель, и молодой вдовъ «давали мужика во дворъ» «за наказаніе» изъ дворовыхъ. Но однодворкъ надобыло самой это устроить,—и она все устроивала вполнъ самостоятельно, или, какъ нынче говорятъ, «самобытно», а при томъ и просто оригинально, и... въ своемъ родъ оригинально.

Одинокая однодворка во вдовомъ положеніи съ собственнымъ хозяйствомъ чувствуетъ себя и серьёзно отвътственною, и очень важною: она сразу пріобрътаетъ большую солидность и разумъ. И все это отъ того, что она чувствуетъ себя самостоятельною. У нея превосходная роль: она будетъ выходить замужъ на особомъ положеніи: не ее будутъ выбирать женихи, а она будетъ «выбирать мужика во дворъ»... Это штука серьёзная, и если баба, отъискивающая себъ «мужика во дворъ», домовита и держитъ себя нескаредной хозяйкой, такъ она становится чрезвычайно интереснымъ лицомъ и «ей услужаютъ». (Красота тутъ, разумъется, ни при чемъ: «съ красоты не воду пить», а чтобы угощеніе было хорошее). Всъ хлъбосольной однодворкъ «подъискиваютъ мужика», всъ ее походя сватаютъ!.. Встръчные мужики съ первымъ же по-

клономъ другъ друга окликаютъ: — Гдъ, братъ, выпилъ?

- Въ Ерохинъ.
- Что тамъ?
- Однодворка, мужика во дворъ ищетъ.
- Чыхъ ее звать?
- Бабарыкина.

За такой отвътъ мужикъ обругается: — Я, скажетъ, тебя спрашиваю, какъ ее спросить? Они тамъ всѣ Бабарыкины, а ты скажи: какъ ей фумелія? Но какъ однодворкъ Бабарыкиной «фумелія», — этого обыкновенно ни одинъ мужикъ не знаетъ, и лучше начинаетъ «вести по примътамъ». Либо вспомянетъ, что у нея «пятно на носу», либо «бъльмо на глазу». Тогда, разумъется, нетрудно уже ее розыскать и безъ фумеліи.

На постояломъ въ Батавинъ опять бывало дворникъ кличетъ:
— Братцы! нътъ ли у кого охочаго мужика во дворъ? Только охочаго, — въ Ерохинъ хорошая однодворка мужика во дворъ требуетъ. Кто приведетъ— она угощение ставитъ.

Разумѣется, всѣ понимаютъ, что нуженъ человѣкъ рабочій, но не «изъ сиволапыхъ», а изъ вольныхъ однодворцевъ, въ которомъ еще есть остатокъ «дворянской крови и собачьей брови».

И на постояломъ освъдомляются о невъстъ, изъ чыхъ она?

— Бабарыкина.

И опять неудовольствіе. Безъ примътъ невозможно бы разобрать, сколько есть однофамильныхъ однодворокъ и сколько ихъ себъ «мужиковъ во дворъ требують».

Этотъ женскій типъ былъ такъ распространенъ и такъ общеизв'єстенъ въ Орл'є, что когда какая нибудь состоятельная городская вдова начинала обнаруживать склонность призвать какого либо счастливца къ постоянному исполненію супружескихъ обязанностей съ водвореніемъ на жительство, то ее бывало сейчасъ же называютъ «ерохинскою однодворкою», и говорятъ, что она «ищетъ себ'є мужика во дворъ».

Но только въ высшемъ кругѣ призваніе къ исполненію супружескихъ обязанностей шло хуже: оно никогда не было такъ живо и такъ основательно, какъ пріисканіе мужика во дворъ по однодворчеству.

Многіе у насъ сами не въсть что думають и разсказывають о происхожденіи своихъ фамилій. У меня быль знакомый очень храбрый, но, къ сожальнію, недалекій человъкъ, скончавшій, впрочемъ, жизнь свою геройскою смертію. Онь гордился своимъ мнимокавказскимъ происхожденіемъ и тъмъ, что «такой фамиліи», какъ у него, «нътъ болье ни у кого на свъть». Чтобы походить на человъка кавказскаго происхожденія, онъ коверкаль свое русское произношеніе, а особенность его ръдкой фамиліи состояла въ томъ, что она будто бы «начиналась, съ чего все кончается», т. е. съ твердаго знака, или, какъ онъ говорилъ, «съ дверди знакъ»... Я полагаю, что читатель меня не понимаеть, какъ и я этого сразу понять не могь, и потому я долженъ это объяснить.

Знакомый мой писался въ бумагахъ Ервасовъ, но начертаніе это признаваль неправильнымъ. По его понятіямъ, это было «испорчено русскими», по несовершенству русскаго языка, а надо было писать «Ъвасовъ», т. е. ставить еръ, или «дверди знакъ», вна-

чалъ и его выговаривать за еръ, а потомъ писать «васовъ», --- вотъ

и выйдеть «Еръ-васовъ».

Повторяю, что человъкъ этотъ былъ не уменъ, но онъ, однако, върно предугадывалъ, что фамилія его дъйствительно страждеть отъ неправильнаго начертанія. Въ его метрикъ, послъ его смерти, оказалось, что фамилія его была Гервасіевъ, т. е. производное отъ собственнаго крестнаго имени Гервасій. Звукъ этотъ такъ чуждъ русскому уху, что дъйствительно представляется чъмъ-то чужестраннымъ. Писаря его и передълали ни на что непохоже. Такъ, напримъръ, извъстнаго въ свое время эмигранта Кельсіева тоже считали за потомка какого-то именитаго иностранца, тогда какъ фамилія Кельсіевъ тоже «отъименная», т. е. происходить отъ имени Кельсій. Извъстный у поморянъ иконописецъ Денисъ Тертовъ тоже былъ совсемъ не Тертовъ, а Тертіевъ, но онъ не писался такъ, «чтобы въ немъ не сомнъвались» на счетъ чистоты его русскаго происхожденія.

Крестныя имена у насъ часто дають безъ вкуса п безъ вниманія къ тому, какъ удобно будеть съ этимъ именемъ впоследствии обходиться именосцу. (Почитать на этоть счеть разсужденія Тристрама Шанди у Стерна русскимъ было бы довольно нелишнее). Множество лицъ обоего пола изъ комнатной прислуги хозяевамъ приходится переименовать, чтобы избавить свой слухъ отъ повторенія того, что отдаетъ или, по крайней мъръ, кажется неблагозвучіемъ. Это нехорошо. Привычка откликаться не на свое имя портить серьёзность человъка. Матрёшка, которую прозвали Матильдой, начинаетъ и сама ненавидъть и презирать свое имя. Нътъ въ этомъ ничего хорошаго, а хорошо было бы не доводить людей до такого искушенія, — но это никому не приходить въ голову. Съ именами точно шутять или даже иногда какъ будто отмщевають что-то родителямъ въ именахъ ихъ дътей. Что бъднымъ или скупымъ прихожанамъ въ деревняхъ наръкаютъ «трудныя имена», это было много разъ указано, но иногда это дълается и безъ злобы, а дёлу вредить просто особенный педантизмъ. Въ одномъ орловскомъ селъ былъ дъячекъ, у котораго три сына родились все подъ Васильевъ день.

— Какъ, говоритъ, бывало я пойду касарецкаго поросенка колоть, такъ къ моему возвращению, дома, у дьячихи новый мальчикъ въ фартукъ ужъ и плачетъ. А батюшка говоритъ: «я, братецъ мой, этому случаю не виновать, что такъ приходится, - я долженъ его по правиламъ наръчъ». И наръчетъ: «имя ему Василій». И стало у меня такъ у одного отца да три Васи: одного позовешь, всѣ оглядываются. И прозвали мы одного «большой», другаго-«толстой», а третьяго—«малявка». Какъ нибудь, а отличать надо. А когда ихъ всёхъ трехъ въ городъ въ училище отдаль, въ письмахъ еще труднѣе стало писать: «Вася, скажи Васькѣ, чтобы не обижалъ Васютку». Совсѣмъ нѣсть подобія! А если каждому отдѣльное письмо посылать, то по дьячковскому званію это очень начетисто.

Не скоро дьячекъ но изловчился, и это только потому, что имѣлъ умъ очень находчивый: онъ поставилъ у себя «во своемъ вниманіи» всѣхъ своихъ трехъ Васильевъ «по линіи успѣховъ» и именовалъ ихъ въ общемъ письмѣ раздѣльно: старшаго (философа)—«Василій Іоанновичъ», средняго (ритора)— «Василій Троицкій», а младдшаго (синтаксиста)— «Васютка». Письма такъ и начинались: «Любезные мои дѣти: Василій Іоанновичъ, Василій Троицкій и Васютка! Посылаю вамъ мое родительское благословеніе, сухарей и гороху, и лодыжку ветчины, употребляйте оные съ умѣренностію и благоразуміемъ, ибо вы дѣти дьячковскія. А ты, Василій Іоанновичъ, удержи Василья Троицкаго, чтобы Васютку не обдѣлялъ и съ соборныхъ причетниковъ дѣтьми не вступалъ въ равное самолюбіе» и т. д. «Примите сіе мое письмо въ наставленіе, какъ отъ родителя вашего». Такъ же письма и надписывались всѣмъ титуломъ на три лица и доходили къ дѣтямъ дьячковскимъ по назначенію.

У именитыхъ или, по крайней мъръ, у «благородныхъ» людей въ дачъ именъ была другая удивительная странность. Покойный М. Я. Морошкинъ вывелъ изъ консистерскихъ матеріаловъ, что карьерные люди столицъ при Потемкинъ любили крестить сыновей «Григорьями», при Разумовскомъ «Кирилами», а при Чернышевъ «Захарами». О благородномъ Разумовскомъ разсказываютъ, что онъ это зналъ, и что это его «очень сердило».

Еще стоило бы зам'єтить о прозвищахъ «поносныхъ» и «гнусныхъ», которыя иногда заменялись начальствомъ на лучшія, а иногда хотя и оставались въ своей неприкосновенности, но смыслъ ихъ исчезалъ въ болъе высокой средъ общества. Извъстно, напримъръ, что фамилія Скобелевыхъ дошла до насъ въ передълкъ, которая была вызвана неблагозвучіемъ первоначальнаго ихъ прозвища. Но есть такія прозвища, которыя сами по себ'я для нашего слуха теперь уже ничего неудобнаго не представляють, а между тёмь они даны вначалъ народомъ по причинамъ довольно щекотливаго свойства. Такъ, напримъръ, есть одна странная фамилія, о которой думають, что она пошла отъ чего-то важнаго и даже много значить. Это фамилія Перестанкины. Въ Орловской губерній я слыхаль, будто эта фамилія производится «отъ рѣчки Перестанки», но это невозможно, ибо сама пересохшая ръка Перестанка передълана, а въ народъ она называется иначе... Почтовые чиновники въ Орлъ могуть свидътельствовать, что орловскіе мъщане и теперь еще иногда надписывають свои письма къ домашнимъ не за «Перестанку», а такъ, что въ печати сказать неудобно.

Совствить нестаточно, чтобы простолюдинть сдтваль производное слово совствить несхоже съ тти, что онъ самъ именуетъ по-своему совствить иначе.

Развъ скоръе можно допустить, что само прозвище «Перестанкинъ» переправлено ради благозвучія, какъ переправлены прозвища

Зезеринъ, Ледаковъ, Перетасуевъ и т. п.

Такъ я и думаль, но случай заставиль меня и въ этотъ раз-

Одинъ подшлифованный человъкъ, получившій себъ въ сладостный даръ фамилію «Перестанкинъ», ободрясь успъхами въ жизни, ощутилъ слабость къ аристократизму и сталъ считать свою фамилію очень именитою. Онъ родословіе вывелъ и говорилъ: «У насъ только герольдъ въ коробът сопрълъ, а то нашъ родъ выше средняго: мы отъ самого болховскаго князя. Въ Болховъ его родъ пересталъ, а нашъ начался: потому и зовемся теперь Перестанъины».

Странное и даже нельное это было объяснение, а между тымь вы немь чувствовалось что-то какь будто подходящее: возможно, что что-то вы роду было, да перестало, и оть того пошедшій отводокь сталь именоваться вы долготу дній «Перестанкины». «Болховской князь», представляющій что-то героическое во минній орловскихь простолюдиновь, вырно припутань кы этому родословію зря, но не было ли какого разбойника вы роды воспоминаемаго вы Прологы Давида, который «губиль яко же никто ины болы его», а потомы «преста оть того» и «понуди игумена ныкоего страхомы постричь его вы чины ангельскій». Оны пересталь разбойничать и «званье ему измынии».

Въ этомъ родъ дъло и разъяснилось.

Поселяюсь я разъ на зиму у родныхъ въ Пензенской губерніи, при заводахъ, въ с. Райскомъ. Жило насъ много въ разныхъ флигеляхъ, и мнъ понадобился расторопный мальчикъ для побъгушекъ.

Попросиль я объ этомъ знакомаго мужика. Мужикъ подумаль и говорить: «это трудно, — хозяйскаго сына ни одного отцы не отдадуть, а развъ, говоритъ, можно попробовать Перестанкина сына».

— Мнъ, — отвъчаю, — все равно. Я мальчика обижать не буду.

— Да обижать зачёмъ. Дитю обидишь — Богъ обидить.

Ну, такъ ты такъ и скажи его отцу.
Собесъдникъ мой выразилъ недоумъне.
Какой же, говоритъ, у него отецъ?

— Я не знаю, какой онъ.

— У него отца нътъ, — перестанкинъ сынъ, такъ какого онъ отца знаетъ.

- Кто же его мать?
- Д'ввка, она допрежъ къ заводскимъ робятамъ ходила, да перестала.
  - Вонъ что!
  - Да. А ты не понялъ?
  - Сначала не понялъ.
- Просто. За что же ее и перестанкой зовуть? У нея заболуйный парень есть... Хорошій паренекъ, теб'є б'єгать очень снадобится.

Вотъ мнъ и объяснился простой, но върный корень замысловатой фамиліи.

Этотъ «заболуйный перестанкинъ сынъ» былъ у меня «на побъгушкахъ», чистилъ мнъ сапоги, обученъ мною грамотъ и былъ впослъдствии опредъленъ въ контору, гдъ его прямо такъ и начали кликать: «Перестанкинъ»!

Такимъ образомъ открылся новый родъ, потомки котораго современемъ тоже, пожалуй, станутъ думать о себъ «выше средняго» и захотятъ разсказывать, что у нихъ «герольдъ сопрълъ».

Польская шляхта, не доказавшая своего дворянства, всегда жалуется, что у нихъ «герольдъ спалёнъ», т. е. сгоръть; а у нашихъ онъ всегда «сопрътъ».

Отчего бы это? Должно быть—дело вкуса и фантазіп.

Разумъется, все это, что я теперь написалъ, крайне не серьёзно и болъе похоже на шуточныя воспоминанія, а не на историческіе коррективы къ нашимъ родословіямъ, но что же дълать, если такъ бываетъ съ самыми серьёзными вещами, что великое близко соприкасается съ суетнымъ, и отъ этого общаго закона не убътаетъ даже и русская геральдика.

Во вкусѣ же народномъ, — если кто хочетъ это провѣрить, — самыми лучшими прозвищами почитаются «прозвища по-страны» (т. е. по странѣ); а «не отъ имени человѣча». Самое лучшее прозваніе у насъ идетъ отъ края, отъ города, даже отъ села, вообще отъ мѣстности: князь «черниговскій», «одоевскій», воевода «сѣвскій», «гадячскій», «ломовецкій» баринъ, «воронецкій» попъ, «рятяжевскій» староста. Все «отъ страны». Старому почетному «сѣдуну» на мѣстѣ названіе того мѣста придается, и это есть почетъ. Отъ «ломовецкаго барина» идутъ и дѣти его тоже «ломовецкіе господа». И всѣхъ такихъ прозваній «по странѣ» нѣтъ для народнаго вкуса законнѣе и «степеннѣе». И слухъ народный на этотъ счетъ удивительно разборчивъ. Одно время множество вполнѣ незначительныхъ людей, носящихъ фамилію Валуевы, «выводили себѣ герольда» и усиливались производить свое прозвище отъ города Валуекъ, но простые старовѣры имъ разъясняли, что ихъ ге-

ральдическая претензія неправильна. А прозвище ихъ, по народному соображенію, надо выводить отъ «валуя», т. е. отъ того стариннаго особыхъ дълъ мастера, который вилъ воловьи жилы, или

билъ людей этими «валуями».

Правы ли старовъры—не знаю, а только можно пожалъть, что они и другіе наши простолюдины еще не скоро будуть читать книгу Карновича. Они бы, можеть быть, по ней многое, наконець, уяснили, что останется непонятнымъ для нъкоторыхъ нашихъ малоначитанныхъ и почти незнающихъ русской жизни ученыхъ 1).

Существуеть довольно распространенное мивніе, будто народа русскій, кром'є многихь иныхъ отм'єнныхъ качествъ, которыми онъ превосходить иные народы, еще отличается прирожденнымъ «демократизмомъ». Въ печати такъ и необинуясь и говорять: «нашъ

«Обаче горе тому, его же имя полнъе дъль его».

Какъ чутокъ народъ и какъ смысленна его намятливость, это обнаруживается иногда удивительно. Чаще многихъ, напримъръ, встръчается очень распространенная простонародная фамилія Половцевы. Гдѣ есть «половецкій шляхъ» или «половецкій бродъ», тамъ эту мъстность непремьнию кругомъ обсъли Половцевы. Въ Орлъ немного повыше такъ называемой «Хвастливой мельницы» (или плотины) быль, а, можеть быть, и теперь есть, «Половецкій мость» черезъ Оку, а по сторонамъ «дворы», и тъмъ дворамъ такъ и имя было «половецкіе дворы», а жители этихъ дворовъ всѣ «половцы». (Одинъ изъ нихъ, Спиридонъ Половцевъ, заслуживъ много орденовъ въ военной службъ, былъ швейцаромъ у князя Трубецкаго, и былъ могущественный своего времени дълецъ и замбчательный взяточникъ). Но какъ ни много Половцевыхъ, а народъ, всетаки, ръдко кличетъ просто Половцевъ, а всегда «придаетъ»—шелудивый, пли «шелудивый половчинъ», или «половецкій шелудякъ». Между тъмъ жители отъ половецкаго моста народъ очень чистый и видъ ихъ таковъ, что пичёмъ не напоминаетъ о такой неопрятной, заразной болъзни, какъ шелуди. Отчего же дается имъ этотъ непременный придатокъ къ фамилін? Сему есть историческая причина, и она станетъ ясной и понятной всякому, кто когда инбудь со смысломъ и памятливо читалъ въ кіево-печерскомъ патерикъ благочестивое сказаніе о возведенін «небеси-подобной» лаврской церкви. Тамъ, между прочимъ, читается, что грабившіе (въ 1096 г.) Русь половцы были «шелудивы» до того, что и самъ ихъ ханъ Бунякъ, «поноситель Бога христіанскаго», тоже былъ весь н. Л. «въ шелудяхъ».

<sup>1)</sup> Валуй—это, очевидно, что-то тожественное, или близкое къ понятію, выражаемому словомъ «заплечный мастеръ», или палачъ. Въ старыхъ (патріаршихъ) прологахъ все еще упоминаются валуи и били валуями, т. е. жилами воловьими, прототипами кнутовъ и плетей, уничтоженныхъ при Александръ II (17-го апръля 1863 года). Вспомнивъ здъсь объ этихъ дъятеляхъ, невольно вспоминается и то, что многіе изъ палачей, по игръ случая, имъли очень звучныя и пріятным фамиліи, такъ, напримъръ, по Петербургу прославили себя Никита Хлъбосоловъ, Петръ Глазовъ (давшій будто свое ими извъстному Глазову кабаку), Василій Могучій, Степанъ Сергъевичъ Карелинъ (профессоръ своего дъла) и Генрихъ Пасси. Каждое имя одно звучнъе другаго, а особенно Хлъбосоловъ. (См. Русск. Арх., 1867 г.).

русскій народь оть природы своей — демократическая нація». Другіе этому и не върять, и смъются, указывая на довольно общіе и убъдительные факты, какъ всякій русскій охотно «лъзеть выше своего званія» и отчего у насъ почитають «вышедшими въ люли» только тёхъ, кто именить и оть прочихь отличень по заслугамъ. или даже и безъ оныхъ. Само простонародье, почитаемое нынче за върнъйшій коефиціенть народности въ Россіи, говорить: «народъ ломливъ», т. е. любить «ломиться въ честь», чтобы «въ чести ломаться». Любить поклоны, любить чваниться, ищеть лучшихъ мъстъ на сборищахъ и пирахъ, любитъ потъснить слабаго и показать надъ нимъ свое могущество. Словомъ, въ этомъ отношении русскій человъкъ, кажется, таковъ же, какъ и большинство людей на свътъ, и я никакого своего мнънія объ этомъ прибавлять не стану, но укажу только одну смёшную странность: замёчательно, что эти самые русскіе люди, которые такъ любять получать медали, званія и всякія превозвышающія отличія, сами же не обнаруживають къ этимъ отличіямъ уваженія, и даже очень любять издеваться. А. П. Ермоловь въ Москве зваль, напримерь, своихъ лакеевъ «совътниками», и въ Москвъ бывало безпрестанно слышишь, какъ въ трактирахъ гость въ сибиркъ кричитъ пробътающему половому: «совътникъ», подай киняточку!» Самаго грязнаго халатника-татарина у насъ всѣ въ одинъ голосъ кличутъ «князь». и всякій татаринъ оборачивается на эту кличку. Теперь опять новый и замъчательный пріемъ смъщанной насмъшки съ притворствомъ: обращается простолюдинъ къ городовому, а въ селъ къ уряднику, величая его «полковникъ». И это дълаютъ не одни простолюдины, а и образованные люди. «Урядникъ за-урядъ полковникъ», а каждый приставъ — «ваше превосходительство». Зачъмъ это такъ делается безъ всякихъ условій и полговоровь, —я ужъ этого не знаю; а только дъйствительно урядниковъ зовутъ полковниками, а приставовъ-генералами. И это делаютъ тъ самые люди, изъ которыхъ редкій разве не хотель бы быть самъ генераломъ. а иной даже съумъль бы хорошо и погенеральствовать.

Вотъ и судите этотъ народъ, аристократиченъ онъ, или онъ «отъ природы своей — демократическая нація». А если судить по житейскимъ мелочамъ, то, кажется, можно подумать, что у насъ на этотъ счетъ во всѣхъ слояхъ общества стоитъ гораздо большій хаосъ, чѣмъ у другихъ людей, выработавшихъ себѣ изъ своего аристократизма или демократизма что либо опредѣленное и пригодное къ лѣлу.

Николай Лесковъ.



## никитскій монастырь.

Намъ говоритъ о таниствъ гробовъ...
Таковъ старикъ, подъ грузомъ тяжкихъ лѣтъ Еще хранящій жизни первый цвѣтъ;
Хотя онъ свѣжъ, на немъ печать могилъ
Тѣхъ юношей, которыхъ пережилъ...

Лермонтовъ.

ъ трехъ верстахъ отъ Переяславля-Залъсскаго, вблизи Московскаго шоссе, на пригоркъ, окруженномъ болотистою почвою, расположенъ древнъйший монастырь преп. Никиты Столиника.

24-го мая 1886 года, исполнилось семь въковъ

со дня мученической кончины подвижника этой обители преп. Никиты Столиника, жившаго въ XII въкъ. Преп. Никита родился и получилъ воспитаніе въ Переяславлъ. Достигнувъ зрълаго возраста, онъ сдълался сборщикомъ податей и, пользуясь своими связями съ городскими судьями и другими начальниками, дълалъ много зла людямъ, бралъ съ нихъ неправедную мзду и тъмъ содержалъ себя съ женою. Послъ многихъ лътъ такой жизни, Никита зашелъ однажды въ церковь и тамъ услышалъ чтеніе изъ прор. Исаіи: Взыщите суда, избавите обидимаго... и пр. (Исаіи 1, 16—21). Слова эти поразили гръшника: онъ вспомнилъ свои неправедныя дъла и, воротившись домой, не могъ заснуть всю ночь. На другой день, чтобы развлечься, онъ отправился къ друзьямъ своимъ, пригласилъ ихъ къ себъ на вечеръ, купилъ все нужное для угощенія и приказалъ женъ приготовить. Когда жена начала варить и обмывать мясо, ей все ви-



дёлись въ сосудё только пёна и кровь, сколько она ихъ ни снимала, и разные члены человъческаго тъла. Жена сказала мужу, который увидълъ то же самое своими глазами и пришелъ въ изступленіе. Долго стояль онь въ молчаніи, произнося только: горе мнъ, великому гръшнику! Потомъ вышель изъ города, пришель въ монастырь великомученика Никиты, повергся предъ нгуменомъ, открылъ ему свои беззаконія и страшное вид'єніе и просиль себ'є постриженія въ монашество. Тогда игуменъ, чтобы испытать послушаніе Никиты, велёль ему три дня стоять у вороть монастыря и оплакивать гръхи свои. Никита сталъ у монастырскихъ воротъ и со слезами исповъдовалъ гръхи свои предъ всъми входившими и исходившими. На другой день, увидёвъ вблизи монастыря болотистое м'єсто, окруженное камышемъ, гдт было множество насткомыхъ, Никита подумалъ: тъломъ гръшилъ я, тъломъ долженъ и страдать, и, снявь съ себя всю одежду, съль въ тростникъ и отдаль тъло свое на терзаніе насъкомымь. Спустя три дня, игумень послалъ инока узнать о Никитъ; инокъ нашелъ его въ тростникъ, всего израненнаго насъкомыми и изнемогшаго отъ истеченія крови, и донесъ игумену. Игуменъ, виъстъ съ братіею, поспъшиль взять Никиту, постригъ его въ иночество и затворилъ въ тъсной келіи. Чрезъ нъсколько времени новый инокъ, съ благословенія игумена, надъль на себя тяжелыя желъзныя вериги и, проводя день и ночь въ чтеніи псалмовъ и житій святыхъ, исполняль и трудъ тёлесный: своими руками ископалъ два колодца, самъ поставилъ для себя столиъ, въ которомъ, съ благословенія игумена, началъ подвизаться, и вырыль подъ стъною узкій проходь, которымъ ходиль на молитву. Богъ прославилъ своего угодника даромъ чудесныхъ врачеваній. Много лътъ подвизался Никита въ своемъ столиъ. Однажды пришли къ нему два родственника за благословениемъ и, принявъ его свътлыя вериги за серебряныя, умертвили его ночью, а съ веригами бъжали къ Ярославлю. Здъсь увидъли оби свою ошибку и бросили вериги въ Волгу. Далъе въ житіи преп. Никиты повъствуется, что тогда (въ концъ XII въка) существоваль въ Ярославит близь ръки Волги монастырь св. апостоловъ Петра и Павла, что въ этомъ монастыръ жилъ благочестивый старецъ Симонъ, которому чудесно указано было мъсто, гдъ лежали въ ръкъ вериги св. Столиника, и что потомъ онъ, по распоряжению игумена монастыря, торжественно извлечены были изъ воды 1).

Послѣ мученической кончины, Никита ночитался какъ мѣстный святой, но въ XV вѣкѣ совершилось открытіе его мощей. Изъ рукописныхъ житій преподобнаго, писанныхъ въ XVI вѣкѣ, видно, что митрополитъ Фотій, удивляясь, какъ это до сихъ поръ никто не позаботился открыть мощи такого великаго подвижника, самъ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Макарій, «Исторія русск. церкви», 3, 4, стр. 56—58.

сдёлаль попытку откопать ихъ. Когда разрыли могилу и уже стали открывать бересту, которою вмёсто гроба обернуто было тёло Столиника, то совершилось чудо: преподобный не захотёль лежать поверхъ земли, поднялась внезапно сильная буря, и разрытая могила засыпалась сама собою.

Въроятно, прежде Никитскій монастырь неособенно богать быль зданіями. Часть каменныхъ построекъ воздвигнута царемъ Иваномъ Грознымъ. Въ 1611 году, поляки подъ предводительствомъ Сапъти надълали этой обители немало зла. Ограбивъ монастырскую казну, они предали огню многія зданія. Впрочемъ, въ царствованіе Михаила Өеодоровича и Алексъя Михайловича монастырь пришелъ въ еще болье цвътущее состояніе: до Екатерининской реформы за нимъ числилось 2,038 душъ крестьянъ, и онъ владълъ многими селами и деревнями, въ томъ числъ и знаменитымъ селомъ Городецъ.

Изъ числа уцълъвшихъ монастырскихъ владъній находится пустошь «Александрова гора», бывшее языческое кладбище и затъмъ мъсто уничтоженнаго Александровскаго монастыря. Гора эта, по археологическимъ раскопкамъ, произведеннымъ въ 1853 году покойнымъ П. С. Савельевымъ, представляетъ живую лътопись Суздальскаго края. Искусственныя наслоенія скрывали въ себъ куфическія монеты Абассидовъ и Саманидовъ, слъды каменнаго, бронзоваго и желъзнаго въка, сожженное капище и христіанскую церковь, слъды татаръ и монеты Іоанна ІІІ и ІV и, наконецъ, монастырскія вещи XV и XVI въковъ.

Главная соборная церковь Никитскаго монастыря построена Грознымъ въ 1564 году въ память рожденія царевича Іоанна, на мъстъ бывшей небольшой каменной церкви, построенной въ началъ XVI въка его отцомъ царемъ Василіемъ. Грозный самъ былъ на освящении храма съ митрополитомъ Аванасіемъ и царицею Маріею Өеодоровною.

Архитектура храма немало измѣнилась отъ передѣлокъ. Въ 1759 году, вмѣсто небольшихъ оконъ были пробиты большія, а иконостасъ и многія мѣстныя иконы были сдѣланы новыя; сводъ на паперти уроненъ и сдѣланъ вновь деревянный; живопись до настоящаго времени была весьма плохая и въ послѣдній разъ возобновлялась въ 1876 году; нынѣ, ко дню 700-лѣтняго юбилея, художникомъ Софоновымъ сдѣлана новая въ стилѣ XII вѣка. На сколько стиль живописи XII вѣка идетъ къ стѣнамъ храма, построеннаго въ XVI вѣкѣ, мы судить не беремся; очевидно, мѣстные археологи, извѣстные по своимъ рефератамъ на одесскомъ археологическомъ съѣздѣ¹) относительно охраненія церковныхъ древностей, нашли это вполнѣ возможнымъ; мы же думаемъ, что возстановленіе первоначальныхъ слѣдовъ живописи этого храма XVI или даже XVII

Художественнаго отдёла VI археол. съёзда отчетъ Н. В. Султанова, стр. 27.
 «пстог. въсти.», нонь, 1886 г., т. ххіу.

въка было бы желательные, тымь болье, что, на сколько намъ извъстно, слыды эти отчасти сохранились подъ поздныйшимъ слоемъ стынаго письма не столь отдаленнаго времени.

Изъ иконъ замъчательны: преп. Никиты съ чудесами и изображениемъ обрътения на ръкъ Волгъ его веригъ и храмовая великомученика Никиты—объ относятся къ XVII въку; замъчательны также мъдное паникадило XVII въка съ орлами и двъ вышитыя золотомъ и шелками хоругви, даръ царицы Анастасіи Романовны, супруги Грознаго. У праваго клироса находится рака надъ мощами преподобнаго, работы XVIII въка; тутъ же и его тяжелыя вериги.

Съ правой же стороны алтаря устроенъ тъмъ же царемъ Грознымъ придълъ во имя преп. Никиты; таковой же придълъ былъ и съ лъвой стороны во имя Всъхъ Святыхъ, но онъ давно уже упраздненъ, и тутъ помъщается теперь архивъ и монастырская библіотека.

Теплая Благовъщенская церковь хотя и построена также Грознымъ, но передълана совершенно. На мъстъ придъла во имя св. Іоанна, списателя Лествицы, на левой стороне алтаря, устроена ризница; другой придълъ во имя Өеодора Стратилата нарушенъ; трапеза сокращена на половину, а жившій въ монастыр'є преосвяшенный Серапіонъ, епископъ переславскій, въ 1758 году устроилъ въ другой половинъ настоятельскія келін, украсивъ потолки карнизами, а окна наличниками. Словомъ, вопреки желанію царственнаго основателя храма, очевидно, сдълавшаго его въ память своихъ сыновей Іоанна и Өеодора, отцы настоятели совершенно его переустроили. Описатель Никитского монастыря, мъстный протојерей о. Свирълинъ, какъ археологъ, въроятно, не безъ горечи сдълалъ перечень этихъ передълокъ 1). «Въ 1766 году, для большаго свъта, пишеть онь, -- окна были пробраны и сделань новый иконостась съ новыми иконами; 1809 года, иконостасъ и иконы были обновлены; 1837 года, вызолоченъ иконостасъ въ приделе св. Николая; 1851 года, вивсто деревянной крыши какъ на церкви, такъ и на настоятельскихъ покояхъ сдълана желъзная крыша за 2,158 р. на монастырскій кошть; затёмь починки и постройки принадлежать заботамъ нынъшняго о. архимандрита Наума: 1873 года, иждивеніемъ г-жъ Гладковыхъ устроена въ церкви духовая печь, передълано для большаго свъта 11 оконъ, а подъ алтаремъ устроены двъ кельи и пекарня для просфоръ; въ 1875 году, иждивеніемъ г-жъ Гладковыхъ сдъланъ въ церкви мозаичный полъ, въ придълъ св. Николая устроенъ новый дубовый иконостасъ съ тремя мъстными образами и стъны и куполъ украшены живописью; западная дверь изъ этого придъла заложена наглухо; въ настоятельскихъ келіяхъ отдъ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Описаніе Переславскаго Никитскаго монастыря, свящ. А. Свиралина, Москва, 1879, стр. 14.



Стодиъ преподобнаго Никиты.

лана въ 1872 году передняя комната. Такъ какъ въ 1766 году былъ сдъланъ новый иконостасъ съ новыми иконами, а въ 1809 году онъ былъ обновленъ, то иконы не представляютъ особеннаго значенія въ археологическомъ отношеніи. Осталась только храмовая икона Благовъщенія Пресв. Богородицы, пожертвованная въ 1696 году архимандритомъ Гудова монастыря Арсеніемъ. Но нельзя не обратить вниманія на художественно-шитую икону пр. Никиты Столиника, стоящую у южныхъ дверей иконостаса у праваго клироса». Икона эта вышита шелками и выдается за вкладъ царицы Анастасіи Романовны.

Въ числъ настоятелей монастыря, между прочими, быль епископъ Серапіонъ Лятушевичъ (1745—1753), посвященный въ викарнаго епископа Переславской епархіп изъ архимандритовъ Колязина монастыря и въ 1753 году переведенный на Вологодскую епархію, гдъ и скончался въ 1762 году, бывъ два года въ разслабленіи отъ паралича; онъ погребенъ въ Вологодскомъ Софійскомъ соборъ на правой сторонъ. Любопытна надпись, выръзанная на его гробъ:

Здёсь въ гробе епископъ теломъ почиваетъ Серапіонъ, по духомъ въ пебѣ обитаетъ. Въ мірѣ званъ былъ Симеонъ, но измѣни имя Въ Кіевъ, гдъ плодъ синскаль ученій и съмя і), Подъ спудомъ свътильника не скры добродътель, Но наверху быть ему восхотъ Содътель. Архимандрить будучи монастыря славна Колязина, трудами показа ся (себя) хвальна, За кои удостоенъ преславна града Викаріемъ и пастыремъ словесна стада; Но за благочестіе, чтобъ сіяло боль, На престоль церкви сея преведень оттоль. Паслъ здёшнее стадо шесть лёть словомъ и дёломъ, Но льта два и поль-ахъ-быль недвижимъ теломъ; Иятьдесять и семь льть имжвь отъ своего роду, Семьсотъ шестьдесять и втораго году, Двадесять во вторый день мъсяца апръля, Въ бользии его душа разлучилась тела; Іюня въ восьмый день покрыся землею, Провожденъ сукцессоромъ 2) и паствою своею.

<sup>&#</sup>x27;) Помалороссійски, а также и по вологодскому простонародному выговору— с и м я.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Погребенъ 8 іюня, слёд, въ 48 день послё кончины: удивительно долгій промежутокъ времени. Положимъ, что погребеніе его было замедяено въ ожиданіи прибытія въ Вологду сукцессора (преемника) преосвященнаго Іосифа, но и послё его прибытія (25 мая) погребеніе почему-то еще было отложено на двё педёли.

Преосвященный Серапіонъ быль большой любитель построекъ. Въ одномъ изъ синодскихъ указовъ 1755 года было даже сказано, что онъ, Серапіонъ, «все только ломалъ, а ничего добраго вновь какъ въ Никитскомъ, такъ и въ другихъ монастыряхъ не построилъ».



Вывшій монастырь, нынѣ церковь св. Петра и Павла, въ Ярославлѣ, построенная въ 1691 году.

Рядомъ съ транезною церковью стояла еще церковь во имя Георгія Милитинскаго, построенная въ 1678 году бояриномъ Юріемъ Барятинскимъ; но приснопамятнымъ для Никитской обители преосвященнымъ Серапіономъ она была сломана по слъдующей его резолюціи: «Церковь разобрать и строить во имя того же святаго

новую, такъ чтобы у оной церкви передней стёнё быть трапезной церкви Благовещенія отъ алтарнаго угла полинейно, а за дней стёне быть на томъ мёсте, где означенная церковь нынё стоить переднею стёною». Церковь была разобрана, но новая, однако,

не построена.

«Въ монастыръ, —писалъ одинъ изъ недавнихъ посътителей обители 1),—двъ колокольни. Первая, построенная Грознымъ въ 1570 году и поправленная послъ польскаго погрома въ 1668 году на средства царицы Маріи Ильиничны и митрополита сарскаго Павла, архимандритомъ Лаврентіемъ была совершенно перед'влана. Симъ старцемъ въ 1831 году для чего-то устроенъ новый куполъ съ восьмигранной главой вмъсто шатроваго верха. Трудившійся надъ благоукрашеніемъ обители этотъ же о. архимандритъ Лаврентій не удовольствовался передёлкой колокольни. Онъ выхлопоталь у владыки разръшение построить еще новую, мотивируя свое прошение тъмъ, что «во многихъ монастыряхъ, для благольнія монастырей, построены колокольни надъ святыми вратами». Не имъя средствъ для достиженія такого благольція, о. архимандрить смиренно просиль разръшенія продать старинную серебряную водосвятную чашу, двъ пивныя серебряныя кружки, три подноса и чарки. Но это не было разръшено, а дозволено было сдълать другую операцію: сломать старыя постройки и упраздненную надъ святыми вратами церковь, построенную въ 1625 году. Эта-то Лаврентіевская постройка надъ вратами, сдъланная имъ «для достиженія благольнія обители», и есть главная колокольня, а прежняя, неизвъстно для чего переломанная, стоить безъ всякой надобности въ пренебрежении и всъ колокола съ нея сняты».

«Близь соборной церкви каменный столпъ, сдёланный на мёстё столпа, въ которомъ молился и былъ убитъ пр. Никита. И этотъ столпъ не миновалъ рукъ любящихъ благолёніе старцевъ. По описи 1701 года, столпъ былъ каменный, а на столпё шатеръ и чуланъ, крытый тесомъ. По нарочно составленному архимандритомъ Нифонтомъ 2) въ 1755 году рисунку уже его преемникомъ о. архимандритомъ Геронимомъ Левандовскимъ (испортившимъ и теплую Благовъщенскую церковъ расширеніемъ оконъ и уничтоженіемъ древняго иконостаса) вокругъ столпа, вмъсто деревянныхъ папертей, въ 1763 году сдълана была галлерея каменная, а подъ столпомъ, въ землъ, келья каменная съ окошкомъ. Въ 1777 году, устроенъ каменный рундукъ; въ 1796 году, столпъ былъ росписанъ живописными изображеніями, взятыми изъжитія преподобнаго; около 1809 года,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Отъ Ростово-Яроснавскаго до Переславля-Залъсскаго, А. Каово, Москва, 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Архимандритъ Нифонтъ Червинскій (1753—1758). На него въ 1755 году, въ іюль, выборные отъ крестьянъ духовной слободки подавали жалобу за неза-

о. архимандрить Лаврентій столиъ опять передѣлаль <sup>1</sup>); въ 1845 году, живопись на столиѣ была исправлена. Послѣ этого столиъ преподобнаго, кажется, оставленъ въ покоѣ».

«Весь монастырь, —продолжаетъ А. Каово, —обнесенъ каменною оградою на 238 саженъ, съ 6 башнями; ограда построена въ 1562 году Грознымъ и была во время раззоренія монастыря литовцами мѣстами разрушена, а въ 1643 году была снова возобновлена. Въ 1701 году, на башняхъ стояло 8 чугунныхъ пушекъ, теперь снятыхъ и, въ числъ семи, поставленныхъ при входъ въ монастырь. Ризница монастырская особенно богата церковною утварью. Въ ней я видътъ и серебряную водосвятную чашу, которую домогался продать о. архимандритъ Лаврентій для постройки новой колокольни; она большая, 13 ф. въсомъ, и имъетъ по краямъ надпись вязью: «Лъта 7163, мъсяца септевріа въ 7 день, дълана водосвятная чаша, серебряная, въ домъ чудотворца Никиты, при игуменъ Мопсеъ Винявитинъ да при казначеъ Госифъ Калачевъ съ братіею на казенныя деньги».

«Пробъгая монастырскія льтописи, —говорить затымь А. Каово, — скорбя о безчинствахъ и раззореніяхъ, причиненныхъ монастырю въ 1611 году паномъ Сапъгою, съ литовскими людьми, невольно придешь къ сознанію, что въ смыслъ разрушенія древнихъ храмовъ буйныя шайки Сапъги сдълали менъе зла, чъмъ тъ лица, которыя были обязаны сохранять память о царственныхъ благотворителяхъ этой обители. То, что пощадили литовскіе лихіе люди, то сломано и разрушено для какого-то монастырскаго благолъпія. Ломали, а ничего добраго не построили».

То же самое писаль еще въ 1847 году покойный профессоръ Шевыревъ, при посъщени Переяславля 2). «Грустью отзывалось мнъ въ сердцъ, — говоритъ онъ, — слово поусердствовали, которое я неръдко слыхаль въ монастыряхъ и древнихъ нашихъ храмахъ. Конечно, никто не осмълится порочить благочестивыхъ побужденій въ такомъ священномъ дълъ; но если хотите построить или украсить храмъ Богу, то зачъмъ же непремънно вамъ надобно раззорить для того или заново измънить какое нибудь зданіе, которое

конные поборы, а въ 1757 году, въ іюнъ, монашествующіе жаловались на его безчиніе и на то, что онъ не служиль въ день рожденія государыни. По этимъ жалобамъ было наряжено слъдствіе, и на время дъла онъ содержался подъ арестомъ въ Горицкомъ монастыръ; 18-го декабря 1757 года, дозволено было ему опять жить въ Никитскомъ монастыръ и, для умоленія Бога о своихъ согръщеніяхъ, во всю четыредесятницу служить преждеосвященныя объдни. Былъ послъ членомъ переяславской духовной консисторія; умеръ въ 1760 году.

<sup>(</sup>А. Свирѣлинъ, стр. 37).

4) Нашъ рисунокъ, сообщенный намъ графомъ М. В. Толстымъ, представляетъ столиъ до Лаврентіевской передѣлки.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Потздка въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь, проф. С. П. Шевырева, стр. 53.

служить намятникомъ молитвы вашихъ предковъ и прожило н'єсколько стол'єтій? Вы строите въ XIX в'єк'є: архитектура храма должна отв'єчать новымъ потребностямъ времени. Еще ужасно вид'єть, какъ рука новаго живописца размазываеть на древнихъ пконахъ свои новыя, румяныя и дебелыя изображенія, въ которыхъ



Часовня близь Никитскаго монастыря въ память заключенія мпра переяславцевъ съ суздальцами.

самоуслаждается его развитая личность. Да неужели же нътъ для того простаго дерева? Зачъмъ же надобна непремънно для такихъ подвиговъ древняя икона, на которой печать въковъ? Великій художникъ, конечно, не совершитъ такого святотатства, а совершить его можетъ одинъ невъжда, съ развитою безусловно личностью».

Кром'в описанных выше, въ монастыр'в сохранилось немало предметовъ XVI и XVII в. Зам'вчательны: вышитый покровъ съ изображеніемъ преподобнаго—даръ Милославскаго (7165) 1657 года; такіе же образа Казанской Божіей Матери и преп. Никиты, XVI в.; воздухи и набедренникъ съ изображеніемъ угодника, того же времени. Въ библіотек'в особенно ц'єнны синодики XVI и XVII вв. съ



Портикъ-часовия близь Переяславля.

записью родовъ Алексъ́я Черноризца, митрополита московскаго, дворянъ п дътей боярскихъ, побитыхъ подъ Псковомъ въ 1650 году, и т. д.

Вблизи монастыря находятся двѣ часовни: одна у Ростовскаго шоссе, сооруженная переяславцами и суздальцами въ память заключенія между ними навсегда мира; другая, не доходя версты отъ монастыря, такъ называемая Черниговская, въ память исцъленія черниговскаго князя Михаила Всеволодовича. Князь, будучи болень, услышаль о чудесахъ преп. Никиты, прібхаль въ Переславль и, на мъстъ настоящей часовни раскинувь шатеръ, послалъ просить преп. Никиту прійдти къ нему. Угодникъ послалъ князю свой посохъ, отъ котораго князь и получилъ исцъленіе; это было въ 1186 году, 16-го мая. Князь поставилъ на этомъ мъстъ крестъ, надписавъ на немъ время своего чуднаго псцъленія. Этотъ крестъ былъ цълъ до литовскаго погрома. Надъ этимъ крестомъ было сдълано покрытіе на четырехъ бочкообразныхъ столпахъ, по словамъ рукописей, весьма похожее на сохранившуюся посейчасъ часовню, принадлежащую переславскому Федоровскому монастырю, какъ это видно изъ приложеннаго рисунка. Это покрытіе, въроятно, уничтожено вмъстъ съ крестомъ въ началъ XVII в.; нынъшняя же часовня не представляетъ ничего замъчательнаго.

Память о подвигахъ преп. Никиты сохранилась до сего времени. Богомольцы донынъ продолжають надъвать вериги преподобнаго и, взявъ камень отъ ступеней часовни, въ которой находится столпъ преподобнаго, обходятъ вокругъ него три раза, держа камень на головъ. Прежде вмъсто камня они брали каменную шапку преподобнаго, но она въ 1735 году была взята въ канцелярію мо-

сковскаго синодальнаго приказа.

Вериги преподобнаго, брошенныя бъжавшими въ Ярославль убійцами въ Волгу, подплыли, — какъ говорится въ житіи, — къ мъсту,
гдъ теперь Петропавловская церковь. Туть въ то время быль монастырь, въ которомъ, по словамъ пролога, жилъ благочестивый
старецъ Симонъ. Стоя однажды ночью на порогъ своей кельи, онъ
увидълъ необычайный свътъ, выходящій изъ ръки, и сказалъ о
томъ архимандриту, и они вмъстъ съ иноками и благочестивыми
ярославцами обръли на томъ мъстъ три креста съ тяжелыми веригами. Когда ихъ несли въ городъ, то при встръчъ съ ними исцълился человъкъ, имъвшій сухія ноги; много было затъмъ и другихъ исцъленій. Чрезъ нъсколько времени явившійся старцу Симону пр. Никита повелълъ кресты и вериги положить въ Переславлъ на его гробъ.

Петропавловскій монастырь быль упразднень, очевидно, посл'є польскаго погрома. Нын'є существующая церковь чрезвычайно красива. Она снаружи облицована пестрыми кафелями и, не смотря на поздн'єйшія попытки къ благоукрашенію, всетаки, составляеть прекрасный архитектурный памятникь конца XVII в. Отъ Петропавловской обители сохранилось лишь 5—6 иконъ, находящихся въ иконостас'є холоднаго храма. Въ Петропавловскомъ монастыр'є была усыпальница князей и княгинь первой ярославской династіи до Өеодора Чермнаго. Сохранились записи, что туть погре-

бены: кн. Михаилъ, сынъ Өеодора Чермнаго, Марія— его мать, дочь св. князя Василія Всеволодовича, и тетка князя Михаила, Анастасія, но, увы, могильныя плиты и надгробные памятники не уцёлёли...

И пътъ нигдъ уже спъдовъ Минувшихъ лътъ: рука въковъ Прилежно, долго ихъ сметала.

А. Титовъ.





## ВЪ ГОРАХЪ И ДОЛИНАХЪ РУССКАГО ТЯНЬ-ШАНЯ 1).

Б ПОЛДЕНЬ 28-го іюля, мы выйхали изъ Каракола, направляясь въ глухія горныя трущобы, мало кому доступныя. Только до первой станціи (до выселка русскихъ Сливкино) пролегаетъ хорошая колесная дорога, дальше же вьется тропинка, по которой можно пробхать только на привычныхъ горныхъ лошадкахъ.

Благодаря добрымъ совътамъ И. А. Колпаков скаго, на этотъ разъ я поступилъ болъе обдуманно, а именно: написалъ въ Пишпекъ и Наманганъ письма, прося мъстное начальство содъйствовать моему путешествію; было указано направленіе моего пути, приблизительное число верстъ, проходимыхъ каждый день, и, слъдовательно, являлась возможность заготовить мнъ въ извъстныхъ мъстахъ проводниковъ и провизію. Кромъ того, И. А. впередъ отправиль джигита, чтобы сдълать то же самое въ Иссыкъ-Кульскомъ урочищъ.

Наконецъ, грубый и пьяный переводчикъ Сассыкъ, котораго я нанялъ въ Върномъ, былъ прогнанъ, и его мъсто занялъ молодой и расторопный туземецъ Деркенъ-бай, превосходно владъющій русскимъ языкомъ и оказавшій мнъ дъйствительно много услугъ.

День нашего отъёзда изъ Каракола быль чудесный. Яркое солнце свётило и грёло порядочно, чистый горный воздухъ живительной струей вливался въ грудь, вётерокъ пріятно дуль въ лицо.

Наши лошади отдохнули и бойко шлепали по грязнымъ лужамъ. Налъво громадной стъной стояли горы, чуть не до подошвы по-

t) Окончаніе. См. «Историческій В'єстникъ», т. XXIV, стр. 360.

крытыя снёгомъ; въ ущельяхъ висёли тяжелыя тучи; кое-гдё разорванными клочками цёплялись облака за остроконечныя вершины.

На полдорогъ до Сливкино, мы заъзжали къ богатому киргизу Чина-баю и пили тамъ чай вмъстъ съ И. А., который любезно

взялся проводить насъ до этого мъста.

Чина-бай принадлежить къ числу вліятельныхъ туземцевъ, занималь какую-то должность довольно важную, и теперь, живя на покої, пользуется всеобщимъ уваженіемъ. Особенно интересно то, что живетъ онъ на европейскій ладъ въ выстроенномъ дом'є; домъ состоитъ изъ нѣсколькихъ комнатъ; намъ показывали кабинетъ, гостинную и проч., но большая часть этихъ пріемныхъ почти пуста; кое-гдѣ стоятъ складные стулья, такой же столъ, висятъ часы, остановившіеся на 6 часахъ, а въ кабинетѣ совсѣмъ не имѣется ни скамейки, ни чего либо другаго.

Впрочемъ, надо замѣтить, что семья Чина-бая въ это время еще не возвращалась изъ горъ, гдѣ она проводитъ лѣто, ютясь въ привычныхъ кибиткахъ, грѣясь около костровъ, слушая шумъ горныхъ рѣчекъ. Отъ этой привычки нескоро отстанутъ киргизы; но, какъ устраиваются обитатели дома на зиму, наполняются ли ком-

наты въ это время и проч., - сказать не берусь.

Любезный хозяинъ до сихъ поръ держить себя бодро и очень красивъ въ своемъ халатъ и синей тебетейкъ, надътой на затылокъ. Онъ употреблялъ все отъ него зависящее, чтобы накормить и напоить насъ, и мы вытхали уже довольно поздно, провожаемые благими пожеланіями И. А., Чина-бая и его многочисленной свиты.

Прямо, безъ всякихъ тропинокъ, слѣдуя за проводникомъ, перерѣзали мы площадь, заросшую степными выгорѣвшими растеніями и версты за три до деревни снова вышли на битую дорогу. Вдали темнѣли деревья, громоздилась куча деревенскихъ построекъ.

Быстро помчались мы, стараясь пораньше добраться до ночлега, но сумерки сгущались, туманъ закрылъ горы и охватилъ насъ

влажнымъ холодомъ.

Но воть и деревня. На единственной улицѣ стоитъ толиа народа; мужики въ новыхъ кафтанахъ; кое у кого видны медали на груди; на заваленкахъ избъ сидятъ и стоятъ бабы, дѣти, старухи. Провожатый нашъ скачетъ дальше, мы—за нимъ. Шапки снимаются почтительно съ головъ, поселенцы съ любонытствомъ смотрятъ на насъ и любезно раскланиваются. Около одной избы толиа особенно многочисленна, здѣсь стоятъ старшины и прочія власти. Проводникъ остановился, мы—тоже. Десятки рукъ протянулись къ моей лошади, помогаютъ мнѣ слѣзть съ сѣдла. Тутъ только я сообразилъ, что весь этотъ праздникъ устроился самъ собою, по случаю нашего пріѣзда; джигитъ, посланный уѣзднымъ начальникомъ, разсказалъ, вѣроятно, о насъ такія небылицы, что поселяне сочли

меня за что нибудь очень важное. И дъйствительно, староста постоянно называль меня «ваше высокопревосходительство».

Войдя въ комнату, приготовленную для насъ, я съ удовольствіемъ увидъль столь, накрытый чистой и бълой скатертью, блестящій самоварь, даже сдобныя булки... Затъмъ слъдовалъ сытный ужинъ и кръпкій сонь на мягкой перинъ. Всъмъ этимъ хотълось хорошенько воспользоваться, помня, что надолго опять придется забыть всякій намекъ на комфортъ.

На другой день, когда мы проснулись, солнце уже встало. Лучи его цёлымъ снопомъ ударяли въ маленькое окно и играли на иконахъ, сухихъ цвётахъ, которые украшали святой уголъ и на картинкахъ, развёшанныхъ по стёнё. Надо было разставаться съ гостепріпмными поселенцами и выступить по направленію къ ущелью

Барскауна, гдъ заготовлена кибитка.

Мы пересъкли нъсколько ръкъ, еле пробивающихся между громадными гальками, взбираемся на высокіе и длинные холмы и, наконецъ, выъзжаемъ на берегъ моря Иссыкъ-Куля, который раскинулъ свою зеленую аквамариновую скатерть на необозримое пространство. Горы по ту сторону моря еле-еле синъютъ; на нихъ стояли тяжелыя темныя тучи; кое-гдъ сверкалъ ослъпительнымъ блескомъ снътъ.

Не довзжая немного до кибитки, изъ-за темныхъ скалъ вывхало нъсколько всадниковъ, слёзли съ коней, сняли шапки. Это старшины явплись встрътить меня и проводить на ночлегъ. Послъ взаимныхъ привътствій, отправились дальше, и скоро очаровательная долина развернулась передъ нами. Узкой трещиной шла она отъ самыхъ горъ и, расширяясь все больше и больше, спускалась къ морю. Налъво стояли снъговые гиганты, на днъ ущелья журчалъ Барскаунъ, со всъхъ сторонъ връзывались въ голубое небо острыя скалы, краснаго оттънка; вездъ рытвины, вездъ обвалы... На берегу зеленая высокая и сочная трава ковромъ прикрыла каменистую почву. Здъсь стояла кибитка, приготовлены были лошади... Нъсколько поодаль двое киргизовъ возились около заръзаннаго барана.

Сама кибитка устлана коврами, украшена пестрыми кошмами. Я пригласилъ старшинъ выпить со мною чая, побесъдовать и по-

курить папиросъ, до которыхъ они больше охотники.

Слуга мой Яковъ, толстый и коренастый казанецъ, соблазнился криками рябчиковъ, взялъ ружье и отправился на охоту. Это случалось каждый день, и каждый день онъ возвращался съ пустыми руками, осыпаемый насмъшками киргизовъ. Для него, повидимому, нравился собственно процессъ выслъживанія добычи, стрълянія и заряжанія вновь ружья. За все время ему удалось убить только двухъ несчастныхъ сурковъ, да и то въ упоръ (промахнуться было невозможно, такъ какъ животныя забились подъ камень).



Вечеръ былъ чудный. Въ воздухъ ръяла цълан стан журавлей, покрикивали бълоголовые орлы; о рябчикахъ и говорить нечего, они задавали цълый концертъ и точками чернъли на скатахъ горъ.

Такова была обстановка нашего бивуака на Барскаунъ.

Дальше дорога становится еще интереснье. Тропинка бъжить какъ разъ у самаго прибоя морскихъ волнъ. Слъва то отступаютъ, то приближаются отроги горъ; то они уступами спускаются къ водъ, то сразу оканчиваются отвъсными стънами, о которыя съ шумомъ и ревомъ разбивается морская пъна. Все это глинистые наносы. Въ нъкоторыхъ мъстахъ они до такой степени прихотливо размыты дождями, что представляются полуразрушенными замками съ зубчатыми стънами, высокими башнями, бойницами, окнами и дверями. Иногда дождевой потокъ, роясь глубоко въ рыхлой почвъ, продълываетъ себъ настоящій тоннель въ нъсколько саженъ длины.

Такіе точно осадочные гребни встръчаются, по моему мнънію, и въ моръ; одинъ изъ такихъ гребней и послужилъ поводомъ выдумать, что на див Иссыкъ-Куля стоить потонувшій городъ съ

крѣпостыо.

Въ особенности въ одномъ мъстъ глиняная стъна наноса необыкновенно грандіозна: представьте себъ на берегу, какъ разъ надъ водой, громадную массу, саженъ въ 15 или больше; вся она какъ будто нарочно украшена колоннами, стрельчатыми окнами и висящими на воздухъ балконами. Какія-то маленькія птички съ крикомъ вылетали изъ трещинъ, при нашемъ приближенін; нависшія глыбы готовы были, кажется, сейчасъ обрушиться. И невольно вскидываль я глаза на эту громаду и понукаль усталую лошадь.

Наконецъ, добхали до роки Коджи, гдо назначенъ былъ второй ночлегъ. Ръка и здъсь вымыла себъ ложе въ красной глинъ, но, не дойдя до моря нъсколькихъ десятковъ саженъ, пропала въ галькахъ. Размытые бока ущелья представляютъ оригинальные конусы, которые по нъскольку вмъстъ стоятъ на небольшомъ общемъ фундаментъ. Около такой семьи располагаются еще и еще. И кажется, будто окруженъ курительными свъчками громадныхъ раз-

мъровъ, только краснаго, а не чорнаго цвъта.

Но на этотъ разъ ночлегъ былъ неособенно удаченъ. Не успъли мы отвъдать жирной баранины, какъ дождь забарабанилъ по войлоку нашей кибитки, стало холодно, темно... Скоро поднялся въ-

теръ, наше ненадежное жилище гнулось.

Ко всему этому ночью вдругъ грянулъ залпъ изъ ружей, потомъ другой, третій. Неистовые крики прокатились звонкимъ эхомъ по ущелью. Мы съ испугомъ выскочили. Больше всего перетрусилъ храбрый Яковъ, который видёль вездё «Китайскую имперію» и ждаль, что на насъ нападуть разбойники.

Но дёло объяснилось очень просто. Оказалось, что здёсь до такой степени много волковъ, что пастухи, кочующіе со своими стадами, должны безпрестанно стрёлять и кричать, для огражденія овець отъ незванныхъ гостей. Тёмъ не мен'є, слышать всю ночь стрёльбу и невообразимый визгъ было очень непріятно, и только одна усталость заставила немного заснуть передъ разсвётомъ.

Задолго до восхода солнца я вышель изъ кибитки. У костра сидёло двое «часовыхъ», поставленныхъ Деркенъ-баемъ на всю ночь. Они тотчасъ же подскочили при видё меня. Остальные киргизы спали, закутавшись въ кошмы. Дождь пересталъ. Черныя тучи быстро неслись по небу. Море ревёло ужасно, какъ будто хотёло разбросать эти скалы, которыя такъ гордо стоятъ, не сокрушимыя ничёмъ... Остатокъ луны въ ущербё нырялъ въ небё... Поодаль дремали лошади...

Холодный вътеръ загналъ меня опять къ кибитку; я натянулъ на голову шубу и снова задремалъ подъ выстрълы и крики.

Вытадъ изъ долины Коджи очень крутъ. Лошадь съ усиліемъ карабкается по почти отвъсному скату, камни со стукомъ катятся изъ-подъ ея копытъ. И все выше и выше подымаемся мы на гребень. Но вотъ и на вершинъ. Чудный видъ невольно поражаетъ. Направо море, все покрытое бълыми пънящимися волнами, реветъ, еще не успокоенное послъ вчерашней бури. Изъ-за него, далеко-далеко видны горы всъ въ снъту, тучи легли у самой подошвы, вершины очистились и выръзались на синемъ небъ; обрывы, пропасти, скалы—все это затянуто еще утреннимъ туманомъ. Сотни бълыхъ чаекъ кружатся съ крикомъ надъ прибоемъ.

Налѣво, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ насъ идетъ хребетъ сѣрый, угрюмый, кое-гдѣ краснѣетъ отдѣльная гора, точно не принадлежащая къ этой семьѣ темныхъ великановъ.

Солнце холодными и косыми лучами скользить по всей картинъ. Утренній холодокъ пробираеть даже привычныхъ киргизовъ.

Пересъкли мы еще нъсколько ръчекъ, нъсколько глубокихъ овраговъ; спугнули трусливаго зайца, за которымъ помчался одинъ изъ джигитовъ, повернули въ долину, всю заросшую высокимъ пожелтъвшимъ чіемъ.

Прощай, море!.. мы углубляемся въ лабиринтъ горъ и больше тебя не увидимъ. Въ послъдній разъ окинуль я взглядомъ шумящую поверхность этого загадочнаго громаднаго бассейна...

Проводникъ давно уже что-то говоритъ мнѣ и указываетъ нагайкой впередъ. Всматриваюсь и вижу широкую долину; съ двухъ сторонъ подымаются утесы, по срединѣ вьется р. Токъ, а поперекъ во всю ширину тянется какое-то сооруженіе. Это крѣпость, нъкогда громадная, а теперь разрушенная временемъ. Подъвзжаемъ. Громадная глинобитная ствна перегораживаетъ путь. Тропинка идетъ черезъ какую-то трещину, среди обломковъ древнихъ сооруженій. На извъстномъ разстояніи торчатъ башни; однъ угрюмо стоятъ во всемъ своемъ величіи, другія распались, растрескались... Кое-гдъ замътны большія отверстія, въроятно, ворота. Тамъ замътны небольшія щели, быть можетъ, амбразуры. И тянется такая стъна ломанною линіей направо и налъво, пока не уперлась обоими концами въ горы.

По всему видно, что кто-то воздвигалъ такое грозное укръпле-

ніе, чтобы запереть входъ въ Токскую долину.

Киргизы говорять, что крѣпость принадлежала китайцамъ. Этому, пожалуй, можно повърить, такъ какъ вывести такую стъну могли только строители Великой стъны, которымъ подобныя со-

оруженія были не ночемъ.

Мы свернули вдоль укръпленій, перебрели Токъ и остановились въ густой зеленой травъ, гдъ поставлена для насъ кибитка. Сзади возвышались два хорошо сохранившіеся редута; одинъ изъ нихъ, четыреугольный, господствовалъ надъ равниной, другой, по-

меньше, почти сравнялся съ землей.

Я попросиль старшинь дать мнё свёжую лошадь и сейчась же отправился осматривать местность, пока готовили чай и обёдь. Взъёхавь на редуть, легко обозрёть направленіе укрепленій. За первой стёной шель второй валь, когда-то высокій; за нимь тянутся нёсколько десятковь расположенныхь въ два ряда редутовь; всё они четыреугольной формы и направлены въ сторону моря; позади этихъ сооруженій едва замётна задняя стёна, распаханная и засёянная киргизами.

Глубокіе рвы и ямы видны на каждомъ шагу.

Кто строилъ, для какой цъли, противъ какихъ враговъ? — все это вопросы, которые разъяснятся впослъдствіи, когда исторія края станетъ болъе изученной и выйдетъ изъ мрака невъдънія... Одно можно сказать, что кръпость была первокласною и могла вмъстить нъсколько тысячъ войска.

Къ сожальнію, я не могь узнать отъ туземцевъ ничего легендарнаго, никакихъ разсказовъ не существуетъ, никакихъ древнихъ остатковъ пока еще здъсь не было найдено. А безъ такихъ данныхъ можно ли говорить о чемъ нибудь положительномъ? — даже предположеній строить невозможно.

Пока я разъъзжаль по укръпленіямъ и снималь видъ, ко мнъ подскакаль нашъ Деркень-бай и сталъ просить дозволить кирги-

замъ «немножко козла тащить».

— А что это значить? — спросиль я.

— Старшины хотять угостить вась одной игрой, — отвъчаль онь. — Вы только позвольте, сейчась увидите. Вы взжайте вонь на ту поляну — тамъ мъсто ровное.

Едва было высказано согласіе, какъ два киргиза поскакали въ ущелье и въ иять минутъ скрылись изъ вида.

Мы отправились на указанное мъсто.

Тамъ уже гарцовало человъкъ пятьдесять. Даже старшины сняли съ себя личину важности, подтягивали ремни на съдлахъ, осматривали стремена.

Вдругъ все засуетилось. Вдали показались два всадника, въ рукахъ у одного бился черный козелъ. Еще минута, и оба киргиза осадили своихъ взмыленныхъ коней; тотъ, у котораго былъ козелъ, соскочиль на землю, выхватиль изъ-за пояса короткій и острый ножъ и, не смотря на крики животнаго, отръзалъ ему голову. Еще кровь тонкими струйками свистала въ разныя стороны, еще судорожно подергивались ноги козла, а ужъ киргизъ схватилъ его за шерсть, взбросиль на воздухь, ловко поймаль и съ крикомъ помчался по полянкъ. Вся ватага кинулась за нимъ. Козелъ безпрестанно взлеталь на воздухъ и переходиль отъ одного киргиза къ другому. Поймавшій круто поворачиваль лошадь и мчался въ другую сторону, преслъдуемый всей кавалькадой. Часто два сплыныхъ и болже ловкихъ всадника схватывали животное въ одно время, каждый тащилъ въ свою сторону, визжалъ во всю глотку, понукалъ лошадь; кости и мускулы трещали, шерсть летела клочьями. Но воть атлеть Шукуръ вырваль козла и, держа его высоко надъ головой, съ крикомъ побъды погналъ свою пътанку ко мнъ, промчался какъ вихрь мимо и успёлъ бросить свою добычу къ ногамъ моего коня. Побъда осталась за нимъ. Но киргизы еще не утомились, они еще не размяли хорошенько своихъ желъзныхъ мускуловъ, — откуда ни возьмись Деркенъ-бай, онъ на всемъ карьеръ подхватилъ съ земли изуродованное тёло и... опять игра возобновилась.

Каждый разъ, какъ кавалькада съ гикомъ пролетала мимо меня, моя лошадь готова была также ринуться за ней; она начинала бъситься, дрожала всёмъ тёломъ и грызла удила. Надо было держать ухо востро, чтобы поневолё не попасть въ этотъ бурный потокъ коней и людей.

Нъсколько разъ козель падалъ передо мной, и каждый разъ

Шукуръ или Деркенъ-бай снова подхватывали его.

Глядя на эту мчавшуюся массу, гдѣ всадники совсѣмъ не управляли лошадьми, гдѣ они все свое вниманіе устремляли на козла, мнѣ приходило въ голову: ну, если лошадь у кого нибудь споткнется? — отъ него не останется ни одного живаго мѣста. И, точно въ отвѣтъ на мою мысль, вдругъ вижу: одна лошадь падаетъ, перевертывается нѣсколько разъ, взмахнувши ногами, и остается на мѣстѣ; всадникъ покатился кубаремъ.

— Убитъ! — закричалъ я, но... всадники промчались дальше, перескакивая черезъ лежачаго; никто не обратилъ на него ни ма-

лъйшаго вниманія. Съ гикомъ, плотной кучкой, ринулась вся толпа ко мнъ, козель тяжело грохнулся еще разъ передъ моей лошадью...

Никакое перо не въ состояніи описать всё перипетіи такой бішеной скачки, такой дикой пгры, гдё всадникъ и конь одинаково щеголяють силой, ловкостью и быстротой... Все это надо видёть,

надо самому быть свидътелемъ...

Раскраснъвшіяся потныя лица, изорванные халаты, голыя головы, съ которыхъ послетали шапки и тебетейки, усиленно дышащія груди — вотъ что представлялось глазу наблюдателя. Только блескъ глазъ участниковъ показывалъ готовность ихъ хоть еще пуститься снова въ скачку... Взмыленные кони разгорячились, ихъ съ трудомъ сдерживала сильная рука киргиза; они плясали на мъстъ, грызли удила, взмахивали потными мордами и жадно втягивали воздухъ широко раскрытыми ноздрями.

Изъ-за пригорка подъбхалъ и упавшій всадникъ; онъ такъ же ловко сидблъ на изломанномъ сбдлъ, какъ и прежде; только на рукъ выступало кровяное пятно... Лошадь тоже какимъ-то чудомъ

осталась цёла.

Поднялся хохотъ, насмъшки... Шукуръ изощрялся въ остротахъ и дълалъ всевозможныя гримасы, на потъху товарищей.

Я даль участникамъ пять рублей, и оказалось, что всё остались довольны, въ особенности, когда прибавлена была къ этому

порція водки.

Между тёмъ тучи спускались все ниже и ниже; онё ползли на насъ изъ ущелья точно чудовища, клубясь и расправляя длинные туманные члены... Вётеръ крёпчалъ... Брызнулъ дождь, а затёмъ посыпался довольно крупный градъ... Черезъ иять минутъ вершины горъ, неособенно высокихъ и окружающихъ нашу кибитку, покрылись бёлой пеленой.

Надо было посившить въ походное жилище, гдв уже стоялъ чайникъ, лежали поджаренные кусочки баранины, нанизанные на длинныя и тонкія палочки (шишкевекъ). Я пригласилъ старшинъ, угостилъ ихъ сигарами... Десятки глазъ смотрвли сквозь щели кибитки, у дверей образовалась толпа любопытныхъ.

Конечно, бесъда вертълась около «козла»... Деркенъ-бай исто-

мился, переводя разсказы киргизовъ...

Подали свъчи. Вечеръ, холодный и ненастный, нисколько не помъшалъ нашей вечеринкъ.

Отъ «крѣпости» я пошель долиной Аксая переправился черезъ р. Алабашъ и сталъ подниматься на перевалъ Алабашъ-бель. Ущелье съуживалось все больше и больше, пока ширина его не достигла саженъ пяти (приблизительно). Камни, скатившіеся съ горъ, затрудняли путь, но, не смотря на это, мы благополучно достигли выс-

шей точки перевала, гдё по обёммъ сторонамъ тропинки стояли двё пирамидальныя кучи искусственно насыпанныхъ камней; на лёвой водруженъ былъ длинный шестъ съ клочкомъ лошадинаго хвоста.

Спустившись снова въ долину, я не могъ вдоволь налюбоваться красивыми снъжными вершинами хребта Улаховъ; справа и прямо передъ нами громоздились крупныя скалы урочища Кульджи. Здъсь на каждомъ шагу попадались древнія могилы, состоящія изъ небольшой насыпи, на которой были расположены камни въ видъ



Переваль Алабашъ-бель (высшая точка).

круга; въ центръ подымались одинъ или нъсколько болъе крупныхъ гранитныхъ обломковъ. Болъе новыя могилы часто встръчались разрытыми, и проводникъ разсказывалъ мнъ, что все это проказы горныхъ медвъдей, которые большіе охотники до мертваго человъческаго тъла.

Къ сожалънію, за все время моего путешествія я не могъ наткнуться на этихъ хищниковъ и не могъ достать отъ киргизовъ ни одного мъха.

Наконецъ, черезъ перевалъ Семись-Бель, мы вышли къ бурному Джуванъ-Арыку. Стъсненный отвъсными скалами вышиною въ нъсколько десятковъ саженъ, онъ съ ревомъ мчится по значительному уклону; камни, которые въ большомъ количествъ попадали въ потокъ, образуютъ величественные пороги; черезъ нихъ низвергаются водопады, бълая пъна клокочетъ и разсыпается въ едва видимую пыль, сверкающую всъми цвътами радуги, когда лучъ солнца скользнетъ на нихъ изъ-за тучъ. Поверхность камней, засоряющихъ русло, отшлифована такъ хорошо водою, какъ будто здъсь трудился человъкъ, вооруженный какимъ нибудь оружіемъ.

Дорожка бъжитъ у самой ръки, подъ нависшими глыбами гранита, подъ неумолчный ревъ бущующихъ волнъ. Ущелье иногда до такой степени съуживается, что надъ головой ъдущихъ едва виднъется узкая полоска голубаго неба. Въ такихъ мъстахъ становится жутко, брызги обдаютъ холоднымъ туманомъ и лошадъ, и всадника. Надъ головой висятъ зеленыя плети ползучихъ растеній, въ трещинахъ пріютился мохъ... Эхо вторитъ на разные лады грохоту водопадовъ. Съ особеннымъ удовольствіемъ вы взжаешь изъ такихъ трущобъ навстръчу яркому солнцу туда, гдъ ущелье хоть нъсколько расширяется.

Такіе виды, какіе встрѣчаются на каждомъ шагу, слѣдуя по берегу Джуванъ-Арыка, могутъ за поясъ заткнуть любой ландшафтъ горныхъ странъ Европы, и будь только болѣе удобный путь въ этихъ мѣстахъ, ихъ посѣщали бы навѣрно и художники, и туристы. Но... нескоро наступитъ то время, когда живописныя ущелья Тянь-Шаня попадутъ въ портфейль нашихъ пейзажистовъ.

Пробхавши верстъ 15 вдоль ръки, мы должны были переправиться черезъ нее вбродъ и пустились по Тюлюку, одному изъ притоковъ Джуванъ-Арыка. Прорывая каменныя громады, Тюлюкъ впадаетъ подъ прямымъ угломъ и только верстъ на десять течетъ между скалъ; затъмъ горы понижаются, ръка тихо катитъ свои воды по глинистому грунту и подрываетъ лъвый берегъ, который все болъе обваливается. Часто приходилось тхатъ по высокому гребню какъ разъ въ томъ мъстъ, гдъ глубокая щель зіяла съ правой стороны, и казалось, что вотъ-вотъ грохнетъ вся эта масса вмъстъ съ моимъ караваномъ въ Тюлюкъ, зловъще сверкавшій глубоко внизу. Много разъ проводникъ долженъ былъ останавливаться, такъ какъ недавній обваль уничтожилъ тропинку — она псчезла вмъстъ съ огромнымъ кускомъ берега; впереди виднълась отвъсная стъна, и надо было подыматься еще выше, предоставляя лошадямъ выбирать новую дорогу, какъ имъ заблагоразсудится.

Налъво, по ту сторону Тюлюка, раскидывался плоскій берегь, покрытый выжженной солнцемъ травой, а немного дальше опять громоздились горы, опять виднълись снътовыя пятна. Низкое темное облако полосой пересъкало дальнія вершины. Надъ головой блестъль раскаленный шаръ солнца... Ничего живаго не было ви-

дно, только мы одни копошились между камнями.

Недолго, однако, дорога шла по сравнительно широкой долин'є, скоро горы какъ будто сами подб'єжали къ намъ и охватили со вс'єхъ сторонъ. Тропинка начала подыматься, почва стала болотиста, ноги лошадей вязли, чуть не по кол'єна. Перес'єкая н'єсколько разъ Тюлюкъ, мы свернули вл'єво. Челов'єкъ десять старшинъ встр'єтили насъ по обыкновенію, сд'єлали «большой култукъ» 1) и повели къ ночлегу. Взобравшись довольно высоко, гд'є не было ни одного кустика, ни одного деревца, и обогнувъ огромный камень, весь обросшій разноцв'єтными лишайниками, мы увидали свою кибитку. Челов'єкъ сто киргизовъ верхомъ и п'єшкомъ суетились около костра. Въ н'єсколькихъ шагахъ журчалъ ручей.

Высота мъстности дала о себъ знать, и пришлось надъть шубы. Изъ открытой двери кибитки виднълись только голыя вершины, небо, охваченное румянцемъ заходящаго солнца, да полоса бълаго снъга.

Старшина, сидъвшій со мною, указаль на прихотливыя очертанія хребта, который подымался прямо передъ нами.

— Вонъ тамъ—сказалъ онъ: — лежитъ озеро Сонъ-Куль; завтра рано будете на его берегу.

Мы всъ встрепенулись. Такъ вотъ гдъ находится конечная цъль нашего путешествія! какъ близко! (мы еще не знали, чего стоитъ пройдти это недлинное разстояніе).

Ободренные и успокоенные мои спутники весело принялись за чай, баранину и кумысъ.

Рано утромъ мы были уже на лошадяхъ и подымались по крутому откосу. Перевалъ (Кумъ-бель) хотя не длиненъ, но чрезвычайно утомителенъ. Лошадямъ приходится карабкаться по такимъ камнямъ, что недоумъваешь ловкости животнаго. Иногда лошади надо ставить всѣ четыре ноги на одинъ небольшой осколокъ, чтобы перепрыгнуть на другой черезъ глубокую трещину; иногда она карабкается чуть не на отвъсную стъну, и ожидаешь, что вотъ-воть опрокинешься.

Холодный вътеръ свистить въ ушахъ, распахиваетъ шубу, выжимаетъ на глазахъ слезы... По бокамъ едва замътной тропинки идетъ снъговое поле; снъгъ грязный, рыхлый; множество тонкихъ водяныхъ струекъ журчитъ изъ-подъ ледяной коры, прикрытой обвалившейся землею. Острые камни, пирамидальныя глыбы темнаго гранита, ръзко выръзываются на чистомъ голубомъ небъ.

Не смотря на то, что со стоянки мы выступили съ восходомъ солнца, на вершину перевала едва удалось попасть только въ полдень. Лошади измучились, мы также... Еще нъсколько шаговъ, и я

<sup>1)</sup> Т. е. отдани большой поклонъ.

на самомъ гребнъ хребта, и все озеро Сонъ-Куль развернулось, какъ въ панорамъ. По ту сторону его синъетъ въ туманъ низкій снъговой хребетъ, направо и налъво уходятъ горы все дальше и дальше, берега низменны и болотисты. Тамъ вдали у самой воды разбросано нъсколько десятковъ кибитокъ, бродятъ стада, столбомъ стоитъ черный дымокъ отъ костра. Ближе, у подошвы перевала, чернъютъ всадники,—это старшины, выъхавшіе навстръчу.

Озеро Сонъ-Куль лежить еще выше Иссыкъ-Куля, а именно на 9,400 футахъ надъ уровнемъ океана. Хотя въ длину этотъ бассейнъ (по описаніямъ путешественниковъ, которымъ удавалось побывать здѣсь) имѣетъ 26, а въ ширину 16 верстъ, тѣмъ не менѣе, я думаю, что озеро гораздо меньше, почти вдвое. Даже очертаніе его на картахъ представлено совершенно невѣрно. Сѣверо-восточные берега сплошь состоятъ изъ болотъ (сазовъ), черезъ которые пробраться невозможно, что указываетъ на усыханіе Сонъ-Куля.

Довольно многочисленные, но небольше притоки пересыхають лѣтомъ и наполняются водою только весной и осенью. Хотя у Каульбарса и Костенко говорится о мелкой рыбѣ, будто бы водящейся въ озерѣ, но это совершенно несправедливо, такъ какъ всѣ киргизы единогласно заявили о ея отсутствіи въ здѣшнихъ мѣстахъ. Мало того. Одинъ уважаемый и почтенный акъ-сакалъ вздумалъ нарочно изъ Нарына привезти нѣсколько пудовъ рыбы и пустить ее въ Сонъ-Куль; и что же?—по разсказамъ туземцевъ, вся рыба черезъ полчаса ослѣпла (sic!) и умерла. Все это могло произойдти въ силу крайне поднятаго положенія озера, хотя не думаю, чтобы рыба дѣйствительно ослѣпла.

Въ окрестностяхъ, какъ мнъ передавали, встръчаются медвъди, волки, забътаетъ кровожадный барсъ, а туда дальше, на югъ во-

дятся дикобразы.

Плоскіе берега служать убъжищемъ краснымъ уткамъ, или отайкамъ, и другой птицъ. За то флора въ высшей степени интересна и носитъ характеръ альпійскій. Деревьевъ и кустарниковъ— напрасно искать въ этихъ мъстахъ, камыша— также; но мелкія растенія весьма характерны. Особенно бросается въ глаза маленькая голубая Gentiana, чрезвычайно чувствительная: стоитъ только коснуться пальцемъ до ея нъжнаго вънчика, и онъ тотчасъ же свернется, закрутившись въ видъ спирали, вокругъ своей длинной оси; осторожно подръзанный цвътокъ тоже сворачивается, но медленнъе; весь процессъ закрыванія совершается въ двъ минуты (приблизительно).

Такая чувствительность особенно интересна въ томъ отношеніи, что большинство ростеній, обладающихъ этой способностью, ростутъ, какъ извъстно, въ разныхъ странахъ, какъ, напримъръ, мимоза



Видъ озера Сонъ-Куля (на высотъ 9,400 ф.),

стыдливая, мухоловка и проч. Если и встръчаются у насъ и такіе чувствительные представители флоры, то во всякомъ случать движеніе ихъ листьевъ происходить гораздо медленнтве. Здтсь же на Сонъ-Култ средняя температура года низкая, и въ бытность нашу по ночамъ вода замерзала въ чайникахъ. Надо вообще замътить, что климатъ мътности крайне суровъ: въ сентябрт озеро покрывается уже льдомъ, а въ началт октября все заваливается снтомъ и представляется вымершимъ до начала мая или конца апръля.

Наконець, чтобы кончить бъглый очеркъ интереснаго Тянь-шанэкаго края, я позволю себъ упомянуть еще объ ала-куртъ, или «пестромъ червякъ», который сталъ извъстенъ весьма недавно и

до сихъ поръ не описанъ учеными 1).

Ала-куртъ есть не что иное какъ вредная блоха и ничего общаго съ червяками не имъетъ. Она является исключительно зимою въ нагорныхъ долинахъ хребта Тянь-Шаня и въ горахъ Байсауръ (верховья Чилика), на зимовкахъ киргизовъ-атбановъ.

Киргизы разсказывають объ этомъ паразитъ слъдующее.

Въ октябръ мъсяцъ, когда въ горныхъ долинахъ уже лежитъ снъгъ, въ туманные морозные дни, ала-куртъ въ видъ маленькаго чернаго животнаго, похожаго на блоху и прыгающаго такъ же, какъ блоха, «падаетъ съ неба» вмъстъ съ изморозью. Если послъ изморози устанавливаются сильные морозы, то ала-куртъ быстро размножается и съ земли переходитъ на лошадей, барановъ, верблюдовъ и рогатый скотъ.

Поселившись на тълъ животнаго, ала-куртъ постепенно увеличивается въ объемъ, причемъ черный цвътъ его переходитъ въ оълый 2). На скотъ онъ сидитъ такъ же кръпко, какъ и лъсной клещъ,

и требуется нъкоторое усиліе, чтобы отдълить его.

У лошади ала-куртъ поражаетъ крупъ и ляшки заднихъ ногъ, а въ тѣ зимы, когда его очень много, и обѣ стороны шеи; у барановъ онъ поражаетъ курдюкъ, грудь и шею; у верблюдовъ прикрѣпляется къ тѣлу подъ лопатками, на шеѣ, бокахъ, крупѣ и ляшкахъ; у коровъ поражаетъ мясистыя части и въ особенности шею.

Вредъ, наносимый ала-куртомъ, очень великъ; поселившись на самой тучной, здоровой лошади, онъ въ два мъсяца, при самомъ лучшемъ кормъ, чрезвычайно истощаетъ животное, жеребята же

¹) Сколько мий изв'єстно, первые экземпляры ала-курта доставлены въ ташкентскій музей Н. Н. Пантусовымъ (изъ В'єрпаго). Экземпляры, им'єющіеся у меня, пожертвованы Н. А. Маєвымъ. Описаніе заимствую изъ «Туркестанскихъ В'єдомостей», 1884 г., 17 апр'єля, № 15.

<sup>2)</sup> Сколько мий приходилось разсматривать ала-куртъ, изминение цвита заминается только у самокъ; тило ихъ до такой степени набивается яйцами, что сегменты брюшка расходятся. Отъ этого блоха представляется удлиненною, билаго цвита, съ поперечными темными (узкими) полосками.

почти всегда издыхають. На бёлыхъ лошадяхъ, пораженныхъ паразитомъ, отчетливо виднёются кровавыя полосы. По стаяніи снёга, ала-куртъ исчезаетъ и въ рёдкихъ случаяхъ продолжаетъ житъ до того времени, когда лошадь начнетъ линять.

Травы Тянь-Шаня чрезвычайно питательны и не могуть быть сравниваемы съ травами другихъ мъстностей, почему скотъ, не смотря на обиліе ала-курта, переживаетъ зиму; но бываютъ зимы на столько обильныя упомянутымъ паразитомъ, что множество скота не доживаетъ до весны и гибнетъ сотнями.

Въ самыя благопріятныя, теплыя зимы ала-куртъ хотя и появляется, но въ незначительномъ количествъ.

Такимъ образомъ эта вредная блоха отличается отъ другихъ наразитовъ, исключительно появляющихся на исхудаломъ и страдавшемъ накожными болъзнями скотъ, тъмъ, что поражаетъ совершенно здоровый и сытый скотъ.

Кибитка наша стояла на лѣвомъ берегу рѣчки Ташъ-когу, впадающей въ Сонъ-Куль съ сѣверной стороны.

Названіе «ръки» здъсь, по правдъ сказать, въ высшей степени громко, такъ какъ киргизъ Шукуръ, на потъху всъхъ, перескочилъ ее однимъ махомъ.

Озеро отстояло отсюда въ полуверстѣ; насъ отдѣляло отъ него общирное болото.

Старшина, встрътившій мой караванъ, пригласилъ меня и спутниковъ въ свой аулъ, который раскинулся нъсколько дальше (на западъ) верстахъ въ трехъ. Тамъ должна была устроиться «байга», или увеселенія, по случаю годовщины смерти его брата.

Само собою разумъется, что я съ удовольствиемъ согласился посмотръть на забавы горныхъ кочевниковъ и, не отдохнувши порядкомъ, опять сълъ на лошадь.

Уже издали видны были всадники, скачущіе во всѣхъ направленіяхъ. Человѣкъ около тысячи, если не больше, толпились близь нѣсколькихъ кибитокъ. Осѣдланныя лошади стояли большими группами.

Нѣсколько десятковъ киргизовъ выѣхали къ намъ навстрѣчу и предложили почетный кусокъ вареной конины, расположенный на деревянномъ блюдѣ. Мясо оказалось тепловатымъ, безъ соли, жесткимъ и невкуснымъ.

Пока мы показывали видъ, что жуемъ съ удовольствіемъ предложенное, сидя на лошадяхъ, импровизаторъ-музыкантъ наигрывалъ нескончаемую и однообразную мелодію на инструментъ, похожемъ на скришку; при этомъ онъ очень ловко упиралъ конецъ его въ переднюю луку своего съдла и, низко нагнувъ голову, покачивался въ тактъ всъмъ тъломъ. Игра сопровождалась пъніемъ; фистула была сильная, unisono съ высокими нотами инструмента.

Наконецъ, проглотили мясо и двинулись ближе къ аулу. Голодныя, поджарыя собаки, разныхъ цвътовъ и величинъ, подняли свиръпый лай, маленькія дъти безъ всякаго костюма шныряли между всадниками, съ изумленіемъ смотря на насъ черными большими глазами.

Около одной кибитки стоятъ привязанными нъсколько лошадей, покрытыхъ богатыми расшитыми золотомъ и серебромъ попонами, краснаго, синяго и зеленаго цвътовъ.

Поверхъ попонъ привъшаны оружіе и одежды самыя щегольскія. Все это принадлежало покойнику, все это пользовалось его

особымъ расположениемъ.

Недалеко помѣщалась кибитка, вокругъ которой шумитъ большая толпа народа, все больше женщины въ праздничныхъ нарядахъ: въ бѣлыхъ тюрбанахъ на головѣ, пестрыхъ халатахъ, съ косами, разукрашенными монетами и ключами отъ своихъ сундуковъ. Изъ средины кибитки раздавались крикливыя причитанія и хоровое пѣніе похоронное, тоскливое и однообразное. Я попросилъ позволеніе заглянуть туда, на что старшина согласился съ готовностью и пошелъ впередъ, расталкивая народъ. Мы вошли. Правая сторона отгорожена синимъ занавѣсомъ,—это мѣсто, гдѣ скончался усопшій; тамъ теперь сидѣла вдова, покрытая съ головою чернымъ покрываломъ. Она выкрикивала фразы, покачиваясь всѣмъ тѣломъ изъ стороны въ сторону, и горько плакала. Ей отвѣчалъ хоръ женщинъ, сидящій по сю сторону занавѣса.

Когда мы вошли, одна изъ киргизокъ, высокая, полная и красивая, встала и протянула руку. Вся грудь ея была украшена въ нъсколько рядовъ золотыми и серебряными монетами, халатъ также коробился отъ золотой вышивки. Лицо нисколько не напоминало восточный типъ и скоръе походило на лицо нашихъ русскихъ купчихъ, бълыхъ и румяныхъ. Это была одна изъ родственницъ умер-

шаго.

У стънъ, внутри кибитки, размъщалось много любопытныхъ, не принимавшихъ, повидимому, никакого участія въ отпъваніи. Они разговаривали, смъялись; два мальчика поссорились изъ-за чего-то и, не стъсняясь, тузили другъ друга по бритымъ головамъ. Воздухъ здъсь былъ душный, жаркій; пахло какимъ-то ароматическимъ масломъ.

Мы отправились въ кибитку старшины. Человъкъ двадцать мужчинъ сидъло кругомъ. Убранство жилища было праздничное. Крашеные сундуки сдвинуты въ одно мъсто, подушки разложены

на коврахъ, чтобы было удобно облокотиться.

Любезный хозяинъ отдалъ приказаніе, и началось угощеніе. Прежде всего оборванный киргизъ поднесъ чашку и сосудъ съ водой, чтобы обмыть руки и губы. Вмёсто полотенца употреблялся конецъ широкаго полотнянаго пояса. Затёмъ, когда всё оказались

омытыми по закону и обычаю кочевниковъ, внесли нъсколько громадныхъ деревянныхъ чашекъ съ пловомъ, т. е. варенымъ рисомъ съ кусочками баранины. Все это поставили посрединъ, на разостланномъ кускъ синяго московскаго коленкора.

Но въ то время, какъ киргизы съ жадностью запустили свои пальцы въ горячую кашу, выжавъ изъ нея воду (которая, кстати сказать, потекла грязными ручьями въ ихъ рукава и обратно въ чашу), наше положеніе было весьма критическое, такъ какъ ложекъ съ нами не было. Хозяинъ замътилъ недоумъніе, засмъялся и велълъ принести нъсколько щепокъ, которыя замънили намъ необходимое оружіе.

Затыть слыдовала вареная баранина, потомы жареная, потомы подали опять пловы и т. д., до тыхы поры, пока со всыхы стороны не раздались звуки громкой отрыжки. Услышать это составляеть удовольствие и гордосты хозяина; это есть лучшее доказательство того, что гости сыты.

Принесли чай, кръпкій, горячій, но... безъ сахара.

Наконецъ, всѣ были окончательно сыты, обмыты опять руки и губы, и стали выходить изъ кибитки.

Хозяинъ пригласилъ и насъ выйдти посмотръть на байгу. Съли на лошадей и поъхали, еле протискиваясь между всадниками.

На большой полянъ, которая уходила вдаль по берегу озера верстъ на десять, какъ муравьи сновали киргизы. Они махали руками, кричали, гнали лошадей, какъ будто готовясь къ чему-то необыкновенному.

Въ сторонкъ, на холмъ, водруженъ длинный шестъ, на верхушкъ котораго трепещется флюгеръ, сдъланный изъ синяго и бълаго коленкора. Сюда должны направлять своихъ бъгуновъ скачущіе на призъ. Здъсь же привязаны: нъсколько штукъ барановъ, лошадей, жеребятъ, одна корова и высокій верблюдъ; они составляютъ награду лучшему скакуну.

Осмотръвъ призы, снова направились на ровное поле, гдъ большимъ кругомъ стояли верховые. Два всадника помъстились въ центръ; одинъ — представитель одного аула, другой — другаго. Состязаніе должно было происходить между киргизами двухъ урочищъ. Первый всадникъ громко, въ длинныхъ стихахъ, восиъвалъ быстроту коней, силу мужчинъ и красоту женщинъ своей мъстности, и едва оканчивалъ, какъ другой опровергалъ его и восхвалялъ достоинства своего аула. Не были забыты даже и мы, потому что глашатай, желая во что бы то ни стало доказать, что его соплеменники фениксы своего рода, добавилъ, что вотъ, дескать, даже русскій «дженаралъ» въ Россіи услышалъ о ихъ доблестяхъ и пріъхалъ за сотни тысячъ верстъ полюбоваться на байгу. Громкіе крики одобренія послышались въ отвъть на эту находчивость.

Тёмъ временемъ, пересъкая кругъ всадниковъ, проъхала процессія лицъ, желающихъ состязаться. Все это были дѣти не болѣе десяти лѣтъ. Ихъ головы обвязаны плотно кусками матерій, костюмъ самый легкій, чтобы ничто не стѣсняло движеній. У лошадей (очень молодыхъ, не сформировавшихся жеребятъ) хвостъ туго закрученъ жгутомъ, чолка у основанія подвязана тесьмой, такъ что торчитъ между ушами на подобіе султана (чтобы волоса не попадали въ глаза животному), сѣдло очень маленькое и легкое. Въ числѣ участниковъ была и дѣвочка лѣтъ восьми; она бойко поглядывала на всѣхъ, помахивая нагайкой.

Медленнымъ шагомъ прошла процессія нѣсколько разъ, чтобы всѣ могли видѣть и всадниковъ, и коней. Наконецъ, глашатаи замолчали, старшина велѣлъ начинать. Небольшимъ галопомъ пустились желающіе въ противоположную отъ флага сторону, къ берегу Сонъ-Куля. Тамъ они должны были повернуть и уже оттуда мчаться въ каррьеръ до мѣста, гдѣ стояли призы. Такимъ образомъ скачка происходила на разстояніи верстъ двадцати (считая взадъ и впередъ).

Вся толпа кинулась по тому же направленію, и только гуль да столпь пыли указывали направленіе этой движущейся живой массы

Мы съ старшиной остались одни.

Мъсто было ровное, и слъдить за ходомъ скачки можно было

отлично, въ особенности съ помощью бинокля.

Вдругъ, по знаку распорядителя-киргиза, съ длинной палкой въ рукъ, вся ватага бросплась назадъ. Крики, шумъ, пыль..... Нъсколько лошадей сразу выдълились и поскакали впереди, не отставая другъ отъ друга. Но вотъ сърый конекъ забираетъ все сильнъе и сильнъе, обогнавъ одного, другаго, третьяго и поднявъ вверхъ острую мордочку, понесся впереди всъхъ. Маленькій всадникъ награждаетъ его ударами нагайки. Киргизы визжатъ и ревутъ.

Тѣ, у которыхъ лошади побойчѣе, подскакиваютъ къ побъдителю, схватываютъ подъ уздцы его лошадь и мчатся нѣсколько вмѣстѣ, помогая такимъ образомъ сѣрому скакуну податься еще впередъ; затѣмъ, помогавшій всадникъ отскакиваетъ въ сторону, его мѣсто занимаетъ другой, мимо котораго несется сѣрый и опять тащитъ впередъ, и т. д. Это называется кутерьмить скакуна и допускается по правиламъ скачки.

Такимъ образомъ, каждый изъ участниковъ имёлъ своихъ помощниковъ, разставленныхъ на изв'єстномъ разстояніи другъ отъ

друга, чтобы имъть свъжихъ лошадей для кутерьмы.

Долго спорили сърый и гнъдой, пока, всетаки, сърый не взяль перваго приза. Остальные кони отстали, одинъ изъ скакавшихъ мальчишекъ свалился гдъ-то далеко. Описать тотъ шумъ, крикъ, визгъ и толкотню, которые поднялись, когда первый всадникъ подскакалъ къ флагу, — нътъ возможности. Тяжело дыша, весь въ мылъ, покрываемый цълымъ градомъ ударовъ, примчался сърый конекъ;

мальчикъ, сидъвшій на немъ, еле держался въ съдлъ, глаза его были красны какъ кровь, потъ струился по запыленному лицу. Коня, однако, не остановили сейчасъ же, а долго водили шагомъ по полю, пока онъ нъсколько не остылъ.

Начался дёлежъ призовъ. Кто тащилъ барана, кто лошадь, кто верблюда. Не обошлось и безъ драки, но на это старшины смотрёли сквозь нальцы, говоря: «сами подерутся, сами и помирятся».



Древнія могилы въ долинѣ рѣки Асу.

Но не прошло и получаса, какъ опять всё стали въ кругъ, и опять глашатаи начали выкрикивать, должно быть, что-то очень ужъ смёшное, потому что толпа много хохотала.

Наконецъ, вышелъ киргизъ въ самомъ легкомъ костюмъ, вызывая на борьбу кого нибудь. Бронзовое тъло его могло бы служить прекрасной моделью для Геркулеса.

Нашолся и противникъ.

Оба стали другъ противъ друга, разминая мускулистыя руки. Толпа замерла. Медленно, какъ кошка, подползающая къ добычъ, двинулся одинъ изъ борцовъ, согнувшись, шагая тихо и едва слышно. Онъ обошолъ кругомъ своего противника, который не спускалъ съ него глазъ и готовъ былъ предупредить внезапное напа-

деніе. Круги становились все меньше, наконець руки сцѣпились, головы уперлись лбами. Оба силача стояли нѣсколько секундъ, стараясь покачнуть другъ друга, но напрасно. Одинъ сдѣлалъ усиліе—руки соскользнули, другой схватилъ за плечи — потное тѣло увернулось. Противники, тяжело дыша, опять разошлись, и опять началось подползаніе (пначе я не могу назвать эти движенія).

Еще разъ стукнулись лбы, еще разъ напряглись мускулы, пошли въ ходъ и ноги, которыми борцы хотъли свалить другъ друга, но—опять напрасно. Одинъ изъ нихъ вцъпился въ руки своего противника даже ногтями, но тъло какъ желъзо не поддавалось. Вдругъ, совершенно неожиданно, одинъ приподнялъ другаго на воздухъ... крикъ торжества вырвался изъ груди зрителей, но... приподнятый моментально извернулся, схватилъ за голову противника и грохнулъ его о землю. Поднялся хохотъ. Побъдителя окутали въ тулупъ и увели.

Байга кончилась. Я поблагодарилъ старшинъ и отправился въ свою кибитку.

Такія увеселенія совершаются при всякомъ удобномъ случав; они составляють единственное развлеченіе кпргизовъ.

Иногда призы на скачкахъ довольно цённы. Такъ, напримёръ, въ прошломъ году 25-го августа, по разсказамъ И. А. Колпаковскаго, состоялось байга, на которой соперничали Каракольскіе и Джаркентскіе киргизы. Первый призъ, взятый изв'єстнымъ скакуномъ «Тай-кашка», состоялъ изъ 1,000 руб. серебромъ деньгами, 200 лошадей, 9 верблюдовъ и 9 выдръ. Скачка—на 50 верстъ.

Понятно, что такіе скакуны, какъ Тай-кашка, цёнятся очень дорого, они составляють не только гордость, но и источникъ богатства своего хозяина. Ихъ держатъ въ кибиткъ, вмъстъ съ членами семейства, ихъ берегутъ какъ зъницу ока.

Гдѣ только появляется Тай-кашка,—тамъ ужъ она навѣрно возьметъ первый призъ; поэтому владѣтель такой лошади боится, чтобы изъ зависти ее не украли или, еще хуже, не испортили: онъ всю жизнь, такъ сказать, посвящаетъ на служеніе благородному животному. Подобные скакуны имѣютъ свою исторію, свои легенды.

На сколько дорого цънять хорошихъ лошадей, можно судить изъ того, что, по разсказамъ туземцевъ, Тай-кашка куплена за 1,000 р., когда она еще была жеребенкомъ и выведена изъ Кульджи.

Экскурсируя по берегамъ Сонъ-Куля, я имълъ случай сдълать также интересную находку. На поверхности земли, между корнями засохшей травы, разбросаны въ громадномъ количествъ съроватаго цвъта шарики, величиною отъ горошины и до оръха. Поверхность ихъ морщиниста; они ломки и сильно разбухають въ горячей водъ.

Это не что иное какъ лишайникъ—Lichen esculentus (Chlorangium esculentum), который ростетъ и въ южной Россіи, напримёръ,

на Дону, можеть быть употребляемь въ пищу и называется порусски «земляной хлёбь».

Киргизы не знають, что они топчать ногами суррогать весьма вкусный, который могь бы имъ пригодиться.

Интересенъ главнымъ образомъ фактъ нахожденія землянаго хлъба на такихъ различныхъ высотахъ, каковы уровень Дона и Сонъ-Куля.

Было холодное съренькое утро, когда мы двинулись дальше по съверному берегу озера.

Густыя низкія облака быстро неслись по небу. Вдали на горизонтъ шоль дождь. Солнце выглядывало изъ-за тучъ въ видъ большаго шара безъ лучей и тепла.

Войко шли наши лошади, шлепая по болоту. Иногда ноги ихъ вязли выше колъна, и тогда проводникъ спъшилъ измънить направление. Кутаясь въ шубы, ежились мы въ съдлахъ.

По сухой полянъ, на которую выбрался караванъ, быстро бъгали большие черные пауки, гоняясь за насъкомыми. Мои спутники устроили за ними цълую охоту.

По тихой зеркальной поверхности Сонъ-Куля вереницей плавали красныя крупныя утки. Гдё-то въ сторонкъ свистъли сурки, этп постоянные жители горныхъ мъстъ.

Къ полудню было пройдено довольно много. Остановились перекусить холодной бараниной.

Вдругъ впереди поднялось облако пыли; ржаніе лошадей, крикъ киргизовъ звучно отдавались въ холодномъ воздухъ.

Громадный аулъ перекочевывалъ на другое мъсто, покидая высокія мъста. Табуны въ тысячи головъ, бараны и цълыя сотни разукрашенныхъ верблюдовъ потянулись безконечною цъпью. Опять пришлось любоваться на красивыхъ наъздницъ, на своеобразныя украшенія высокихъ съделъ. Опять съ удивленіемъ поглядывали мы на навыоченныхъ коровъ.

Все это принадлежало именитому старцу Шаману, который самъ, собственной персоной и съ богатой свитой, выбхалъ ко миб «побесъдовать и узнать о здоровью Бълаго Царя».

Старикъ небольшаго роста, довольно крѣпкій на видъ. Онъ прифрантился въ синій суконный халатъ, обшитый позументомъ, и прицѣпилъ даже медаль, полученную за участіе въ коканскомъ походъ. Богатства его, по разсказамъ, неисчислимы, родъ многочисленъ какъ песокъ морской.

Поговоривши черезъ переводчика, онъ хотълъ было проводить меня, но я благодариль за любезность и упросилъ ъхать своею дорогой.

Между киргизами, которые большой кавалькадой теснились вокругь насъ, мое вниманіе обратиль на себя одинь молодой парень «истор. въсти.», нонь, 1886 г., т. ххіу. совершенно безъ носа; вмъсто этого необходимаго члена существовало бълое гладкое мъсто (невольно припомнилась исторія Гоголевскаго «Носа»).

Когда мы разстались съ Шаманомъ, парень, всетаки, продол-

жалъ слъдовать за мною на своей пъгой лошадкъ.

Пробхажи версть десять, а безносый не отстаеть. — Что ему надо? — спросиль я черозъ переводчика:

Киргизъ, соскочивъ на ходу съ лошади, снялъ шапку, взялся за животъ и отвъсилъ низкій култукъ.

— Съ просьбой, —пояснилъ джигить.

Хотя я и предувъдомиль, что по заявлению просителя врядъ ли могу что нибудь сдълать, тъмъ не менъе пришлось выслушать

слъдующее.

Два года тому назадъ, братъ безносаго провзжалъ одинъ мимо враждебнаго аула. Киргизы напали на него, безъ дальнихъ церемоній убили и закопали. Весною совершенно случайно трупъ былъ найденъ, и злодвяніе обнаружено. Но... на кого и кому жаловаться?—въ такихъ трущобахъ болве чвиъ гдв нибудь оказывается справедливой пословица: «до Бога высоко, до Царя далеко».

Такъ дъло и кончилось. Родные погоревали и устроили байгу. Къ сожалънію, убитый, во время боя на жизнь и смерть, сильно пораниль одного изъ нападавшихъ; раны становились все болъе и болъе страшными и причиняли большія страданіи. Тогда-то закипъла досада у всъхъ участниковъ преступленія, и они ръшили отмстить кому нибудь изъ родственниковъ убитаго. Долго случай не представлялся, но, наконецъ, злая судьба направила ихъ на роднаго брата погибшаго. Убійцы встрътили его гдъ-то въ глухомъ ущельъ и, не смотря на сопротивленіе, отръзали ему носъ.

Такъ и остался несчастный уродомъ на всю жизнь. Зовутъ его

Нуръ-ала.

Успокоивши бъдняка тъмъ, что я объщалъ разсказать объ этомъ фактъ кому въдать надлежить, мнъ оставалось только возмущаться и... продолжать путь.

Нуръ-ала повернулъ лошадь и пустился догонять Шамана. Проъхавши еще верстъ пять, проводникъ указалъ на лежащій

на берегу священный камень «тулпаръ-ташъ».

Онъ имъетъ аршинъ длины и 3 четв. ширины (съ одного конца, 2 четв.—съ другаго). На поверхности его замътна глубокая впадина, по очертаніямъ напоминающая слъдъ лошадинаго копыта.

Киргизы говорять, что въ глубокой древности въ этихъ мъстахъ обитали богатыри-гиганты, разъвзжающіе на громадныхъ коняхъ, и что слъдъ на тулпаръ-ташъ есть доказательство справедливости такой легенды.

Тъмъ не менъе, камень валяется прямо на берегу; вокругъ него нътъ загородокъ, надъ нимъ не возвышается никакого навъса. Изъ долины оз. Сонъ-Куля черезъ перевалъ Шиль-бели мы вышли къ быстрому Джумгалу.

Издали можно подумать, что на берегу его разбросаны цълыя деревни, какія-то бълыя и сърыя зданія съ куполообразными крышами.

Подъйзжая ближе, скоро убъндаешься, однако, что это городъ мертвыхъ, что это все мазарки, могильные памятники.

Они построены въ видѣ миніатюрныхъ мечетей, съ фронтономъ, фальшивыми колоннами, минаретами.

Въ срединъ главной стъны (фасады) находится низенькая дверь, которая ведеть въ небольшое помъщеніе, гдъ покоятся цълыя семьи. Стъны украшены рисунками, изображающими охоту, путешествіе и различныя сцены изъ семейной жизни и хозяйство. Реальность такихъ сценъ иногда переходитъ границы приличія. Всърисунки, вмъстъ взятые, составляють, такъ сказать, исторію жизни умершаго кочевника въ иллюстраціяхъ.

Особенно бросается въ глаза на берегахъ Джумгала присутствіе рощицъ березы, тальника и большихъ развѣсистыхъ тополей, чего мы уже давно не видали.

Теплый воздухъ пріятно отогрѣвалъ насъ; не вѣрилось, что можно снять шубы.

Останавливались при впаденіи Сусамыра въ Джумгалъ и поэтому, чтобы продолжать путь, необходимо было переправиться черезъ довольно широкій (сравнительно) и быстрый Сусамыръ. Вьюки положили на высокихъ верблюдовъ, а сами пустились вплавь на лошадяхъ. Вода до такой степени спльна, что надо ѣхать всѣмъ вмѣстѣ, плотно держась другъ около друга, пначе можетъ снести всадника или перевернуть его вмѣстѣ съ лошадью.

Но и на этотъ разъ намъ посчастливилось, и никто не пострадалъ; только одинъ изъ старшинъ окунулся вмъстъ съ конемъ, но былъ подхваченъ товарищами.

Затёмъ пошли по лёвому берегу Сусамыра. Тропинка поднялась высоко-высоко надъ ущельемъ, становилась все уже и уже и, наконецъ, превратилась въ карнизъ, ширина котораго въ широкихъ мёстахъ не превыщала двухъ четвертей. Голова кружилась, когда заглядывалъ съ страшной высоты туда внизъ, гдё ревёла рёка, вся бёлая, какъ молоко, отъ пёны.

Слѣва поднимались отвѣсныя скалы, правая нога висѣла надъ пропастью. Лошадь осторожно переступаетъ, ощунывая ногою каждый подозрительный камень.

На бъду обломки скалъ загораживали часто узкую дорожку, и объъзжать опасное мъсто можно было только на нашихъ привычныхъ горныхъ коняхъ, предоставляя имъ полную своду взбираться вверхъ или спускаться внизъ.

Наконець, къ довершению всёхъ неожиданностей, карнизъ очень часто спускался съ заоблачной высоты внизъ къ самой рёкё и, пройдя нёсколько шаговъ, снова подымался круто вверхъ... Камни скатывались изъ-подъ ногъ лошади и, прыгая съ уступа на уступъ, исчезали въ темномъ ущельё. Невольно закрывались глаза или, наоборотъ, съ напряженнымъ любопытствомъ глядъли впередъ, желая увидъть: гдъ же конецъ этимъ пыткамъ? когда же кончится карнизъ?

И такого пути пройдено около 20 верстъ! изъ нихъ ужъ очень

сквернаго и опаснаго около 10!

Нельзя описать того восторга, который обуялъ насъ, когда, наконецъ, дъйствительно карнизы кончились, и мы въбхали въ цълую рощу березы, боярышника и другихъ кустарниковъ и деревьевъ, густо покрывающихъ Сусамыръ; точно нарочно посаженные, они образовали прелестныя аллеи, и по нимъ-то извивалась тропинка.

Кругомъ высились желтоватыя громады хребта, и на одномъ изъ крутыхъ склоновъ мы замътили дикую козу съ маленькимъ козленкомъ. Съ недоумъніемъ посмотръла она на насъ и, не спъща,

стала карабкаться на крутизну, прячась за камни.

Взобравшись снова на переваль Ковэкъ-бель, мы очутились уже въ Наманганскомъ уъздъ, и, увы! снова начались непріятности, такъ какъ письмо мое не дошло во время въ Наманганъ и, слъдовательно, никакихъ распоряженій о нашемъ проъздъ сдълано не было.

Имън, всетаки, бумагу отъ губернатора, я обратился къ именитому Роскульбеку, который, на мое счастье, кочеваль здъсь не-

далеко.

Меня проводили въ аулъ. Роскульбекъ высокій, худой и черный киргизъ съ довольно непріятнымъ выраженіемъ лица. Особенно его портятъ большіе синіе очки съ сътками, плотно закрывающіе маленькіе подслѣноватые глазки. Онъ принялъ насъ очень радушно въ своей кибиткъ, угостилъ ужиномъ, чаемъ и объщался самъ проводить до Кетменьтюбе, гдъ у него имъется домъ, или, правильнъе, пълое помъстье.

И дъйствительно, на другой день выступили вмъстъ. Кое-какъ продолжали подвигаться, взбираясь на кручи, спускаясь въ глубокія ущелья, пересъкая шумные потоки. Вдругь въ одномъ узкомъ проходъ замътили цълую сотню киргизовъ; они были безъ шапокъ, одъты въ изорванныя рубища, въ поводьяхъ держали лошадей.

Едва я показался, какъ вся толна подняла крикъ; каждый что-то говорилъ, старался перекричать своего сосъда и низко кланялся. Переводчикъ объяснилъ мнъ, что всъ эти люди жалуются на Роскульбека, который будто бы насильно взялъ лошадей у нихъ подъ мои выоки.

Напрасно я убъждаль, что заплачу за все, что даромъ никто лошадей не береть,—ничего не помогало! Киргизы стояли на дорогь, не пропускали впередъ, хватали за стремя; Роскульбекъ какъто стушевался.

Тогда нашъ джигитъ еще разъ объявилъ имъ, что деньги будутъ заплачены, и бросился увъщевать нагайкой. Нъсколько человъкъ было опрокинуто, другіе вскочили на лошадей и разбъжались въ разныя стороны, дорога расчистилась.

Роскульбекъ какъ изъ земли выросъ. Онъ похвалилъ находчивость джигита, заявилъ, что «нагайка — самая первая вещь при убъжденіяхъ», и мы двинулись дальше.

Черезъ двое сутокъ въёхали въ долину Нарына и добрались, наконецъ, до помёстья Роскульбека.

Это цълая помъщичья усадьба, съ садомъ, виноградникомъ, строеніями для прислуги и мазаркой, въ которой покоятся предки богача-киргиза.

Здёсь мы съ удовольствіемъ расположились въ комнать, пестро раскрашенной въ азіатскомъ вкусь. Съ тьхъ поръ, какъ мы вывхали изъ Каракола, намъ не удавалось провести ни одной ночи подъ крышей, поэтому-то ночлегъ у Роскульбека сулилъ намъ много комфортабельнаго. Поужинавъ плотно и полакомившись душистой дыней и крупнымъ виноградомъ, мы задули сальную свъчку и разлеглись на ковръ. Но... назойливый комаръ затрубилъ надъ ухомъ, за нимъ появился другой, третій... наконецъ—цёлый рой...

Напрасно мы отмахивались съ ожесточениемъ; невидимый врагъ, сильный своей многочисленностью, нападалъ все съ большимъ и большимъ остервенениемъ. Укрыться не было возможности, потому что ночь стояла теплая, душная...

Такъ всю ночь никто не могъ сомкнуть глазъ ни на минуту.

Едва солнце блеснуло изъ-за горъ, мы разстались съ Роскульбекомъ. Онъ далъ своего провожатаго и разсчитывалъ на то, что никакихъ задержекъ намъ въ пути не будетъ. Черезъ трудный перевалъ Мартъ прошли благополучно и къ вечеру остановились около небольшаго аула, прося киргизовъ датъ лошадей. Въ отвътъ услыхали, что лошадей—нътъ. Стали просить барана—и барана нътъ, а естъ козелъ, за который требовали 3 р. с.; помирились на 1 р. 50 к. и съъли жесткое мясо съ отвратительнымъ запахомъ.

Договорили киргизовъ, которые насъ везли до сихъ поръ, чтобы они продолжали путь съ нами. Еле-еле удалось убъдить; но, когда на другой день мы наткнулись на нъсколько кибитокъ, то наши проводники считали себя въ правъ снять выоки, сложить все это въ пыль на дорожку и исчезнуть, говоря, что мы теперь можемъ нанять другихъ людей, а что они и безъ того далеко зашли.

Такъ и остались мы среди ущелья. Солнце пекло невыносимо. Деревья, пожелтъвшія и пыльныя, точно дремали кругомъ. Нигдъ ни звука.

Недалеко виднълись двъ кибитки, суетилось нъсколько женщинъ. Джигитъ пошелъ къ нимъ узнать: можно ли достать лошадей? Въ крайности пришлось бы вьючить своихъ, которыхъ мы берегли на всякій подобный случай. Дикія красавицы отвътили, что въ аулъ остались все женщины, а мужчины уъхали, что распоряжаться онъ не имъютъ права.

По счастію, одинъ изъ нашихъ проводниковъ услышалъ гдѣ-то ржаніе. Онъ быстро скрылся, и черезъ полчаса десятка два испуганныхъ лошадей выскакало прямо на насъ. Ихъ тотчасъ безъ це-

ремоніи поймали и навыючили.

Но не прошло и пяти минуть, какъ со всёхъ сторонъ нагрянули спрятавшіеся мужчины и женщины, съ крикомъ и плачемъ. Одна старуха жаловалась, что у нея только одна лошадь и есть, что она не можеть ее отдать, потому что мужа нётъ дома; другая молодая киргизка въ изорванномъ костюмъ, съ сверкающими глазами подскочила ко мнъ и кричала во всю глотку, размахивая руками; отъ злости она была блъдна какъ полотно, губы дрожали, черныя густыя косы растрепались.

Я опять объясниль черезъ переводчика, что за все будеть заплачено, сълъ на лошадь, и среди криковъ и брани нашъ караванъ тронулся въ путь. Со всъхъ сторонъ шумъли всадники, бабы, старухи, — мы не обращали никакого вниманія и были рады, что хоть какъ нибудь есть возможность выбраться изъ этой трущобы. Мало-по-малу, однако, киргизы помирились и разъъхались, бабы

отстали, и можно было вздохнуть свободно.

Какъ ни спъшили мы выбраться поскоръе изъ лабаринта горъ въ теплую Ферганскую область, но это намъ не скоро удалось.

Особенно труденъ былъ день, когда мы то и дѣло взбирались на высоты, спускались въ ущелья, пересѣкали ручьи и понукали измученныхъ лошадей, на основани словъ проводника, что остался

всего одинъ перевалъ.

Солнце уже сёло, туманъ заклубился въ долинахъ, а этого перевала все нётъ, какъ нётъ. Наконецъ, только на одной снёговой вершинъ сверкалъ отдаленный закатъ, становилось совсёмъ темно и... пришлось остановиться высоко, гдъ не было ни кустика, ни деревца; даже трава оказалась выгоръвшею. Кое-какъ пріютились между каменьями, безъ кибитки. Собрали кизякъ, стали разводить огонь. Кизякъ дымился, не горълъ, вспыхивалъ и онять погасалъ. А холодный вътеръ такъ и пронизываетъ насквозь. Мертвая тишина царитъ въ природъ.

Угрюмо понуривъ голову, стоятъ и дремлютъ лошади. Киргизы

разошлись отыскивать топливо.

Ежась подъ морознымъ ночнымъ небомъ, вспоминали мы, какъ хорошо было бы теперь отогръться въ кабинетъ да поъсть горячей баранины. И не върилось, что все это было когда-то.

Затёмъ мы спустились въ интересную долину Кара-су. Въ высокихъ частяхъ этого ущелья лежалъ снёгъ большими полями, растительность была часто горнаго характера; но по мёрё того, какъ мы спускались, характеръ мёстности мёнялся, и, наконецъ, въёхали въ цёлыя рощи грецкаго орёха, акацій и другихъ представителей теплой полосы Средней Азіи.

Но вотъ горы раздвинулись, снѣжные хребты ушли направо и налѣво, на насъ пахнуло точно изъ оранжерен. Кругомъ зазеленѣли плантаціи джугары, клевера, кукурузы. Стали попадаться кишлаки.

Мы въбхали въ культурную полосу, въ Фергану. Изъ-за глиняныхъ заборовъ выглядывали черные глазки дѣтей. Красивые сарты въ бѣлыхъ чалмахъ и синихъ полосатыхъ халатахъ молодецки сидѣли на кровныхъ аргамакахъ. Арба на высокихъ колесахъ, нагруженная дынями, тяжело тащилась по улицѣ, подымая тучу пыли...

Еще нъсколько десятковъ верстъ, и мы въ Наманганъ, городъ съ кръпостью, съ гостепримнымъ домомъ уъзднаго начальника П. В. Аверьянова и гдъ есть возможность отдохнуть и снарядиться

въ обратный путь.

Переправившись черезъ Сыръ-Дарью, увидълъ я опять знакомые пески, весьма характерные по своему наружному виду. Они состоятъ изъ высокихъ и низкихъ холмовъ серповидной формы и перекатываются съ одного конца Ферганы до другаго, засыпая на пути кишлаки съ ихъ садами, плантаціями хлопка и тутовыхъ деревьевъ. Туземцы увъряютъ, что на то, чтобы серповидный холмъ перекатился черезъ поселокъ, необходимо, по крайней мъръ, пятьдесятъ лътъ.

Наконецъ, явилась возможность вхать на перекладной. Ночи стояли чудныя, теплыя; луна свётила фосфорическимъ свётомъ, даль куталась въ голубой туманъ, по темному, бархатному небу чертили падающія зв'єзды... И такъ хорошо дремалось подъ звуки колокольчика и покрикиванія ямщика.

Вотъ и Ташкентъ, разросшійся до неузнаваемости за эти послъднія нять льтъ.

А тамъ опять еще болѣе знакоман дорога черезъ Казалу, скучный Иргизъ и Оренбургъ.

Н. Сорокинъ.





#### ОБЛАСТЬ ОТРОЗНЕННОЙ ЛИЧНОСТИ.

(По поводу 50-лѣтія «Ревизора» 1).

ГО ЧУТЬ не въ Фонвизины суютъ, а піеса просто даже и не достойна быть названа комедіей. Фарсъ, фарсъ, да и фарсъ самый неудачный!... Просто друзья и пріятели захвалили его не въ мъру... У насъ всегда пріятели захвалятъ. Вотъ, напримъръ, и Пушкинъ. Отчего вся Россія теперь говоритъ о немъ? Все пріятели кричали, кричали, а потомъ вслъдъ за ними и вся Россія стала кричать».

Такъ говоритъ литераторъ стараго покроя, выведенный Гоголемъ въ своемъ «Театральномъ Разъъздъ». Гоголь даже слишкомъ принималъ къ сердцу такіе отзывы о «Ревизоръ», раздававшіеся какъ съ литературной, такъ и съ совствъ ужъ не литературной стороны, хотя могъ бы, повидимому, еще при жизни убъдиться въ томъ, что комедія его окончательно заняла у насъ мъсто наряду и съ Фонвизинскимъ «Недорослемъ», и съ великимъ Грибоъповскимъ «Горемъ».

Самъ Гоголь внолнъ сознаваль ту исихологическую широту обобщеній, въ силу которой его «Ревизоръ», хотя и давно уже устаръть, но никогда окончательно не устаръеть, какъ не устаръеть фамусовщина, Репетиловщина и т. д., а въ извъстномъ смыслъ не устаръеть и Митрофанъ со своей мамашей. Широкимъ взглядомъ на «Ревизора» надъленъ въ «Театральномъ Разъъздъ» «Очень скромно одътый человъкъ». «Въ комедіи, — говорить онъ, — мнъ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Читано 19-го апръля въ Обществъ любителей сценическаго искусства.

кажется, сильнъй и глубже всего поражено смъхомъ лицемъріе, благопристойная маска, подъ которою является низость и подлость, плутъ, корчащій рожу благонамъреннаго человъка».

А плуть этоть корчить ее подчась съ полнейшимъ успехомъ; не даромъ же не одинъ Маниловъ былъ просто въ восторге отъ Чичикова, но и самъ губернаторъ такъ-таки и объявилъ его именно «благонамереннымъ». Согласно со «Скромно одетымъ человекомъ» судитъ въ «Театральномъ Разъезде» и «Молодая дама». Въ комедии, по ея мненю, выведена наружу та подлость, низость, которая, въ какое бы платье ни нарядилась, хотя бы она была и не въ уездномъ городке, а здесь, вокругъ насъ, — все была бы такая же подлость или низость.

Въ столь же широкомъ, т. е. не только провинціальномъ, смыслѣ выведена въ «Ревизорѣ» и особенно удававшаяся Гоголю по шлость, которой столь блистательнымъ представителемъ является тутъ Хлестаковъ. Извъстно, какъ широко толковалъ его Гоголь въ своемъ письмѣ къ Пушкину: «Онъ не лгунъ по ремеслу, онъ самъ позабываетъ, что лжетъ, и уже самъ почти въритъ тому, что говоритъ. Онъ лжетъ съ чувствомъ, въ глазахъ его выражается наслажденіе, получаемое отъ этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута въ его жизни—почти родъ вдохновенія». Хлестаковъ—это все наше казовое, не имъющее подъ собою почвы, все, на себя напускаемое, съ чъмъ мы такъ часто носимся и чъмъ превозносимся. Не даромъ же спрашивалъ Гоголь:

«Что такое, если разобрать въ самомъ дѣлѣ, Хлестаковъ? Молодой человѣкъ, чиновникъ и пустой, какъ называютъ, но заключающій въ себѣ много качествъ, принадлежащихъ людямъ, которыхъ свѣтъ не называетъ пустыми... Пусть каждый отыщетъ частицу себя въ этой роли... Это лицо должно быть типомъ многаго, разбросаннаго въ разныхъ русскихъ характерахъ, но которое здѣсъ соединилосъ случайно въ одномъ лицѣ, какъ весьма часто попадается и въ натурѣ. Всякій хоть на минуту, если не на нѣсколько минутъ, дѣлаіся или дѣлается Хлестаковымъ... И ловкій гвардейскій офицеръ окажется иногда Хлестаковымъ, и государственный мужъ окажется иногда Хлестаковымъ, и нашъ братъ, грѣшный литераторъ, окажется подчасъ Хлестаковымъ»...

Извъстно, что въ одномъ изъ своихъ писемъ Гоголь даже сознался прямо про самого себя: «есть во мнъ что-то хлестаковское». И что жъ удивительнаго, если Хлестаковщина сказывалась у насъ даже на историческомъ поприщъ, начиная съ того человъка удачи, того представителя нашего русскаго «авось» съ самыми широко хватающими видами и задачами, который такъ типически выставленъ Пушкинымъ въ Самозванцъ.

Однажды, какъ извъстно, Гоголь захотълъ, такъ сказать, морализировать своего «Ревизора». И это зависъло не отъ тъхъ лишь постороннихъ цёлей, которыя, къ сожальнію, иногда замышивались у него, когда онъ находиль нужнымъ принимать проповъдническую позу. Не только въ своемъ «Портретъ», но отчасти, надо думать, и въ «Развязкъ Ревизора» онъ и безъ всякихъ заднихъ мыслей впадаетъ въ мораль, говоря про свою комедію:

«Что если это нашъ же душевный городъ и сидитъ онъ у всякаго изъ насъ... «Ревизоръ»—это наша проснувшаяся совъсть, которая заставитъ насъ вдругъ и разомъ взглянуть во всъ глаза на самихъ себя... Хлестаковъ—вътренная свътская совъсть, продажная, обманчивая совъсть; Хлестакова подкупятъ какъ разъ наши же, обитающія въ душъ нашей, страсти. Съ Хлестаковымъ подъ руку ничего не увидишь въ душевномъ городъ нашемъ».

Хлестаковъ въ качествъ ревизора—это, стало быть, казовая совъсть, совъсть, способная на всъ сдълки, въ видъ какого-то призрака мелькающая въ томъ міръ, гдъ давно уже нътъ души, гдъ все опустъло и выдохлось, потому что все раздробилось, лишившись своего единящаго, связующаго нутра. Дъло въ томъ, что для этого захолустнаго міра безслъдно пропалъ самый смыслъ слова

міръ, какъ толковалось оно Хомяковымъ:

«Міръ для русскаго крестьянина есть какъ бы олицетвореніе его общественной совъсти, передъ которою онъ выпрямляется духомъ; міръ поддерживаеть въ немъ чувство свободы, сознаніе его нравственнаго достоинства и вст высокія побужденія, отъ которыхъ мы ожидаемъ его возрожденія. Можно бы написать легенду на слъдующую тему: Русскій человъкъ, порознь взятый, не попадетъ въ рай, а цълой деревни нельзя не пустить» 1).

Между тъмъ въ томъ Гоголевскомъ захолустъв, которое самъ же онъ велить намъ понимать широко, ни порознь взятый человъкъ, ни цълый городъ не могъ бы быть, разумъется, пущенъ въ рай. Это въдь то захолустье, въ которомъ живетъ и столичный чиновничій людъ Грибоъдова, и помъщичій людъ Фонвизина; это захолустье, общее всъмъ тъмъ сферамъ, которыя остаются внъ народнаго міра, въ которыхъ за то лафа для отрозненной личности съ ея «своею рукою-владыкой».

Самъ Гоголь вполнё понималь все значение міра, той мірской связи, о которой, подъ именемь товарищества, говорить своимъ

казакамъ его Бульба:

«Нъть узъ святъе товарищества ...Породниться родствомъ по душъ, а не по крови, можетъ одинъ только человъкъ... У послъдняго подлюки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалялся онъ въ сажъ и въ поклонничествъ, есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства, и проснется онъ когда нибудь и ударится онъ, го-

<sup>1)</sup> См. Соч. Самарина, т. I, стр. 246—247. Статья: Хомяковъ и крестьянскій вопросъ.

ремычный, объ полы руками; схватить себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дёло. Пусть же знають всё, что такое значить въ Русской землъ товарищество!»

Но и тутъ опять, переходя къ тому широкому захолустью съ отрозненной личностью, которому посвятили свое вниманіе наши сатирики, мы должны будемъ прямо признать, что ни одинъ подлюка пвъ этого захолустья такъ и не ударится объ полы руками, такъ и не проклянетъ своей подлой жизни, потому что уже слишкомъ увязъ въ ней въ духовномъ своемъ одиночествъ. По крайней мъръ, Грибовдовъ недаромъ же выставилъ намъ свою Фамусовщину, тотчасъ послъ Отечественной войны. Онъ хотълъ показать, что ото всего возбужденнаго ею «патріотизма» не осталось въ этой наднародной и безнародной средѣ и слѣда, если не считать того, что московскія дамы попрежнему при прівздв кого нибудь отъ двора готовы кидать въ воздухъ ченчики, а московскія барышни попрежнему льнуть къ военнымъ. А Гоголь, отъ старыхъ своихъ казаковъ переходя къ ихъ потомкамъ-помещикамъ, даетъ намъ почувствовать, до чего пропадають задаромъ въ этой обезсмыслившейся, этой отрозненно-разчеловъчившейся средъ тъ сокровища душевной природы, которыя таятся еще въ Пульхерь Ивановиъ.

Но загляните только въ душу Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, и никакой уже тѣни какого либо духовнаго задатка вы у нихъ не найдете, а найдете одного гусака, неожиданно давшаго, наконецъ, поднявшеюся изъ-за него тяжбою содержаніе ихъ совершенно ничѣмъ не наполненной, въ полномъ смыслѣ лежащей предъ нами въ натурѣ, дынно-сѣмечной жизни!

Извъстно, что «Тяжба» дала содержание и одной изъ Гоголевскихъ драматическихъ сценъ, сценъ, выводящихъ передъ нами ту же безсмысленную жизнь, во всей широтъ ея скучающаго, или же готоваго съ жиру всегда взбъситься, произвола. Впрочемъ, тутъ уже тяжба является не какъ искусство ради искусства, а съ явными поползновеніями на кусокъ. Но Гоголь показываетъ, что люди умъютъ не только тягаться, но и союзничать ради куска. И въ міръ отрозненной личности проявляется у него своего рода кооперація — точно сочиненная чортомъ пародія на то товарищество, о которомъ говоритъ Бульба. Вспомнимъ, что въ «Игрокахъ» Утъ-шительный не безъ красноръчія говорить:

«... Человъкъ принадлежить обществу.

«...Если дъло коснется обязанностей или долга, я ужъ ничего не помню...

«...Соединяя наши познанія и каппталы, мы можемъ дъйствовать несравненно успъшнъе, чъмъ порознь».

Конечно, это только до поры до времени, только изъ оппортунизма (существующаго не въ одной же политикъ), а тамъ... «кто

кого смога, тотъ того въ рога». Такимъ образомъ Утёшительный

и проводить своего новаго союзника Ихарева.

Та же игра (конечно, не въ извъстномъ азартномъ смыслъ) ведется съ такимъ же оппортунизмомъ и въ «Ревизоръ». И тутъ союзничество можетъ неожиданно смъниться предательствомъ, а неудавшееся предательство — ползающимъ запскиваньемъ новаго союза. «Жаловаться? — кричить на купца городничій. — А кто теб'є помогъ силутовать, когда ты строилъ мостъ и написалъ дерева на 90,000, тогда какъ его и на сто рублей не было?.. Вотъ ты теперь ваняещься у моихъ ногъ. Отчего? — оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей сторонъ, такъ ты бы меня, каналья, втопталь въ самую грязь». И городничій въ своемъ смыслѣ правъ, твердо держась завътнаго правила: «рука руку моеть», въ своемъ родъ гуманно «живя и давая жить другимъ», котя и соблюдая при этомъ градацію, отклоненіе отъ которой непремённо вызоветь съ его стороны замъчание: «не по чину берешь». Въ своемъ смыслъ справедливый относительно тъхъ, которые въ той или другой степени вмъстъ съ нимъ берутъ, онъ имъетъ свой особый взглядъ на тъхъ, которымъ брать совсъмъ уже не приходится. Всъ не берущіе точно будто бы такъ ужъ отъ Бога предназначены на то, чтобы берущіе ими управляли... управляли—не имъ, т. е. дающимъ, въ охрану и на пользу, а только самимъ управляющимъ къ выгодъ. Городничій, въ своемъ уъздномъ міркъ, настоящій представитель той самодовл'єющей власти, которая воображаеть себъ при этомъ, что состоящіе подъ нею, платонически къ ней относясь, могуть отъ всего сердца дълить ея радости и болъть ея горемъ. Оттого-то, когда страхъ передъ ревизоромъ внезапно сменяется радостью отъ предстоящаго вступленія съ нимъ въ родство, Дмухановскій съ самымъ искреннимъ увлеченіемъ провозглашаетъ съ высоты своего новаго величія: «Объяви всёмъ, чтобъ знали, что вотъ, дескать, какую честь Богъ послаль городничему... Кричи во весь народъ, валяй въ колокола, чортъ возьми!» Въ эту торжественную минуту онъ, должно быть, увъренъ, что небо благосклонно обратило внимание на тотъ обътъ, съ какимъ онъ къ нему обратился при въсти о ревизоръ: «Дай только, Боже, чтобъ сошло съ рукъ поскоръе, а тамъ-то я поставлю ужъ такую свъчу, какой еще никто не ставилъ: на каждаго бестію купца наложу доставить по три пуда воску». Въ пылу увлеченья ниспосылаемымъ ему, какъ онъ полагаетъ, самимъ Богомъ величіемъ, онъ смакуетъ въ немъ именно самое это величіе, когда предчувственно говорить: «Въдь почему хочется быть генераломъ?.. Случится, потдешь куда нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачуть вездъ впередъ — лошадей! И тамъ на станціяхъ никому не дадуть, все дожидается: всъ эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себ'є и въ усъ не дуешь!»

Воть въ этомъ-то и блаженство: ты себѣ въ усъ не дуешь! т. е. съ тебя—ничего, на тебя—все! Но нѣтъ, этого еще мало. «Знаете ли, —довершаетъ онъ, окончательно расходившись, —что я самъ буду вельможа, что я въ самую Сибирь законопачу». Такъ вотъ оно въ чемъ, наконецъ, настоящее, наиблаженнѣйшее «нраву моему не препятствуй!»

Когда же ему приходится вдругъ свалиться съ этой внезапнопочудившейся ему высоты, свалиться, признавъ себя проведеннымъ. да еще къмъ? — то онъ уже совершенно чистосердечно видитъ въ этомъ свою вину и готовъ всенародно каяться будто съ лобнаго мъста... Вотъ тутъ ему въ самомъ дълъ кажется, что онъ виновать не только передъ собою, но и передъ всёми, такъ какъ позоръ его неминуемо ложится и на его городъ. «Тридцать лътъ живу на службъ, мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ... трехъ губернаторовъ обманулъ», — величается онъ своимъ героическимъ прошлымъ. Но, увы! не таково его настоящее. «Смотрите, продолжаетъ онъ, -- смотрите, весь міръ, все христіанство, всѣ смотрите, какъ одураченъ городничій... Сосульку, тряпку принялъ за важнаго человъка... Разнесетъ по всему свъту исторію, чина, званія не пощадитъ... Чему смъетесь? надъ собою смъетесь», — заставмяеть его Гоголь обратиться уже къ самимъ зрителямъ. «У, щелкоперы, либералы проклятые!» — величаеть онъ ихъ за то, что они не почитаютъ его «развънчанной тъни»... «Вотъ подлинно, если Богъ захочеть кого наказать, такъ отниметь разумъ», -- вырывается у него, наконецъ... Видно, понапрасну его лживая совъсть шептала ему о пудовой свъчъ съ раскладкою на купцовъ, рисуя ему даже высшее существо по образу и подобію того же, дающаго себя ублаготворить, ревизора!

А дёло въ томъ, что какой-то остатокъ въ немъ, какъ и въ нихъ во всёхъ, настоящей совёсти смущалъ ихъ «страхомъ идущаго впереди закона», а «у страха, какъ говорится, глаза велики». Вотъ и вышло такъ, что, обманувъ трехъ губернаторовъ, городничій приняль за важную персону «какую-то сосульку, тряпку»... Но въдь на бъду же эта «сосу́лька, трянка», жилъ въ ихъ городъ, не платя денегъ... Вотъ изъ ихъ особаго рода логики и выходило, что это съ его стороны только тонкій намекъ на деньги, на надобность ихъ ему... Къ тому же «сосулька», при всей своей пустотъ, носиль на себъ тотъ особый, еще въ дътствъ широко подмалеванный барскій видъ, усиливаемый тонами, пріобретенными въ петербургскомъ полусвътъ, при помощи котораго онъ и не одной только городничихѣ могъ представляться «столичною штучкой». Видъ этотъ связанъ былъ въ немъ съ различными наследственными и благопріобрътенными привычками и претензіями. «Я не могу ъсть дурнаго объда, мнъ нуженъ лучній объдъ», — говорить онъ, совершенно искренно обижаясь тёми двумя незатёйливыми блюдами, которыми

вздумаль его ограничить трактирщикъ. «Онъ думаетъ, что какъ ему, мужику, ничего, если не поъсть день, такъ и другимъ тоже», - негодуеть онъ столь же искренно. Видъ «столичной штучки», какъ выражается городничиха, или «важной персоны», какъ выражается ея супругъ, связанъ въ немъ съ сътованьемъ такого рода: «Жаль, что Іохимъ не далъ на прокатъ кареты, а хорошо бы, чортъ побери, прівхать домой въ каретв, подкатить этакимъ чортомъ къ какому нибудь чорту помъщику подъ крыльцо, съ фонарями, а Осипа сзади одъть въ ливрею». Свой особенный видъ «персоны» сохраниль бы онь и вътомъ случат, если бъ его за долги въ самомъ дълъ потащили въ тюрьму. «Что жъ? если благороднымъ образомъ, я пожалуй»... заранъе утъщаетъ онъ себя. Онъ до того увлекается представительностью, что опять-таки совершенно искренно увъряетъ: «Я бы, признаюсь, ничего больше не требовалъ, какъ только оказывай мит преданность и уваженіе, уваженіе и преданность». На дълъ, конечно, ему приходится требовать также и «вещественных» доказательствъ невещественныхъ отношеній», когда онъ, вдругъ и на самомъ дълъ дождавшись столь подобавшаго ему уваженія и даже какъ будто бы неособенно удивленный этимъ, сившить воспользоваться случаемъ поправить свои денежныя обстоятельства. «Не могу жить безъ Петербурга, —не даромъ же разсуждаеть онь. —За что жь въ самомъ дёлё я долженъ погубить жизнь съ мужиками? Теперь не тъ потребности, душа моя жаждетъ просвъщенія». И воть ради этой-то «жажды просвъщенія» онъ и забираеть съ этихъ уъздныхъ чудаковъ деньги — взаймы, разумъется, только взаймы... А если бы ему, посредствомъ какихъ нибудь связей и протекцій, пришлось и въ самомъ д'ял'в стать ревизоромъ,онъ бы, и не находясь въ критическихъ обстоятельствахъ, сталъ, въроятно, принимать предлагаемое, конечно, опять взаймы... Въдь кареты, сервизы, ковры... вообще область «просвъщенія» широка и необозрима...

Въ ту же область «просвъщенья» съ его привиллегіями стремится у Гоголя такая выдающаяся изъ ряду персона, какъ Ихаревъ («Игроки»). Потому-то и восторгается онъ такъ глубокомысленно быстрымъ приростомъ своихъ средствъ, окончательно выно-

сящимъ его своею могучей волной на высокій берегъ.

«Еще поутру было только 80,000, а къ вечеру уже 200,000, а? Въдь это для иного въкъ службы, трудовъ, цъна въчныхъ сидъній, лишеній, здоровья, а тутъ—въ нъсколько часовъ, въ нъсколько минутъ—владътельный принцъ!.. Хорошь бы я былъ, если бъ сидъть въ деревнъ да возился съ старостами, да мужиками, собирая по 3,000 ежегодно доходу! А образованье-то развъ пустая вещь? Невъжество-то, которое пріобрътешь въ деревнъ, въдь его ножомъ послъ не отскоблишь... Я хочу съ образованнымъ человъкомъ поговорить».

Какъ не всиомнить и туть, что Гоголь завъщаль намъ принимать его героевъ въ широкомъ смыслъ, отыскивать въ нихъ и частицу самихъ себя? Какъ не сознаться, что потому-то его герои и не устаръли;—не отжило, по крайней мъръ, а пожалуй еще и развилось это брезгливое отношение къ деревенской и провинціальной глуши, эта столь понятная, благовоспитанная и благонамъренная потребность «съ образованнымъ человъкомъ поговорить»!

Но Ихаревъ, какъ и Сквозникъ-Дмухановскій, сразу и сваливается съ того высокаго берега, на который, казалось, поднимала его жизненная волна. Но если городничій винитъ при этомъ самого себя, то Ихаревъ остается самосознательно гордъ въ своемъ вполнъ незаслуженномъ, какъ онъ увъренъ, несчастіи. Онъ винитъ не себя, а свою неблагодарную родину, родину, столь нечувствительную къ талантамъ, возникающимъ средъ ея пустырей. Не даромъ же онъ негодуетъ:

«Хитри послѣ того! Употребляй тонкость ума, изощряй, изыскивай средства! ... Не стоить просто ни благороднаго рвенія, ни трудовь. Туть же подъ бокомъ отыщется плуть, который тебя переплутуеть... Такая ужь надувательная земля!»

Но Гоголь не оставляеть насъ въ томъ провинціальномъ захолустьт, въ которомъ кишать съ одной стороны-служилые игроки, въ родъ Дмухановскихъ и Земляникъ, съ другой-настоящіе игроки въ родъ Ихаревыхъ и Утъшительныхъ. Изъ своей провинціи онъ даеть намъ заглянуть и въ свою столицу, — въ столицу, которая оказывается у него тъмъ же захолустьемъ, т. е. тъмъ же безсмысленнымъ міромъ исключительно личныхъ страстишекъ съ порождаемыми ими дёлишками. Тутъ только въ нъсколько приподнятомъ и, пожалуй, облагороженномъ видъ продолжается та же, если и не столь азартная, т. е. менъе неразборчивая въ пріемахъ, то едва ли за то не безпроигрышная игра. Это уже, пожалуй, не область взятокъ, передергиваній и подтасовокъ, всякихъ въ буквальномъ смыслъ мошенничествъ и надувательствъ; но это область интригъ и подставленій другь другу ножки, область искательствъ и товара лицемъ показательствъ ради широкихъ окладовъ и знаковъ отличія, какъ неизбёжныхъ этаповъ къ болёе прибыльнымъ повышеніямъ. Гоголь даетъ намъ заглянуть въ эту область въ своемъ «Утръ дъловаго человъка». Извъстно, что на литераторовъ и публику прежняго покроя сцены эти произвели такое впечатленіе, что въ нихъ — «ничего нѣтъ». Но вѣдь Гоголь именно такого впечатявнія и хотвяв. Онв именно и даль намъ комическій набросокь «дъловаго бездълья». Это «дъловое бездълье» — удълъ, его же не прейдеши, для той среды, которая, оставаясь наднародною и безнародною, ничъмъ не связаннай съ великимъ цълымъ, можетъ только подслуживаться и вовсе не способна служить въ томъ истинномъ смыслъ, въ какомъ это понято было Чацкимъ. Но Гоголь вёдь и не даромъ наслёдникъ по прямой линіи и сподвижникъ Грибоёдова. Если Фамусовъ въ свое время обижался словами Чацкаго и былъ чистосердечно увёренъ, что какъ самъ онъ, такъ и «служащіе при немъ свои и даже чужой, потому что дёловой», Молчалинъ настоящимъ образомъ служатъ, а не подслуживаются; то вёдь и «дёловой человёкъ» у Гоголя увёряетъ:

«До всего могу унизиться, но до подлости никогда. Мит бы теперь одного только хоттось—если бъ получить хоть орденокъ

на шею».

Объ этомъ-то и долженъ замолвить за него слово другой «дѣловой человѣкъ», прівзжающій къ нему съ визитомъ и неребиваемый среди заведеннаго разговора о картахъ намекомъ на орденокъ. Но другой «дѣловой человѣкъ» имѣетъ свои виды, и на уходѣ вотъ какъ аттестуетъ своего сокарточника:

«Ничего не дѣлаетъ, жпрѣетъ только, а привидывается, что онъ такой сякой — и то надѣлалъ, и то поправилъ. А я?... Вѣдь иятью годами старѣе его по службѣ, и до сихъ поръ не представленъ... Проситъ, чтобъ я замолвилъ за него! Да, нашелъ кого просить, голубчикъ!... Не получишь! не получишь! не получишь!»

Также ревниво и съ чувствомъ собственнаго перевъшивающаго достоинства относится къ своимъ соратникамъ на служилой аренъ и Пролетовъ (въ «Тяжбъ»): «Бурдюковъ произведенъ? А, каково? Взяточникъ, два раза былъ подъ судомъ, отецъ-воръ обокралъ казну, гнуснъйшій человъкъ, какого только можно представить себъ, каково?» Потому-то Пролетовъ такъ и радъ тяжбъ, которую заводитъ съ Бурдюковымъ родной его братъ. «Вотъ подарокъ!... какъ будто бы... министръ поцъловалъ тебя при всъхъ чиновникахъ въ полномъ присутствіи».

Въ связи со многимъ другимъ, особенное значеніе получаетъ у Гоголя и его «Лакейская», съ этими штатами слугъ, при которыхъ барину приходится чуть ли не самому отворять дверь, съ этою особою фонаберіей лакейской дамской аристократіи: «я де только боюсь на счетъ общества»; и: «мнѣ де очень не нравится, что будутъ кучера». Словомъ и «Лакейскую» надобно понимать

широко...

Краснорычнымы ораторомы вы пользу лакейства является у Гоголя очаровательный по своей юркости Кочкаревы, этоты сватающій своего пріятеля Подколесина герой «Женитьбы». Извыстно, что, по его мніню, быль бы только прокы оты выкланиванья, а обида оты вліятельныхы лицы не вы счеты: «Самое большое, что кто нибудь изы нихы плюнеть вы лицо— воты и все... В'ёды пнымы плевали н'ысколько разы, ей Богу. Я знаю тоже одного: прекраснійшій собою мужчина, румянець во всю щеку, до тыхь поры егозиль и приставаль кы своему начальнику о прибавків жалованья, что тоть, наконець, не вынесы, плюнуль вы са-

мое лицо, ей Богу!.. А жалованья, однако же, всетаки, прибавилъ. Такъ что же изъ этого, что плюнетъ?.. Взялъ да и вытеръ».

Но Кочкаревъ только формулируетъ ту практическую философію, которая испов'єдуется на д'єль всёми Гоголевскими героями. Это именно и есть философія, подходящая къ жизни въ обществъ, какъ они ее понимаютъ. Но какова же ихъ жизнь въ семъъ? Да разумбется, тоже только на сдълкъ основанная, жизнь вдвоемъ да рядышкомъ, но не жизнь въ настоящемъ союзъ. Если Гоголь говорить про своихъ героевъ-пріятелей, а потомъ враговъ, что ихъ «самъ чортъ связалъ веревочкой», то даже и этого нельзя сказать о той четь, которая должна будеть образоваться изъ купеческой дочки Агаеви Тихоновны и любаго изъ ея многочисленныхъ жениховъ. Конечно, каждый изъ нихъ смотритъ на женитьбу также, какъ коротко и ясно высказывающійся на этотъ счеть Жевакинъ: «А въдь дъло дрянь, ничуть не головоломное! Чортъ побери, я человъкъ должностной, мнъ некогда». То есть для него былъ бы за невъстой домъ, а тамъ «тяпъ да ляпъ и будетъ корабъ». Правда, Кочкаревъ за то философствуетъ: «Бракъ—это есть такое дело... Это не то, что взялъ извозчика да и повхаль куда нибудь; это обязанность совершенно другаго рода, это обязанность»... А не онъ ли, между тъмъ, такъ и егозить, чтобы поскоръе сосватать своего пріятеля Подколесина, егозить едва ли не потому, что должень спросить у свахи: «на кой чорть ты меня женила»? И Подколесинъ былъ бы, конечно, точно также сосватанъ «на кой чортъ», если бъ его не выручила образцовая его неръщительность.

Въ «Отрывкъ» вопросъ о женптьот ръшается при участи родительской власти, ръшается также скоро, какъ и вопросъ о переходъ изъ статской въ военную того же тяжеловъснаго и мясистаго сына Мары Александровны, — Миши, какъ она его величаетъ. Напрасно онъ ръшается пикнуть, что «женптьба дъло сердечное, надо, чтобы душа»... Это въдъ чистъйшая ересь въ томъ міръ, который раскрывается передъ нами у Гоголя; никогда и ни въ чемъ тутъ вовсе не надо, «чтобы душа»... Души въ этомъ міръ даже и не полагается, и Мишъ, еще не вовсе объ ней позабывшему, приходится плакаться передъ своею мамашей: «Не прой-

детъ минуты, чтобъ вы меня не назвали либераломъ».

И это опять какъ убійственно широко! Марья Александровна съ ея рѣшающимъ мнѣніемъ стоптъ Грибоѣдовской Марьи Алексѣевны съ ея мнѣніемъ. Пусть же тѣ, что дорожатъ такимъ мнѣніемъ, и не думаютъ обнаруживать въ чемъ нибудь хотя бы и малѣйшій отсвѣтъ того, что называется искрой Божьей;—сейчасъ же раздадутся встрѣчные крики: «либерализмъ! опасный либерализмъ!» Или совсѣмъ откажись отъ мысли: «надо, чтобы душа», т. е. угождай и преуспѣвай; или же повернись спиной къ успѣху и рѣшись жить всегда побожъп, какъ говоритъ народъ.

Но какъ будто и во мивніи Мары Александровны такъ ужъ ничего и не значить Божій законъ? Напротивъ, и она понимаетъ, «чёмъ люди живы» среди своихъ житейскихъ невзгодъ. А у нея ли ихъ нётъ? Чего стоитъ одинъ Собачкинъ, этотъ ужасный Собачкинъ! «Если бъ ты зналъ, — говоритъ она сыну, — что такое разнесъ онъ про меня... Что у меня подаютъ сальные огарки, что у меня по цёлымъ недёлямъ не вытираются въ комнатахъ ковры щеткою, что я выбхала на гулянье въ упряжи изъ простыхъ веревокъ на извозчичьихъ хомутахъ... Я вся краснёла, я болёе недёли была больна; я не знаю, какъ я могла перенести все это. Подлинно, одна вёра въ Провидёніе подкръпила меня».

Ну, и въ этомъ отношении какъ не сказать, что у Гоголя все понимается широко, —даже и Марья Александровна съ своей укръпляющей върой? Если въ былое время графъ Панинъ сказалъ Фонвизину про его Бригадиршу, что у каждаго непремънно отыщется такая же тетушка или сватьюшка, то въдь и мы теперь можемъ мало ли гдъ повстръчаться съ Мишиной маменькой, съ этимъ ея

приложеніемъ вёры къ житейскому обиходу.

Въра Марын Александровны также покладиста, какъ и въра Сквозника-Дмухановскаго, руководящагося тъмъ, что «нътъ человъка, который бы за собою не имълъ какихъ нибудь гръховъ. Это уже такъ, — прибавляетъ онъ, — самимъ Богомъ устроено, и воль-

терьянцы напрасно противъ этого говорятъ».

Въ силу своей религіозной снисходительности къ ближнему, Марья Александровна, наконець, мирится съ «ужаснымъ Собачкинымъ». Онъ ей къ тому же и нуженъ, чтобы «немножко размарать» ту, въ кого, не спросясь у нея, влюбленъ ея Миша. И Собачкинъ размараетъ, непремъно размараетъ; не даромъ же онъ проситъ ее одолжить ему «на самое короткое время тысячонки двъ». Онъ же нужны ему не столько на то, чтобы поуплатить старые должишки, сколько на новую коляску, съ тъмъ, чтобы «на всемъ гулянъв всего и было только одна или двъ такія коляски». Въдь и онъ стоитъ за комфортъ, т. е. за «просвъщеніе», а просвъщеніе не лишаетъ его, конечно, и «въры», той же обиходной покладистой въры, за которую кръпко держится Марья Александровна.

Такова-то область, отмежеванная себъ Гоголевскимъ творчествомъ, область, въ которой не оказывается ничего сколько нибудь соотвътствующаго нашему народному міру, въ которой все разсынается какъ безсвязныя песчинки въ степи, а потому-то въ нтогъ и получается настоящая духовная степь. Это—та область, въ которой совершенно логично не полагается души, такъ какъ въ этой области нътъ той общественной атмосферы, внъ которой не мыслима жизнь души. И вотъ въ этой области, вмъсто давно улетучившейся души, —пустота, ничто, піпів въ какомъ-то принципіаль-

номъ смыслѣ. Наша сатира давно уже открыла, а Гоголь окончательно раскрыль намъ и объясниль эту область житейскаго нигилизма, который служилъ издавнимъ предтечею нигилизма иного уже нокроя, открытаго и выясненнаго намъ Тургеневымъ. Какъ расколъ старообрядческій рано или поздно долженъ былъ у насъ зародиться изъ той обрядовой буквы, которою издавна уже заѣдалась наша религіозная жизнь, такъ и убійственно послѣдовательному, протестующему «клинъ-клиномъ» нигилизму Базаровскому нельзя было не родиться отъ того «генеральскаго нигилизма», о которомъ такъ внушительно говорилъ Ю. Ө. Самаринъ.

И Гоголь какъ будто предвидътъ все то, что еще впереди, когда и въ лирическихъ отступленіяхъ своихъ «Мертвыхъ Лушъ», и въ своихъ письмахъ приходилъ въ такой ужасъ отъ оскуденья души. оскуденья ея не только у насъ, но и на западе съ его все более и болъе развивающимися буржуазными идеалами, съ другой же стороны и съ его религіозно испов'йдуемымъ матеріализмомъ, не подъ сурдинкою только, а прямо провозглашающимъ: «все позволено». Къ несчастію, въ письмахъ Гоголя замъщано много такого, что, вытекая изъ странныхъ особенностей его характера, такъ часто отталкивало и друзей, а тёмъ болёе оттолкнуло публику, когда ему пришла злополучная мысль подёлиться съ нею еще при жизни частію своей «Переписки». Въ выбор'є того, что вошло въ злополучную книгу, сказались такія постороннія цёли, которыя состояли въ воніющемъ противоръчіи съ высокимъ теоретическимъ строемъ Гоголевской морали. Вотъ эта-то насчастная примъсь отразилась и во II-мъ томъ «Мертвыхъ Душъ» и привела къ его сожженію Гоголемъ, а затъмъ и къ его преждевременной смерти отъ сознанія своего внутренняго разлада. Отъ той же несчастной приміси въ «Перепискъ съ друзьями», до сихъ поръ пропадаетъ туть. т. е. остается безплодно зарытымъ, многое, вполнъ заслуживающее лучшей участи. Такова-то последняя статья «Переписки», носящая заглавіе: «Светлое воскресенье». Гоголь касается туть той жизненной сущности христіанства, которая не могла не найдти лля себя благодарной почвы тамъ, гдъ въ основахъ народнаго быта издавна уже существоваль мірь со всёмь, что изь него вытекаеть.

«Зачёмъ этотъ праздникъ? — спрашиваетъ насъ Гоголь про Свётлое воскресенье. — Зачёмъ онъ приходитъ скликать въ одну семью разошедшихся людей? Зачёмъ еще уцёлёли люди, которымъ кажется, какъ будто они свётлёютъ въ этотъ день и празднуютъ свое младенчество... то младенчество, которое утратилъ нынёшній гордый человёкъ?.. Зачёмъ все это и къ чему это? Затёмъ, чтобы хотя нёкоторымъ, еще слышащимъ весеннее дыханіе этого праздника, сдёлалось вдругъ такъ грустно, такъ грустно, какъ грустно ангелу на небё... и упали бы они къ ногамъ своихъ братьевъ, умоляя хотя бы одинь этотъ день вырвать изъ ряду другихъ дней,

одинъ бы день только провести не въ обычаяхъ XIX въка, но въ обычаяхъ въчнаго въка... Но и одного дня не хочеть провести такъ человъкъ XIX въка... Черствъе и черствъе становится жизнь, все мельчаеть и мельеть и возрастаеть только въ виду всёхъ одинъ исполинскій образъ скуки, достигая съ каждымъ днемъ неизмъримъйшаго роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится въ твоемъ міръ... Отчего же одному русскому еще кажется, что праздникъ этотъ празднуется, какъ слъдуетъ, и празднуется такъ въ одной его землъ?.. Лучие ли мы другихъ народовъ? Нътъ... Мы еще растопленный металлъ, не отлившійся въ свою національную форму; еще намъ возможно выбросить, оттолкнуть отъ себя намъ неприличное... Что есть много въ коренной прпродъ нашей, нами позабытой, близкаго закону Христа, -- доказательство тому уже то, что безъ меча пришель къ намъ Христосъ, п приготовленная земля сердецъ нашихъ призывала сама собою Его слово, что есть уже начало братства Христова въ самой нашей славянской природъ, и побратание людей было у насъ роднъе дома и кровнаго братства...» Все дъло въ томъ, чтобы тъ сокровища души, которыя безполезно остаются зарытыми не у одной же Пульхеріи Ивановны, могли, наконецъ, повсемъстно выйдти на свътъ Божій и слиться у насъ въ одинъ братскій, одинъ всенародный кладъ, — чтобы вездъ, т. е. и въ народной, и безнародной средъ проявился народный «міръ» и «мірская жизнь». Но Гоголь не даромъ же заключилъ словами: «Знаю я твердо, что не одинъ человъкъ въ Россіи ...твердо върить тому и говорить: «у насъ прежде, нежели во всякой другой земль, воспразднуется Свътлое Христово Воскресенье!»

Ор. Миллеръ.





## ОБЩНОСТЬ НФКОТОРЫХЪ ВСЕМІРНЫХЪ ОБЫЧАЕВЪ.

(Слъды явычества у мордвы).

СЪ НОВЪЙШІЯ этнографическія изслъдованія съверной и съверо-восточной полосы Россіи свидътельствують, что еще во многихъ мъстахъ нашего отечества, въ народномъ быту, сохранились не только доисторическая старина, съ ея легендами, повърьями, игрищами, обычаями, обрядами и проч., но и слъды давно минувшаго язычества. Лучшимъ

свидътельствомъ этого можетъ служить недавно изданный трудъ г. Майнова: Очеркъ юридическаго быта мордвы, — илемени, раскинутаго на обширномъ пространствъ десяти губерній Россіи.

Мы еще не такъ богаты сравнительной этнографіей, чтобы могли въ своихъ изслёдованіяхъ о нашихъ народныхъ обычаяхъ опредёлить съ достовёрностью, какаго рода наслоенія въ быту мордвы принадлежать собственно мордві, что переняла она у русскихъ и что у татаръ или другихъ съ ней сосёднихъ инородцевъ, и какъ переработала она ею перенятое. Въ особенности это трудно бываетъ рішить въ тіхъ случаяхъ, когда разсматриваемые нами обычаи у народа намъ современнаго восходять къ очень отдаленнымъ вікамъ и къ народамъ, повидимому, ничего не имівшимъ общаго съ племенами, у насъ живущими. Но въ настоящее время, когда возбужденъ вопросъ о всемірномъ языкъ, масса сохранившихся у насъ, въ нашемъ народів, многов'єковыхъ образныхъ на-

мековъ, символовъ и предзнаменованій, заключающихъ въ себъ глубокій и тапиственный смыслъ, представляютъ изслъдователю богатый матеріалъ для сравнительной этнографіи и филологіи.

Примъромъ этому можетъ служить нъсколько обычаевъ мордовскаго племени, подробно и весьма интересно описанныхъ г. Май-

новымъ въ выше упомянутомъ трудъ.

Мордвинъ, пли мордва, для своего брака выбираетъ преимущественно время, когда весною приходится ихъ праздникъ Ведъявъ (послъ радуницы), богинъ воды и совокупленія. Мордва вършть, что въ это время богиня покоится непробуднымъ сномъ, къ ней является тучный, земной богъ Мастыръ-Пазъ (богъ Мордовской земли) и оплодотворяеть ее во снъ. По понятіямъ другаго, родственнаго мордет племени мокши, старуха Ведъява (водяная баба) плететь посконныя нити человъческой судьбы въ смыслъ брака п сватаетъ людей. Это чествование Ведъявы напоминаетъ намъ языческое происхождение у славянъ Рода и Рожаницы (помордовски Ведынъ-азыръ-авя). По словамъ св. Григорія (см. «Паисіевскій Сборникъ» XIV в.), родъ и рожаница у славянь значили то же, что у грековъ Артемпда (богиня плодородія, покровительница женщинъ и брачныхъ союзовъ). Такое значеніе у славянъ имъли богиня-громовница, подъ различными наименованіями (Лада, Прія, Сива, Жива) 1), у германцевъ Фрея. Подъ именемъ матери теплоты, божества, покровительствующаго супружеской жизни, сообщающаго женщинамъ плодородіе, извъстны: у чувашъ — Сюлень, черемись — Перкенъ-авя и Шочунъ-авя, у пидъйцевъ-Пурурвасъ и пр.

Отличительною чертою мордовской живни являются у нихъ браки увозомъ, самокруткой, какъ называютъ ихъ окрестные русскіе, или лисязь, какъ называетъ ихъ сама мордва (номалороссійски покрытка). Подобнаго рода свадьбы сохранились у пермяковъ (наз. бёлыя свадьбы, свозъ); у чувашъ и черемисъ—или подъ стариннымъ названіемъ умыканье (о чемъ говоритъ Несторъ: «у древнихъ брака не бываше, но умыкаху уводы дъвицы», или: «славяне схожахуся на игрища межу селы... и ту умыкаху жены сеоъ, съ нею же кто съ въщашеся». П. С. Р. Л. І, 105), или подъ названіемъ кучашъ— поймать, или нангаяшъ— утащить. Это не захватъ, о которомъ говорится въ нашихъ былинахъ («Ужъ ты честно не дашь—забоёмъ возьму». Рыбн., І, 198), это побъгъ невъсты, напоминающій значеніе брака въ старину (на древне-иъмецкомъ языкъ втить-заиб—побъгъ невъсты, что соотвътствуетъ санскр. сл. vivalia—бракъ, отъ корня vali—везу, или vivalia—

увозъ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Аоанасьева: Поэтич. воззрёція славянь на природу, І, 137—138; 227—230; ПІ, 49.

Самый обрядъ в нчанія, совершаемый по уставамъ православной церкви, не стъсняеть мордву исполнять дома языческие обычаи и совершать такъ называемый молянъ своимъ традиціоннымъ божествамъ, и изъявлять почтеніе домашнимъ очагу и порогу. Такимъ образомъ, по прівздв изъ церкви въ домъ жениха, молодую встръчаетъ свекровь съ образомъ въ рукахъ, а ролственники молодой обсыпають ее съ головы до ногь хлёлемъ (обычай, существовавшій у насъ въ старину у нашихъ царей и великихъ князей 1) и у народа). Такой же обычай существуеть до сихъ поръ не только у насъ, во многихъ губерніяхъ, но и въ Югорской Руси и на Востокъ. Въ Китаъ, встръчая молодыхъ, обсыпаютъ ихъ рисомъ, ишеницею или просомъ. Послъ обычнаго угощенія родныхъ и гостей, присутствующихъ на мордовской свадьбъ, «молодую беруть подъ руки и ведуть къ печкъ (домашнему очагу), съ тъмъ, чтобы молодая могла войдти съ нею въ добрыя отношенія»; причемъ, въ однихъ мъстахъ, «молодая кланяется печкъ и просить ее не марать, а любить ее и слушаться», а въ пругихъ мъстахъ «молодую подводять къ шестку, кладуть ея руки на шестокъ, ладонями внизъ, причемъ свекровь кормитъ молодую и приговариваетъ: какъ печь изъ избы не выходитъ, такъ и ты чтобъ не выходила». Все это дълается по завеленному старинному обычаю, и трудно предполагать, чтобы почитание моривою семейнаго очага было основано на тъхъ старинныхъ началахъ, когда очагъ почитался повсюду собирателемъ семьи, охранителемъ жилья, защитникомъ брачныхъ и родственныхъ связей, однимъ словомъ, былъ представителемъ всего (какъ говоритъ г. Никифоровскій, въ его соч. «Русское язычество») нравственнаго міра, заключеннаго въ ствнахъ дома. Въ нашемъ народъ сохранились особенныя поговорки и нословицы: «печь намъ мать родная», «кто сидёль на нечи, тотъ уже не гость, а свой», «на нечи сидълъ, кирпичамъ молился»; «сказаль бы дурное, да инчь у хати» (говорять малороссы); печина (перегорълая печная глина) идетъ въ снадобья, лекарства, въ заговоры; хорошую хозяйку, стряпуху, у насъ крестьяне называють: печнымъ комендантомъ, а въ старину у насъ домовладыка назывался огнищаниномъ, онъ же бывалъ и жрецомъ. Слово жрецъ отъ жрети — горъть. Это напоминаетъ римское: flaminus отъ flamma, т. е. жрецъ отъ сл. огонь; точно также очагъ назывался focus patrius. У пидусовъ семейный огонь считался семейнымъ божествомъ. Подобно тому, какъ у индейцевъ было поклонение огню, въ цивилизованной Греціп существовало поклоненіе очагу<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Въ одной старинной рукописи, говорится: «...сваха большая осыпала царя и великаго князя и царевну... осыпаломъ, а другое такое же осыпало было готово у сённика (спальни), на той же мисё».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Слово Гестія у грековъ озпачало очагъ, болиня очага, владыка очага, а пиогда и весь домъ наз. Гестіей (Hestia). По редигіозному преданію,

Полобно очату, особенное значение у мордвы имбетъ порогъ дома. Такъ, напримёръ, во время сватовства, когда кончаются у мордвы удачно переговоры (торгъ о выкунъ, о количествъ вина, о невъстиной одеждъ, о времени сговора и свадьбы и проч.), приступають къ молитвъ. Сначала молятся Богу, какъ слъдуеть при починъ всякаго дъла, а затъмъ молятся постаринному. Это моленье, говорить г. Майновъ, носить названіе: «молянь эрвэнянь симама», т. е. моленье свадебнаго пьянства, по окончаніи котораго, въ вилъ жертвы богамъ-хранителямъ, отецъ невъсты выръзаетъ изъ коровая хлёба божій кусокъ (озондамъ-палъ) и, посоливъ его, кладетъ подъ порогъ дома, гдъ, по воззръніямъ мордвы, пребываютъ домашніе боги-хранители. Во второмъ акт'є брака у мордвы, во время рукобитья или «пропоя» (проксимэ: Арханг. губ. Шенк. у. и въ Сибири: запоручить, запить), когда начинается угощенье короваемъ, то кусокъ, изъ него выръзанный, долженъ быть отнесенъ отномъ невъсты подъ порогъ дома, какъ жертва богамъ. Точно то же исполняется у родственнаго племени мордвы, у можши (нижегородской). Во время рукобитья отецъ жениха справляеть домашній «молянъ» богамъ, охранителямъ семейнаго очага, сбираетъ въ домъ свою родню и, вмёстё съ нею, приносять въ жертву богамъ озондамъ-палъ (кладутъ кусокъ коровая подъ порогъ и туда же льють немного водки). Въ Арзамазскомъ убздъ (Нижегор. губ.), передъ отътздомъ въ церковь отецъ жениха зажигаеть маленькія свёчи передъ образами, а большую свёчу (наз. кудонь-кштатоль), притворивши сънную дверь, прилъпляеть къ порогу. Отецъ сначала обращается съ молитвою къ иконамъ и просить Бога благословить брачущихся, а затёмъ, обращаясь лицомъ къ порогу, говоритъ помордовски: «чимъ-пазъ (богъ солнца, благословляющій бракъ), отецъ нашъ, освъти твоего сына! освъти его глаза, да видитъ хорошее и худое! сдёлай его жизнь, да будетъ свътлая! сдълай его сердце, да будеть горячо къ женъ! сдълай сердцъ жены, да будетъ горячо къ нему! дай ему много дътей и богатство!» Изъ поданнаго хатоа женихомъ, его отецъ выртзаетъ съ трехъ ударовъ ножомъ кусокъ и относитъ его на порогъ и кладеть подлъ свъчи. Затъмъ, благословляеть сына иконою и хлъбомъ, и даеть знакъ, что пора вхать. Въ домв невесты послв благословенія ея родителями образами и хлебомь, обращаются сь молитвою

богиня Гестія была изобрѣтательница домостройства и была хранительница живущихъ въ домѣ. Порогъ дома былъ посвященъ ей. Весьма интересное сближеніе понятій о важности очага и порога встрѣчается у европейцевъ и китайцевъ. У китайцевъ до сихъ поръ лѣтомъ совершаются жертвоприношенія духу очага. По русскимъ обычаямъ важное значеніе имѣетъ у насъ передній уголъ, а у китайцевъ юго-западный уголъ комнаты. Въ книгѣ Конфуція (Лунь-юй, перев. В. П. Васильева) говорится: «Вмѣсто того, чтобы льстить юго-западному углу, дучше льстить очагу».

къ богинт Ведъявт, кланяются ей и дверной верет. Дтло въ томъ, говорить г. Майновъ, что божокъ, покровитель двора, живетъ, по мненію мордвы, то въ самыхъ воротахъ, то по средине двора. (Изъ этого видно, что у мордвы пантеизма не было). Молитва эта слъдующая: «Кардась-сярко, кормилецъ! богъ двора! не уходи отъ нея (невъсты), какъ она уходитъ! будь съ нею и тамъ и здъсь».

То же символическое значение у мордвы имъетъ порогъ и во время обрядовъ, исполняемыхъ ею при семейныхъ раздълахъ. Глава семьи, когда сбирается семья къ столу, на которомъ положена коврига хлъба, выръзаеть изъ нея, съ трехъ ударовъ ножомъ, божій кусокъ (озандамъ-палъ), поднимаетъ его на голову выдъляемому изъ семьи, и произносить при этомъ слёдующую молитву: «Богь кормилець! ты далъ счастье мнъ и моему дому! Дай счастье, богатство, здоровье и ему! пусть будеть имъть, что дать дътямъ и внукамъ своимъ! Дай ему много дътей, столько же дътей, сколько муки въ ковригъ! Поминуй насъ!» Затъмъ освященный кусокъ передается выдъляемому на ножъ и относится имъ въ новое жилище, гдъ кладется

этотъ кусокъ подъ порогъ, на долю кардась-сярко.

Символическое значение порога не было бы такъ интересно, если бы оно не принадлежало многимъ въкамъ и едва ли не всъмъ народамъ; оно было извъстно и людямъ, которыхъ культура находилась на высокой степени развитія, и людямъ первобытнымъ, номадамъ, умственный кругозоръ которыхъ не простирался далъе монотензма физическаго или такого же политензма. Такъ, напримъръ, у народа, жившаго на юго-востокъ Азіи и, по словамъ ученыхъ синологовъ, одного изъ древнъйшихъ народовъ, получившихъ ранъе Европы высокое культурное развитіе, какъ Китай, порогъ имѣлъ важное символическое значение 1). Конфуціемъ строго запрещалось становиться на порогъ. Значение порога было извъстно и во времена библейскія, что можно вид'єть во второй книг'є Библін и въ еврейскихъ источникахъ (Lex. Hebraicum etc., стр. 1172: подъ сл. miftan—порогъ). Въ Библіи (Исходъ, XII, 7, 22) говорится: «И прінмуть отъ крове (жертвенное мясо) и помажуть на овою подвою (косяки) и на прагъхъ въ домъхъ, въ нихъ же снъдятъ тое». Или: «Возьмите же кисть уссопа и омочивше въ кровь, яже близь дверей, помажите праги». По обряду, установленному въ еврейскомъ народъ, для закабаленія рабовъ у господъ на въчную

<sup>4)</sup> Книга Конфуція Лунь-юй (въ переводь: афоризмы); тамъ говорится (стр. 52): «когда входиль (Конфуцій) въ княжескія двери, то... шель, не наступая на порогъ». Въ другой китайской кингъ (по словамъ г. Поздивева) Юаньчао-ми-ши, или секретная исторіи династіи Юань (монгольской), упоминается о притольт и порогъдверей: Говорится, что сквозь притолоку дверей, въ видъ солнечнаго луча, проникъ къ Алань-гоа (прародительницѣ Чингиса) духъ; превратившись въ молодаго человъка, опъ оплодотворилъ ее и, когда уходилъ черезъ порогъ, то превратился въ собаку.

службу, провертывали рабу ухо шиломъ, «предъ судище Вожіе при дверехъ на прагѣ» (Исходъ, ХХІ, 6; Втор., ХV, 17 и др.). У римлянъ и грековъ были боги дверей, дверныхъ крючковъ, воротъ, пороговъ, подъ различными названіями (Deus Forculus, Diva Cardea, Divus Limentinus, Diva Limentina, etc.; также: θεοί εφεστιοι, μύχιοι, κτήσιοι, ερχιοι, Crates и др.), и всѣ они слыли за домашнихъ пенатовъ.

По словамъ Рубрука (Will, de Rubruquis in Pinkerten, V, VII, 46, 47, 132), у татаръ считалось преступленіемъ наступать на порогъ и даже прикасаться къ связкамъ при входъ въ палатку. Нашъ извъстный монголисть Гассанъ Гамбоевъ говорить (Зап. импер. арх. Общ., т. XIII), переводя Плано Карпини, что у монголовъ порогь пользуется особеннымь уваженіемь і); монголы говорять: «боцогонъ дэгэрэ бусагу нигулъ», или: «боцогоги бу ускилъ нигулъ», т. е. не садись на порогъ — гръхъ; не пинай порогъ — гръхъ. Если родится уродливое животное, то его разрубають и зарывають подъ порогомъ дома, для отвращенія несчастія. Если кто удостоптся чести явиться передъ княземъ или какимъ либо важнымъ лицомъ, то говорится: «хагану алтанъ боцоганъ алхуксанъ кумунъ», т. е. перешагнуть золотой порогь хана или князя. У римлянъ порогъ дома былъ посвященъ Вестъ, цъломудренному божеству, поэтому коснуться этого м'яста считалось святотатствомъ. На этомъ основаніи не дозволялось новобрачной переступать порогъ дома жениха, но ее переносили такъ называемые camilli (названіе, происходящее отъ camillos — слуги юпитерова храма). Сопровождавшіе нев'єсту въ припъвахъ и въ прибауткахъ (см. Леонтьева Пропилеи, IV, 246) выражали желаніе, чтобы невъста благополучно переступила порогъ (omine cum bono); коснуться порога считалось дурною примѣтою (ominosum). Во времена Цицерона, у римлянъ былъ обычай класть новорожденнаго ребенка на порогъ дома, и если отецъ признаваль его своимъ, то уносиль его въ свой домъ, въ противномъ случав, перешагнувъ черезъ него, оставлялъ его на порогъ.

Въ нашемъ отечествъ, почти повсемъстно, порогъ дома имъетъ особенно важное значеніе. Есть свидътельства (Архивъ Н. Калачева, II, ст. Буслаева, 25), что наши крестьяне хоронятъ иногда подъ порогомъ жилища мертворожденныхъ младенцевъ. Черезъ по-

<sup>1)</sup> Въ переводъ Д. И. Языкова: Собраніе путешестій къ татарамъ, Плано Карпини, говорится: «Принявъ подарки, повели они насъ въ его орду, или шатеръ, наказавъ, чтобы передъ дверьми ставки три раза преклонили мы ятьое кольно и всячески остерегались наступить ногою на порогъ» (стр. 15). Къ упомянутымъ нами источникамъ о древнихъ языческихъ божествахъ, оберегателяхъ домовъ, воротъ, пороговъ и проч., мы желали прибавить изъ сочиненія Варрона изъ его Antiquitates rerum humanarum et divinarum, Liber XVI, 14—16: de deis certis et deis incertis, а также: de deis precipuis atque selectis, но эти сочиненія утрачены. См. Gesch. der Röm. Liter. v. Teuffel, р. 276.

рогъ не здороваются, не прощаются, не разговаривають и ничего не подають другь другу; въ противномъ случай, по народному повърью, произойдеть ссора или приключится бъда, такъ какъ подразумъваемое божество, соблюдающее семейный миръ, всесильно только въ ствнахъ дома. Въ некоторыхъ местахъ существуетъ повърје, что опасно садиться на порогъ избы, а не то накличешь себъ бъду. (Этногр. Сб., V, Обз. губ. в., 7). Особенно не рекомендуется, говорить г. Никифоровскій (Русское язычество, стр. 40), садиться на порогъ, когда затъвается свадьба, иначе кто нибудь да откажется—или женихъ, или невъста, и какъ первый не приведеть жены подъ отеческій кровъ, такъ послёдняя не переступить за порогъ жениховой избы (Арх. Калачева, ст. Кавелина, 11). Въ иныхъ мёстахъ, больныхъ дётей умываютъ отъ сглаза на порогъ избы, чтобы съ помощію обитающихъ здъсь духовъ прогнать бользнь за двери (Этногр. Сб., V, 20). Въ Литвъ при закладкъ новой избы заканывають подъ ея порогомь деревянный крестикь или какую либо завътную вещь, доставшуюся отъ предковъ (Ковенск. губ., Д. Аванасьева: Поэтич. воззрѣнія слав. на природу, 570). У пермяковъ («Пермскій Сб.», 1860) соблюдается особенная предосторожность при вход'в въ избу съ какою либо просьбою: входящій въ избу, перенося правую ногу, пристукиваеть ея пятою о порогъ. У тёхъ же пермяковъ родильницу сажають на банный порогъ и брызжать ей въ лицо заговоренною водою, при этомъ бабка приговариваетъ: «какъ вода на лицъ не держится, такъ на рабъ Вожіей (говорится «имя») ни уроки, ни призоры не держитесь». Въ Курской губерніи родильницу переводять троекратно черезъ порогъ избы, чтобы ребенокъ скоръе переступилъ порогъ своего заключенія. Въ Симбирской губерній передъ заклинаніемъ отъ огненнаго змія, летающаго къ женщинь, которая по немъ тоскуеть (по народнымъ повъріямъ, плодами связи женщины со зміемъ бывають: кудесники, кикиморы, богатыри), втыкають въ порогъ и во вет щели избы траву мордвиникъ (carduus crispus). По словамъ Сахарова (Сказанія русскаго народа), когда невъсту привезутъ изъ церкви въ домъ жениха, тогда знахарь забъгаетъ впередъ и кладетъ траву прикрытъ 1) подъ порогъ дома, въ охранение молодыхъ. Невъста при входъ въ домъ должна перепрыгнуть черезъ порогъ. Въ этомъ случат, порогъ дома у нашихъ крестьянь имбеть такое же значеніе, какое онь имбль въ древности у римлянъ. Намъ случалось слышать отъ чухонъ (Петерб.

<sup>1)</sup> Прикрытъ, Христовъ прикрытъ, трава (изъ разряда Aconitum). Также называется прострълъ. Существуетъ легенда, что архангелъ Михаилъ сбросилъ съ неба, провинившагося передъ Творцемъ, сатану на землю. Сатапа спрятался за прострълъ траву. Архангелъ Михаилъ прострълилъ и сатану, и всъхъ демоновъ. По другимъ преданіямъ, говорится, что растеніе Христовъ прикрытъ служило прикрытіемъ для Христа Спасителя отъ воиновъ Прода.

губ., дер. Луизина), что у нихъ существуетъ обычай, при постройкъ дома, въ порогъ (особенно въ банъ) просверливать отверстіе и вливать туда ртуть, для предохраненія хозяевъ дома отъ всего дурнаго.

Символическое значеніе порога въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россія идетъ, можетъ быть, съ того времени, когда умершихъ хоронили въ самомъ жилищѣ, подъ семейнымъ порогомъ, гдѣ, по повѣрьямъ народнымъ, живутъ домашніе боги, покровители, пенаты, которыми становились души предковъ (антропоморфизмъ). Съ порогомъ дома соединяется въ нашемъ народѣ, какъ видно, понятіе о чемъ-то сверхъестественномъ, существуютъ близкія отношенія съ тѣми, которые обитали подъ порогомъ и были (какъ полагаетъ г. Никифоровскій) стражами семьи и роднаго крова, домашними пенатами, душами прежнихъ отшедшихъ предковъ. Словомъ, то же, что было

въ глубокой древности.

Не только на востокъ, но и на западъ, во многихъ европейскихъ государствахъ, до сихъ поръ на порогахъ домовъ, магазиновъ, лавокъ и проч. прибиваютъ лошадиную подкову, какъ счастливую прим'ту, пли какъ символъ, отгоняющій злыхъ духовъ. Въ Англіи (по словамъ Тейлора: «Первобытная культура») во многихъ конюшняхъ къ порогамъ прибивается подкова; въ Индіи, въ Бомбейскомъ президентствъ, можно видъть прибитыя подковы на фасадахъ домовъ, на стънахъ и надъ окнами, какъ средство, предохраняющее отъ злыхъ духовъ («Русскій Вѣстникъ», 1883, № 3). Обыкновеніе охранять жилище при помощи жельза идеть съ древнихъ временъ. «Восточные джинны (арабскіе джинны — духи добрые и злые), говорить Тейлоръ, такъ смертельно боятся желъза, что самое названіе его служить противь нихь заговоромь; въ европейскихъ повёрьяхъ точно также желёзо изгоняеть волшебницъ и эльфовь, и уничтожаеть ихъ силу. Эти созданія, кажется, преимущественно принадлежать древнему каменному въку, и новый металлъ имъ былъ ненавистенъ и вреденъ. По отношению къ жельзу, въдьмы принадлежать къ той же категоріи, какъ эльфы п домовые» 1).

Кром'в цёлой серіп символических д'вйствій, пріемовъ п манипуляцій, которыми сопровождаются мордовская и мокшинская свадьбы (гдів, между прочимь, дружко, во время свадебнаго побізда, чертить круги на землів или машеть саблею вокругь побізда и пропівносить заклинанія противь нечистой силы и сглазу недобраго человівка и проч.), кромів описанных г. Майновымь молитвъ и жертвоприношеній языческимь богамь, совершаемых жрецомь

¹) Entstehung der Schrift, Wuttke, р. 61. Погребальные обычан у славянъ, Котляревскаго, стр. 219. Въ Воронежской грбернін (Острогожскаго убяда), по выпосё покойника изъ дома, кладутъ подъ порогъ какую нибудь желізную вещь, чаще всего топоръ.

(инятя) или жрицею (имбаба), у мордвы существують общіе моляны. Сущность этихъ моляновъ, какъ видно изъ словъ г. Майнова, имъетъ сходство со многими языческими жертвоприношеніями (камланіями, чукленіями и проч.) восточныхъ народовъ. У мордвы къ извъстному дню приготовляется сыченое пиво (пурэ), брага, яичница 1), блины, пироги и, въ огромномъ количествъ, лапша; забираются съ собою на мъсто моляновъ куры и проч., послъднія убиваются каждою семьей, отдёльно; а животныя (быки, коровы, бараны и друг.) приносятся въ жертву самими жрецами (пирендяйтами). «Вст жертвенныя животныя покупаются заранте и стоимость ихъ раскладывается по дворамъ, сообразно количеству душъ въ этихъ последнихъ. Ни одна, семья не иметь права съесть свои припасы, а вет должны выложить ихъ, и затемъ уже тдять сообща». Подобнаго рода жертвоприношенія совершаются калмыками, татарами (Бійскаго уъзда), также приносять въ жертву животныхъ вотяки, вогуличи, самобды, тунгусы, буряты и другіе, и вездъ жертвоприношенія оканчиваются общимъ дёлежомъ убитыхъ животныхъ. Еще недавно, въ Олонецкой губерніи, на р. Мокш'є, въ нікоторыхъ селахъ у православныхъ христіанъ, въ день Ильи пророка (у другихъ въ день Успенія), на площади, гдъ варилось мясо убитаго животнаго, по случаю праздника, послъ объдни, производилась разборка мяса всёми присутствующими. Точно также, въ некоторыхъ селахъ, лежащихъ на р. Вагъ, въ первое воскресенье послъ Петрова дня, убиваютъ передъ объдней купленнаго на общій счеть быка; варять его мясо, и нослѣ обѣдни съѣдають его сообща «міромъ».

Ко всему сказанному нами о следахъ язычества у мордвы, или примерамъ общности некоторыхъ всемірныхъ обычаевъ, можемъ прибавить, что многія изъ языческихъ преданій, сохранившіяся не только у нашихъ инородцевъ (мордвы, мокши и друг.), но и у кореннаго русскаго народа, тождественны съ преданіями народовъ индо-европейскаго или арійскаго племени; наконецъ, есть свидетельства, что подобныя преданія, образные намеки, символы, обычаи и проч., встречаются у манчжуровъ и китайцевъ 2) и были

<sup>1)</sup> Въ языческія времена янчница и другія кушанья, приготовляемыя на обшій счеть, были жертвою деревьямъ. Сохранилась пъснь во время семика: «Не радуйтесь, дубья, осниушки, — радуйтесь, бълыя березаньки! Идуть къ вамъ красны дъвушки, несуть къ вамъ яншиницу». Пиво и брага, приготовляемыя и у кореннаго русскаго народа, на мірскую складчину, къ сельскому празднику, слывуть въ народъ молеными. (Русск. въ своихъ послов., II, 11). Точно также пироги и хлъбы, приготовляемые къ Юрьеву дию, называются моленниками.

<sup>2)</sup> Кромѣ многихъ суевѣрныхъ обычаевъ, извѣстныхъ нашему народу и исполняемыхъ, съ незапамятныхъ временъ, китайцами и манчжурами, у нихъ существуютъ: свахи, сваты (мѣй, му), колдуны, волхвы (ву), знахари; счастливые и несчастные дии (цжи-жи, сюнь-жи), чудотворныя кумирни (линъмяо); талисманы, въ родѣ нашихъ обереговъ, наузовъ, угощенее родителей

извъстны во времена библейскія семитическимъ племенамъ. Все это доказываеть справедливость того общаго мнѣнія, «что языческія върованія и преданія, въ основъ своей и нѣкоторыхъ подробностяхъ своихъ одинаковыя у всѣхъ народовъ, объясняются только единствомъ законовъ первоначальнаго человъческаго творчества и тождествомъ первоначальныхъ историческихъ условій культурнаго развитія».

А. И. Савельевъ.



невъсты въ третій день свадьбы (нонь); у китайцевъ существуютъ гаданія, въ родь пашего—ваговариваніе воды, способствующей псцъленію отъ недуговъ, существуетъ также наша такъ называемая соняшница, т. е. приставленіе горячаго горшка къ больному мъсту (кит. хо-хуаль, манчж. гочи-мби), прогнаніе нечистой силы изъ домовъ, въ чемъ принимаетъ участіе, въ Китаъ, пмиераторъ и его стража и мног. др.



### КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

Всеобщая исторія Георга Вебера. Переводъ со 2-го изданія, пересмотрѣннаго и переработаннаго при содѣйствіи спеціалистовъ. Томъ второй. Исторія эллинскаго народа. Перевелъ Андреевъ. Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва. 1886.

РИЗНАЕМСЯ, мы никакъ не ожидали такого усердія ни со стороны маститаго автора, ни со стороны переводчика (который попрежнему сохраняетъ свое инкогнито: мы уже говорили по поводу перваго тома, что фамиліп, въ родѣ — Ивановъ, Андреевъ, Соколовъ въ печати, какъ и въ жизни, должны сопровождаться какими пибудь болѣе точными признаками), въ особенности со стороны послѣдняго. Очевидно, что г. Андреевъ поступилъ не въ примъръ другимъ русскимъ переводчикамъ и редакторамъ и при-

тступиль къ нечатанію перваго тома только тогда, когда въ его письменномъ столь уже лежаль второй, а можеть быть и третій томъ. Наша публика, не избалованная запасливостью и акуратностью, оцёнить столь рёдкое явленіе по достоинству и съ большей готовностью будеть покупать этоть и слёненостью.

дующіе томы.

Исторія древней Грецін особенно нужна нашей образованной публикѣ: Гротъ, если не ошибаемся, никогда не былъ переведенъ на русскій языкъ; Курціусъ—превосходная книга, то, что нѣмцы называютъ ероснептасненоез Werk, но это сочиненіе пе для публики, а для спеціалистовъ, и спеціалистовъ, хорошо подготовленныхъ: во-первыхъ, и объемъ его—три большіе тома—указываетъ на это, а, во-вторыхъ, въ немъ, какъ во всякомъ самостоятельномъ изслѣдованіи, много парадоксальнаго, проблематическаго, не вполнѣ доказаннаго, много повшествъ, и факты общензвѣстные скорѣе упоминаются, нежели излагаются, если только авторъ не считаетъ пужнымъ подвергнуть ихъ вновь критикѣ. Между тѣмъ для публики, включая въ нее и студентовъ, и учителей, и даже профессоровъ другой спеціальности, нужна и для справокъ,

и, временами, для чтенія такая исторія Греціи, которая въ одномъ, хотя бы и большомъ, томѣ совмѣщаетъ въ себѣ весь главный фактическій матеріалъ, не такъ, какъ представляетъ его себѣ оригинальный и сильный умъ Курціуса, а такъ, какъ его излагаютъ съ сотней гимназическихъ каеедръ и предполагаютъ извѣстнымъ съ десятковъ каеедръ университетскихъ. Такой потребности виолнѣ удовлетворяетъ исторія эллинскаго парода, вновь переработанная І'еоргомъ Веберомъ.

Авторъ предпосылаетъ своей книгъ небольшое предполовіе, обращенное имъ къ нъмецкой націн, но имъющее такое же близкое отношеніе къ намъ, можетъ быть, даже въ настоящее время къ намъ больше, нежели къ кому

нибудь другому.

«Исторія древности, въ особенности греческой, — говорить онъ. — менте близка большинству образованныхъ людей нашего времени, чемъ многія другія части всеобщей исторіи. По преданію сохраняють высокое уваженіе къ грекамъ, но мало занимаются ими. Изучение греческаго языка и древности считають отраслью школьнаго знанія, заниматься которымъ по выходії изъ школы нътъ налобности. Кто не обязанъ къ тому своей профессіей, обыкновенно чуждается этого занятія. Небудемъ разсматривать здёсь, на сколько виновны въ этомъ нерасположеніи непріятныя школьныя воспоминанія: но во всякомъ случай жаль, что прекрасный греческій міръ, въ которомь имжеть свои корни вся новая культурная и умственная жизнь, представляется большинству образованныхъ людей въ полумракѣ, что греческая исторія и литература ставятся въ одинь рядь съ теми предметами школьнаго преподаванія, которыми люди не занимаются въ зрёлые годы. Исторія греческаго народа болве всякой другой можеть служить учительницею людямь слъдующихъ въковъ, и въ особенности для нъмецкой націи можеть она служить зеркаломь самоизученія, самоизслёдованія. Всё великія задачи и вопросы, волнующіе нынжшнюю политическую и общественную жизнь, уже являлись въ греческой исторіи, уже двигали мыслями и делами грековъ. Правда, разм'єры пространства, на которомъ происходили явленія греческой исторіп, очень малы сравнительно съ міромъ нынёшней культуры, по человъческій духь, человъческія влеченія и теперь, какь тогда, движуть массой. Размёръ предмета только увеличиваетъ площадь дёйствія силы, арену умственной дъятельности; а сама сила, самая дъятельность духа одинаково остается главнымъ факторомъ исторической жизни, въ маленькомъ ли государствъ, ограничивающемся окрестностями одного города, или въ обширномъ государствъ. Неоспоримое достоинство древности то, что она всегда интересна, что всь явленія древняго міра, и люди и факты, возбуждають участіє къ себѣ».

Мы не можемъ согласитьси съ почтеннымъ авторомъ, что именно для нѣмецкой націи особенно поучительна исторія греческаго народа; по крайней мѣрѣ, съ такимъ же правомъ могутъ претендовать на это и французы, духовное родство которыхъ съ авинянами считается общепризнаннымъ, и англичане, распространившіе свою власть и значеніе, благодаря той же длинѣ береговой линіи, которая была причиной величія Греціи, и итальянцы, вла ствующіе надъ міромъ, благодаря своему эстетическому развитію, и т. д.

Но мы не придаемъ особаго значенія этимъ совпаденіямъ и убѣждены, что исторія Греціи въ одинаковой степени интересна и поучительна для всего культурнаго общества по сю и по ту сторону Атлантическаго океана, но мы

полагаемъ, что упрекъ Георга Вебера въ холодности къ исторіи древности, холодиости, обусловленной непріятными школьными воспоминаніями, гораздо болъе заслуженъ нами, нежели нъмцами, у которыхъ классическая система никогда не вводилась насильственно, и для которыхъ школьныя воспоминанія никогда не были непріятны въ такой степени. Но было бы крайне нелогично отвращаться отъ древняго міра въ силу того, что какіето обрывки его усптли намъ надожсть еще въ школт, и въ особенности было бы неразумно не признать огромнаго воспитательнаго значенія за исторіей греческаго народа, за исторіей авипской республики. Никогда исторія не представляла и никогда не представить столь поучительной и исполненной такого духовнаго величія страницы: маленькій народь, составляющій четверть народонаселенія нынёшняго Лондона, со своей маленькой столицей, число свободныхъ жителей которой меньше числа жителей средияго губерискаго города, благодаря силь духа, энергін, неустанной изобрытательности. подвижности, стремленію къ совершенству, а главное-любви къ свободъ, не только боролся съ царемъ персидскимъ, который повелёвалъ сотней милліоновъ и могъ залить золотомъ или кровью десять такихъ геродовъ; но этотъ маленькій народъ уже двё тысячи лёть послё своей политической смерти властвуетъ надъ міромъ, заставляетъ всёхъ и все преклоняться прегь своных искусствомъ, предъ своей поэзіей, предъ своей философіей! Люди, руководившіе общественнымъ митніемъ этого городка, спасавшіе его въ бъдахъ, враждовавшіе между собою за преобладаніе въ его народномъ собранів, водившіе къ победамъ и пораженіямъ его маленькое войско, люди, доставлявшие ему минуты эстетическаго наслаждения или смёшившіе его на его же собственный счеть, эти Мильтіады, Кимоны, Өемистоклы, Периклы, Фидіп, Аристофаны извёстны намъ такъ близко, какъ неизвъстны намъ наши современники; студентъ Съверо-Американскихъ Штатовъ больше можетъ разсказать про основателя величія Анинъ, нежели про освободителя своей родины. Всё политические деятели вечно помиять ихъ. во многихъ отношеніяхъ руководятся ихъ приміромь; ність и не будеть ни одного свободно устроеннаго государства, конституція котораго не основывалась бы на конституціи авинской пли, по крайней мірі, не иміла бы въ виду воспитать свой народъ до такой степени развитія, на которой было бы возможно применение этого историческаго идеала. Мечты человечества стремятся впередъ; но высокое развитіе эстетическаго чувства, тождество внутреннихъ потребностей и ихъ осуществленія, наслажденіе жизнью, не оскорблявшее правственности, полная личная свобода и уважение къ свободъ другихъ, горячая любовь къ отечеству, соединенная съ пониманіемъ обще-человъческихъ задачъ, безусловно свободная отъ узкости и исключительности того, что называется теперь кваснымъ патріотизмомъ, широкое образованіе безъ малъйшаго признака педантства, короче сказать, все то, что украшало жизнь авинянъ въ въкъ Перикла, чуть ли не единственная мечта человъчества, летящая не впереди его, а сзади, въ прошломъ. И сколько бы сильныхъ умовъ на трудилось надъ върнымъ воспроизведениемъ этого свътлаго прошлаго, все будетъ мало.

Георгъ Веберъ и въ этой области не принадлежитъ къ числу умовъ творческихъ и не вноситъ въ исторію Греціи пикакой оригинальной мысли. Задачу свою онъ ограничилъ изложеніемъ политической исторіи Греціи съ присоединеніемъ къ ней, по общепринятому обычаю, обозрѣнія выдающихся

историко-литературныхъ явленій. У него ийть даже иопытки возсоздать картину древне-греческой жизии; онъ очень мало пользуется трудами археологовь и, очевидно, предполагаетъ необходимымъ рядомъ со своей книгой какой инбудь курсъ древностей и исторіи искусства, такъ какъ у него вся исторія греческой иластики поміщается на пятнадцати страницахъ (775—790). Но не будемъ отъ него требовать того, чего онъ и не наміревался дать намъ, а будемъ довольны представленнымъ въ наше пользованіе, т. е. хорошо и ясно изложеннымъ, фактическимъ курсомъ вийшней исторіи грековъ, до смерти Филиппа. Этотъ курсъ, еще разъ повторяю, одинаково полезенъ и для чтенія, и яля справокъ.

Вь виду послёдней цёли было бы очень желательно, если бы переводчикъ прибавиль отъ себя указатель, хотя бы однихъ собственныхъ именъ. Публика тёмъ болёе въ правё требовать такого указателя при этомъ, какъ и при другихъ томахъ, что каждый изъ нихъ продается отдёльно, и, слёдовательно, общій указатель, который, вёроятно, имёетъ въ виду издать Георгъ Веберъ въ видё заключенія, будетъ полезенъ только немногимъ счастливцамъ,

владіющимь цільмь сочиненіемь.

Переводъ также хорошъ, какъ и въ первомъ томѣ, а цѣну издатель назначилъ еще болѣе несоразмѣрную со средствами той публики, которая покупаетъ серьезныя книги.

A. K.

# Очерки и разсказы изъ всеобщей исторіи. Д. Иловайскаго. Часть вторая. Средніе въка. Выпускъ первый Москва. 1886.

По поводу празднованія двухсотлітняго юбилея перваго русскаго историка, журналистика наша сътовала, и не безъ основанія, что наша публика, не смотря на появившіеся съ тёхъ поръ замічательные историческіе труды, все еще очень мало знакома съ отечественной исторіею. Что же, послъ этого, сказать о знакомствъ съ исторіей чуждыхъ намъ народовъ? Если намъ еще довольно близки общеевропейскія событія нашего стол'єтія и конца прошлаго, потому что мы и сами принимали въ нихъ нёкоторое участіе, то болье отдаленные выка для насы «покрыты мракомы непзвыстпости», какъ давно принято у насъ выражаться. И можно ли удивляться россійскому равнодушію къ явленіямъ въ жизни народовъ запада, когда намъ оставалась чужда, до самаго послёдняго времени, судьба современныхъ славянъ, и, даже воюя за освобождение Болгарии, многие только тогда и узнали о ея существованін. Въ началів шестидесятыхъ годовъ, когда въ русскомъ обществъ являлось такое стремленіе къ естественнымъ, политическимъ, историческимъ и всякимъ другимъ знаніямъ, профессоръ М. М. Стасюлевичъ издаль три объемистыхъ тома, знакомившихъ съ важивншими источниками и писателями по исторіи среднихъ віковъ. Но почтенный трудь этоть остался не оконченнымъ, въроятно, оттого, что вскоръ же окончились и всъ научныя стремленія. Теперь профессоръ Д. И. Иловайскій, издавшій три года тому назадъ «Очерки и разсказы изъ древняго міра», продолжаеть ихъ очерками изъ среднихъ въковъ, обращая особенное випманіе, въ своемъ новомъ трудъ, на византійскій и славянскій міръ, котораго почти вовсе не коснулся г. Стасюлевичъ. Г. Иловайскій, сдёлавшій такъ много для русской исторіи, вмёстё съ тёмъ и ревностный слависть, видящій славянь не только въ

роксоланахъ и ятвягахъ, но и въ гуннахъ, о которыхъ онъ, одновременно съ своими «Очерками», издалъ отдёльную брошюру подъ названіемъ «Лополнительная полемика по варяго-русскому и болгаро-гунискому вопросу». Въ предисловін къ «Очеркамъ» онъ останавливаеть впиманіе читателейна той важной и первостепенной роли, какую играли въ переселени народовъ славянскія племена наравий съ германскими. Самый толчокъ къ этому великому движенію быль дань столкновеніемь славянскаго племени сь германскимь. изгнаніемъ последняго изъ восточной Европы и закрепленіемъ ея за славянами. «Следовательно, прибавляеть г. Иловайскій, уже полторы тысячи леть пазадъ, мы видимъ почти то же всемірно-историческое явленіе, какъ и въ наше время: два великія племени-славяне и намцы-враждують другь съ другомъ и пытаются подчинить одинъ другаго, но силы ихъ почти равны, и борьба происходить съ перемѣннымъ успѣхомъ». Историкъ нашъ правъ, говоря, что европейская исторіографія совершенно упускала изъ виду важную роль славянства въ великомъ переселени народовъ. Но не впадаетъ ли онъ въ другую крайность, видя славянь даже въ такихъ илеменахъ, о туранскомъ

происхождени которыхъ говорятъ черты ихъ характера?

Оставляя въ сторонѣ этотъ спорный вопросъ, для разръщенія котораго потребуется еще много изслёдованій, мы должны отдать полную справедливость интересно составленнымъ и прекрасно написаннымъ очеркамъ г. Иловайскаго. Къ эпохъ переселенія народовь относятся четыре очерка; въ первомъ «Сарматы, готы и гунны» передается исторія столкновенія этихъ илеменъ, начиная съ І въка по Р. Х. до появленія варяговъ подъ Константинополемъ. Здёсь авторъ категорически заявляетъ, что сармато-славянское племя роксоланы, или россы, основали Русское государство, что гунны-несомивниме славяне, не смотря на то, что не носили бороды, дёлали себѣ на лицѣ глубокіе нарѣзы и сдавливали голову клиномъ, приплюснувъ носъ, какъ туранцы. Правда, вождь гунновъ назывался Валаміръ, но на собственныя имена, часто искажаемыя западными историками, трудно полагаться; Валаміромъ же звали короля остготовъ въ войскъ Аттилы; имена сарматскихъ князей: Узафръ, Зизансъ, роксаланъ-Сарусъ, Амміусъ, и сестры ихъ Сакелоги, вовсе не славянскія и явно латиннзированы. Второй очеркъ «Императоръ Өеодосій и торжество христіанства» рисуеть эпоху окончательнаго паденія язычества и борьбу съ аріанствомъ. Третій очеркъ «Славяно-гуннскій царь Аттила», представивъ исторію этого «бича Божія», еще болье настанваеть на его славянствь. Последній очеркь этой эпохи «Северинь, Одоакрь и Теодорихъ остготскій» представляеть конецъ Западной Рямской имперін. Два очерка изъ эпохи Юстиніана разсказывають исторію императрицы Өеодоры, партій цирка и построеніе св. Софіи. Особенно подробно описанъ страшный бунтъ «голубыхъ и зеленыхъ» 552 года, грозившій низверженіемъ Юстиціану. Къ эпохі разділенія церквей относятся также два очерка: «Патріархъ Фотій и начало раздёленія» и «Кириллъ и Меоодій, славянскіе первоучители». Личность Фотія не довольно ясно очерчена авторомъ, и подробности его препирательства съ напами недостаточно опредёлены для того, чтобы составить себъ полное понятіе о причинахъ церковной распри. Для характеристики солунскихь братьевъ мы имфемъ уже столько источниковъ, что авторъ только сгрупироваль вей извйстныя данныя въ разсказй объ ихъ подвигахъ. Послідніе четыре очерка авторъ отнесь къ эпохії борьбы между німецкими императорами и папами, хотя къ ней принадлежатъ два очерка: первый

очеркъ, изображающій «Дётство Генриха IV и возвыщеніе папства», второй— «Начало борьбы съ Григоріемъ VII за инвеституру». Третій—«Норманны въ Англін и Гастингская битва», рисуетъ событія на сѣверо-западѣ Европы, а последній переносить опять читателя въ Византію и передаеть исторію императрицы Евдокін и Романа Діогена. Завоеваніе Англін разсказано подробно, но подготовление его авторъ приписываетъ антинаціональной политикъ Эдуарда-Исповедника и его излишней привязанности къ иностранцамъ. И безъ этихъ причинъ, англо-саксонское государство сдёлалось бы добычею норманскаго герцога, давно уже приготовлявшагося завладьть англійскимъ престоломъ. Въ послёднемъ очеркё очень живо разсказана романтическая любовь Евдокін, умной и начитанной, къ необразованному, но красивому полководцу, провозглашенному императоромъ, но погибшему жертвой измкны и предательства. Борьба Романа съ турками-сельджуками, противъ которыхъ Михаилъ VII Дукъ искалъ помощи у папы Григорія VII, повела, какъ извѣстно, къ крестовымъ походамъ, и къ этому великому явленію среднихъ вѣковъ г. Иловайскій намірень обратиться въ слідующемь выпускі своихъ «Очерковь», представляющихъ такой цённый вкладъ въ нашу небогатую историческую литературу. В. З.

#### В. Гольцевъ. Законодательство и нравы въ Россіи XVIII вѣка. Москва. 1886.

Г. Гольцевъ задался мыслыю изслёдовать степень вліянія законодательства на общественные нравы въ Россіи въ XVIII вѣкѣ. По его миѣнію, въ тотъ періодъ «государство имёло очень крупное вліяніе на видоизмёненіе общественныхъ нравовъ» (стр. 13); «русское законодательство втеченіе прошшаго въка значительно вліяло на высшія сословія, а черезъ нихъ (въ меньшей степени и прямо) на всѣ остальные слои населенія» (стр. 4). Высказывая такія положенія, какъ выводъ изъ своего труда, г. Гольцевъ вмѣстѣ съ тымь сознаеть всё трудности избранной имь темы: для него вполит понятно, какъ трудно доказать «историческое» воздействіе закона на нравы и въ особенности опредёлить мёру этого воздёйствія (стр. 8). Въ вопросё объ отношеніяхъ жизни и закона исторія пока плохой помощникъ. Самые противоположные взгляды на этотъ вопросъ опираются одинаково на исторію, но нашъ авторъ мътко замъчаетъ, что «сколько бы мы ни громоздили фактовъ, никакого научнаго вывода изъ нихъ мы получить не въ состояніи, всл'ёдствіе крайней сложности и перекрестнаго вліянія тёхъ деятелей, которыми обусловливается историческая жизнь» (стр. 5). Исторія (по крайней мірік, русская) еще не на столько изучена, чтобы могла дать ясный отвётъ на всё теоретические вопросы юридическихъ или иныхъ наукъ. Въ данномъ случав яснаго отвъта трудно ждать еще и потому, что самый вопросъ, предъявляеный исторія о взаимодійствія законодательства и нравовь, заключаеть вь себъ пъкоторую неясность. Что разумъть подъ понятіемъ «нравовъ»?

Надъ этимъ задумывается и г. Гольцевъ въ первой главѣ своего труда, которая занята у него «теоретическими соображеніями, легшими въ основу изслѣдованія». Соображенія приводятъ автора къ тому выводу, что «подъ правами слѣдуетъ разумѣть такіе общественные обычаи и навыки, которые установились послѣ болѣе или менѣе опредѣленнаго (?) обсужденія ихъ достоин-

ства». «Каждый разъ, когда какой либо обычай задеваеть вопросы о правственномъ и безиравственномъ, общественно-полезномъ или вредномъ, — мы имѣемъ дѣло съ нравами» (стр. 12). Такимъ образомъ авторъ вводить въ опредёленіе нравовъ этическій элементь. Не споря съ такимъ опредёленіемъ не можемъ не спросить только, какою этическою мёркою слёдуеть мёрить общественные павыки: понятіями ли нашего времени, или понятіями изслъдуемой эпохи? Въ правъ ли историкъ нравовъ оставить въ сторонъ такіе навыки, которые въ свое время не возбуждали этическаго вопроса, но возбуждають его въ насъ? Конечно, нътъ, потому что одинаково характерны для опредёленія нравовъ эпохи и тё факты, которые вызывали въ современникахъ сознательное «обсужденіе ихъ достоинства» (говоря словами г. Гольцева), и тъ безсознательныя общественныя привычки прошлой эпохи, которыя не подверглись этическому анализу современниковъ, но нашему нравственному чувству могуть казаться странными. Между тёмь, г. Гольцевь, называя такія безсознательныя привычки «обычаями», думаеть, что можеть оставить ихъ въ сторонъ. Въ этомъ заключается его ошибка, обусловившая совершенную неправильность его историческаго пріема. Въ историческомъ обзорѣ русскихъ нравовъ въ XVIII вѣкѣ (главы II—IV труда г. Гольцева) онъ собираеть такіе факты прошлаго, которые въ громадномь больщинству не характеризують общихъ нравовъ, а являются исключеніями, противными нравственному чувству, вызывавшими осуждение закона или современниковъ. Такимъ образомъ, читатель находитъ въ книге не описание нравовъ XVIII века, а перечень болье или менье частыхъ нравонарушеній. Они, конечно, характеризують время и людей, но неполно и односторонне.

Впрочемъ, и самъ г. Гольцевъ, приступая къ историческому изображенію правовъ, не претендуетъ на ихъ изследованіе. Онъ говорить, что вследствіе отсутствія у насъ изследованій по исторін нравовь въ XVIII веке ему пришлось «самому группировать факты, характеризующіе эпоху»; но группировку г. Гольцева нельзя признать удачной. Читатель съ некоторымъ удивленіемъ пробъгаетъ сотни случаевъ изъ общественной жизни XVIII въка, собранныхъ изъ разнаго рода источниковъ безъ ихъ критической оценки и мало связанныхъ между собой, и не выносить яснаго представленія о бытѣ прошлаго стольтія. На сколько неполна характеристика общественных нравовъ въ трудъ г. Гольцева, можно судить уже изъ того, что царствованию Елисаветы, весьма важному въ исторіп изм'єненія нравовъ, не отведено и десяти страницъ, а для характеристики Екатерининскаго времени авторъ вовсе не воспользовался документами знаменитой законодательной коммиссіи 1767 года. На сколько несвязна группировка фактовъ, можно судить хотя бы по слёдующей выдержкё: «Формы сношеній высшихъ правительственныхъ лицъ другъ съ другомъ, дъйствительно, во второй половинъ въка въ особенности, становятся утонченными. Такъ московскій почть-директоръ Пестель, вскрывавшій письма мартинистовь, снималь сь этихь писемь копіц на золотообрѣзной бумагѣ, съ водяными знаками льва и рыцаря, съ падинсью: рго patria. А Массонъ сообщаеть, что некоторыя дамы высшаго круга воспитывали своихъ крипостныхъ дивущекъ для разврата за выгодную цину» (стр. 116—117). Пося характеристики нравовь въ XVIII въкъ, въ которой главное вниманіе удёлено правамъ двора, дворянства и духовенства, г. Гольцевъ переходить къ историческому обзору законодательства XVIII въка о правахъ, и здёсь групппруетъ данныя, относящіяся къ народной массё препмущественно, а далже, въ главж VI, излагаетъ свои выводы. Но человжкъ, знакомый съ исторіей XVIII вжа, и безъ книги г. Гольцева знаетъ, что къ концу XVIII вжа правы русскаго общества смягчились, что произошло это вслёдствіе просвётительнаго воздёйствія правительсвва, что это воздёйствіе не всегда было одинаково твердо и благодётельно. Эти общія впечатлёнія, выносимыя каждымъ изъ знакомства съ XVIII вёкомъ, вынесены изъ историческихъ занятій и г. Гольцевымъ, но чтобы они были твердо и научно обоснованы въ его книгъ, не скажетъ ни одинъ безиристрастный читатель, потому что книга г. Гольцева есть не научное изслёдованіе, а легкій этюдъ по весьма широкому историческому вопросу. Исторія мало помогла труду г. Гольцева, какъ мало она помогаетъ всякому преждевременному и теоретически нетвердо поставленному запросу.

#### «Витебская Старина». Томъ IV. Составилъ и издалъ А. Сапуновъ. Витебскъ. 1885.

Р. И.

Подъ общимъ заглавіемъ «Витебская Старина», г. Сапуновъ предполагаетъ выпустить шесть томовъ. Въ І-мъ томъ, вышедшемъ въ 1883 году, помъщены главнымъ образомъ документы, касающіеся города Витебска; въ II томѣ будуть помещены документы относительно Полоцка; въ 111-мъ-относительно Велижа, Невеля, Динабурга и др. замѣчательныхъ въ историческомъ отношеніп мѣстъ Витебской губ.; въ IV томѣ напечатаны матеріалы, касающіеся занятія Полоцкаго воеводства царемъ Іоапномъ Грознымъ (1563—1580) и занятія Полоцкаго и Витебскаго воеводства царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ (1654—1667); въ V том в будуть пом вщены документы, относящеся къ возсоединенію уніатовъ съ православною церковью въ 1839 году и, наконецъ, въ VI томф г. Сапуновъ предполагаетъ представить «Историческія судьбы Витебской губерніп», на основанін документовъ, которые будуть собраны въ первыхъ пяти томахь; къ этому же тому будеть приложень особою книгой подробный указатель ко всёмъ томамъ и нёкоторыя дополненія и поправки. Настоящій томъ «Витебской Старины», вышедшій по издательскимъ соображеніямъ ранве втораго и третьяго томовъ, первоначально не входиль въ программу г. Сапунова; онъ явился потому, что случайно собрано было довольно много документовъ, обнимающихъ всего 30-лътній періодъ времени (17 льтъ царствованія Грознаго и 13 літь царствованія Алексін Михайловича). Не желая разрознивать ихъ по отдёльнымъ томамъ и тёмъ нарушать цёльность представленія объ этомъ весьма интересномъ и важномъ времени, авторъ собраль ихъ въ одинъ томъ. Своему собранию документовъ г. Сапуновъ предпосылаетъ «Краткій очеркъ борьбы Московскаго государства съ Литвою и Польшею въ XIV—XVII в.», представляющій собою перечень главнёйшихъ событій, преимущественно касающихся Витебскаго края; цёль этого перечня чисто практическая-служить путеводною нитью въ масс'я часто весьма отрывочныхъ документовъ; въ виду отсутствія въ этомъ очеркѣ серьезнаго научнаго значенія, очень жаль, что авторь не даль ему болье тщательной литературной обработки, и теперь онъ вышель слишкомь сухимь. Документовь въ «Витебской Старинъ» напечатано очень много, большая часть ихъ извлечена изъ московскихъ архивовъ министерства иностранныхъ дёлъ и министерства юстицін, но очень многіє перепечатаны изъдругихъ изданій; изъ актовъ западной Россін, актовъ историческихъ, древней россійской вивліосики, собранія государственныхъ грамотъ и договоровъ; такая перепечатка изъ общедоступныхъ издапій представляется излишнею и увеличиваетъ только размѣръ книги; много помѣщено г. Сапуновымъ переводовъ изъ разныхъ польско-латинскихъ хропикъ, переводовъ весьма удовлетворительныхъ. Съ внѣшней стороны изданіе выполнено для провинціи очень хорошо: печать хорошая, рисунки и палеографическіе снимки сдѣланы очень отчетливо. Вообще слѣдуетъ сказать, что издапіе г. Сапунова очень полезное и выполняется имъ добросовѣстно, такъ что нельзя не пожелать ему успѣха.

A. B.

Историческій очеркъ жизни и царствованія императора Александра II, составиль А. П. Сафоновъ. Спб. 1886.

О жизни и діяніяхъ императора Александра II. Историческій разсказъ для народнаго чтенія. А. Шумахера. Спб. 1886.

Одновременное появление двухъ сочинений, имѣющихъ предметомъ жизнеописаніе Царя-Освободителя, не можеть не порадовать каждаго русскаго человька. Нечего и говорить о томъ, какъ наше общество нуждается въ такихъ книгахъ. Вышедшія ныні—иміноть въ виду интелигенцію и народъ. Очеркъ г. Сафонова расположенъ въ хронологическомъ порядкъ, только событія, продолжавшіяся нѣсколько лѣтъ сряду, описаны какъ отдёльные эпизоды. Въ предисловін авторъ приводить слова записки о построеніи храма на мѣстѣ кончины государя: «Пройдутъ года, уймутся и умиротворятся бушующія страсти, забудется ужась и тоска настоящаго времени, на сміну памъ явятся новыя покольнія, но память о царь, освободившемъ отъ рабства милліоны, не умреть въ памяти народной; окруженный ореоломъ славныхъ дёлъ и вёнцомъ мученической смерти, его величественный, страдальческій и кроткій образь будеть высоко стоять въ исторік». Г. Сафоновь говорить и оть себя въ заключеніи: «Пройдуть года, и, можеть быть, передъ новыми военными подвигами изгладятся изъ намяти потомства геройскія побъды русскихъ войскъ на Кавказъ, въ Севастополъ, въ Польшъ, Азіп и за Дунаемъ, по мирныя побёды, обратившія 22 милліона рабовъ въ гражданъ, пе забудутся во въки». И разсказу объ уничтожени кръпостпаго права, авторъ посвящаетъ самую обширную главу своего очерка, предпославъ ей изложеніе событій отъ рожденія Александра II до крымской войны и до крестьянской реформы. Затёмъ, послё описанія кавказскихъ войнъ и польскаго мятежа 1863—1864 г., отдёльныя главы очерка посвящены главнымъ реформамъ царствованія: судебной, земскимъ учрежденіямъ, преобразованію цензуры, отмінь тілесных наказаній, городовому положенію и всесословной воинской повинности. Въ следующихъ трехъ главахъ излагаются завоеванія и пріобрътенія въ Азін, турецкая война за освобожденіе славянъ и покореніе текинцевъ. Послёдней 16-ой главё, описывающей кончину императора, предпослань общій обзорь состоянія государства, довольно краткій. На реформу по народному образованію обращено авторомъ мало впиманія, но въ общемъ очеркъ его даетъ, всетаки, весьма удовлетворительное понятіе о славномъ царствованін. Къ книгѣ приложень очень хорошій хромолитографированный портретъ государя.

Разсказъ г. Шумахера получилъ почетный отзывъ отъ петербургскаго комитета грамотности; онъ ижсколько сжатке предъедущаго, но въ немъ есть и такія подробности, которыя не встрічаются у г. Сафонова. Такъ, говоря о воспитанін Александра II, г. Шумахеръ по запискамъ Мердера приводитъ отзывы восинтателя и о слабыхъ сторонахъ характера царственнаго юноши, при началѣ воспитанія... «Единственный недостатокъ, замѣченный Мердеромъ въ великомъ князъ, состоялъ въ нъкоторой невиимательности его во время занятій, въ отсутствін постоянства въ исполненіи по совъсти своихъ обязанностей, въ неуминін всегда въ должной мири владить собою, словомъ въ никоторой слабости воли». Мердеръ характеризуетъ также товарищей насл'ялника по воспитанію: Віельгорскаго и Паткуля, а о самомъ Мердерѣ г. Шумахеръ приводить лестный отзывъ Жуковскаго, имфвиаго, вмфстф съ Мердеромъ и Павскимъ, сильное вліяніе на развитіе чувствъ доброты, человъколюбія, незлобія, снисходительности къ другимъ въ будущемъ государъ. Историческія событія и реформы его царствованія разсказаны ясно и мізстами подробиве, чвит у г. Сафонова. Такъ г. Шумахеръ перечисляетъ, говоря объ отмене телесных наказаній, всё случан, когда сохраняется наказаніе розгами. (Г. Сафоновъ, говоря о «кошкахъ» и «шпицрутенахъ», напрасно называетъ ихъ «сокровищами татарской цивилизаціи» — кошки изобрѣтеніе англійское, а шпицрутены—нѣмецкое). Гораздо подробнѣе изложены также у г. Шумахера «Злодъйскія посягательства на жизнь государя и его мученическая кончина». Авторъ говорить въ заключеніи своей книги: «Искалъченные умственно, извращенные правственно, несчастные безумцы убили того царя, который выше всёхъ своихъ современниковъ держаль знамя человъчества и больше всъхъ ихъ совершиль великаго подъ этимъ священнымъ для него знаменемъ, который всё 26 лётъ своего славнаго царствованія, будучи великимъ царемъ, не переставалъ быть въ то же время и благороднѣйшимъ человѣкомъ, въ самомъ лучшемъ значеніи этого слова».

В-ъ.

Указатель къ изданіямъ императорскаго русскаго географическаго Общества и его отдёловъ съ 1846 по 1875 годъ. Спб. 1886.

Это собственно не указатель, а перечень въ хронологическомъ порядкъ всъхъ статей, помъщавшихся въ изданіяхъ Общества. Приложенный ключъ именъ собственныхъ и личныхъ нѣсколько облегчаетъ дѣло, но этнографу, напримъръ, придется пересмотръть весь отдѣлъ физической географіи или статистики, чтобъ найдти пужныя себъ статьи. И почему указатель ограниченъ 1875, а не 1885 годомъ? Конечно, такая книга и теперь вещь крайне полезная, и надо только пожелать, чтобъ такіе указатели были изданы и другими учеными обществами: историческимъ, археологическимъ и др.

и. ш.





#### ЗАГРАНИЧНЫЯ ИСТОРИЧЕСКІЯ НОВОСТИ.

Французскія книги о русской экспедиціи въ Среднюю Азію.—Изслёдованіе о русскихъ финансахъ.—Переводъ русскихъ сказокъ.—Экономисть въ Канадё и въ Россіи.—Бельгійскій и нѣмецкій публицисты на Балканскомъ полуостровѣ.— Англичане и Миклуха-Маклай.—Жидовская Франція.—Каролина неаполитанская и Генріета англійская.—Ораторы временъ республики.—Исторія іюльской монархіи.—Словарь англійскихъ анонимовъ.—Новый трудъ Раулинсона.—Англичане о Бисмаркѣ.—Ирландія при Тюдорахъ.—Англійская леди и французскій дворъ.— Либеральная литература.—Записки секретаря посольства.—Христина шведская въ Тиролѣ.

ЗЪ КНИГЪ о Россін, вышедшихъ въ прошломъ мѣсяцѣ, можно отмѣтитьслѣдующія. «Русскіе въ Центральной Азін» (Les Russes dans l'Asie Centrale par A. Prioux)— авторъ этого труда печаталъ первоначально въ военномъ журналѣ статьи, описывающія постепенное движеніе впередъ русскихъ войскъ въ Средней Азін, и собралъ ихъ теперь въ одну книгу, составленную по извѣстному сочиненію Гродекова. Главная цѣль ея—ознакомленіе фран-

цузскихь офицеровь съ кампаніею Скобелева, которая сравнивается съ экспедиціями французовъ въ Африкъ, Тунисъ, Марокко. Не смотря на спеціальное назначеніе книги Пріу, она интересуеть не однихъ военныхъ людей, и парижская критика отзывается о ней съ большой по-хвалою. Ее дополняеть другая, еще болъе спеціальная книга, хотя и относящаяся къ тому же предмету: «Дъйствія русской артиллеріи во время экспедиція 1880—1881 въ Центральной Азіи» (Operations de l'artillerie russe pendant l'expédition de 1880—1881 dans l'Asie Centrale). Здъсь говорится о военныхъ операціяхъ только одной части нашихъ войскъ, на основаніи того же русскаго сочиненія, съ дополненіями, взятыми изъ нашего «Артиллерійскаго ЗКурнала». Первоначально это изслѣдованіе явилось въ «Revue d'artillerie». Не заключая въ себѣ ничего новаго для русскихъ читателей, обѣ книги встрѣчены весьма сочувственно французской публикой.

— Деклеркъ издалъ въ Амстердамѣ книгу: «О русскихъ финансахъ». (Les finances de l'empire de Russie par P. H. Declercq). Судя по помѣткѣ предисловія, книга написана въ Петербургѣ «съ цѣлью—пролить свѣтъ на финансовое положеніе Россіи, для котораго данныя не всѣмъ доступны и многія изъ нихъ имѣются только на русскомъ языкѣ, часто не ясны и не даютъ полнаго понятія обо всѣхъ частяхъ финансоваго управленія». Въ виду пополненія этого пробѣла, авторъ и составилъ свою кингу, не обременяя ее

пзлишними цифрами и подробностями. Въ приложеніяхъ къ книгѣ помѣщены, впрочемъ, и разные офиціальные отчеты и таблицы. Авторъ строго ограничиваетъ свои изслѣдованія финансовымъ положеніемъ страны, не касаясь ея экономическаго и политическаго устройства и отсылая желающихъ изучить эти стороны государственной жизни къ сочиненіямъ Маттен и Леруа-Болье объ этомъ предметѣ. Поэтому въ семи главахъ сочиненія разсматриваются только: бюджетъ, долги, вексельный курсъ, желѣзныя дороги, государственный банкъ, выкупная операція и спеціальные фонды. Въ копцѣ книги, кромѣ таблицъ, относящихся къ каждой главѣ, помѣщенъ и общій выводъ изъ всего сочиненія, многія стороны котораго, освѣщенныя и изложенныя съ полнымъ знашіемъ дѣла, представляютъ данныя мало извѣстныя и русскимъ читателямъ.

- «Русскія сказки» (Contes russes. Traduits d'après le texte originale et illustrés par Léon Sichler) представляють роскопное изданіе съ прекрасными рисунками, сдёланными самимъ авторомъ. Самыя сказкине новость для французскихъ читателей, такъ какъ уже были переведены 12 лътъ тому назадъ Лун Брюйеромъ (Contes populaires de la Russie par Louis Bruyère). Ихъ всёхъ въ новомъ переводе 28, и, вмёстё съ древне-русскими легендами, пом'єщены и произведенія позди'єйтаго народнаго творчества, какъ «Царевна-Лягушка», «Правда и Кривда», «Морозко», «Марко богатый и Василій бещастный», басня «Крестьянинъ и Волкъ» и др. Ипостранная критика останавливается въ особенности на созданіяхъ народной фантазін, чуждыхъ преданіямъ Запада, какъ баба-яга, кащей п т. п. Экппажъ бабы-яги ступа съ нестомъ, ен избушка, поворачивающияся то вадомъ, то передомъ кь лёсу, служить предметомь коментарій; кащей-безсмертный интересуеть своими человъческими сторонами и пр. Переводчикъ хорощо знакомъ съ нашей сказочной литературой, но жаль, что не всё свои сказки взяль изъ сборинковъ Даля и Афанасьева, а нёкоторыя заимствоваль изъ передёлокъ Полеваго, неръдко искажавшаго нашъ народный эпосъ.
- Извёстный экономисть Молинари издаль отдёльною книгою свои статьи, печатавшіяся въ посл'ядніе четыре года въ «Journal des Débats», подъ пазваніемъ: «Въ Канадъ и въ скалистахъ горахъ Россіи и Корсики» (А и Canada et aux montagnes rocheuses en Russie et en Corse par G. de Molinari). Авторъ находить сходство въ горахъ этихъ трехъ странъ и потому соединяетъ ихъ въ своемъ описанія. Въ Россіи авторъ быль педолго и посвятиль ей около ста страниць. Письма его, хотя и не заключають въ себъ ничего особенно замъчательнаго, мъстами любопытны и върны. Въ нихъ онъ говоритъ о земледъліи, о промышленности въ польскихъ губерніяхъ, причемъ касается русификаціи края и непримиримости поляковъ. Оттуда опъ поёхаль въ Кіевъ, гдё описываетъ антиеврейскіе безпорядки, принисывая ихъ не еврейской эксплоатаціи, а политической пропагандь. Изъ Кіева авторъ отправился на нижегородскую ярмарку, потомъ въ Москву, на последнюю промышленную выставку, которую описываеть, также какъ Тропцкую лавру. Черезъ Петербургъ, онъ провхалъ въ Стокгольмъ, откуда верпулся во Францію. Въпом'єщаемомъписьм'є изъ Россіи онъ сравниваетъ умственное и экономическое состояние нашего отечества въ шестидесятыхъ годахъ, когда въ первый разъ увидътъ Россію, съ нынъшнимъ ея положеніемъ въ 1882 году, которое «не лучше прежняго, хотя правительство и не столько виновато въ этомъ, какъ его обвиняютъ; оно сдёлало много для общества, но получило за это въ награду одну черпую пеблагодарность».
  - Другой экономисть и бельгійскій публицисть Лавеле, собравь вь два

тома свои статьи, пом'єщавшілся въ разпыхъ журналахъ, издаль: «Балканскій полуостровъ-Вѣна, Кроація, Боснія, Сербія, Болгарія, Румелія, Турція, Румынія» (La péninsule de Balkans: Vienne, Croatie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Roumélie, Turquie, Roumanie). Книга посвящена «знаменитому защитнику угнетенныхъ національностей В. Гладстону». Авторъ съ 1867 года изучалъ эти національности Балканскаго полуострова и писалъ объ нихъ «съ арханческимъ и поэтическимъ энтузіазмомъ», какъ замічали объ немъ Леруа-Болье и Морицъ Блокъ. Но съ техъ поръ положение полуострова сильно измёнилось. Давеле особенно интересовали взгляды на это положеніе австрійскихъ министровъ Таафе, Кальноки, Каллая, и онъ приводитъ свои бесёды съ ними, относящіяся къ 1883 году. Онъ отзывается объ нихъ съ величаннимъ уваженіемъ. Любопытна бесёда его съ епископомъ Штросмайеромъ, о характеръ котораго отзывы, однако, далеко не восторженные. Въ Бълградъ Лавеле возобновилъ знакомство съ королемъ Миланомъ, которымь также восторгается, какъ и его министрами Міатовичемъ и Христичемъ, въ особенности королевою Наталіею, «съ стройнымъ станомъ богини на облакахъ» (un port de déesse sur les nues). О Болгаріи онъ не высказаль ничего замѣчательнаго; Филинпополь, гдѣ онъ познакомилея съ Гаврило-пашею, считаетъ гораздо болже приличнымъ для столицы Болгаріи, чемъ Софію. Македонін онъ не посттиль, опасаясь совершавшихся тамъ разбоевъ, и черезъ Адріанополь прибыль въ столицу Турцін, откуда отправился въ Бухаресть къ королю Карлу, «прекрасно понявшему и исполняющему роль конституціоннаго короля». О министрахъ его, какъ и о всёхъ лицахъ, съ которыми онъ входилъ въ сношенія, приводятся самые лестные отзывы. Вопросу о цаціональностяхъ на полуостров'й онъ приписываетъ большое значеніе и настапваетъ на томъ, чтобы Европа приняла ехъ во вниманіе, также какъ желанія народовъ. Въ Восніи онъ видить образцовый порядокъ п спокойствіе, но утверждаеть, что мусульмане, бывшіе славяне и влальльны страны, принявшіе мусульманство, когда «кресть должень быль покориться лунь», должны быть отстранены отъ управленія. За то, по его мижнію, первенствующую роль въ провинціи займуть евреи, уже и теперь владбющіе всею торговлею. Въ Кроаціи опъ видить общее стремленіе къ соединенію всёхъ племень, говорящихъ посербски: хорватовъ, словенцевъ, далматинцевъ, герцеговицевъ, черногорцевъ и сербовъ, для составленія могучаго союза, который могь бы уравновъсить вліяніе Венгріи въ Австрійской имперін. О панславизм'є п'єть п помину въ этихъ странахъ, но Лавеле увъренъ въ томъ, что образуется большая южно-славянская конфедерація отъ Константинополя до Лайбаха и отъ Савы до Эгейскаго моря. Россін достается отъ автора за ея «ненителигентную» политику въ болгарскомъ вопросъ. Образъ дъйствій русскихъ агентовъ въ Болгарін, по словамъ автора, заставиль болгаръ позабыть всю благодарность, которою они обязаны Россін.

— О нравахъ и обычаяхъ южныхъ славянъ говоритъ и ивмецкій писатель докторъ Краусъ въ сочиненія «Sitte und Brauch der Südslaven von D-r Friedrich Krauss». Этотъ огромный трудъ въ 680 страпицъ заключаетъ въ себв тридцать отдёльныхъ монографій, отпосящихся преимущественно къ изследованію этнографія и юридическихъ, народныхъ обычаевъ юго-славянъ. Въ основу его взято сочиненіе о томъ же предметё профессора Богишича, изданное въ 1867 году. Въ первыхъ главахъ Краусъ говоритъ объ основахъ семейнаго быта, обычаяхъ родства и свойства (для обозначенія разныхъ степеней родства по мужской и женской линіи у гер-

цеговинцевъ, черногорцевъ и бокезцевъ существуетъ 34 разныхъ названія). Авторъ подробно изслѣдуетъ побратимство, посестріе, кумовство, гостепріимство, славянское братство или «задругу», «жупу», племя, общину, семейную жизнь, отношенія между полами, сватовство, свадьбы, увозъ невѣсты, положеніе женщины, вдовье право, право брать въ семью пріемышей, родство духовное и пр. Во всемъ этомъ много новаго не только для Западной Европы, но и для нашей публики, вообще очень мало знакомой со внутрепней, да и съ внѣшпей исторіей славянскихъ племенъ.

- Книга Ромильи «Западный Тихій океань и Новая Гвинея: замѣтки о туземцахь христіанахь и каннибалахь» (The Western Pacific and New Guinea: notes on the natives, christian and cannibal, by H. Romilly) сообщаеть свѣдѣнія о нашемь путешественникѣ г. Миклухѣ-Миклаѣ, недавно вернувшемся въ Россію. Въ первой же главѣ своего труда авторь, посѣтившій эту часть Тихаго океана съ цѣлью комерческой, говорить о первомъ прибытін на сѣверную сторону Новой Гвинеи русскаго антрополога. Его нашли утромъ сидящимъ на берегу, въ своемъ плащѣ—на горизонтѣ не было слѣдовъ пикакого судна. Туземцы повѣрыли, что бѣлый человѣкъ явился къ нимъ съ неба. Онъ старался поддержать ихъ въ этомъ миѣніи. Авторъ сообщаетъ много любопытныхъ свѣдѣній и о другихъ островахъ: Соломоновыхъ, Новой Ирландіи и пр. Книга читается съ большимъ интересомъ.
- Парижскія газеты очень недовольны «нелиберальною» книгою Дрюмона «Жидовская Франція» (La France juive par Edouard Drumond). Авторъ безпощадно разоблачаетъ продълки французскихъ жиловъ, служащихъ интересамъ жидовства, въ ущербъ Франціи. За это автору пришдось драться на дуэли съ однимъ изъ редакторовъ «Gaulois» Мейеромъ, а другой жидъ изъ «Фигаро», Альбертъ Вольфъ, осыпалъ его бранью въ своихъ фельетонахъ. А между тёмъ Дрюмонъ не говорить о жидахъ ничего, кромё правды. Вотъ какую паралель проводить онъ между семитомъ и арійцемъ. «Семить-меркантиленъ, жадепъ, хитрый интригантъ, аріенъ--- энтузіастъ, склоненъ къ геройству, безкорыстенъ, прямодушенъ, наивенъ и довърчивъ. Семитъ заботится только о земныхъ, матеріальныхъ благахъ и дальше ихъ не видетъ ничего, аріець мечтаеть о себі, стремится къ идеалу. Семить торгашь по инстинкту, геніалень въ изобрітеній случаевь подкапываться подъ своего ближняго; но онъ не сдёлаль ни одного изобрётенія: онъ только эксилоатируеть изобрётенія арійца, извлекаеть изънего барышь для себя». По выводамъ автора, жиды принесли много зла Франціи и всёмъ, кто сближается съ ними. Нервная система ихъ въ въчно возбужденномъ состояніи, потому что они живуть среди постоянных сдёлокь и подвоховь, въ горячке спекуляціи. Отъ этого же между ними такъ много сумасшедшихъ.
- Ганьеръ разсказываетъ жизнь «Королевы Маріи-Каролины неаполитанской» по новымъ источникамъ (La reine Marie-Caroline de Naples par A. Gagnière). И по новымъ документамъ, эта женщина представляется такою же кровожадною, распутною и вѣроломною, какъ ее изображаютъ прежніе историки. Авторъ говоритъ объ ней съ неподдѣльнымъ негодованіемъ, сообщающимся читателю. Нѣсколько новыхъ фактовъ приводится объ ея отношеніяхъ къ Эммѣ Гамильтонъ, любовницѣ Нельсона, и къ этому храброму адмиралу, но грязпому и безчестному человѣку. И между тѣмъ эта Марія-Каролина, наноминающая своею постыдною жизнію средневѣковыхъ королевъ, была тещею добродушнаго Луи-Филиппа, бабкою нынѣшнихъ холодныхъ и разсчетливыхъ орлеанскихъ принцевъ.

— Совершенно другой типъ рисуетъ Бальонъ въ своей книгъ «Генріста-Апна англійская, герцогиня орлеанская, ея жизнь и переписка со своимъ братомъ Карломъ II» (Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans. sa vie et sa correspondance avec son frère Charles II, par leconte de Baillon). Авторъ замёчательныхъ монографій: Луиза Лотарингская. Генріета-Марія французская, г-жа Монморанси и др., набрасываетъ живыми чертами симпатичный портретъ сестры англійскаго короля, переписка съ которымъ, первый разъ обнародоваемая, придаетъ еще болъе значенія книгь. Ничего новаго не сообщаеть она въ историческомъ отношени, но дворъ Людовика XIV и Карла II изображены въ ней характеристичными чертами. Неожиданная смерть молодой принцесы, внушившая Восюэту превосходную надгробную річь, образець духовнаго краснорічія, передана авторомь, со вежми трогательными подробностями. Авторъ не изследуетъ ез причины, не обвиняеть, но и не оправдываеть герцога Орлеанскаго, и этоть драматическій эпизодъ французской исторіи останется, віроятно, навсегда неразгаданнымъ, какъ и другіе случан таниственной смерти многихъ членовъ семейства Людовика XIV.

– Два года тому назадъ профессоръ Оларъ, читающій въ Сорбонъ исторію французской революцін, издалъ книгу: «Ораторы учредительнаго собранія». Теперь явилось продолженіе этих этюдовъ подъ названіемъ «Ораторы законодательнаго собранія и конвента (Les orateurs de la Législative et de la Convention par F. A. Aulard). Авторъ относится съ полнымъ безпристрастіемъ къ діятелямъ и событіямъ этой эпохи. Это не простой сборникъ ръчей, одъненный съ ораторской точки зрънія, но трудъ историка, добросовъстно и критически отнесшагося къ своему предмету. Не принадлежа къ панегиристамъ революцін, онъ отдаетъ справедливость и Дантону; отзываясь съ отвращениемъ о кровавыхъ планахъ Марата, рисуетъ върный портретъ этого фанатика, не признавая его ни героемъ, ни «отвратительной жабой», какъ его называеть Мишле. Книга написана хорошимъ. но сухимъ языкомъ, далекимъ отъ увлеченія, какимъ были одушевлены всѣ эти ораторы, изображаемые авторомъ. Онъ об'вщаетъ въ конц'в книги издать еще томъ своихъ этюдовъ, конечно, не объ ораторахъ директоріи, когда красноръчіе было также плоско и мелко какъ и люди той эпохи, и не объ ораторахъ имперіи, когда молчали всѣ, кто не хотѣлъ унизиться до лести и прислужничества передъ деспотизмомъ, но объ ораторахъ реставраціи, когда снова могъ раздаться независимый голось на полусвободной трибунь.

— Намъ приходилось уже говорить объ «Исторіи іюльской монархіи Тюро-Данжена» (Histoire de la monarchie de Juillet par Paul Thureau Dangin). Теперь появился третій томъ ея. Первые два получили въ прошломъ году первую премію отъ французской академіи. Нынѣ вышедшій томъ обнимаетъ событія отъ 1836 по 1839 годъ, министерства: (первое) Тьера, Моле и Сульта, парламентскія препія, религіозную борьбу Лакордера и Монталамбера, войну въ Алжиріи отъ ея начала до взятія Константины. Въ книгѣ много новыхъ документовъ, по она написана въ защиту орлеанскихъ принцевъ и въ духѣ враждебномъ демократіи. Авторъ не измышляетъ и не искажаетъ фактовъ, но не прочь отъ повторенія нелѣпыхъ клеветъ или отъ рѣзкихъ сужденій. Такъ опъ утверждаетъ, что Вланки, заключенный въ тюрьму, «чтобы смягчить строгость приговора, оказалъ нѣкоторыя услуги полиціи Лун-Филиппа». Повтореніе этой пошлой сплетни доказываетъ историческую пропицательность и добросовѣстность автора, а вотъ сужденіе его, объясняющее философскій взглядъ и пониманіе авторомъ соціальныхъ фактовъ: «равслабленіе и приниженность — естественныя послёдствія демократическихъ идей и матеріалистической цивилизаціи».

— Вышель третій, предпослёдній, томъ замічательнаго труда: «Словарь анонимной и исевдонимной литературы Великобританіи, заключающій въ себі труды иностранцевь, писавшихъ поанглійски или переведенныхъ на англійскій языкъ» (A dictionary of the anonimous and pseudounimous literature of Great Britain, including the works of foreigners written in, or translated into english language, by Samuel Halkett and John Laing). Трудъ этоть, начатый въ 1881 году, окончится въ ныпімнемъ и составить драгоціное пособіе для всіхъ запимающихся исторією литературы. Онь составлень также полно и добросовістно, какъ словарь французскихъ анонимовъ Барбье, и представляеть на англійскомъ языкі

лучшую справочную книгу этого рода.

- Младшій брать Генриха Раулинсона, ненавистника Россіи и археолога, Джоржъ Раулинсонъ, кентербюрійскій каноникъ и профессорь древней исторін въ Оксфордь, издаль книгу о Егнить и Вавилонь, по священнымь и свътскимъ источникамъ (Egypt and Babylon from Scripture and profane sources by the rev. George Rawlinson). Какъ духовное лидо, онъ береть вь основание своихь изследований библию и, извлекая изъ ней все, что относится къ Египту и Вавилону, дополняеть эти извъстія изъ другихъ источниковъ, коментируя и обсуждая ихъ достовърность. Такимъ образомъ, сопоставленіемъ различныхъ данныхъ, ему удалось представить въ новомъ свътъ вторженія въ Іудею Шишака или Сеннахериба и политическія волненія въ эпоху пророчества Исаів и Іеремін. Книга хотя и написана для образованныхъ классовъ, изложена популярно и въ этомъ отношении стоитъ выше извёстнаго сочиненія Шрадера о томъ же предметь. Жизнь и обычаи жителей этихъ странъ, подвиги ихъ царей переданы авторомъ ясно и увлекательно. Онъ пользуется теперь указаніями недавно открытыхъ надинсей, изъ которыхъ одна совершенно измёняетъ общепринятый взглядъ на Кира, а другая, 1878 года, говорить о походъ Небукадиецара въ Египеть. Книга эта служить дополненіемь прежде изданныхь Раулинсономь «Исторіи Египта». «Геродота» и «Древнихъ Монархій».

— Совершенно неизвъстныя подробности сообщаеть «Исторія эмиграція гугенотовь въ Америку» (History of the Huguenot emigration in America by C. W. Baird). Объ этомъ предметь писали только: отепъ автора. въ книгк «Религія въ Североамериканскихъ Штатахъ», вышедшей еще въ 1844 году, и Шарль Вейсъ въ «Исторіи французскихъ протестантовъ, оставившихъ отечество», но оба эти сочиненія весьма поверхностныя, тогда какъ Бердъ вполнъ исчерналъ свой предметъ, пользуясь многочисленными источниками, добытыми имъ въ церковныхъ и общинныхъ архивахъ Европы и Америки. Начиная съ первыхъ переселеній протестантовъ въ Бразилію и Флориду, въ 1555 году, потомъ въ Акадію, Канаду и на острова Вест-Индін, авторъ передаетъ исторію всёхъ этихъ колоній, большею частью, не удавшихся, разсвянныхъ индейцами или враждебнымъ сосъднимъ населениемъ. Вей эти эмигранты, большею частью, французскаго происхожденія, вскорй же слились съ преобладавшимъ въ колоніяхъ англійскимъ элементомъ, и следы ихъ остались только въ географическихъ названіяхъ мёстностей, да въ некоторыхъ обычаяхъ и преданіяхъ, чуждыхъ англосансонскому племени,

подчинившему себѣ всѣ разпородные элементы эмиграціи.

- Два тома исторической біографія «Князь Бисмаркъ» (Prince Bismarck: an historical biography by Charles Lowe) обратили вниманіе англичанъ. Авторъ тщательно изучилъ и подробно излагаетъ всю политическую дъятельность канцлера за послъднія сорокъ льть его жизни, начиная съ 1847 года, когда онъ быль выбранъ въ члены прусской палаты и, въ первой же ръчи своей противъ эмиграціи евреевъ, явился открытымъ врагомъ всякихъ либеральныхъ стремленій. Тогда еще 33-лётній юнкеръ явился, по выраженію одного члена палаты, «олицетвореніемъ узкихъ средневѣковыхъ ндей». Авторъ слѣдитъ и за дальнѣйшими попытками Бисмарка воплотить эти иден въ современныя политическія тенденцін. Въ этихь идеяхъ укранился онъ въ 1859 году, во время своего посольства въ Петербурга, н въ 1862 году, въ званін посланника въ Парижь, когда Луп-Наполеонъ сказанъ про него: «се n'est pas un homme serieux». Бисмаркъ вспомниль эти слова. провожая изъ Седана отдавшагося въ илънъ императора. Изъ Парижа Бисмаркъ фадилъ въ Лондонъ, гдф близко сошелся съ Диараали, и поддерживаль его всёми силами на берлинскомъ конгрессё. Авторъ описываеть не только политическую карьеру канцлера, но и его частную, семейную жизнь, говорять о его характерь, паклонностяхь, религозности, привязанности къ сельской жизни и нелюбви къ свётскимъ удовольствіямъ. Книга написана нъсколько тяжелымъ и восторженнымъ языкомъ.

— Къ «злобъ дня» относится исторія «Ирландін при Тюдорахъ, съ краткимъ очеркомъ древнъйшей история». (Ireland under the Tudors. with a succint account of the earlied history, by Richard Bagwell). Географическое положение острова, по замъччанию автора, таково, что провинціи, отділенныя одна отъ другой горами, ріжами, ліксами болотами, жили всегда самостоятельною жизнью и то подпадали поль власть завоевателя, то пользовались независимостью, и каждая изъ провинцій имѣла свою исторію. Ирландія не разъ, втеченіе своей вѣковой исторіи, была почти совершенно независима отъ Англіи, какъ во время войны Алой и Бёлой розы. Даже Генрихъ VIII покровительствовалъ приандской самостоятельности, а при Елисаветъ провинціи Мюнстеръ и Коннаутъ получили мъстное самоуправление, въ Ульстеръ же неограниченною властью долгое время пользовался Шан-О'Нейль. Вообще исторія постоянной борьбы этого острова съ Англіею подтверждаеть необходимость положить прочныя основанія ихъ государственному союзу, чтобы сохранить союзъ династическій, о чемъ теперь такъ заботится Гладстонъ, борясь съ эгоистическими тенденціями консерваторовъ и стремленіями радикаловъ къ независимости острова.

— Леди Джаксонъ въ двухъ томахъ представляетъ картину «французскаго двора въ XVI въкъ» (The court of France in the sixteenth сепtury by lady Jackson). Это довольно любопытная компиляція, составленная посочиненіямъ Мишле, Мартена-Сисмонди, г-жи Кампанъ, Поля Лакруа идругихъ лицъ, писавшихъ объ этой эпохъ. Она, конечно, говоритъ и о писателяхъ, современныхъ той эпохъ: Сен-Желе, Монлюкъ, Ламаркъ, но съ сочиненіями ихъ леди, очевидно, знакома только по наслышкъ, и если прочла кое-что изъ Рабеле, Ронсара, Маро, Маргариты Наварской, то имъетъ объ нихъ весьма смутное понятіе, высказывающееся въ поверхностныхъ сужденіяхъ о ихъ сочиненіяхъ. Очень странна также система леди, говоря о лицахъ благороднаго происхожденія, прибавлять къ ихъ фамиліямъ французскую частичку de. Такъ она пишетъ: папа Іоаннъ де-Медичи, и даже называетъ извъстнаго

историка — Леопольдъ де-Ранке. Но книга ея, всетаки, читается легко и не бевъ удовольствія, хотя обнимаеть собою далеко не все XVI столітіє, а только промежутокъ времени отъ 1514 года по 1559.

- Англичане не меньше французовъ дорожатъ своими писателями п ръдко позволяють себъ строго критическое отношение къихъ направлению и произведеніямъ. Поэтому обратила на себя вииманіе різкими приговорами книга: «Либеральное движеніе англійской литературы» (The liberal movement in english literature by William John Courthope). Авторъ отдаетъ предпочтение поэтамъ XVIII въка передъ Вордовортомъ, Байрономъ, Шелли, Кольриджемъ, Китсомъ, и, какъ самъ говоритъ, излагаетъ либеральныя стремленія этихъ лиць съ консервативной точки зрівнія. Но объэтихъ двухъ сторонахъ литературнаго паправленія онъ высказываетъ многое, не отвъчающее общепринятымъ понятіямъ. «Я употребляю слова либерализмъ и консерватизмъ, - говоритъ онъ, - не въ какомъ либо партійномъ смыслѣ. Подъ либерализмомъ я понимаю стремление человъка, прежде всего, къ расширенію инливилуальной свободы; подъ консерватизмомъ — преимущественно желаніе сохранить посл'єдовательность національнаго развитія». Поэтому авторъ не видитъ существеннаго противорфчія между двумя этими принципами, не исключающими возвоможности ихъ соглашенія. Но когда дёло дойдеть до оцинки писателей, авторь явно выказываеть себя консерваторомь, ставя Попе выше Вордсворта и его послёдователей. А между тёмъ, называя либерализмъ борьбою за перемёну и нововведенія, а консерватизмъ привязанностью къ преданіямъ и авторитету, авторъ осуждаеть Вордсворта, какъ новатора, тогда какъ онъ былъ приверженецъ древнихъ традицій. Много старанія употребляєть авторъ для доказательства, что Ботлеръ, Борке и Драйденъ были консервативны въ религіи, политикъ, поэзіи, что Попе и Драйпенъ были прямыми последователями Чосера и пр. Все это мало говоритъ въ пользу деленія поэтовъ на либеральныхъ и нелиберальныхъ, и авторъ поступиль бы гораздо раціональнье, если бы просто даль оцынку хорошихь и слабыхъ сторонъ извъстныхъ писателей и произведеній.

– Въ Штутгартъ вышла любопытная книга: «Берлинъ и Въна въ 1845— 1852 году» (Berlin und Wien in der Jahren 1845 — 1852). Кныга эта написана секретаремъ тогдашняго саксонскаго посольства графомъ Фицтумомъ фон-Экштедтъ. Профессоръ Карлъ Миллеръ сдёлалъ введение къ этимъ подитическимъ письмамъ, относящимся къ самымъ бурнымъ временамъ обёчхъ пъмецкихъ столицъ. Особенно характеристичны подробности о наденіи Метерниха; о Бисмарк' в приводится следующее суждение Фридриха-Вильгельма IV, въ ноябръ 1848 года, написанное королемъ на поляхъ доклада о назначеніи министромъ будущаго канцлера: «Красный реакціонеръ, пахнетъ кровью; можетъ быть употребленъ въ последстви». Въ Берлине авторъ быль во время открытія перваго прусскаго ландтага въ 1845 году, въ Вѣнѣ-во время революцін 1848 года, когда онъ настанваль на томъ, чтобы Робертъ Блумъ не быль казнень. Фицтумь, однако, политикь австрійской школы, радуется взятію Вёны Виндиштрецомъ, побёдамъ Радецкаго въ Италіи, восхищается дипломатіей Шварценберга, върить въ звъзду Габсбурговъ и сознается, что только одна Россія можеть помѣшать Австрійской имперіи распространиться отъ Везера до Салоникъ. Въ концъ книги авторъ разсказываетъ о послъднемъ своемъ свиданіи съ Метернихомъ въ 1858 году. Дипломать, управлявшій 33 года европейскою политикою, разсказаль о последнемь свиданін своемъ съ Наполеономъ 26-го іюня 1813 года. Видя, что всѣ его убѣжденія склонить на свою сторону Австрію остаются напрасны, императоръ въ сильномъ гнѣвѣ бросиль на полъ свою шнагу и ждалъ, подниметъ ли ее Метернихъ. «Но я оставилъ ее лежать,—прибавилъ канцлеръ,—а вынулъ только засунутую въ нее перчатку, такъ какъ Наполеонъ своими словами бросилъ перчатку моему императору.— И такъ, если вы хотите войны—вы ее получите. Я объявлю вамъ войну, но войну истребительную.—Позвольте же мнѣ, государь,—отвѣчалъ спокойно Метернихъ,— отворить всѣ двери и окна, чтобы всѣ слышали ваши слова: вы сами увидите, какое впечатлѣніе произведутъ они на вашихъ маршаловъ». Тогда Наполеонъ началъ жаловаться на маршаловъ и, упрекая ихъ въ неблагодарности, прибавилъ: «Я всегда щадилъ кровь французовъ, и когда надо было жертвовать людьми, употреблялъ для этого поляковъ и нѣмцевъ».— Благодарю васъ за нѣмцевъ государь,—отвѣчалъ дпиломатъ, и когда императоръ вышелъ, прибавилъ, обращаясь къ Бертье: «это погибшій человѣкъ».

— Интересный историческій эпизодь разсказань въ книгѣ «Христина Шведская въ Тиролъ́» (Christine von Schweden in Tirol von Arnold Busson). Это разсказъ о переходъ королевы въ католицизмъ, характеризующій эту странную женщину. Она тайно отреклась отъ протестантства еще въ 1654 году, въ Брюсселъ, и написала повоизбранному папъ Александру VII о своемъ обращенін, сообщая въ то же время, что пріёдеть въ Римъ. Папа потребовать, чтобы она предварительно объявила о своемъ вступленін въ лоно римской церкви открыто и торжественно. Лочь Густава Адольфа отвъчала, что охотно исполнить желаніе папы и въ 1655 году отправилась изъ Бельгій въ Римъ. Эрцгерцогъ тирольскій Кардъ, зная, что опа побдеть чрезъ Инспрукъ, приготовиль ей торжественную встрку предъ праздникомъ, не смотря на плохое состояние своихъ финансовъ. Поплатились, впрочемъ, болже всего подданные герцога, которымъ было предписано поставить дичь, живность, рыбу, инво, фрукты, исправить дороги, приготовить приличныя пом'вщенія для королевы и ея свиты. Такъ какъ у эрцгерцога не было порядочной серебряной посуды, то ее заняли у сосёдей. Выстроили даже два театра въ Инспрукъ для драматическихъ представленій. Одинъ изъ пихъ сохранился до нашего времени и въ немъ теперь - манежъ и берейторская школа. Для встрвии королевы на границв подняли на ноги весь придворный штать эрцгерцога, 132 человіка, сопровождавших верхомь августващую гостью во дворець, при громв пушекъ. Папа отправиль въ Инспрукъ интернунція. Въ свитъ Христины было 255 человъкъ и 247 лошадей. На другой же день своего прибытія она произнесла въ придворномъ соборъ торжественное исповъдание католической религи, на латинскомъ языкъ, «совершенно мужскимъ густымъ голосомъ», какъ прибавляеть лътописецъ. Затъмъ интернупцій даль ей разрышеніе за пребываніе въ протестантствъ. Причастие она хотъла принять лично въ Римъ отъ самого папы. За этимъ церковнымъ торжествомъ следовали праздники, копцерты, спектакли, посъщения достопримъчательностей города. Въ день ея присоединения къ католицизму, она смотрёла въ театрё какую-то комедію, по авторъ книги считаеть злонам френной выдумкою слова, приписываемыя королев по этому поводу: «вы угощаете меня вечеромъ комедіей за то, что я вамъ утромъ сънграла фарсъ».



#### ИЗЪ ПРОШЛАГО.

Последняя эмиграція татаръ изъ Крыма въ 1874 году.

РЫМЪ, — эта драгоцѣнная жемчужина въ коронѣ царей русскихъ, какъ называла его императрица Екатерина II, — обезлюдѣлъ, вслѣдствіе неоднократнаго выселенія изъ него татаръ въ Турцію. Въ 1874 году, ему грозила опасность потерять и остальное свое татарское населеніе, если бы правительство принятіемъ нужныхъ мѣръ не предотвратило ея.

Бывшій новороссійскій и бессарабскій генераль-губернаторъ, генералъ-адъютантъ (впоследствін графъ) Коцебу, 30-го у ноября 1873 года, писаль военному министру: «При недавнемъ объясненін нашемъ въ Ливадін, по случаю возникшаго между крымскими татарами стремленія къ переселенію за границу, въ виду ожидаемаго изданія закона о всеобщей воинской повинности, генералъ-адъютантъ графъ Шуваловъ заявиль мысль свою, что, въ видахъ успокоенія крымскихъ татаръ и облегченія иля нихъ воинской повинности, полезно было бы призываемыхъ на службу татаръ назначать въ отдёльный отрядь, не распредёляя новобранцевь по различнымъ частямъ войскъ. Ваше высокопревосходительство изволили отвѣтить на это, что, при множествѣ у насъ инородческихъ группъ, вводить объясненную мітру въ законъ пеудобно, по что опа можеть быть приведена въ дъйствіе административнымъ порядкомъ. Вполнъ сознавая и съ своей стороны неудобство введенія въ законъ объясненной міры, я считаю обязанностію сообщить лишь вашему высокопревосходительству, что принятіе ея было бы самымъ действительнымъ средствомъ къ прекращению возбужденнаго между крымскими татарами броженія. Сколько можно судить по собраннымъ мною въ последнее время сведениямъ, они не страшатся воинской повинности, а опасаются лишь того, чтобы новобранцы ихъ не разсвевались по разнымъ мъстамъ, такъ какъ иначе они стеснены были бы въ

исполненін духовныхъ требъ и вообще правиль ихъ вёры. Посему, и пользуясь тімь, что крымскіе татары сь малолітства пріобыкають кь верховой твдт, я полагаль бы возможнымь: изъ призывныхъ на службу крымскихъ татаръ образовывать особые эскадроны при полкахъ, входящихъ въ раіонъ 7-го корпуса, или назначать ихъ группами въ эскадроны тёхъ же полковъ. Татаръ мужескаго пола въ Крыму считается нынѣ всего около 60,000 душъ, и процентъ новобранцевъ изъ этого населенія будетъ столь пе великъ, что исполнение объясненной мёры едва ли представитъ какія либо затрудиенія. Назначеніе же ихъ именно въ копницу совершенно совпадало бы съ собственнымъ желаніемъ татаръ. Засимъ, если приведенное предположеніе будеть окончательно одобрено, то я полагаль бы полезнымь, вследь за изданіемъ устава о всеобщей воинской повинности, объявить крымскимъ татарамъ о принятой относительно ихъ мъръ. Можно надъяться, что это успоконтъ все татарское въ Крыму населеніе, предупредивъ ложные толки и слухи, которымъ отчасти следуетъ приписать возникшее среди его въ послёднее времл движеніе».

Генералъ-адъютантъ (впослёдствін тоже графъ) Милютинъ, прочитавъ это сообщеніе, отозвался: «Надобно заблаговременно сообразить, какимъ образомъ осуществить это предположеніе. Для этого необходимо прежде всего имѣть въ виду точную цифру ожидаемаго ежегоднаго контингента съ крымскихъ татаръ». Такимъ образомъ дёло отложили въ долгій ящикъ, и оно затянулось до весны.

Между тъмъ, 1-го января 1874 года, послъдовалъ указъ о введеніи всеобщей воинской повинности, а вслъдъ затьмъ, съ начала весны, въ средъ крымскихъ татаръ началось движеніе. Въ газетахъ появились корреспонденціи, въ которыхъ сообщалось, что у береговъ Крыма появились турецкіе фелуки, что съ нихъ спустили лодки, на которыхъ турки плаваютъ вдоль береговъ и, подъ видомъ охоты на дельфиновъ, охотятся попрежнему на татаръ, попрежнему смущаютъ ихъ разными небылицами и, смутивъ, перевозятъ ихъ на фелуки, которыя и отвозятъ ихъ въ Турцію. Втеченіе двухъ мѣсяцевъ съ южнаго берега вышло до 300 человѣкъ, изъ которыхъ нѣкоторые ушли съ женами и дѣтьми.

Необходимо припомнить прежнія переселенія татаръ въ Турцію. Еп masse татары эмигрировали изъ Крыма въ 1785 — 1788 годахъ, въ 1812 году н въ 1860 — 1863 годахъ. Первое переселеніе обусловливалось волей на то князя Потемкина. Вышло изъ Крыма, по словамъ бывшаго крымскаго судьи Сумарокова, до 300,000 татаръ и ногайцевъ. Второе состоялось на основани Бухарестскаго мпрнаго трактата, согласно которому Россія обязалась не препятетвовать къ переходу въ области Порты Оттоманской буджакскихъ и эдисанскихъ татаръ. Ушло, по оффиціальнымъ источникамъ, 3,199 человѣкъ. Третье имъло много причинъ: одни, въ томъ числъ и оффиціальныя донесенія, объясняли его поведеніемъ татаръ во время крымской кампанін, когда они не только сочувствовали союзникамъ, но и помогали имъ; другіе религіознымъ ихъ фанатизмомъ; третьи — подстрекательствомъ турецкихъ эмиссаровъ. Сами же бѣжавшіе объясняли его обезземеленіемъ ихъ, притѣсненіями и обремененіемъ налоговъ. Не вдавансь въ изысканіе причинъ послъдняго переселенія, такъ какъ это выдвинуло бы насъ изъ границъ предпринятой статьи, мы скажемъ только, что въ 1860 — 1863 годахъ выселилось изъ Крыма, по оффиціальнымъ источникамъ, 192,360 человѣкъ. Это было

какое-то повальное бътство. Эмигрировали цълыя семьи, покольнія и даже орды. Шли всё: мужчины, женщины и дъти, работники и старики. Пустъли сотни ауловъ и деревень. Имущество продавалось за безцвнокъ или бросалось задаромъ. Народъ бъжалъ, не зная куда, не зная зачвмъ, не зная, что ждетъ его въ чужомъ краю, не зная даже, пужно ли кому инбудь изъ нихъ это бътство, но, всетаки, бъжалъ. Не пріостанови правительство выдачу наспортовъ, Крымъ обезлюдълъ бы совершенно: изъ всего татарскаго населенія въ Крыму осталось менве 100,000 человъкъ.

Вотъ почему, когда въ 1874 году среди татаръ началось движеніе, и канцелярію таврическаго губернатора стали заваливать прощеніями о выдачв заграничныхъ наспортовъ, правительство взглянуло на эмиграцію та-

таръ совершенно иначе, чемъ въ шестидесятыхъ годахъ.

Военный министръ, 16-го марта 1874 года, писалъ начальнику главнаго штаба: «Государь императоръ, получивъ извъстіе, что крымскіе татары, встревоженные новымъ указомъ о воинской повинности, опять намъреваются покинуть Крымъ, изволилъ признать нужнымъ, для успокоенія этого населенія, командировать въ Крымъ генералъ-адъютанта князя Воронцова ), который и отправляется завтра же. Князю Воронцову, между прочимъ, приказано повторить татарамъ отъ высочайшаго имени то, что уже было имъ объявлено и въ прошломъ году, т. е., что они будутъ отбывать воинскую службу не въ разныхъ полкахъ и частяхъ арміи, но будутъ составлять особую часть, на подобіе того, какъ быль въ прежнее время лейбъ-гвардіи крымско-татарскій эскадронъ. Часть эта въ мирное время будетъ расположена, по возможности, или въ самомъ Крыму, или вообще въ Новороссійскомъ краѣ».

17-го марта, генералъ-адъютантъ Милютинъ представилъ государю императору Александру Николаевичу записку слъдующаго содержанія: «По случаю командировки генералъ-адъютанта князя Воронцова въ Крымъ, полагалось бы нынѣ же оффиціально объявить, на какихъ главныхъ основаніяхъ вашему императорскому величеству угодно установить для крымскихъ татаръ отбываніе на будущее время воинской повинности. Если ваше величество сонзволите одобрить представляемый при семъ проектъ отношенія къ министру внутреннихъ дѣлъ, то копіп съ него будутъ вручены сегодня же князю Воронцову, съ тѣмъ, чтобы одну изъ нихъ онъ могъ немедленно по прибытіи въ Крымъ передать таврическому губернатору».

Въ проектъ отношенія къ министру внутреннихъ дѣлъ было изложено: «Въ высочайшемъ указѣ 1-то января сего года правительствующему сенату о введеніи всеобщей воинской повинности, хотя и не сдѣлано исключенія для крымскихъ татаръ собственио по отбыванію этой повинности, но въ отпошеніи самаго порядка ен выполненія постоянно имѣлось въ виду установить для нихъ такія облегченія, которыя соотвѣтствовали бы ихъ образу жизни и понятіямъ, о чемъ государю императору, въ бытность его величества въ Ливадіи, благоугодно было лично объявить представителямъ татарскаго населенія Крыма. Въ настоящее время составляется особое по этому предмету положеніе на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ: крымскіе татары будутъ

<sup>4)</sup> Князя Семена Михайловича, сына фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова, бывшаго въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ и сдёлавшаго такъ много для развитія благосостоянія крымскихъ татаръ.

поступать на службу въ особыя части, расположенныя въ Новороссійскомъ країв, и на первое время предлагается образовать отдільный эскадронъ въ преділахті. Крымскаго полуострова, съ тімъ, чтобы опи иміли полную возможность исполнять всії правила ихъ віры и сохранить образъ жизни, соотвітственный ихъ религіознымъ требованіямъ. При этомъ имінется въ виду даже форму обмундированія эскадрона примінить къ національной ихъ одеждів. Съ высочайщаго государя императора разрішенія иміно честь сообщить о семъ вашему высокопревосходительству для объявленія татарскому населенію Крымскаго полуострова».

Государь сонзволилъ одобрить. На запискъ собственною его величества

рукою начертано: «Очень хорошо».

Татарское населеніе Крыма, по своему происхожденію, образу жизни, характеру и языку, раздёляется на двё категорін, рёзко отличающіяся другъ отъ друга, а именно: на татаръ-степняковъ и татаръ-горцевъ. Первые прямые потомки монголовъ, вторые происходятъ преимущественно отъ генуэзцевъ и грековъ, принявшихъ мусульманскую религию во времена владычества въ Крыму татаръ. Степняки населяютъ увзды Перекопскій и Евпаторійскій п плоскости увздовъ Симферопольскаго и Өеодосійскаго; горцы же занимаютъ весь Ялтинскій утвять и горныя части утвядовъ Симферопольскаго и Өеодосійскаго. Запятія степняковъ состоять въ хлібонашестві и скотоводствъ. Горцы занимаются, большей частью, садоводствомъ, огородничествомъ, табаководствомъ и винодъліемъ. Послъдніе, какъ вст вообще ренегаты, отличаются большимъ фанатизмомъ, нежели степияки, и не любимы послёдними, которые вовуть ихъ «татами» (сокращенно отъ слова «муртатъ», что значить: ренегать). Поэтому всв выселенія татарь изъ Крыма не были общи. Эмиграція 1860 — 1863 годовъ коснулась въ наиболёе значительной степени татаръ-степняковъ, а переселение 1874 года задумано и развилось преимущественно среди татаръ-горцевъ.

17-го марта, князь Семенъ Михайловичъ выйхалъ изъ С.-Петербурга. Объйзжая горные уйзды Таврической губерніи, онъ посйтиль всй навболйе значительныя татарскія общества, входиль съ народомъ въ объясненія, выслушаль ихъ жалобы, обнадежилъ царскимъ словомъ— и остановиль переселеніе.

Вотъ что доносиль государю, по возвращения въ Петербургъ, князь Воронцовъ 14-го апръля 1874 года:

«Вашему императорскому величеству благоугодно было повелѣть миѣ: изслѣдовать на мѣстѣ о причинахъ, вызвавшихъ стремленіе крымскихъ татарь къ выселенію изъ предѣловъ Россіи, собрать свѣдѣнія о томъ, въ чьи руки, на какихъ условіяхъ и за какія цѣны продаютъ татары принадлежащія имъ земли и составить предположеніе о тѣхъ способахъ, какими было бы всего удобнѣе, не прибѣгая къ принудительнымъ мѣрамъ, остановить означенное стремленіе и удержать необходимое для края населеніе.

«Во исполненіе такого высочайшаго вашего величества повельнія, посьтивъ населенные татарами Симферопольскій, Феодосійскій, Ялтинскій и Евпаторійскій утван Таврической губерніи, имтю счастіє донести вашему императорскому величеству, что волненіе между татарскимъ населеніемъ произошло, главитимъ образомъ, вслёдствіе изданія новаго закона, подчиняющаго татаръ отбыванію воинской повипности, отъ которой до сего времени опи были свободны.

«Къ этой новой повинности татары отнеслись тымь болье несочувственно. что у нихъ составилось убъждение въ чрезмърной ея обременительности; такъ, напримеръ, татары полагали, что все 20-тилетние будутъ ежегодно поголовно забираемы въ солдаты, что, кромъ того, все мужское населеніе до 40-лётняго возраста будеть обязано нести службу и т. и. Причина такого ложнаго пониманія устава о воинской повинности заключалась въ томъ, что уставъ, паписанный на чуждомъ для пихъ языкѣ, пе былъ своевременно растолкованъ имъ надлежащимъ образомъ административными властями, вследствіе чего толкованіе устава попало въ руки полуграмотпыхъ писарей и разныхъ мелкихъ ходатаевъ, видавшихъ въ этомъ случай возможность поживы и действительно извлекшихъ изъ населенія боле 10,000 рублей за написание просьбъ о выселении. (Противъ этого пункта государь императоръ положилъ резолюцію: «желательно обнаружить этихъ лицъ»). Съ другой стороны, необъяснение татарамъ вмѣстѣ съ обнародованіемъ устава о воинской повинности предположенной относительно ихъ міры, состоящей въ томъ, что они будутъ назначаемы въ отдёльныя части, поселило у татаръ мысль, что призванные изъ нихъ на службу будутъ разевяны по разнымъ полкамъ и лищатся возможности исполнять свои религіозные обряды.

«Такимъ образомъ возникшее между татарами стремленіе къ выселенію было, такъ сказать, естественнымъ послёдствіемъ совокупности изложенныхъ причинъ, неблагопріятно подёйствовавшихъ па умы населенія; какихъ либо внёшнихъ подстрекательствъ къ выселенію мною не замёчено.

«Но, независимо этой главной причины, существують еще издавна ифкоторыя побочныя, которыя въ значительной степени поддерживали у татаръ разъ возникшее намърение оставить предълы России. Все татарское население Крыма можно раздёлить: на степныхъ татаръ населяющихъ северные уезды губернін, горныхъ сулакскихъ и южнобережскихъ. Степные татары, въ значительномъ большинствъ, не имъютъ собственныхъ вемель. Они живутъ десятинщиками на земляхъ помещичьихъ и казенныхъ, отдаваемыхъ въ аренду, и терпять большія притісненія, въ особенности отъ арендаторовь казенныхъ земель. Экономическое положение этихъ татаръ крайне дурно, а пятилътний неурожай и падежъ скота привелъ ихъ въ самое бъдственное положение, такъ что выселеніе изъ предёловъ Россіи представлялось ихъ воображенію дъломъ, могущимъ только улучшить ихъ положение. Горные татары, проживающіе въ окрестностяхъ Судака, болье обезпечены въ средствахъ къ жизни, но, населяя горныя ущелья и не имка, по отсутствію путей сообщенія, сношеній съ другими народностями, они представляются народомъ совершенно невѣжественнымъ и полудикимъ, въ которомъ сильно развитъ редигіозный фанатизмъ. Намфренје выселиться они объясняютъ внушеніемъ. ниспосланнымъ имъ свыше, и никакихъ другихъ мотивовъ къ переселенію не высказывають. Что касается татарь южнобережскихь, то они пользуются большимъ благосостояніемъ, гораздо развить остальныхъ татаръ, почти вей знають русскій языкь, и между ними были волости, какь, напримёрь, Байдарская, изъ которой ни одинъ татаринъ не подавалъ прошенія о дозволеніи выселиться.

«До моего прівзда въ Крымъ прошеній о выселеніи было подано губернатору около двухъ тысячъ и во всёхъ почти прошеніяхъ употреблялась стереотипная фраза: «если со стороны закона пётъ къ этому препятствій». Причемъ указывалось на дозволеніе, данное въ 1861 году татарамъ, выселяться изъ предъловъ Россіи. Если бы съ самаго начала прошенія были возвращаемы съ отказомъ въ выдачѣ паспортовъ, какъ это неоднократно совѣтовалъ таврическій муфтій, то это значительно бы ослабило начавшееся волненіе. Невозвращеніе же прошеній поселило у татаръ убѣжденіе въ законности просьбъ и надежду на удовлетвореніе опыхъ, что вынуждало и другихъ просить о томъ же, дабы не отстать отъ своихъ единовърневъ. Хотя губернаторъ, предъ моимъ прівздомъ, и предложилъ циркулярно полинейскимъ управленіямъ объявить по городамъ и волостямъ, что прошенія о выселеніи будутъ оставлены безъ послѣдствій, но татары этого не поняли, объясняя, что, если прошенія не возвращены, то, значитъ, надежда на полученіе паспортовъ не потеряна.

«Съ монмъ прійздомъ въ Крымъ, по высочайшему вашего императорскаго величества повелінію, о чемъ татары, къ сожалінію, узнали лишь частнымъ путемъ, дальнійшая подача прошеній о выселеніи хотя прекратилась, но, тімъ не меніе, я везді встрічаль въ населеніи безпокойство, недоумініе, страхъ и рішимость настойчиво продолжать домогательство о дозволеніи выселяться за границу; въ нікоторыхъ містахъ полагали даже, что правительство само желаетъ ухода ихъ на подобіе 1861 года.

«Переданный мною, по высочайтему вашего величества повельнію, привътъ татарскому населенію и увъреніе въ неизмѣнной къ нему благосклонности вашей, наравнѣ съ остальными подданными вашего величества, а также всемилостивѣйше дарованныя вами облегченія татарамъ по отбыванію воинской повинности, гарантирующія свободу ихъ религіозныхъ върованій, видимо обрадовали и успокоили народъ, вездѣ возносившій теплыя молитвы о здравіи и долгоденствіи вашего величества.

«Сдёланныя мною затёмъ разъясненія сущности новаго устава о воинской повинности и необременительности ея для населенія, а также указанія на обязанности всёхъ вёрноподданныхъ по отношенію къ престолу и отечеству и на всё невыгодныя для благосостоянія татаръ послёдствія отъ переселенія, окончательно разсёяли безпоконвшія ихъ опасенія и примирили татаръ, исключая населяющихъ Өеодосійскій уёздъ, съ необходимостью отбыванія воинской повинности.

«Смёю думать, что такое примиреніе совершенно искренно и чистосердечно, такъ какъ желаніе подчиниться новой воинской повинности почти вездё, а особенно въ городахъ Бахчисараё и Карасубазарё, главныхъ центрахъ волненія, было изъявлено населеніемъ добровольно, послё долгихъ размышленій и колебаній и безъ малёйшаго съ моей стороны давленія. (Противъ этого пункта государь изволиль отмётить: «Дай Богъ»!).

«Составленные обществами благодарственные приговоры имёю счастіе повергнуть къ стопамъ вашего императорскаго величества.

«Поданныя татарами прошенія о дозволеніи выселенія, по моему распоряженію, возвращены просителямь на руки, и каждый, получившій обратно свою просьбу, видимо быль доволень такимъ исходомъ дёла. Вездё татарское населеніе принялось за обыкновенныя свои занятія и обработку полей, садовь и виноградниковъ, такь что волненіе между татарами можно считать оконченнымъ и населеніе успоконвшимся.

«Что касается татаръ, населяющихъ Өеодосійскій уёздъ и нёкоторыя смежныя съ нимъ гориыя деревни, принадлежащія къ Алуштинской воло-

сти, Ялтинскаго убада, какъ-то: Туакъ, Искутъ и др., то хотя они остались при прежнемъ своемъ намъреніи домогаться выселенія, но едва ли они думаютъ теперь объ этомъ серьезно. Съ одной стороны, примъръ остальнаго татарскаго населенія, особенно городовъ Бахчисарая и Карасубазара, пропявелъ на нихъ, какъ я убъдился, довольно сильное впечатлѣніе, а, съ другой стороны, возвращеніе прошеній о выселеніи показало имъ безнолезпость ихъ домогательствъ. Подобно прочимъ татарамъ, они также принянись за свои обыкновенныя занятія, и нѣтъ сомивнія, что волненіе между инми само собой утихнетъ, если они будутъ оставлены въ поков и дѣло объ ихъ стремленіи къ выселенію будетъ предано забвенію. (Тутъ государь изволиль написать: «Оно, къ сожалѣнію, не согласуется съ послѣдне-получен-

ными свъдъніями).

«Зная довольно близко татарское населеніе, его характеръ и привычки, смёю выразить предъ вашимъ императорскимъ величествомъ мою увереиность, что служба въ кавалеріи, и при томъ въ особомъ эскадронъ, весьма полюбится татарамъ, и они съ удовольствіемъ будуть поступать въ войска, въ особенности, когда на практикъ убъдятся въ необременительности этой повинности. Въ настоящемъ случай важны тѣ способы, какими будеть вводиться между татарами новая повинность; чёмъ гуманийе и применительнъе къ ихъ нравамъ и обычаямъ будутъ эти способы, темъ прочнее и скорке привьется къ татарамъ любовь къ военной службъ. Сообразно дарованнымъ татарамъ облегченіямъ, казалось бы необходимымъ, для сформированія отдёльнаго эскадрона изъ татаръ, составить для татарскаго населенія Крыма особые отъ прочаго народонаселенія призывные сински; командованіе же будущимъ эскадрономъ было бы полезно поручить русскому офицеру, не изъ татарскихъ мурзъ, о чемъ всв безъ исключения волости и города просили меня ходатайствовать предъ вашимъ величествомъ, какъ объ особой для нихъ милости. (Государь положиль резолюцію: «Это довольно любопытный фактъ, который имъть въ виду при назначеніи»).

«Слухи о томъ, что татары распродаютъ свои земли, оказались неоспо-

вательными, никто изъ татаръ продажъ не совершалъ.

«Для вящаго успокоенія татарскаго населенія Крыма и для того, чтобы привязать его болёе прочными узами къ своей родинё и предотвратить въ будущемъ возможность волненій, подобныхъ настоящему, считаю долгомъ повергнуть на всемилостивъйшее вашего императорскаго величества воззрёніе нижеслёдующія предположенія:

«1) Степнымъ татарамъ отвести изъ казенныхъ земель падёлы, если не даромъ, то за умёренную плату съ разсрочкою платежей на продолжительное время. Въ случат неимтнія въ достаточномъ количествт казенныхъ земель для полевыхъ надёловъ, дать имъ, по крайней мёрт, землю для ихъ усадебной осёдлости. (Резолюція государя: «Передать для соображенія

министру государственныхъ имуществъ»).

«2) Горныя поселенія возлів Судака соединеть шоссейными дорогами съ Алуштою, Оеодосією и Карасубазаромъ. Означенная містность, изобилующая самыми давними въ край виноградниками, производить большое количество вина, и удобныя пути сообщенія, поднявъ ея благосостояніе, вмісті съ тімь будуть содійствовать смягченію правовь горныхъ жителей посредствомъ сближенія ихъ съ другими боліве цивилизованными пародностями. Устройство указанныхъ путей было предположено и частію началось при-

водиться въ исполнение еще бывшимъ новороссійскимъ и бессарабскимъ генералъ-губернаторомъ княземъ Воропцовымъ, но, за выбытіемъ его изъ края, дальнѣйшія работы оставлены, а произведенныя заброшены. (Резолюція государя: «Сообразить, какъ сіе исполнить»).

«З) Ускорить окончаніемъ спорныхъ дёль о лёсныхъ дачахъ, отобранныхъ казпою отъ южнобережскихъ татаръ въ 1838 году, съ учрежденіемъ министерства государственныхъ имуществъ, противъ каковаго завладёнія казною энергически протестовалъ бывшій генералъ-губернаторъ князь Во-

ронцовъ. (Резолюція государя: «Тоже»).

«4) Подвергнуть справедливому раземотрѣнію жалобы татарь на завладѣніе казною принадлежащими имъ землями и домами, а также удовлетворить, если не встрѣтнтся особыхъ препятствій, ходатайства нѣкоторыхъ обществъ о разрѣшеніи выкупить у казны отдаваемыя въ аренду земли для устраненія разныхъ притѣсненій, испытываемыхъ татарами отъ арендаторовъ. По этому предмету мнѣ подано нѣсколько просьбъ, которыхъ я не счелъ себя вправѣ не принять при настоящихъ обстоятельствахъ. (Резолюція государя: «Тоже»).

«5) Отмінить существующія стісненія въ выдачі татарамь паспортовь для путешествія въ Мекку и подчинить татарское населеніе въ отношеніи полученія разнаго рода паспортовь общимь законамь паравні со всіми рус-

скими подданными. (Резолюція государя: «Тоже»).

«Кромѣ сего, во многихъ мѣстностяхъ Крыма татары заявили мнѣ словесныя жалобы по поводу возбужденнаго бывшимъ губернаторомъ гепераломъ Жуковскимъ вопроса о вакуфахъ, который сильно тревожитъ и волнуетъ какъ населеніе, такъ и магометанское духовенство. Вакуфныя земли и капиталы составились втеченіе многихъ лѣтъ изъ пожертвованій по завѣщаніямъ на содержаніе мечетей и духовенства. Населеніе проситъ объ оставленіи этихъ имуществъ и распоряженія оными попрежнему въ вѣдѣніи обществъ. Удовлетвореніе такого ходатайства, въ существѣ своемъ справедливаго, оказало бы благотворное вліяніе на настроеніе умовъ татарскаго населенія. (Резолюція государя: «Тоже»).

«Взаключеніе считаю долгомъ упомянуть, что во всёхъ посёщенныхъ мною уёздахъ Таврической губерніи были распространены слухи о томъ, что на празднякъ Воскресенія Христова татары собираются рёзать христіанъ. При всей очевидной нелѣпости такихъ слуховъ, не имѣвшихъ ни малѣйшаго основанія и истекавшихъ изъ соминтельныхъ источниковъ, мѣстное начальство, къ сожалѣнію, принимало по этому поводу пѣкоторыя мѣры и заводило переписку, что крайпе обидѣло и огорчило татарское населеніе. Оно горячо просило меня снять съ него незаслуженное пятно и оправдать его предъ ляцомъ вашего императорскаго величества. Я обѣщаль это, и вмѣстѣ съ тѣмъ осмѣлился отъ августѣйшаго вашего имени высказать татарамъ, что вы — первый государь Россіи, счастливящій Крымъ своимъ присутствіемъ, что вамъ извѣстна преданность татарскаго народа и что зная честныя убѣжденія и правила татаръ, ваше величество ни па минуту не повѣрите подобной возведенной на нихъ клеветѣ». (Противъ сего пункта государь написалъ: «Нѣтъ»).

Независимо частныхъ резолюцій, на лицевой сторонѣ доклада императоръ Александръ II собственноручно пачерталъ: «Сообщить военному министру то, что касается военной части».

Генералъ-адъютантъ Милютинъ, получивъ высочайщее повелъніе, 18-го апръля представилъ государю слъдующія главныя основанія отбыванія татарами воинской повинности.

Общая числительность крымскихъ татаръ простирается до 60,000 душъ мужескаго пола. Съ этого числа, при наборѣ пяти съ половиною человѣкъ съ тысячи, будетъ причитаться 330 рекруть ежегодно, вследствие чего, при шестильтнемъ срокв службы, число крымскихъ татаръ въ войскахъ достигло бы, за исключеніемъ °/о убыли, до 1,900 человѣкъ. Помѣщая весь контингенть въ особыя части, пришлось бы сформировать особые три кавалерійскіе полка. Но, такъ какъ въ подобномъ увеличенін кавалерін въ мирное время надобности не предстоить, тъмъ болье, что мера эта потребовала бы новаго расхода до 500,000 въ годъ, то и полагалось бы: 1) изъ общаго числа новобранцевъ изъ прымскихъ татаръ ежегодно назначать до 150 человъкъ, желающихъ служить въ конницѣ на собственномъ конѣ, въ составъ особаго крымскаго эскадрона, нарочно для того формируемаго. 2) Новобранцевъ этихъ содержать въ эскадронъ до десяти мъсяцевъ, т. е. съ января по 1-е ноября, отпуская ихъ, послё этого, вмёстё съ лошадьми по домамъ. Въ последующіе затемь два года собирать ихъ при эскадроне на три летнихъмесяца для занятій. 3) Прослужившихъ такимъ образомъ три года зачислять на остальныя 12 лёть въ запасъ, призывая ихъ втеченіе этого времени, два или три раза для занятій при эскадрон'й на срокъ до четырехъ неділь. 4) Остальных затёмъ татарскихъ новобранцевъ назначать на службу въ ближайшіе полевые полки на общемъ основанін. 5) Новобранцы, поступающіе въ крымскій эскадронъ, обязаны являться на собственномъ конт и съ собственнымъ сёдломъ и прочимъ конскимъ уборомъ, но обмундирование и оружіе имъ выдается отъ казны.

Предположенія эти высочайше одобрены и къ осени 1874 года крымскій эскадронъ учрежденъ. Но подобная міра, какъ она ни была гуманна и соотвітственна обстонтельствамъ, къ сожалічію, не могла удовлетворить вполні татарскаго населенія. Были довольны люди зажиточные, которые могли являться на службу съ своимъ конемъ и конской сбруей. Но бідные, подлежавшіе отправленію въ войска на общемъ основаніи, конечно, не сочувствовали ей, и глухое броженіе среди татаръ не прекращалось.

Правда, общее выселеніе татаръ изъ Крыма усиліями князя Воронцова было остановлено, но одиночный уходъ молодыхъ татаръ, опасавшихся поступленія въ службу, и побѣги усилились. Въ одномъ оффиціальномъ донесеніи говорилось: «Вѣгство татаръ совершается въ Гурзуфѣ, Севастополѣ, Евпаторіи и Судакѣ. Пробираются они по ночамъ, въ одиночку или по иѣскольку человѣкъ, и турецкіе баркасы, плавающіе около нашихъ береговъ для ловли дельфиновъ, принимаютъ ихъ и перевозятъ въ Турцію».

Осенью 1874 года я жилъ въ Крыму и былъ въ Гурзуфъ. Это — татарская деревня, на южномъ берегу Крыма, въ 11-ти верстахъ отъ Ялты и 30-ти отъ Алушты, амфитеатръ скалъ, утесовъ и громадныхъ камней, оторванныхъ вулканическимъ изверженіемъ отъ хребта Яйлы и разбросанныхъ на большомъ пространствъ до самаго моря, съ прилѣпившимися къ нимъ татарскими домиками и хижинами. Вотъ выдается въ море и склоняется надъ его волнами высокій коническій утесъ, на которомъ еще видны слъды старинной кръпости, обломки стънъ и лъстницы. Вотъ тихая гурзуфская бухта, закрытая отвъсной скалой Аю-Дага, у подошвы которой тихо пле-

щутся волны и баюкають, какъ въ колыбели, пріютившіяся въ бухті рыбацкія лодочки съ садками сребристой кефали. Вотъ семья скатившихся въ море, еще во время вулканическаго изверженія, каменныхъ иголъ-пирамидъ, возвышающихся падъ безпредільной водной равниной до 170 футовъ. Вотъ само беззаботное и игривое какъ дитя, стро-сипее какъ дымъ, безбрежное Черпое море, спокойно катящее свои исполинскіе валы, подъ яркимъ горячимъ лучомъ полуденнаго солнца, и мтрнымъ, ровнымъ прибоемъ равстилающее ихъ по берегу, и вотъ вдали на этихъ волнахъ качаются два-три морскихъ судна... Это турецкія фелуки, охотящіяся въ нашихъ водахъ на дельфиновъ, а при случав забирающія и татаръ.

Я видёлъ, что фелуки эти появлялись, большей частью, па однихъ и тьхъ же мъстахъ. Порой на нихъ какъ будто появлялись условные знаки: днемъ риялъ какой-то странный флагъ, ночью выкидывался фонарь съ разпоцвётными степлами. Въ отвётъ на эти сигналы на плоскихъ крышахъ, двухъ-трехъ домовъ, какъ говорили, служившихъ притонами для бъглецовъ, раскидывались простыни, на высотахъ горъ зажигались небольшее костры, въ прибрежныхъ ущельяхъ скалъ раздавались выстрёлы или протяжный дикій крикъ. Раза два мит приходилось встретить идущихъ съ горъ чабаповъ, зашитыхъ въ свои бараньи куртки, съ ножами у пояса и кожаными футлярчиками съ молитвами изъ корана на перевязи черезъ плечо, въ буйволовыхъ сандаліяхъ и остроконечныхъ надвинутыхъ на брови бараньихъ шапкахъ, раза два мнъ приходилось встрътнъ собравшуюся въ дорогу сельскую молодежь, въ сопровождении родственниковъ, женщинъ и дътей. Съ тёми и другими шелъ извёстный ходжа. Я спрашиваль, кто это? Мнё говорили, что это люди, уходящіе на заработки. Между тімь, какъ впослідствін оказывалось, это были бітлецы, молодежь, уходившая въ Турцію, чтобы не служить въ русскихъ войскахъ.

По оффиціальнымъ свёдёніямъ, втеченіе 1874 года (съ 1-го января по 1-е ноября) бёжало татаръ: изъ Ялтинскаго уёзда — мужчинъ 193, женщинъ и дётей 32, изъ Симферопольскаго — мужчинъ 78, изъ Өеодосійскаго — мужчинъ 80, Перекопскаго — мужчинъ 9 и Евпаторійскаго — мужчинъ 61, женщина 1, всего 474 человёка. Бёглецы были преимущественно призывнаго возраста (21 года).

Съ началомъ призыва, перваго призыва въ 1874 году, мий пришлось быть въ ялтинскомъ и симферопольскомъ воинскихъ присутствіяхъ при вынутін жеребья и прієм'є въ службу татаръ. Они являлись въ присутствія безъ понужденій, зорко, съ напряженнымъ вниманіемъ слёдили за всёмъ, что происходило въ присутствіяхъ. Подлежащіе призыву вынимали жеребій или сами лично, или черезъ стариковъ и волостное начальство, безо всякаго стъсненія и боязни, за исключеніемъ горныхъ чабановъ, которые со страхомъ и недовёріемъ подходили къ столу присутствія, понуривъ голову и смотря на всёхъ изъ-подлобья. При раздёваніи татаръ для освидётельствонія и пріема, нікоторые изъ нихъ стіснялись раздіваться вслідствіе прирожденнаго чувства стыдливости, но выказанное ими при этомъ замѣшательство, кром одного случая, въ сопротивление властямъ не переходило. Но, за всёмъ тёмъ, общій результать перваго пріема новобранцевъ изъ татаръ въ 1874 году нельзя назвать благопріятнымъ. Принято на службу во всёхъ присутствіяхъ Таврической губернін 203 молодыхъ татарина, не явившихся же къ освидътельствованию, по вынутымъ младшимъ нумерамъ, было

130 человёкъ, т. е. болёе 68 процептовъ общаго числа поступившихъ на службу. Неявившеся къ призыву замёнены другими не были.

Въ 1875 году, уходъ татаръ продолжался, хотя и не въ такихъ, какъ прежде, значительныхъ размърахъ. Это вызвало повую командировку. На этотъ разъ въ Крымъ былъ отправленъ директоръ департамента полиціи исполнительной, тайный совътникъ Косаговскій, которому было поручено независимо отъ мёръ, необходимыхъ для усиленія надзора за крымскими берегами, найдти средства успоконть татарское населеніе. Г. Косаговскій, по возвращенін въ Петербургъ, могъ предложить только міры, которыя следовало бы принять много и много лёть назадь, а именно: а) постараться привлечь на свою сторону мусульманское духовенство, т. е. не трогать до времени вопросъ о вакуфныхъ имъніяхъ; б) поръшеть какъ можно скорье вопросъ объ отобранныхъ у татаръ земляхъ; в) постановить, что татары, живущіе на поміщичьих земляхь, могуть быть удаляемы не иначе, какъ при существовавіп письменныхъ условій; г) издать сборникъ на татарскомъ языкъ, который ознакомиль бы татаръ съ ихъ правами и обязанностями, и д) устроить пути сообщенія въ горной части Крыма и по берегу моря отъ Судака до Алушты.

Предложенныя г. Косаговскимъ меры оказались буквальнымъ повторе-

ніемъ того, о чемъ ходатайствоваль князь С. М. Воронцовъ.

Предложеніе г. Косаговскаго передано было на обсужденіе особо учрежденной для того коммиссіи, которая полагала, прежде чёмъ будутъ приняты какія лябо другія мёры, на первый разъ: 1) даровать помилованіе бёжавшимъ въ Турцію татарамъ, за исключеніемъ тёхъ, которые бёжали, уклонясь отъ воинской повинности, или совершили, помимо побёга, другое какое нябудь уголовное преступленіе; 2) отмённть сборъ на содержаніе крымско-татарскаго эскадрона; 3) воспретить иностраннымъ судамъ производить рыбный и звёриный промыслы въ чертё нашихъ территоріальныхъ водъ и не дозволять имъ приставать къ крымскимъ берегамъ для жиротопленія и рыболовнаго промысла, и 4) учрежденіе крейсеровъ и усиленіе береговой таможенной стражи.

Съ прівздомъ государя императора Александра Николаевича въ Крымъ въ 1876 году, именно 30-го августа, крымскимъ татарамъ объявлена монаршая милость о прощеніи тъхъ обжавшихъ въ Турцію татаръ, которые возвратились на родину ко дию объявленія этой милости. Приведеніе же въ исполненіе прочихъ мѣръ, какъ требующихъ болѣе продолжительныхъ со-

ображеній, отложено.

Затёмъ наступила восточная война. Татары, сознавая долгъ присяги, прекратили эмиграцію, и теперь число побёговъ совершенно ничтожно. Но накопленныя съ годами жалобы и домогательства до сихъ поръ все еще остаются не разрёшенными.

П. Мартьяновъ.





### СМ БСЬ.

ТКРЫТІЕ памятника Александру II въ Кишиневъ. 17-го апръля, Кишиневъ торжественно праздновалъ день открытія памятника императору Александру II. Городская дума ассигновала на устройство торжества 500 руб., разныя учрежденія заказали въ Москвъ, Одессъ и Кишиневъ приличные случаю вънки, причемъ нъкоторые изъ нихъ доходили до 900 руб. Вокругъ намятника была устроена эстрада для дамъ со входомъ по билетамъ, мъстность украсилась флагами и гербами, улицы расчистились и пр. Съ утра го-

родъ совершенно преобразился и принялъ праздничный видъ, всъ ¿ **Б**дома были декорированы флагами. Разставленныя вдоль Александровской улицы войска, полиція и шлагбаумы не позволяли народу запружать собою улицу, по которой изъ собора следовало церемоніальное шествіе. Весь бульварь, улицы, крыши и окна домовъ — все это была одна сплошная масса народа. Въ Александровскій садъ допускалась только публика, имівшая входиые билеты на эстраду. Потомъ садъ открыли; иятидесяти-тысячная толпа народа ринулась впередъ. Давя другъ друга, она проталкивалась въ садъ и буквально запрудила его. Всѣ скамьи, рѣшетки и деревья были унизаны народомъ. Депутаціи военныхъ и гражданскихъ вёдомствъ, дума въ полпомъ составъ, управа, воспитанники и воспитанницы учебныхъ заведеній и вообще лица, принимавшія участіе въ торжествѣ, собрались въ мѣстный каоедральный соборъ. Архіенископъ кишиневскій и хотинскій и викарій, при участін всего духовенства, совершали литургію. Послѣ этого церемоніальное шествіе длинной вереницей потянулось изъ собора по Александровской улицъ по направлению къ памятнику. Впереди песли городской гербъ, изображающій бычачью голову, затімь шли мінцане Кишинева и цеховые ремесленной управы со значками, преподаватели, воспитацники и воспитанинцы всёхъ учебныхъ заведеній, запрестольные образа и хоругви, пѣвчіе канедральнаго собора, духовенство, губернаторъ и почетные чины военнаго, гражданскаго и учебнаго вёдомствъ, гласные думы въ полномъ составъ; шествіе замыкалъ городской голова, съ членами городской управы. Послъ молебствія архіепископъ произнесъ краткую рычь, въ кото-

рой объясниль значение слова «Освободитель» и отношение этого слова къ последней русско-турецкой войне, когда, благодаря покойному государю, наши братья славяне были освобождены отъ турецкаго ига. Затемъ было возглащено государю императору Александру III и царствующему дому многодетіе, а покойному государю Александру II вечная память. Городской голова спустиль покрывало, закрывавшее памятникь. Начался церковный звонь; войска отдали честь, музыка занграла народный гимнъ, съ Петропавловской площади донеслись раскаты салютаціонной пальбы изъ пушекъ. Съ торжествомъ совпалъ день перенесенія Гербовецкой иконы Божіей Матери; шествіе остановилось подлів памятника. Войска прощли предъ памятникомъ перемоніальнымъ маршемъ. Когда м'єсто предъ памятникомъ очистилось отъ войскъ, громадное пространство вокругъ намятника, въ одинъ моментъ, запрудилось народомъ. Войска остановились подле городскаго бульвара. Тамъ, на главной аллев, уставлены были столы, подлё которыхъ угощали солдать. Тость за здоровье государя императора Александра III быль встричень оглушительнымъ ура. На намятникъ возложено 45 винковъ, по одному отъ каждой депутацін: отъ одесскаго генераль-губернатора; отъ города Кишинева; отъ дворянства Бессарабской губ. прекрасной работы вёнокъ изъ лавровыхъ листьевъ, отлитый изъ червоннаго золота, съ надинсью «Великому Царю Освободителю»; отъ бессарабскаго губерискаго земства-серебряный вызолоченный вънокъ, роскошной работы, съ надписью «Царю Великому Преобразователю»; отъ разныхъ полковъ; отъ лицъ судебнаго вѣдомства (окружнаго суда) съ надписью «Незабвенному Монарху»; отъ мировыхъ судей Кишиневскаго округа; отъ разныхъ правительственныхъ учрежденій; отъ кишиневской пожарной команды, съ надписью «Доброму государю императору Александру II»; отъ первой классической гимназіи, съ надинсью «Императору Александру II, указавшему намъ въ образовании искать путь ко благу родины»; отъ женской гимназін, съ надинсью «Императору Александру ІІ-Ты безсмертень въ сердцахъ нашихъ»; отъ всёхъ другихъ училищъ; отъ редакнін «Одесскаго Въстника»; съ надписью «Царю Освободителю»; отъ общества врачей и фармацевтовъ; отъ книшневскаго мѣщанскаго общества; отъ музыкальнаго общества; отъ кишиневскаго драматическаго общества; отъ кишиневскихъ дамъ; отъ поселянъ Кишиневскаго увзда; отъ болгаръ, евреевъ, наранъ: отъ г. Оргъева; отъ нъмецкихъ колоній; отъ бессарабскаго нъмецкаго общества; отъ мъстной ремесленной управы. На торжество прівхали старосты всёхъ волостей, въ парадныхъ кафтанахъ.

Памятникъ довольно красивъ и изображаетъ на высокомъ гранитномъ пьелесталь изъ темно-желтаго съ бълыми крупинками мрамора, высокую, во весь рость, фигуру покойнаго государя, стоящаго съ обнаженной головой и облеченнаго въ длинную, красиво дранирующуюся порфиру, которая спереди распахнута. Л'євая рука, прикрытая порфирой по самый локоть, держить свитокъ, означающій манифестъ объ объявленіи Турціи войны за освобожденіе болгаръ. На распустившемся концѣ свитка надпись: «12 апрѣля 1877 года» день объявленія въ Кишиневъ манифеста. Правая рука закрыта до самой дадони порфирой, опирается ладонью на коропу, которая покоится на четыреугольной, невысокой колонив. Поразительно похожая голова обращена по направленію къ дому губернатора, гдб покойный государь жиль въ бытность въ Книппевъ. На пьедесталъ на всъхъ четырехъ углахъ установлено по одному двуглавому орлу, вылитыхъ, какъ и сама фигура, изъ темной, стальнаго цвъта бронзы. На верхней части пьедестала, съ лицевой стороны, золотыми выпуклыми буквами надпись: «Царю-Освободителю Александру II». На нижней части пьедестала, также съ лицевой стороны, изображена другая надиись, означающая день вступленія на престоль покойнаго императора и день мученической его смерти: «19-го февраля 1855 года—1-го марта 1881 года». На задней части пьедестала нътъ никакихъ надписей. Первоначально пред-

полагалось выбить тамъ слова манифеста, но впоследстви, когда фигура привезена была лично академикомъ Опекушинымъ и установлена на пьедесталъ, оказалось, что длинная порфира закрываетъ часть ньедестала. Поэтому надпись не была сдълана. Вокругъ намятника вымощена гранитными кубиками пебольшая площадка, огороженная гранитными тумбами, соединенными между собою чугупными цепями. По обенмъ сторонамъ памятника по одному чугунному фонарю о трехъ рожкахъ. Вечеромъ памятникъ былъ роскошно иллюминованъ и освъщенъ бенгальскимъ огнемъ. Въ саду и подлъ памятника играли два оркестра военной музыки. Въ театрахъ предъ началомъ спектаклей хоромъ и музыкой исполненъ былъ народный гимнъ. Первопачально думали поставить памятникъ на большой площадки городскаго сада, но потомъ поръшили поставить его въ скверъ возлъ дома архісрея, но такъ какъ преосвященный выразиль желаніе построить на этомъ м'ёстё часовню въ память покойпаго государя, то мёсто для памятника выбрали опять въ саду, для чего главныя ворота перенесены на другое мёсто, а вмёсто нихъ поставили памятникъ.

Полувѣновой юбилей «Ревизора». Девятнадцатаго апрѣля Петербургъ, Москва и многіе русскіе города праздновали пятидесятильтнюю годовщину перваго представленія «Ревизора», комедін, им'євшей громадное значеніе не только литературное, но и общественное. Прежде всего, конечно, русское общество радовалось тому, что комедія эта даже полвека тому назадъ могла явиться на сценъ. Извъстно, что самъ государь разръшилъ къ представлению пьесу. безусловно запрещенную цензурою, какъ запретила опа и первую комедію «Горе отъ ума», которою гордится наша литература. Самодержавный новелитель Россін долженъ самъ читать пьесу и спасать ее отъ подозрительности и недоуминій цензоровъ. Стихи Нушкина, комедін Грибойдова и Гоголя еще не скоро сдёлались бы достояніемъ русскаго общества безъ воли самого государя. А если бы не нашлось лицъ, которыя решились бы ходатайствовать за нихъ передъ трономъ? Да и мыслимо ли обременять владыку полміра чтеніемъ литературныхъ произведеній? Николай І взяль на себя защиту геніальной комедін, хотя самъ говориль, что въ ней всёмъ досталось, а больше всёхъ ему самому. Какая удивительная черта для характеристики покойнаго императора!

«Всѣ противъ меня, — писалъ Гоголь Щепкину:—чиновники пожилые и почтенные кричать, что для меня исть ничего святаго, когда я дерзнуль говорить о служащихъ людяхъ, полицейские противъ меня, купцы противъ меня, литераторы противъ меня». Подобные крики раздавались и раиже при ноявленін «Горя отъ ума», они раздавались и потомъ еще съ большею силою при всякой реформъ прошедшаго царствованія. Поэтому «Ревизоръ» им веть значение не только по своей художественности, но и какъ выраженіе общественнаго сознанія. Александринскій театръ три дня праздновалъ впаменательный юбилей. Въ первый день зала была переполнена публикою. Туть присутствовали и завсегдатаи всёхь выдающихся спектаклей, и вполнё серьезные люди. Программы спектакля были изящно отпечатаны съ портретомъ Гоголя. Въ одной половинъ отпечатана афиша перваго представленія «Ревизора», въ другой — афиша 1886 года. Спектакль начался апоөеозомъ: въ глубинъ сцены, окруженный живыми растеніями, высился на высокомъ пьедесталь бронзовый бюсть Гоголя. У подножія стояли главныя дъйствующія лица «Ревизора»; по бокамъ представители литературы и артисты. Многіе держали въ рукахъ лавровые вѣнки. Картина была залита электрическимъ свътомъ. Г. Петина прочелъ слъдующее стихотворение г. Вейнберга:

Въ безстрашной дерзости нахально торжествуя, Гуляли по свъту порокъ, уродство, гръхъ—

И вдругъ встревоженно попрятались, почуя Опаснаго врага: то быль всесильный смѣхъ; Не ядовитый смёхъ слёпаго озлобленья,-Нтть, тоть, въ чьей глубинт бтжить чиста, свтта Струя широкая любви и сожальныя О братьяхъ, гибнувшихъ въ оковахъ духа вла. Какъ божьи въстники, спасительныя грозы, Сметають прочь съ небесь ряды зловъщихъ тучъ, Такъ этотъ чудный смёхъ, «всёмъ видимый сквозь слезы, Никъмъ невримыя», понесся смъль, могучь. И съ этихъ поръ все то, что не стращится кары Ни божьей, ни людской, — блёдийсть и дрожить, Когда, неся съ собой смертельные удары. Вдругъ этотъ мощный смёхъ побёдно загремить. Съ нимъ сдёлокъ никакихъ, не знаетъ опъ пощады, И смотрять на него всё эти слуги зла Съ безсильной злобою, какъ изъ болота гады На царственный полеть богатыря-орла.

Слава смѣху благородному, Слава храброму вонтелю, Прямодушному, свободному, Тьмы и кривды разрушителю! Слава творческому генію — Этой силы воплощенію. Межъ соотчичей своихъ, Рѣякитъ «словомъ отрицанія» Въ царство свѣта, мира, знанія Призывающему ихъ!

Громъ аплодисментовъ привътствоваль эти стихи. Затьмъ г. Потъхинъ вручилъ лавровый вънокъ г. Григоровичу и подвелъ его къ бюсту. Г. Григоровичъ возложилъ вънокъ на главу Гоголя. Зала дрожала отъ долго не смолкавшихъ рукоплесканій. Нъсколько другихъ вънковъ были возложены къ подножію бюста. Послъ этого началось представленіе «Ревизора», ничъмъ не отличавшееся отъ обычнаго исполненія этой классической пьесы. На второй и третій день пграли другія пьесы Гоголя, на казенной сцень и въ клубахъ. Въ Москвъ юбилей былъ отпразднованъ не менье торжественно.

Двухсотльтняя годовщина рожденія Татищева. Русское общество и академія паукъ въ тотъ же день праздновали двухсотльтнюю годовщину дня рожденія нашего перваго историка В. Н. Татищева. Въ апръльской книжкъ «Историческаго Въстника» была уже представлена краткая біографія этого замъ-

чательнаго д'ятеля и оп'янено значение его трудовъ.

19-го апръля, академія наукъ въ торжественномъ засъданія чествовала также намять Василія Някитича Татицева. Въ большомъ залъ, въ нишъ между колоннами, надъ каоедрой, висълъ портретъ Татищева, окруженный розами, выдълянсь на зеленой стъпъ декораціонныхъ растеній. Трибуну передъ каоедрой занили: вице-президентъ академіи г. Буняковскій, академики Гротъ и Веселовскій (секретарь). Внизу размъстились прочіе академики. Публики было довольно много, какъ-то: высоконоставленныя лица, начальство учебнаго округа, ректоръ университета, студенты, дамы. Первую ръчь произнесъ членъ-кореснондентъ академіи Н. А. Поповъ.

Стремленіе къ сближенію съ западной цивилизаціей въ древней Руси появилось уже давно, при первыхъ царяхъ изъ дома Романовыхъ. Петръ Великій далъ только большій просторъ этому движенію и самъ сталъ во глав'є его; много серьезныхъ и важныхъ вопросовъ тогда назр'яло въ обществ'є. Татищевъ былъ однимъ изъ выразителей этихъ прогрессивныхъ стремленій. Гдѣ бы ни служилъ и что бы ни дѣлалъ Татищевъ, въ немъ всегда соединялся администраторъ съ ученымъ человѣкомъ. Путемъ самообразованія,

онъ достигъ огромныхъ энциклопедическихъ знаній. Указавъ на первые труды его по артиллеріи и горному дёлу, лекторь выясниль, какъ, черезь возложеніе на Татищева, по указанію Брюса, географическихъ работъ въ имперів, быль дань толчокь занятіямь Татищева исторіей. Географическое описаніе не могло быть выполнено безъ знакомства съ исторіей. Впрочемъ, н пребываніе Татищева въ Швеціи, сближеніе его съ шведскими учеными и черезъ нихъ ознакомление съ славяно-русскими книгами въ упсальской библіотек-все это несомн'єпно вліяло на занятія его русской исторіей. Въ царствованіе Анны Ивановны Татищевъ приняль участіе въ борьбі противъ верховниковъ, ограничившихъ самодержавіе императрицы въ пользу не народа, не дворянства, но исключительно наскольких родовитых семей. Татищеву поручено было описать торжество коропаціи императрицы Анны. Это привело его въ сношенія съ академіей наукъ, и дало еще болье матеріала его историческимъ и географическимъ работамъ. Татищевъ былъ не только историкъ, но и первый географъ. Его исторія есть не что ппое, какъ умалый сводь всахь латописей, спабженный его цанными примачаниями и объясненіями. Замічательны также труды его по русскому праву. Въ этой области онъ пе имълъ и примъровъ. Его работы важны были по одному изъ особенно существенныхъ вопросовъ, созданныхъ экономическими условіями тогдашилго общества, по вопросу о бъглыхъ. Онъ являлся гуманнымъ алминистраторомъ и, будучи самъ помъщикомъ, составилъ записку по управленію хозяйствомъ, въ которой рельефно высказывается его заботливость о крестьянахъ. Въ его лицъ отошелъ въ въчность типъ энергичныхъ людей того въка, которые отчасти путемъ самообразованія, отчасти увлеченные потокомъ преобразовательныхъ реформъ Петра, достигали высокаго развитія, расширали кругозоръ своихъ понятій и своихъ практическихъ привычекъ, а, внося въ свою среду свътъ науки, результаты иностранной культуры, всегда, всетаки, оставались русскими людьми. Знаніе онъ клалъ въ основу всякаго труда и всей своей деятельности, вмёстё съ привычкой самому промышлять о себъ. Да будеть же память его почтенна среди русской науки и русскихъ людей!

Академикъ Безобразовъ посвятиль свою рёчь выяснению дёятельности Татищева, какъ устроителя гориаго дёла въ Россіи. Рёчь его напечатана въ майской книжкё «Наблюдателя». Академикъ защищаетъ историка отъ обвинения во взяточничестве. Вотъ заключительныя мысли оратора.

Уже одна борьба его съ всемогущимъ Бирономъ должна была снять съ него обвинение въ лихоимствъ. Лихоимецъ отличается миролюбиемъ, а не идетъ въ разрѣзъ съ человѣкомъ нужнымъ и сильнымъ временщикомъ. Только личная услуга его Аннъ Ивановнъ, при принятін ею самодержавія, спасла, можеть быть, Татищева отъ горчайшихь бёдь. Въ немъ мы находимъ рёдкое соединение человъка науки и дъла (объ этомъ, какъ извъстно, мечталъ еще Платонъ), самая возможность чего отрицается многими. Затемъ, Татищевъ разрѣщаетъ еще другую задачу. Онъ быль одновременно вполив европеецъ и въ то же время съ ногъ до головы русскій человіть. Онъ плоды пностраннаго просвещения не зря садиль, а изучаль свою родную почву, особенности ея историческихъ слоевъ. Онъ здёсь ущелъ даже дальше Петра и не позволяль себь, какъ Петръ, ломать русскую жизнь. Затымъ надо отмътить его особенную черту — любовь къ законности; отсюла его пламенное поклонение судебной власти и элементу коллегіальному. И это тёмъ болье достойно вниманія, что онъ быль темперамента горячаго, энергичнаго, обладаль духомь личнаго почина и талантомь государственнаго творчества. Татищевъ даетъ намъ примъръ, что если плодотворная работа возможна была въ ту темную пору, — невъжества, безправія и владычества Бироновъ, — то только недостатокъ бодрости духа можетъ нагонять страхъ и утверждать, что за нее теперь нельзя взяться.

Въ заключение секретарь академии сообщилъ поздравительную телеграмму академии, по поводу празднования 200-лётняго юбилея Татищева, отъ одного изъ его потомковъ, архимандрита Пимена, настоятеля русской посольской

перкви въ Римѣ.

Стольтняя годовщина рожденія Шиллинга. 22-го апрёля, въ Соляномъ городкѣ торжественно праздновалось стольтіе со дня рожденія изобрѣтателя электромагнитнаго телеграфа барона П. Л. Шиллинга. Вольшая аудиторія украшена была щитами и флагами. Въ глубинѣ залы, на декорированной матеріями стѣнѣ эстрады, возвышался вверху бюстъ государя а подъ нимъ въ волоченой рамѣ портретъ масляными красками барона Шиллинга. По сторонамъ въ группахъ растеній стояли бюсты Николая І и Александра ІІ. На эстрадѣ, обнесенной цвѣтами, находились всѣ приборы телеграфа Шиллинга. Аудиторія была наполнена публикой. Въ особой комнатѣ на столахъ расположена была выставка всѣхъ предметовъ, касающихся юбилея. Тутъ были портреты Шиллинга, родословная, видъ его могилы, его патенты и всѣ сочиненія иностранныхъ ученыхъ, цитированныхъ въ рѣчи д-ра Хвольсона, которые признали за нимъ первенство изобрѣтенія телеграфа. Въ числѣ гостей были родственники Шиллинга и старушка, дочь его дядьки, которая

неотлучно жила 32 года при Шиллингъ.

Первый г. Славинскій познакомиль собраніе съ біографіей барона Шиллинга. Фамилія Шиллинговъ принадлежить къочень древнему дворянскому роду, извъстному съ 1019 года. Она владъла въ Канштадтъ замкомъ и многими землями. Отъ одной изъ вътвей ея происходиль отецъ барона Шиллинга, переселившійся въ Россію на 30-мъ году; онъ былъ георгіевскимъ кавалеромъ и командиромъ ибхотнаго полка. Сынъ его, Павелъ Львовичъ Шиллингъ, родился въ Ревелъ и на 9-мъ году отъ рожденія быль уже прапорщикомъ Низовскаго мушкатерскаго полка, которымъ командоваль его отець; по смерти его, Шиллингь отдань въ 1-й кадетскій корпусь и выпушень оттуда въ 1802 г. подпоручнкомъ въ свиту, по квартирмейстерской части. Въ 1803 г., Шиллингъ перешелъ въ коллегію иностранныхъдёлъ, въ періодъ Отечественной войны снова вступиль въ военную службу, участвоваль во многихъ сраженіяхъ, быль при вступленіи русскихъ войскъ въ Парижъ, нолучилъ Владиміра и саблю «за храбрость». Затёмъ опять перешель въ министерство иностранныхъ дълъ, былъ въ Монголін и на границахъ Китая, занимался изученіемъ китайскаго языка и собралъ множество интересныхъ китайскихъ, тибетскихъ и монгольскихъ рукописей, находящихся теперь въ музей академія наукъ. Его практическій, пытливый умъ непрерывно работаль для общаго блага. Послё изобрётенія имъ стрёлочнаго телеграфа, Шиллингъ въ 1836 г. получилъ изъ Англіи письменное предложеніе устроить телеграфь въ Англін (документь этоть находится на выставкъ), но отказался отъ этого, желая ввести свое изобрътение сперва въ России.

Шиллингъ пользовался особымъ расположениемъ Никлая I, а императрица Александра Федоровна посылала за нимъ часто, какъ за партнеромъ въ шахматы. Шахматистъ онъ былъ замѣчательный. Играя съ знаменитымъ ученымъ Амперомъ, онъ съ завязанными глазами въ нѣсколько ходовъ выигралъ партію. Употребляя всѣ средства на пріобрѣтеніе книгъ и приборовъ, покойный Шилингъ не оставилъ послѣ себя денегъ даже на похороны. Родные его хоронили на свой счетъ. Въ отдаленной части лютеранскаго Смоленскаго кладбища стоитъ скромный памятникъ, на которомъ обозначено, что здѣсь погребенъ дѣйствительный статскій совѣтинкъ Павелъ

Львовичъ Шиллингъ.

Въ заключеніи біографін г. Славинскій указаль, что изобрѣтателю оптическаго телеграфа поставлень намятникь; усовершенствователю электрическаго телеграфа, Морзе, одному изъ немпогихъ, еще при жизни поставленъ намятникъ въ Нью-Іоркѣ, въ центральной части парка; нашъ же изобрѣ-

татель остался въ сторонъ и почти неизвъстенъ цивилизованному міру. «Закончимъ же біографію Шиллинга надеждой, что имя его займетъ, наконецъ, мъсто среди великихъ изобрътателей, и мы будемъ свидътелями другаго торжества у памятника въ честь Шиллинга; на сооружение его, конечно, внесутъ свою лепту тъ, которые ежедневно и ежечасно пользуются его ге-

ніальнымъ изобрѣтеніемъ».

Инспекторъ телеграфовъ, г. Писаревскій, сообщилъ о ході телеграфнаго дъла послъ Шиллинга, который не только далъ нервую идею устройства электро-магнитнаго телеграфа, но и изобрёлъ кабель и далъ мысль вёшать проволоки на столбахъ, что тогда было осмъяно въ комитетъ, разсматривавшемъ его предложение. Въ России и при Шиллингъ, и послъ него телеграфное дёло поддерживалось единственно энергіей Николая І. 19-го мая 1837 г. последовало повеление о соединении подводнымъ телеграфомъ Кронштадта съ Петербургомъ, по изобрътатель уже не могъ осуществить практически свою ндею, опъ захворалъ (отъ сидячей жизни у него сдёлался нарывъ на шеф) н нося в операціи скончался. За 12 дней до его смерти въ Англіи вводился телеграфъ Кука, по системѣ, заимствованной имъ у Шиллинга. Сообщивъ ватёмъ интересныя свёдёнія о ходё усовершенствованій телеграфныхъ изобрътеній, указавъ на великія усовершенствованія Морзе, которому одному изъ немногихъ при жизни удалось пользоваться всёмъ почетомъ отъ современниковъ и при жизни видъть свой памятникъ, на геніальную мысль печатающаго телеграфа Юза, г. Писаревскій сообщилъ цифровыя данныя о современномъ состояніи и протяженіи телеграфовъ. Теперь 7 подводныхъ кабелей положены чрезъ Атлантическій океань, а на земномъ шарѣ проходять 731 кабель, длиной до 200.000,000 версть. Въ Россіи, по свёдёніямь 1883 г., телеграфная проволока захватываеть 100,000 версть, болье 11,000 ванято телеграфной службой, доставившей государству 8,000.000 р. дохода. Приводимъ сущность рѣчи д-ра Хвольсона. Баронъ Павелъ Львовичъ Шиллингъ фон-Канштадтъ — первый изобрътатель электро-магнитнаго телеграфа, который напрасно одно время приписывали англичанамъ. Теперь эту честь уже у него не оснаривають. Въ нъмецкомъ изданіи: «Электро-магнитный телеграфъ» 1867 г. говорится: «Необходимо признать не только, что Шиллингъ имъетъ большія заслуги по телеграфіи, но также, что честь пвобрѣтенія телеграфа со стрѣлками принадлежитъ Россіп». Это уже признано въ Германін, Австрін и Францін, и выяснена документально вся исторія пзобрѣтенія Шиллинга; между тьмъ у насъ въ Россіи имя русскаго изобрътателя далеко не пользуется надлежащимъ почетомъ. Шиллингъ построиль первый въ мірѣ электромагнитный телеграфъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, свои приборы въ самомъ дёйствін онъ показываль всёмъ желающимъ ихъ видъть. Его посътилъ и императоръ Николай Павловичъ, который написаль на листъ бумаги: «Je suis charmè d'avoir fait ma visite à Schilling». Это было безошибочно передано телеграфомъ. Къ сожалѣнію, этотъ автографъ, упомипаемый во многихъ заграничныхъ изданіяхъ и который еще въ 1859 году видёлъ академикъ Гамель, не могъ быть найденъ. Въ 1835 г. Шиллингъ показывалъ свои приборы па съёздё естествоиспытателей. Мунке, профессоръ физики въ Гейдельбергскомъ университетъ, привезъ одинъ экземиляръ изъ приборовъ Шиллинга къ себъ и демонстрироваль его на своихъ лекціяхъ. Отъ одного изъ студентовъ, Гопнера, узналъ объ этомъ замъчательномъ приборъ англичанинъ Вильямъ Кукъ, изучавшій изготовленіе анатомическихъ препаратовъ, увлекся его пдеей и, бросивъ всй свои занятія, ностронять такой же приборъ и отправился съ нимъ въ Англію, гдв и пропагандировалъ его. Въ май 1837 г. онъ сошелся съ профессоромъ Витстономъ, и съ этого времени начинается введеніе телеграфа въ Англіп. Во взятой Кукомъ и Витстономъ привиллегін говорится только объ усовершенствованін прибора, бывшаго у профессора Мунке. Независимо отъ этого,

Шилингу принадлежить честь изобрѣтенія кабелей, воздушныхъ проводниковъ для телеграфа, примѣненіе гальваническаго тока для взрыва минъ и онъ же быль первымъ иниціаторомъ введенія въ Россіи литографін. Не отрицая энергіи и заслугъ въ усовершенствованіи аппарата Кука, все же ясно видно, что идея телеграфа, что первый приборъ, давшій толчокъ всему дѣлу,

принадлежить Шиллингу.

Двадцатипятильтие комитета грамотности. 7-го апрыля исполнилось двадцатипятильтие со времени открытия состоящаго при вольномъ экономическомъ Обществъ комитета грамотности. Перван мысль объ учреждени такого комитета при Обществъ для содъйствія распространенію грамотности между крестьянами высказана была общему собранию 26-го мая 1847 года въ преддоженіи члена С. С. Лашкарева. Предложеніе это принято было съ сочувствіемъ, но, по случаю наступленія вакаціоннаго времени, оно осталось безъ дальнъйшаго хода до 1848 года, а въ 1848 году не признано было уже удобнымь учреждать подобный комитеть по измёнившимся обстоятельствамь. Та же мысль о необходимости содбиствія грамотности и вообще образованію поседянъ проводима была Лашкаревымъ въ статьяхъ его. Въ 1857 и 1859 г., особенно въ предложени о направлени деятельности Общества, четанномъ въ общемъ собраніи 26-го марта, по случаю введенія новаго устава и, наконець, въ предложении, читанномъ 1-го декабря 1860 г., Общество, принявъ во вниманіе, что грамотность есть главное средство для распространенія въ народ'я полезных в свёдёній по сельскому хозяйству и другим в предметамъ занятій Общества, въ томъ же собранін, 1-го декабря, согласилось учредить комитетъ грамотности при III отдълени и положило просить С. С. Лашкарева, вижстж съ другими членами, желающими принять участіе въ занятіяхъ комитета, начертать программу дъйствій и представить ее на утвержденіе общаго собранія. 6-го апрёля 1861 г., программа была готова и утверждена, а 7-го апръля комитеть открыль свои засъданія.

† 17-го апрёля скоропостижно скончался Николай Ивановичь Свёдёнцевь, преподававшій въ театральномъ училищё теорію драматическаго искусства. Покойный быль, кром'й того, преподавателемь русской словесности во многихь учебныхъ заведеніяхъ, написаль нёсколько театральныхъ пьесъ, романъ

и издаль курсь драматического искусства.

† 31-го марта въ Вилльпрэ, близь Парижа, одинъ изъ самыхъ выдающихся польскихъ поэтовъ, сверстникъ Мицкевича, авторъ хорошо извѣстныхъ въ Россіи «украинскихъ думъ»—Іосифъ Богданъ Зальскій. Онъ родился въ 1802 г. въ с. Вогатырка, Кіевской губерніи, и первые годы провель въ убогой деревенской хать, такъ какъ, но совъту докторовъ, родители мальчика отдали его на воспитание въ деревню, къ простымъ украинскимъ крестьянамъ, благодаря уходу которыхъ слабый отъ природы организмъ ребенка скоро поправился. Жизнь среди простаго украинскаго народа не осталась безъ вліянія на развитіе поэтическаго таланта Зальскаго. Окончивъ гимнавію въ Умани, Залёскій въ 1820 г. перешель въ Варшавскій университеть и, по окончаніи послёдняго, посвятиль себя педагогической деятельности. Вышедшій въ это время первый сборникъ его стихотвореній обратиль уже тогда вниманіе критики. Въ начал'є сороковыхъ годовъ Зал'єскій у халь за границу и поселился въ Парижѣ, гдѣ получилъ назначеніе директора школы въ Батиньоль; на чужбинь, подъ впечатльніемъ горькихъ утрать и тоски по родине, Залескій, подобно большинству своихъ сверстниковъ, впаль въ мистицизмъ и сделался одно время, вмёстё съ другомъ своимъ Мицкевичемъ, послёдователемъ религіозной секты Товянскаго, но вскорі вернулся къ католицизму. Въ этотъ періодъ своей жизни онъ написалъ поэму «Пухъ степей», въ которой пытался изобразить въ связномъ эпосъ исторію человьчества. Первое прославившее имя поэта произведение издано имъ въ 1830 г. подъ названіемъ «Русалка». Въ немъ Залёскій рисуетъ себя самого въ образё

казака Цислава Зари и передаетъ всѣ перипетіи своей юношеской любви къ чародъйкъ, капризницъ Зоринъ. Изъ другихъ произведеній поэта заслуживають особеннаго вниманія его «Dumki», которыя польская критика сравниваетъ съ произведеніями Петрарки. Далъе поэмы «Княжна Ганка», «Царь Лазарь», «Калиновый мостъ» и др. Во всёхъ произведеніяхъ Залёскій воспёваеть Украину, которую онъ считаеть раемы земли, и судьбу казачества, представляя последнее въ самомъ лестномъ виде. Даже въ такой поэме, какъ «Святое семейство», Зальскій, изображая юность Христа, внесь въ библейское преданіе свою любимую родину, такъ что, по замѣчанію В. Д. Спасовича, въ поэмъ мало галилейскаго, іорданскаго, и толпы народа, спъшащія въ Герусалимъ на праздникъ, похожи на чумаковъ, располагающихся ночлегомъ или на богомольцевь, странствующихъ къ святымъ мъстамъ въ Почаевъ или кіево-печерскую лавру. Первое полное собраніе сочиненій Зальскаго вышло въ Петербургъ въ 1851 г. (Poezye Jôzefa B. Zaleskiego), новое же дополненное въ 1877 г. у Габратовича и Шмидта въ Львовъ. Последние годы Залёскій ничего уже не писаль и жиль славою прежде вавоеваннаго имъ имени «укранискаго соловья», какъ называли поэта его соотечественники.

#### ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ.

#### Письмо въ редакцію.

Обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшею просьбой удѣлить мѣсто въ редактируемомъ вами журналѣ слѣдующимъ строкамъ по поводу рецензіи на мою лекцію: «Обзоръ нѣмецкой литературы по неторіи среднихъ вѣковъ», помѣщенной въ апрѣльской книжкѣ «Историческаго Вѣстника» за текущій годъ.

Я не нахожу умёстнымъ здёсь доказывать основательность общепринятаго мнёнія, раздёляемаго также и мною, что нёмецкая исторіографія вообще отличается наиболёе универсальнымъ характеромъ (пусть г. рецензентъ всиомнитъ хотя бы о трудахъ Ранке); но считаю нужнымъ указать на тё неточности и ошибки, которыя встрёчаются въ изложеніи содержанія моей лекціи и которыя могутъ быть приписаны мнё кёмъ либо изъ читателей «Историческаго Вёстника», знакомымъ съ нёмецкою историческою литературой, но не просматривавшимъ моей брошюры, тогда какъ вина тутъ падаетъ всецёло на г. рецензента. Такъ, въ рецензент труды Дана отнесены къ разряду до кументовъ 1), — очевидно, г. рецензенть имёстъ неточное понятіе о различіи между документами (источниками) и изслёдованіями (пособіями); — теорія Вайца о происхожденіи бенефиціальныхъ отношеній искажена; о Вегеле, на ряду съ Грегоровіусомъ, говорится, что онъ написаль исторію Рима въ средніе вёка, между тёмъ какъ такую исторію, кромѣ Грегоровіуса, написаль не Вегеле, а Реймонтъ (2-й томъ его «Geschichte der Stadt Rom»), Вегеле же

<sup>4)</sup> Вотъ подлинныя слова г. рецензента: «Что касается собственно нёмецкихъ источниковъ, тутъ богатство ихъ дёйствительно замёчательно, и одинъ перечень того, что издано объ эпохъ среднихъ въковъ, приводимый авторомъ, поражаетъ если не количествомъ, такъ какъ авторъ многое пропускаетъ, —то качествомъ документовъ. Разбирая ихъ» (т. е. документы), авторъ останавливается только на новъйшихъ, начиная съ Феликса Дана» и т. д.

принадлежить навъстная монографія о Данте, имъющаяся и въ русскомъ

переводъ.

Во-вторыхъ, не могу оставить безъ возраженія заключительныхъ строкъ рецензін, такъ такъ здёсь извращенъ смысль монхъ словъ и мий приписываются такія мысли и чувства, какихъ я и не думалъ питать. Г. рецензентъ говорить, будто я «радуюсь тому, что въ Европъ гегемонія принадлежить теперь Германіи». Объяснять изв'ястное явленіе еще не значить радоваться ему. Въ концѣ своей брошюры я имѣлъ въ виду указать лишь на то, какимъ могущественнымъ факторомъ въ дёлё объединенія и возвышенія Гермапін является научное движеніе, и развитіе національнаго самосознанія и что своимъ усивхомъ Германія обязана не одной только военной силв и искусной политикѣ, но и культурному элементу. До сихъ поръ, такъ сказать, нравственное право на гегемонію въ Европ'в Германіи давали просв'ященіе народной массы и широкое, разностороннее научное развитіе; посл'єднее же возможно лишь при сочувствін и поддержий общества. Таковъ смысль заключительныхъ словъ моей лекціи. Значить ли это радоваться теперешней германской гегемоніи въ Европ'є, предоставляю судить безпристрастному читателю. Изъ вышесказаннаго, мнѣ кажется, также ясно, что если Германія забудеть, чёмь она обязана культурному началу, если милитаризмъ убъеть ея науку и умственное движеніе, то Германія лишится одной изъ главивишихъ и лучшихъ опоръ своего нынашияго первенствующаго положенія въ

Позвольте надъяться, что въ интересахъ истины вы не откажете миъ

въ моей просьбѣ напечатать это письмо.

Вл. Бузескулъ.



### ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ "НОВАГО ВРЕМЕНИ"

продаются слъдующія книги:

# Соорникъ произведеній русской народной словесности.

Съ примъчаніями и словаремъ. 1885 г. Ц. 1 р.

# ОБРАЗЦЫ ДРЕВИЕЙ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

(КНИЖНОЙ).

Съ словаремъ. Ц. 60 коп.

### Образцы новой русской словесности:

Ломоносовскій періодъ—1 р.; Карамзинскій 1 р. 25 к.; Пушкинскій—1 р. 50 к. 2-е изд. 1884 г.

Вилючены учен. комат. мян. народнаго просв'єщенія въ число одобренныхъ и допущенныхъ учебныхъ пособій.

# HOBBÜIIIE PYCCRIE IINCATEJIN.

Опыть хрестоматін неріода русской словесности послі Гоголя. Съ 27 портретами и біографіями русских писателей. Ц. 3 р.

Всё эти сборники составляють самую полную русскую хрестоматію, полезпую и внё школы—для тёхь, которые, не имёл подъ руками полных собраній сочниеній русских писателей, желали бы въ короткій срокъ познакомиться съ русскою словесностью. Выписывающіе всё сборники разомъ отъ составителя ихъ, преподав. VII спб. гимпазіи (Пески) А. Цвёткова, за пересылку не платать.

### Во всёхъ книжныхъ магазинахъ поступила въ продажу

новая книга:

# ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ

Н

# КРИТИКА ЕГО ПРОИЗВЕДЕНІЙ,

РУССКАЯ И ИНОСТРАННАЯ.

#### **Ө. И. БУЛГАКОВА.**

СЪ 7-10 ПОРТРЕТАМИ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТАГО

ЧАСТЬ І.— 1) Русская критика о Л. Н. Толстомъ.— 2) Иностранная критика о Л. Н. Толстомъ.—3) Біографическія свъдънія.—4) Разсказы, повъсти и романъ «Семейное счастье».—5) «Война и Миръ».—6) «Анна Каренина».—7) Нравственно-религіозныя сочиненія. Народные разсказы.

ЧАСТЬ И. ФРАНЦУЗСКАЯ КРИТИКА.— 1) Адольфъ Бадэнъ о романѣ «Война и Миръ».— 2) Ціонъ о Л. Н. Толстомъ, какъ пессимистѣ.— 3) Де-Вогюэ о Л. Н. Толстомъ.— 4) Де-Вогюэ о романѣ «Анна Каренина».— 5) Поль Бурдъ о Л. Н. Толстомъ.— НѣМЕЦКАЯ КРИТИКА.—1) Цабель о Л. Н. Толстомъ.—2) Юліанъ Шмидтъ о «Войнѣ и Мирѣ».—3) Нѣмецкій переводъ «Анны Карениной».— АНГЛІЙСКАЯ КРИТИКА.—1) Ральстонъ о произведеніяхъ Л. Н. Толстаго.—2) «Аthenaeum» и «Асаdemy» о повѣсти «Казаки». ИТОГИ ИНОСТРАННОЙ КРИТИКИ.

Цѣна 2 руб. 50 коп., съ пересылкою 2 руб. 75 коп.

же это была она, сердце забьётся еще сильнее, и я радъ и счастливъ.

Ея родители, которые уже были хорошаго мивнія обо мив и знали, что она влюблена до безумія въ другаго, безъ малвишаго опасенія позволяли почти всякій разъ ей самой приносить мив мой утренній, а иногда и вечерній кофе.

Она обладала плѣнительного простотою и ласковостью. Какъ-то разъ она говорила мнѣ: — Я такъ сильно влюблена въ другаго, а между тѣмъ я столь охотно бываю съ вами. Когда я не вижу своего милаго, я только здѣсь и не скучаю.

- Ты не знаешь, почему это?
- Не знаю.
- Я тебъ скажу—почему. Потому что я не мъщаю говорить тебъ о твоемъ возлюбленномъ.
- Это такъ; но миъ кажется и потому еще, что я васъ очень, очень уважаю!

Въдная дъвушка! она часто брала меня за руку, пожимала мнъ ее и не замъчала, что это, въ одно время, и было пріятно мнъ, и волновало меня.

Благодареніе Небу, я могу вспомнить безъ малѣйшаго угрызенія совъсти объ этомъ миломъ созданін.

#### XXX.

Эти страницы были бы навърное гораздо прінтнъе, если бы Цанце была влюблена въ меня, или, по крайней мъръ, я бы бредилъ о ней. Однако, эта простая привязанность, которая насъ соединяла, мнъ была дороже любви. И если я когда боялся, что мнъ сердце могло измънить, меня это серьезно огорчало.

Какъ-то разъ, боясь, чтобы этого не случилось, въ отчаяніи отъ того, что нашелъ ее (уже не знаю, въ силу какого очарованія) въ сто разъ прекраснѣе, чѣмъ она показалась мнѣ сначала, будучи охваченъ грустью, которую я иногда испытывалъ вдали отъ нея, и радостью, которую причиняло мнѣ ея присутствіе, я рѣшился дня два быть угрюмымъ, воображая, что она нѣсколько отвыкнетъ отъ короткости со мною. Средство это мало помогло: эта дѣвушка была такъ терпѣлива, такъ сострадательна! Обопрется локтемъ на окно и все смотритъ на меня молчаливо. А потомъ и говоритъ мнѣ:

— Синьоръ, вамъ, кажется, наскучило мое присутствіе, а, всетаки, я, если бы могла, проводила бы здъсь весь день, и именно потому, что вижу, что вамъ необходимо развлеченіе. Это скверное расположеніе духа есть естественный результать одиночества. А вотъ понытайтесь поболтать хоть немного, и скверное расположеніе духа исчезнеть. А если вы не хотите поболтать, поболтаю я.

- О вашемъ возлюбленномъ, да?
- Ахъ, нътъ! не все же о немъ; я и о чемъ нибудь другомъ умъю поговорить:

И она начинала д'виствительно разсказывать мнів о своихъ домашнихъ дівлахъ, о суровости матери, о добродушіи отца, о ребячествів братьевь; и разсказы ея были полны простоты и прелести. Но, для себя самой незамівтно, она попадала опять на излюбленную тему, на свою несчастную любовь.

Я не переставаль быть угрюмымь и надъялся, что она разсердится на это. Она же, было ли это неумышленно или съ хитростью, не обращала вниманія на мою угрюмость, и пришлось мнъ кончить тъмъ, что я вновь повеселълъ, вновь улыбался, тронувшись ея нъжнымь терпъніемъ со мной и благодаря ее за него.

Я откинуль неблагодарную мысль — разсердить ее, и мало-помалу мои страхи оставили меня. Въ самомъ дѣлѣ я уже не находился подъ вліяніемъ ихъ. Долгое время изслѣдовалъ свою совѣсть; нисалъ свои размышленія по этому вопросу, и подробное изложеніе ихъ мнѣ номогло.

Человѣкъ иногда пугается пустыхъ призраковъ. Чтобы не бояться ихъ, нужно разсмотрѣть ихъ поближе и съ большимъ вниманіемъ.

И есть ли вина въ томъ, что я желалъ, съ нѣжнымъ безпокойствомъ, ен посѣщеній, что я дорожилъ тѣмъ удовольствіемъ, которое они доставляли мнѣ, что мнѣ пріятно было ея состраданіе ко мнѣ, пріятно было платить ей привязанностью за привязанность; вѣдь наши мысли, которыя мы передавали другъ другу, были чисты, какъ самыя чистыя мысли дѣтства; вѣдь самыя ен пожатія руки и ея ласковые взгляды, меня волнуя, наполняли меня спасительнымъ уваженіемъ.

Разъ вечеромъ, дълясь со мною сильнымъ огорченіемъ, испытаннымъ ею, несчастная бросилась ко мнъ на шею и оросила лице мое слезами. Въ этомъ объятіи не было ни малъйшей дурной мысли. Дочь не могла бы съ большимъ почтеніемъ обнять своего отца.

А, всетаки, послъ этого, мое воображеніе было слишкомъ потрясено. Это объятіе мнъ часто приходило на умъ, и тогда я не могъ больше ни о чемъ другомъ думать.

Въ другой разъ, при подобномъ же порывъ дочерней довърчивости, я быстро высвободился изъ ея милыхъ рукъ, не прижимая ее къ себъ, не цълуя ее, и сказалъ ей:

— Прошу васъ, Цанце, не обнимайте меня никогда; это нехорошо.

Она пристально посмотрѣла на меня, потупила глаза, покраснѣла, и вѣрно впервые прочитала въ душѣ моей возможность любви къ ней.

Она и послъ не переставала быть короткой со мной, но эта короткость сдълалась болъе почтительной, болъе соотвътствующей моему желанію, и за это я быль ей благодарень.

#### XXXI.

Я не могу говорить о бъдствіяхъ другихъ людей, но что касается моихъ, съ тъхъ поръ, какъ я живу, нужно признаться, что, изслъдовавъ ихъ хорошо, я всегда находилъ ихъ приносящими нъкоторую пользу для меня. Да, кончая этимъ страшнымъ жаромъ, который меня угнеталъ, и этими арміями комаровъ, которыя веля со мной такую жестокую войну! Я тысячу разъ размышлялъ объ этомъ. Безъ этого безпрерывнаго, мучительнаго состоянія, былъ ли бы я постоянно на сторожъ противъ угрожавшей мнъ любви? и какъ было бы трудно быть любви достаточно почтительной съ такою веселою, привътливой натурой, какъ эта дъвушка! Если я и въ такомъ положеніи боялся себя, то какъ бы я могъ управлять собою, при нъсколько лучшемъ воздухъ, при воздухъ, располагающемъ къ веселости?

Въ виду неблагоразумія родителей Цанце, столько довърявшихся мнт, въ виду опрометчивости ен самой, что она не предусмотръла возможности стать для меня причиной преступнаго опънненія, въ виду малой твердости моей добродътели, нъть сомнънія, что удушающій жаръ этой печи и жестокіе комары были спасительны для меня.

Эта мысль нёсколько примиряла меня съ этими бичами. И тогда я спрашиваль себя:

— Хотёль ли бы ты быть свободнымь отъ нихь и жить въ хорошей комнате, въ которой бы дышалось легко, и больше не видёть этого милаго созданія?

Я долженъ сказать правду! У меня не хватало духу отвётить на этотъ вопросъ.

Когда немного хоть любишь кого нибудь, нельзя выразить того удовольствія, которое доставляють, повидимому, чистые пустяки. Часто одно слово Цанце, ея улыбка, ея слезы, прелесть ея венеціанскаго говора, ловкость руки, съ какою она отмахивала платкомъ или вѣеромъ комаровъ отъ себя и отъ меня, наполняли мою душу дѣтскимъ довольствомъ, которое длилось весь день. Въ особенности мнѣ отрадно было видѣть, что ея печали уменьшались въ разговорѣ со мною, что ей нравилась моя набожность, что мон совѣты убѣждали ее, и что сердце ея воспламенялось, когда мы разсуждали о добродѣтели и о Богѣ.

— Когда мы поговоримъ вмѣстѣ о религін, — говорила она: — я молюсь охотнѣе и съ большею вѣрой.

Иногда разомъ обрывая какое нибудь пустое разсужденіе, она брала Библію, открывала ее, цёловала на удачу какой нибудь стихъ и высказывала желаніе, чтобы я перевелъ ей и объяснилъ его. И при этомъ она говорила: хотёла бы я, чтобы вы всякій разъ, какъ станете перечитывать этотъ стихъ, вспоминали, что я цёловала его.

Не всегда, правда, приходились кстати ен поцёлуи, въ особенности, если случалось открыть Библію на «Пѣснѣ пѣсней». Тогда, чтобы не заставлять краснѣть ее, я пользовался ен незнаніемъ латинскаго языка и останавливался только на такихъ фразахъ, гдѣ и святость книги, и невинность Цанце были бы неприкосновенны, такъ какъ и то и другое внушало мнѣ высокое къ нимъ уваженіе. Въ такихъ случаяхъ я никогда не позволялъ себѣ улыбаться. Для меня, однако, бывало немалое затрудненіе, когда она, не понимая хорошо моего лжеперевода, просила перевести ей періодъ слово въ слово и не позволяла мнѣ быстро переходить къ другому предмету.

#### XXXII.

Ничего нътъ въчнаго на землъ! Цанце захворала. Въ первые дни своей болъзни она приходила ко мнъ, все жалуясь на сильную головную боль. Плакала и не объясняла причины своихъ слезъ. Только пробормотала какую-то жалобу на своего возлюбленнаго.

— Это злодъй, — говорила она: — но да простить ему Богь! Сколько я ни упрашиваль ее облегчить, какъ бывало прежде, свое сердце, я не могъ узнать, что огорчило ее до такой степени.

— Я завтра утромъ вернусь, — сказала она мнѣ какъ-то вечеромъ.

Но на слъдующій день кофе принесла мнъ ея мать, въ другіе дни—секондини, а Цанце тяжело занемогла.

Секондини говорили мет двусмысленности на счетъ любви этой дъвушки, которыя поднимали мои волосы дыбомъ. Обольщение? Но, можетъ быть, это клевета. Празнаюсь, что я повърилъ этому, и былъ страшно потрясенъ такимъ несчастиемъ. Но, всетаки, я еще надъялся, что они лгутъ.

Черезъ мъсяцъ слишкомъ ея болъзни, бъдняжка была отправ-

лена въ деревню, и я уже больше не видалъ ее.

Не могу выразить, какъ я горевалъ объ этой потеръ. О, на сколько болъе страшнымъ сдълалось мое одиночество! Мысль, что это доброе созданіе несчастно, во сто разъ была для меня тяжелъе ея отсутствія! Она такъ много утъщала меня въ моихъ бъдствіяхъ своимъ нъжнымъ состраданіемъ ко мнъ; а мое состраданіе было безилодно для нея! Но навърное она будетъ убъждена, что я пла-

каль по ней, что я всёмь бы пожертвоваль, лишь бы принести ей, если бы это было возможно, какое нибудь утёшеніе, что я не перестану никогда благословлять ее и молиться о ея счастіи.

Когда была Цанце, ея посъщенія, хотя и были всегда слишкомъ коротки, но, прерывая однообразіе моей жизни, проходившей въ постоянномъ размышленіи и молчаливомъ изученіи, вплетая въ мои мысли другія мысли, возбуждая во миъ какое-то сладкое чувство, истинно скрашивали мое несчастіе и прибавляли миъ жизни.

Посл'в же нея тюрьма для меня вновь стала могилой. Впродолженіе многихъ дней я былъ подавленъ грустью до такой степени, что даже въ писань не находилъ ни малъйшаго удовольствія. Грусть моя была, впрочемъ, спокойна, въ сравненіи съ прежде иснытанными безумствами. Значило ли это, что я уже болъе свыкся съ своимъ несчастіемъ? что я сталъ болъе философомъ, болъе христіаниномъ? или только то, что жаръ, отъ котораго я задыхался въ своей комнатъ, ослабилъ до такой степени силу моего горя? Ахъ! не силу горя! Мнъ помнится, что я сильно чувствовалъ его въ глубинъ души моей, и, можетъ быть, далеко сильнъе, такъ какъ я таилъ свое горе, не изливалъ его ни крикомъ, ни волненіемъ.

Конечно, долгій искусь уже сдёлаль меня болёе способнымь терпёть новыя огорченія, и я терпёль ихь, поручая себя волё Божіей. Я такь часто говориль себё: жаловаться, это — малодушіе, — что, наконець, умёль сдержать жалобы, готовыя обнаружиться; стыдился того, что онё были близки къ обнаруженію.

Занятіе излагать письменно свои мысли—содъйствовало укръпленію моего духа, познанію тщеты всего; это занятіе содъйствовало мнъ привести большую часть моихъ разсужденій къ такимъ заключеніямъ:

— Богъ существуетъ; отсюда непогрѣшимая справедливость; отсюда все, что пропсходитъ, предназначено для самыхъ лучшихъ цълей; отсюда страдание человъка на землъ есть благо для него.

И знакомство съ Цанце для меня было благодътельно: оно смягчило мой характеръ. Ея нъжное одобреніе было для меня импульсомъ—не измънять долгу, который, какъ я сознаваль, лежитъ на каждомъ человъкъ: быть выше судьбы и потому быть терпъливымъ; и я не измънять втеченіе нъсколькихъ мъсяцевъ этому долгу. И эти нъсколько мъсяцевъ постоянства пріучили меня покоряться безропотно Провидънію.

Цанце видъла меня гнъвнымъ только два раза. Одинъ разъ былъ тотъ, о которомъ я уже упоминалъ, по поводу сквернаго кофе; другой разъ былъ по слъдующему поводу.

Каждыя двѣ или три недѣли приносилъ мнѣ смотритель письмо отъ моего семейства, письмо, прошедшее сначала черезъ руки коммиссіи и жестоко обезображенное помарками самыхъ черныхъ чернилъ. Какъ-то разъ случилось, что, вмѣсто помарокъ нѣсколькихъ

фразъ, была проведена страшная полоса черезъ все такое письмо, за псключеніемъ словъ: «Carissimo Silvio», которыя стояли въ началъ и привътствія въ концъ: «t'abbracciamo tutti di cuore» 1).

Я быль такъ взбѣшенъ этимъ, что въ присутствіи Цанце разразился грубымъ крикомъ и проклиналъ самъ не знаю кого. Бѣдная дѣвушка жалѣла меня, но въ то же самое время меня упрекала въ противорѣчіи моимъ принципамъ. Я видѣлъ, что она права, и не проклиналъ уже больше никого.

#### XXXIII.

Какъ-то разъ одинъ изъ секондини вошелъ съ таинственнымъ

видомъ въ мою камеру и сказалъ мнъ:

— Когда была здёсь сьора Цанце... такъ какъ она приносила вамъ кофе... и долго оставалась разговаривать... и я боюсь, какъ бы она, негодная, не разболтала всё ваши секреты, синьоръ...

— Не разболтаетъ ни одного, — сказалъ я ему гнъвно: — и я, если бы у меня и были секреты, не былъ бы такъ глупъ, чтобы обна-

руживать ихъ. Продолжайте.

— Извините, я въдь, знаете ли, и не говорю, что вы неблагоразумны, но я не довъряю сьоръ Цанце. А теперь, синьоръ, такъ какъ у васъ нътъ больше никого, кто бы приходилъ бесъдовать съ вами... довъряюсь... въ...

— Въ чемъ? Объяснитесь вы разомъ.

- Но вы сначала поклянитесь, что не измёните мнв.
- Э! покляться, что я ни измёню вамъ, это я могу: я никогда никому не измёнилъ.

— Скажите же на самомъ дѣлѣ, что клянетесь.

— Да, я клянусь, что не измѣню вамъ. Но знаете ли, глупый вы человѣкъ, что тотъ, кто способенъ измѣнить, способенъ и нарушить данную клятву.

Онъ вытащилъ изъ кармана письмо и передалъ мнъ его, дрожа

и заклиная меня, чтобы я уничтожиль его, когда прочитаю. — Постойте, — сказаль я ему, развертывая письмо: — лишь только

я прочту, я разорву въ вашемъ присутствіи.

— Но, синьоръ, нужно бы, чтобы вы отвётили, а я ждать не могу. Дёлайте, когда хотите. Только условимся вотъ въ чемъ: когда вы услышите, что кто нибудь идетъ, знайте, что, если это я, то я все буду напъвать пъсенку: «Sognai, mi gera un gato». Въ такомъ случат вамъ нечего бояться, что васъ застанутъ врасилохъ, и вы можете держать какую угодно бумагу въ карманъ. Но если вы не услышите этой пъсенки, то это будетъ значить,

<sup>1)</sup> Вст обнимаемъ тебя отъ всего сердца.

что или это не я, или я иду не одинъ. Въ такомъ случав вы не держите никакой тайной бумаги, потому что можетъ быть обыскъ, и если у васъ есть какая нибудь бумажка, вы какъ можно тщательнъе разорвите ее и бросьте въ окно.

- Будьте спокойны; я вижу, что вы предусмотрительны, и я буду такимъ же.
  - Однако, вы назвали меня глупцомъ.
- Побраните меня за это,—сказалъ я ему, пожимая его руку.— Простите.

Онъ ушелъ, и я прочелъ:

«Я... (зивсь говорилось имя) одинь изъ вашихъ почитателей: я знаю наизустъ всю вашу «Francesca du Rimini». Меня арестовали за... (здъсь былъ обозначенъ день ареста и причина его); я бы даль не знаю сколько фунтовъ своей крови, чтобы доставить себъ удовольствіе — быть съ вами, или, по крайней мёрё, получить камеру, смежную съ вашей, съ той цёлью, чтобы мы могли говорить другь съ другомъ. Когда я узналъ отъ Тремерелло, — такъ назовемъ мы нашего пов'треннаго, — что вы, синьоръ, схвачены, и причину этого, у меня явилось пламенное желаніе сказать вамъ, что никто не сожалъеть о вась болъе меня, что никто не любить вась болъе меня. Не будете ли вы столь добры, не примете ли вы следующаго предложенія: будемъ облегчать тяжесть нашего одиночества, переписываясь другь съ другомъ? Я вамъ объщаю, какъ честный человъкъ, что ни одна живая душа никогда ничего не узнаетъ отъ меня объ этомъ, булучи вполнъ увъренъ, что того же самаго я могу надъяться и отъ васъ, если вы примете мое предложение. А пока, чтобы вы хоть сколько нибудь ознакомились со мной, я даю вамъ очеркъ моей жизни, и пр.»...

Слъдовалъ самый очеркъ.

#### XXXIV.

Всякій читатель, у котораго есть хоть немного воображенія, легко пойметь, какимь электрическимь должно было быть подобное письмо для бёднаго арестанта, въ особенности для арестанта съ характеромь вовсе не нелюдимымь и съ любящимь сердцемь. Первымь моимь чувствомь было—полюбить этого неизв'єстнаго, тронуться его несчастіями и быть полнымь благодарности за ту благосклонность, которую онь оказаль мнт. Да! — воскликнуль я:— я принимаю твое предложеніе, великодушный! Да принесуть и теб'є мои письма уттышеніе равное тому, какое принесуть мнт твои, когда уже я извлекъ изъ твоего перваго письма!

И читаль, и перечитываль я это письмо съ ребяческимъ ликованіемъ, и сотни разъ благословляль написавшаго его, и миѣ ка-

валось, что всякое его выраженіе показывало душу чистую, искреннюю, благоролную.

Заходило солнце: это быль часъ моей молитвы. О, какъ я чувствоваль присутствіе Божества! какъ я благодариль Его за то, что Оно не оставляеть меня, а находить все новыя средства кътому, чтобъ не дать истомиться силамъ моего ума и сердца! Какъ оживлялись во миъ воспоминанія о всъхъ драгоцьныхъ благахъ Его!

Я стоялъ у окна, скрестивъ руки, просунутыя сквозь рѣшетку: церковь Св. Марка была подо мной, безчисленное множество воль-



ныхъ голубей ворковали, порхали и гиталились на ея свинцовой крышт, великолтиное небо стояло надо мной; я царилъ надъ всей этой частью Венеціи, видитвинейся изъ моей тюрьмы; далекій гулъ человтическихъ голосовъ пріятно поражаль мой слухъ. Въ этомъ мъстт несчастномъ, но прекрасномъ для взоровъ, я бестдоваль съ Темъ, только Чьи очи видёли меня, я поручалъ Ему моего отца, мою мать и одного по одному встхъ, кто мит дорогъ, и мит казалось, что Онъ отвтиль мит «довтрься моей благости!» и я восклицалъ: «да, я довтряюсь Твоей благости!»

И я окончиль свою молитву, умиленный, успокоенный, и мало обращаль вниманія на ужаленія, которыми между тёмь весело надёляли меня комары.

Въ этотъ вечеръ, когда стало успокоиваться, послѣ такого возбужденія, мое воображеніе, а комары начали становиться невыносимыми, и я почувствовалъ необходимость закрыть себѣ лицо и руки, внезапно пришла мнѣ въ голову злая и низкая мысль, кинувшая меня въ дрожь; я желалъ прогнать эту мысль и не могъ.

Тремерелло высказаль мнѣ гнусное подозрѣніе относительно Цанце: что она вывѣдывала отъ меня мои секреты; она! эта чистая душа! которая ничего не знала въ политикѣ! которая ничего и не желала знать о ней!

Въ ней невозможно мнѣ было сомнѣваться; но я спросилъ себя, а имѣю ли такую же самую увѣренность въ Тремерелло? А если этотъ плутъ есть орудіе подлыхъ розысковъ? Если это письмо сочинено Богъ знаетъ кѣмъ, чтобы подтолкнуть меня сдѣлать важныя сообщенія новому другу? Можетъ быть, предполагаемый арестантъ, который мнѣ пишетъ, и не существуетъ вовсе; — можетъ быть, и существуетъ, да только какой нибудь безчестный человѣкъ, который добивается секретовъ, разсчитывая спасти себя раскрытіемъ ихъ; — а можетъ быть, и онъ благородный человѣкъ, такъ, но безчестенъ Тремерелло, который хочетъ погубить двоихъ, чтобы выиграть этимъ прибавку къ своему жалованью.

О, какъ это гадко, но и какъ естественно бояться повсюду

вражды и козней тому, кто страдаеть въ темницъ!

Такая боязнь, такія сомнёнія меня угнетали, меня принижали. Нёть, въ Цанце я никогда не могь ихъ имёть ни на минуту! Всетаки, когда Тремерелло сболтнуль эти слова по поводу Цанце, у меня явилось полусомнёніе—не въ ней, а въ тёхъ, кто допускаль ее приходить ко мнё въ камеру. Неужели возлагали на нее, по своему ли то усердію, или по приказанію свыше, тяжелую обязанность разв'ёдчицы? О, если это такъ, то какъ имъ плохо услужили!

Но что мив делать съ письмомъ непзвестнаго? Последовать, что ли, суровымъ и скареднымъ совътамъ страха, который величають благоразуміемь? Возвратить письмо Тремерелло и сказать ему:-я не хочу рисковать своимъ спокойствіемъ? - А если здісь вовсе нъть никакого обмана? А если неизвъстный есть человъкь весьма достойный моей дружбы, заслуживающій того, чтобы я рискнуль чёмь бы то ни было, лишь бы умёрить ему тоску одиночества? Трусъ! въдь ты стоишь, можеть быть, въ двухъ шагахъ отъ смерти, въдь тебъ со дня на день могутъ произнести смертный приговоръ, и неужели ты откажешься сдълать еще разъ дъло любви? Отвъчать я должень, отвъчать! Но если, по несчастью, узнають объ этой перепискъ и никто не могъ бы по совъсти вмънить намъ ее въ преступленіе, то разв'є не в'єроятно, всетаки, что б'єднаго Тремерелло постигнетъ жестокое наказаніе? Недостаточно ли этого соображенія для того, чтобы не предпринимать тайной переписки. считая подобное ръшение своимъ безусловнымъ долгомъ?

#### XXXV.

Я волновался весь вечеръ, не смыкалъ глазъ всю ночь и среди столькихъ неизвъстностей не зналъ, на что ръшиться.

Я поднялся съ постели до зари, всталъ на окно и молился. Въ такихъ трудныхъ случаяхъ нужно съ върой просить совъта у Бога, внимать Его внушеніямъ и слъдовать имъ.

Я такъ и сдёлаль, и послё долгой молитвы спустился съ окна, стряхнулъ комаровъ, потеръ руками искусанныя щеки, и рёшеніе было принято: высказать Тремерелло мой страхъ, что опасность этой переписки можетъ пасть на него; отказаться отъ нея, если онъ поколеблется; — принять, если онъ не поддастся страху.

Я прохаживался по комнатъ, пока не услыхалъ, какъ напъваютъ: «Sognai, mi gera un gato, Е ti me carezzevi». Это Тремерелло несъ мнъ кофе.

Я высказаль ему свое безпокойство и не пожалёль словь, чтобы навести на него страхь. Но онь остался твердымь въ желаніи служить, какъ сказаль онь, двумь такимъ прекраснымъ господамъ. Такое заявленіе довольно-таки не шло къ его трусливому, какъ у зайца, лицу и къ имени Тремерелло, какое мы ему дали 1). А въ такомъ случав твердъ быль и я.

- Я вамъ оставлю свое вино, сказалъ я ему: только снабдите меня бумагой, необходимой для этой корреспонденціи, и върьте тому, что, если я услышу звонъ ключей безъ вашей пъсенки, я всегда уничтожу въ одну минуту какой бы то ни было тайный предметъ.
- А вотъ вамъ и бумага. Я вамъ всегда буду давать ее, какъ только пожелаете, и полагаюсь совершенно на вашу аккуратность.

Я обжегь себ'є нёбо, глотая поскор'є кофе. Тремерелло ушель, и я расположился писать.

Хорошо ли я дѣлалъ? Было ли принятое мною рѣшеніе внушено дѣйствительно Богомъ? Не восторжествовало ли здѣсь скорѣе мое собственное желаніе, мое предпочтеніе тягостнымъ жертвамъ того, что мнѣ нравится? Не было ли это рѣшеніе слѣдствіемъ совокупности гордаго самодовольства изъ-за того уваженія, которое засвидѣтельствовалъ мнѣ неизвѣстный, и боязни, какъ бы я не показался трусомъ, если я предпочту благоразумное молчаніе нѣсколько рискованной перепискѣ?

Какъ разрѣшить эти сомнѣнія? Я откровенно ихъ высказаль товарищу по заключенію, отвѣчая ему, и, тѣмъ не менѣе, прибавиль, что мое мнѣніе таково: когда кому нибудь кажется, что онъ поступаетъ по хорошимъ причинамъ и безъ явнаго отвращенія со-

<sup>1)</sup> Tremerello - TPVCL.

въсти, онъ больше не долженъ страшиться вины. Пусть и онъ, всетаки, обдумаетъ точно также со всею должною серьёзностью то дъло, которое мы предпринимаемъ, и скажетъ мнъ откровенно, съ какой степенью спокойствія или безпокойства онъ ръшается на это. И если по новому размышленію онъ счелъ бы это предпріятіе слишкомъ неблагоразумнымъ, мы постарались бы отказаться отъ того утъщенія, которое доставляла бы намъ переписка, и удовлетворились бы тъмъ, что мы познакомились другъ съ другомъ, перекинувшись немногими словами, но неизгладимыми и стоющими высокой дружбы.

Я написаль четыре горячихь страницы, одушевленныхь самымь искреннимь чувствомь, объясниль вкратцё причины моего ареста, говориль съ изліяніемь сердца о своемь семействё и о нёкоторыхь другихь своихъ обстоятельствахь, имёя цёлью дать ему узнать меня во всёхъ сокровенныхъ изгибахъ души моей.

Вечеромъ мое письмо было отнесено. Не спавъ предъидущую ночь, я былъ страшно утомленъ; сонъ не заставилъ себя призывать, и я пробудился слъдующимъ утромъ укръпившимся, веселымъ, замирающимъ отъ сладкой мысли, что, можетъ быть, черезъ нъсколько минутъ я получу отвътъ друга.

#### XXXVI.

Отвътъ пришель вмъстъ съ кофе. Я бросился на шею къ Тремерелло и сказалъ ему съ нъжностью: — «Богъ да вознаградитъ тебя за твою доброту!» Всъ мои подозрънія относительно его и неизвъстнаго разлетълись, не умъю даже и сказать — почему; потому что они были мнъ ненавистны; потому что, остерегаясь когда бы то ни было безъ толку говорить о политикъ, они казались мнъ безполезными; потому что, хотя я и почитатель таланта Тацита, я, всетаки, очень мало върю въ правильность тацитствованія, т. е. того, чтобы видъть всъ вещи въ черномъ цвътъ.

Джуліано (такъ угодно было пишущему назвать себя) начиналь письмо съ предварительныхъ любезностей и говорилъ, что у него нътъ никакого безпокойства относительно предпринятой корреспонденціи. Потомъ подшучивалъ, вначалъ умъренно, надъ моими колебаніями, а затъмъ подшучиваніе становилось нъсколько колкимъ. Наконецъ, послъ красноръчивой похвалы моей искренности, просилъ у меня извиненія, если онъ не могъ скрыть отъ меня неудовольствія, которое онъ испыталъ, замътивъ во мнъ,—говорилъ онъ,—какую-то совъстливую неръшительность, какую-то христіанскую тонкость совъсти, что не можетъ согласоваться съ истинной философіей.

«Я всегда буду васъ уважать, — присовокупляль онъ: — если даже мы и не можемъ быть согласными въ этомъ; но искренность, которой я держусь, обязываетъ меня сказать вамъ, что у меня нѣтъ религіи, что я всёми ими гнушаюсь, что я только изъ скромности принимаю имя Джуліано, потому что этотъ добрый императоръ 1) былъ врагомъ христіанъ, но что на самомъ дѣлѣ я гораздо дальше его иду въ этомъ. Коронованный Юліанъ вѣрилъ въ Бога и имѣлъ въ себѣ много ханжескаго. У меня нѣтъ ничего, я не вѣрю въ Бога, всю добродѣтель полагаю въ любви истины и того, кто ее ищетъ, и въ ненависти къ тому, кто мнѣ не нравится».

И, продолжая такимъ образомъ, не приводилъ никакихъ доказательствъ, поносилъ направо и налѣво христіанство, восхвалялъ съ напыщенной энергіей высоту нерелигіозной добродѣтели и писалъ панегирикъ императору Юліану, частью въ серьёзномъ, частью въ шутливомъ духѣ, за его вѣроотступничество и за его человѣколюбивую понытку стереть съ лица земли всѣ слѣды

Евангелія.

Боясь затёмъ, что слишкомъ задёлъ мои мнёнія, онъ снова просилъ у меня извиненія и говорилъ противъ столь частаго недостатка искренности. Повторялъ свое величайшее желаніе войдти со мной въ сношеніе и привётствовалъ меня.

Приписка гласила: «У меня нѣтъ иного безпокойства совѣсти, кромѣ того, что я недостаточно откровененъ. Поэтому я не могу умолчать о своемъ подозрѣніи, что христіанскій языкъ, которымъ вы со мной говорите, есть притворство. Я горячо желаю этого. Въ

такомъ случав бросьте маску: я вамъ подалъ примеръ».

Не умъю выразить страннаго дъйствія, произведеннаго на меня этимъ письмомъ. Я дрожаль, какъ влюбленный въ первые періоды: ледяная рука, казалось, сжала мнѣ сердце. Этотъ сарказмъ надъ моей совъстливостью меня оскорбилъ. Я раскаявался, что открылъ сношеніе съ такимъ человъкомъ: я, который такъ презираю цинизмъ! я, который считаю его самой нефилософской, самой грубой изъ всѣхъ тенденцій! я, на котораго такъ мало дъйствуетъ высокомъріе!

Прочитавъ послъднее слово, я взялъ письмо между большимъ и указательнымъ пальцемъ одной руки и большимъ и указательнымъ пальцемъ другой руки и, поднявъ лъвую руку, быстро дернулъ правую, такъ что въ каждой рукъ осталось по половинкъ

письма.

<sup>1)</sup> Императоръ Юліанъ — богоотступинкъ.

#### XXXVII.

Я смотръть на эти два лоскутка и съ минуту размышляль о непостоянствъ дъль человъческихъ и о ложности ихъ наружнаго вида. Немного времени тому назадъ такая жажда этого письма, а теперь я разрываю его въ негодованіи! Немного времени тому назадъ такое предвкушеніе будущей дружбы съ этимъ товарищемъ по несчастію; такая увъренность во взаимной поддержкъ; такое желаніе явить себя ему полнымъ горячей любви, а теперь я называю его наглецомъ!

Я положиль эти оба куска одинь на другой, снова взяль ихъ попрежнему между большимь и указательнымь пальцемь одной руки и большимь и указательнымь пальцемь другой и опять подняль лівную руку и быстро дернуль правой рукой.

Готовъ былъ опять повторить то же самое, но одинъ изъ лоскуточковъ выпалъ у меня изъ рукъ; я наклонился поднять его, и въ тотъ короткій промежутокъ времени, когда я наклонялся и поднимался, я перемънилъ ръшеніе и захотълъ вновь прочесть это гордое писаніе.

Сажусь, составляю другь съ другомъ эти четыре куска на Библіи и перечитываю. Оставляю ихъ такъ лежать, прохаживаюсь, еще разъ перечитываю и въ это время думаю:

- Если я ему не отвъчу, онъ разсудить, что я страшно смущенъ, что я не осмъливаюсь снова явиться передъ такимъ Геркулесомъ. Отвътимъ ему, покажемъ ему, что мы не боимся очной ставки доктринъ. Покажемъ ему путемъ, что нътъ никакой трусости въ зръномъ взвъшивании совътовъ, въ колебании, если пдетъ дъло о ръшени нъсколько опасномъ и притомъ болъе опасномъ для другихъ, чёмъ для насъ. Пусть онъ узнаетъ, что истинное мужество не въ насмѣхательствѣ надъ совѣстью, что истинное достоинство не въ гордости. Объяснимъ ему разумность христіанства и несостоятельность безвърія. И наконець, если этоть Джуліано высказываеть мейнія, столь противоположныя монмъ, если онъ не щадить меня отъ колкихъ сарказмовъ, если онъ такъ мало старается снискать мое расположение къ нему, не служить ли это, по крайней мёрё, доказательствомъ того, что онъ не шпіонъ? Разв'є только воть что: можеть быть, эти грубые удары, наносимые имъ моему самолюбію, есть тонкая хитрость? Однако, нъть; я не могу этому върить. Я воль на то, что меня оскорбили дервкими насмёшками, и потому-то мнё и хочется убёдить себя, что тоть, кто бросаеть эти насмёшки, не можеть быть ничёмь инымъ, какъ самымъ презръннымъ изъ людей. Низкая злоба, которую я тысячи разъ осуждаль въ другихъ, прочь изъ моего сердца! Нетъ, Джуліано есть то, что онъ есть, и ничего больше; онъ наглецъ, а не шпіонъ. Да и им'єю ли я въ самомъ д'єл'є право давать ненавистное имя наглости тому, что онъ считаеть искренностью? Воть какое твое смиреніе, о, лицемъръ! Стоить только кому нибудь, по заблужденію ума, держаться ложныхъ мненій и насмеяться надъ твоей върой, ты тотчасъ берешь на себя право порицать и унижать его. Богъ знаетъ, не хуже ли это ярое смиреніе и зложелательное рвеніе въ моей груди, въ груди христіанина, не хуже ли дерзкой откровенности этого невърующаго? Можетъ быть, ему не достаетъ только луча милосердія, чтобы его твердая любовь къ истинъ измънилась въ религио болъе стойкую, чъмъ моя. Не сдълаю ли я лучше, если буду молиться за него, чтыть негодовать на него и считать себя лучшимъ? Кто знаетъ, можетъ быть, въ то время, какъ я гитвно разрывалъ его письмо, онъ перечитывалъ съ нежною любовью мое и столько вериль въ мою доброту, что считаль меня неспособнымъ обидъться его откровеннымъ словомъ? Который изъ двухъ самый неправый: тоть ли, кто любить и говорить: «я не христіанинь», или тоть, кто говорить: «я христіанинъ», и не любитъ? Трудное дъло узнать человъка, даромъ, что прожиль съ нимъ долгіе годы, а я хочу судить о немъ по одному письму. Между столькими возможностями нъть ли такой, что, не признаваясь въ томъ самому себъ, онъ вовсе не спокоенъ въ своемъ атеизмъ, и поэтому возбуждаетъ меня къ борьбъ съ нимъ, втайнъ надъясь, что онъ должень будеть мнъ уступить? О, пусть бы это было такъ! О, великій Боже, въ Чыхъ рукахъ самыя недостойныя орудія могуть быть дъйствительными, избери меня, избери меня на это дёло! Внуши мнё тё сильные, могущественные и святые доводы, которые побъдили бы этого несчастнаго! которые привели бы его къ благословению Тебя и къ познанию того, что вдали отъ Тебя нътъ такой добродътели, которая не была бы противоръчіемъ!

#### XXXVIII.

Я разорвать на мельчайшіе кусочки, но безь всяких слѣдовь гнѣва, четыре лоскутка письма; подощель къ окну, протянуль руку и остановился посмотрѣть на участь различных кусочковь бумаги на волѣ вѣтра. Нѣкоторые легли на свинцовую крышу церкви, другіе долго кружились въ воздухѣ и упали на землю. Я увидѣлъ, что всѣ они разлетѣлись въ разныя стороны, и нѣтъ никакой опасности, что кто нибудь ихъ соберетъ и проникнетъ въ ихъ тайну.

Потомъ я написалъ Джуліано и принялъ всѣ мѣры къ тому,

чтобы я не быль и не показался раздосадованнымъ.

Шутиль надъ его боязнью, что я довелъ тонкость совъсти до степени несогласимой съ философіей, и сказаль, чтобы онъ, по крайней мъръ, на счеть этого отложиль свои сужденія. Хвалиль его за то, что онъ такъ искрененъ; увъряль его, что онъ найдетъ меня равнымъ себъ въ этомъ отношеніи, и прибавляль, что для того, чтобы дать ему въ томъ доказательство, я опоясываюсь на



защиту христіанства, будучи твердо уб'єждень,—говориль я,—что, какь я буду всегда готовь къ тому, чтобы дружески выслушать вс'є ваши мнёнія, такь и вы будете великодушны и выслушаете спокойно мои.

Эту защиту я предполагалъ вести исподволь и пока началь ее точнымъ анализомъ сущности христіанства: богопочитаніе, разоблаченіе суевърій, братство между людьми, въчное стремленіе къ

добродътели, смиреніе безъ униженія, достоинство безъ гордости, образецъ: Богочеловъкъ! Что еще болъе философскаго, болье великаго?

Я намъренъ былъ затъмъ показать, какъ проявлялось болѣе или менѣе слабо такое знаніе во всѣхъ тѣхъ, кто со свѣтомъ разума пскалъ истины, но никогда не было распространено во всей вселенной, и какъ Божественный Учитель, прійдя на землю, далъ намъ поразительный примѣръ Самого Себя, распространяя это знаніе съ средствами человѣчески болѣе слабыми. То, чего никогда не могли сдѣлать величайшіе философы: уничтоженіе идолопоклонства и общее проповѣданіе братства,—выполнено было нѣсколькими грубыми провозвѣстниками. Тогда освобожденіе рабовъ производилось все чаще и, наконецъ, явилось государство безъ рабовъ, такое общественное устройство, какое древнимъ философамъ казалось невозможнымъ.

Обозрѣніе исторіи, начиная отъ Іпсуса Христа до нашего времени, должно было, въ концѣ концовъ, показать, какъ религія, основанная Іисусомъ Христомъ, всегда была пригодна для всѣхъ возможныхъ степеней цивилизаціи. А потому ложно то, что если цивилизація продолжаетъ идти впередъ, такъ Евангеліе перестаетъ быть согласимымъ съ ней.

Я писаль мельчайшимь шрифтомь и довольно долго; но, всетаки, я не могь сказать больше, такъ какъ мнв не достало бумаги. Я прочиталъ и перечиталъ свое введеніе, и мнъ показалось, что оно написано было хорошо. Въ самомъ дѣлъ, не было ни одной фразы, показывавшей злопамятство относительно сарказмовъ Джуліано, и письмо изобиловало выраженіями доброты, продиктованными сердцемъ, уже вполнъ примиреннымъ.

Я послать письмо и на следующее утро съ душевной тревогой

ждаль на него отвъта.

Пришелъ Тремерелло и говоритъ мнъ:

— Тотъ господинъ не могъ писать, но проситъ васъ продолжать вашу шутку.

— Шутку? — воскликнулъ я. — Неужели онъ сказалъ: шутку?

Можеть быть, вы плохо поняли?

Тремерелло пожалъ плечами: — Можетъ быть, плохо понялъ.

- Но, можеть, вамъ только кажется, что онъ сказалъ: шутку?
- Какъ мнъ кажется въ эту минуту, что я слышу звонъ на колокольнъ св. Марка. (Дъйствительно въ это время гудълъ колоколъ).

Я выпиль кофе и молчаль.

- Но скажите мнъ: все ли мое письмо прочиталъ этотъ госполинъ?
- Думаю, что прочиталь, такъ какъ хохоталь онъ, хохоталь, какъ съумасшедшій, и, скатавь изъ этого письма шарикъ, онъ ки-

далъ имъ въ воздухъ; а когда я ему сказалъ, чтобы онъ не забылъ послъ уничтожить его, онъ тотчасъ же его разорвалъ.

— Отлично!

. И я возвратилъ Тремерелло чашку, говоря, что уже видно, что кофе приготовляла сьора Беттина.

— А что, развѣ плохъ?

— Отвратителенъ.

— A, однако, дёлалъ его я и увёряю васъ, что я сдёлалъ его крёнкимъ; и нётъ причинъ къ тому, чтобы онъ былъ плохъ.

— Ну, можеть быть, у меня скверный вкусь во рту.

#### XXXIX.

Я цёлое утро ходиль взадь и впередь, дрожа оть негодованія. Что за человёкь этоть Джуліано? Зачёмь называть мое письмо шуткой? зачёмь смёнться и играть имь какъ мячикомь? зачёмь не отвётить мнё ни строчки? Всё невёрующіе таковы! Чувствуя слабость своихъ мнёній, они, если кто нибудь берется опровергнуть эти мнёнія, не слушають, смёются, хвастаются превосходствомь ума, которому уже больше нечего изслёдовать. Несчастные! И была ли когда философія безь изслёдованія, безъ серьёзности? Если правда, что Демокрить всегда смёнлся, такъ онь быль буффонъ. Но по-дёломъ мнё, зачёмъ я предпринималь эту корреспонденцію? Что я обманываль себя на одинь моменть, это еще простительно. Но когда я увидаль, что онъ наглець, не глупо ли было то, что я онять писаль ему?

Я ръшился больше не писать ему. За объдомъ Тремерелло взяль мое вино, вылилъ его въ бутылку и, кладя ее къ себъ въ карманъ, сказалъ: — О, да, въдь у меня бумага здъсь есть для васъ.

И подалъ мив ее.

Онъ ушелъ; а я, смотря на эту бълую бумагу, почувствоваль искушение написать въ послъдний разъ Джуліано и распроститься съ нимъ, преподавъ ему хорошій урокъ по поводу того, что наг-

лость гнусна.

— Прекрасное искушеніе! — сказаль я потомъ: — воздать ему презрѣніемъ за презрѣніе! заставить его еще больше возненавидѣть христіанство, являя ему въ себѣ, христіанинѣ, нетериѣніе и гордость! Нѣтъ, это не годится; прекратимъ на самомъ дѣлѣ переписку. А если я прекращу ее такъ сухо, развѣ не скажетъ онъ равнымъ образомъ, что нетериѣніе и гордость одолѣли меня? Слѣдуетъ еще разъ написать ему и безъ желчи. Но если можно писать безъ желчи, то не лучше ли будетъ умолчать о его хохотѣ и о томъ, что онъ удостоилъ назвать письмо мое шуткою? Не лучше ли будетъ про-

должать попросту свое письмо? Не лучше ли будеть искренно продолжать мою апологію христіанства?

Я подумаль немного объ этомъ и затёмъ приняль это рёшеніе. Вечеромъ отправиль письмо и на слёдующее утро получиль нёсколько строкъ благодарности, строкъ очень холодныхъ, однако, безъ колкихъ выраженій, но и безъ малейшаго слёда одобренія или приглашенія продолжать мое письмо.

Такая записка инъ не понравилась. Тъмъ не менъе, я ръшился

не отказываться до конца.

Мой тезисъ не могъ быть трактуемъ вкратив, п потому онъ былъ предметомъ ияти или шести другихъ длинныхъ писемъ, на какдое изъ которыхъ мнв отввчали лаконической благодарностью съ прибавленіемъ какихъ нибудь изъявленій, не идущихъ къ двлу: то онъ проклиналъ своихъ враговъ, то смвялся надъ твмъ, что проклиналъ ихъ, п говорилъ, что естественно сильнымъ притвснять слабыхъ и что онъ сожалветъ только о томъ, зачвмъ онъ не сильный, то повърялъ мнв свои любовныя похожденія и то вліяніе, которое они оказывали на его измученное воображеніе.

Тёмъ не менёе, на послёднее мое письмо относительно христіанства, онъ сказаль, что готовить мнё длинный отвёть. Я ждаль больше недёли, а между тёмъ, онъ всякій день писаль мнё совсёмъ о другомъ и, большею частью, разныя непристойности.

Я просиль его вспомнить объ отвётё, должникомъ котораго онъ состоить мнё, и совётоваль ему приложить всё старанія къ правильному взвёшенію всёхъ доводовъ, которые я привель ему.

Онъ мнъ отвътилъ нъсколько раздраженно, надъляя себя именами философа, человъка, которому нечего бояться, человъка, не нуждающагося въ такомъ взвъшиваніи, чтобы понять, что черное не бъло. И затъмъ онъ занялся веселымъ разсказомъ о своихъ скандальныхъ приключеніяхъ.

#### XL.

Я все еще терпъливо сносилъ, чтобы не дать ему повода назвать меня ханжей и нетерпимымъ, и не отчаявался еще, что послъ этой горячки эротическихъ буффонствъ наступитъ періодъ серьёзности. Между тъмъ, я высказываль ему свое неодобреніе его неуваженія къ женщинамъ, его профанаціи любви, и сожалъль о тъхъ несчастныхъ, которыя, какъ онъ мнъ говорилъ, были его жертвами.

Онъ притворялся, что плохо върить моему неодобренію, и повторяль: что бы вы тамъ ни бормотали сквозь зубы по поводу безнравственности, я увъренъ, что васъ занимають мон разсказы; всъ люди любять это удовольствіе, какъ я,

но у нихъ не хватаетъ откровенности явно говорить о томъ; я вамъ-разскажу теперь такое, что очарую васъ, и вы по чистой совъсти сочтете себя обязаннымъ апплодировать мнъ.

Но изъ недѣли въ недѣлю онъ вовсе не переставалъ писать эти безстыдства, и я (все надѣясь въ каждомъ письмѣ найдти что нибудь иное и будучи привлекаемъ любопытствомъ) читалъ все, и моя душа становилась не то что развращенной, но смущенной; она отдалилась отъ благородныхъ и святыхъ мыслей. Общеніе съ испорченными людьми портитъ самого, если только не обладаешь добродѣтелью гораздо большею обычной, гораздо большею, чѣмъ та, какою обладалъ я.

— Вотъ и наказанъ ты, — говорилъ я самому себъ: — за твою самонадъянность! Вотъ что выигрывается, когда пускаешься въ миссіонерство, не имъя должныхъ качествъ для этого!

Въ одинъ прекрасный день я ръшился написать ему эти слова:

«Я до сихъ поръ всёми силами старался вызвать васъ на другія темы, а вы все мнё посылаете разсказы, которые, какъ я откровенно вамъ говорилъ, мнё не нравятся. Если угодно вамъ, чтобы мы говорили о болёе достойныхъ вещахъ, тогда продолжимъ нашу переписку; въ противномъ случав пожмемъ другъ другу руку, и пусть каждый изъ насъ останется при своемъ».

Два дня не было отвъта, и я вначалъ радовался тому. О, благословенное одиночество! — восклицалъ я: — сколь менъе тягостно ты нестройнаго, унижающаго сообщества! Вмъсто того, чтобы сердиться, читая тъ безстыдства; вмъсто того, чтобы напрасно стараться противопоставить имъ благородныя мысли, которыя прославляли бы человъка, я буду опять бесъдовать съ Богомъ, я вернусь къ своимъ дорогимъ воспоминаніямъ о своемъ семействъ, о своихъ истинныхъ друзьяхъ. Я буду снова больше прежняго читать Библію, писать на столикъ свои мысли, изучая свое сердце и стараясь улучшить его, я вернусь снова къ тихой, невинной грусти, въ тысячу разъ предпочтительной всякихъ игривыхъ и скверныхъ картинъ.

Всякій разъ, какъ Тремерелло входилъ въ мою камеру, онъ говорилъ мнъ:—Отвъта еще нътъ.—Хорошо,—отвъчалъ я.

На третій день онъ сказаль мей:—Спньоръ N. N. лежить полубольной.

- Что съ нимъ?

— Онъ не говорить ничего; но все время въ постели, не ъстъ, не ньетъ и въ скверномъ расположении духа.

Я быль сильно опечалень тымь, что онь страдаеть, и что у него ныть никого, кто бы утышиль его.

У меня сорвалось съ языка, или, лучше сказать, вырвалось изъ сердца:—Я напишу ему двъ строчки.

— Я ихъ отнесу сегодня вечеромъ, — сказалъ Тремерелло и ушолъ. Я былъ въ нѣкоторомъ затрудненіи, садясь за столикъ. Хорошо ли я дѣлаю, что снова берусь за перо? Не я ли благословлялъ недавно свое одиночество, какъ вновь отысканное сокровище? Какъ же я непостояненъ! Однако, этотъ несчастный не ѣстъ, не пьетъ; навѣрное онъ боленъ. И время ли теперь покидать его? Послѣдняя моя записка была жестока: не помогла ли она огорчить его? Можетъ быть, не смотря на различіе нашего образа мыслей, онъ никогда бы не разорвалъ нашей дружбы. Моя записка, можетъ быть, показалась ему суровѣе, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ; онъ и принялъ ее за безусловное, пренебрежительное прости.

#### XLI.

Я написалъ слъдующее:

«Я слышу, что вы нездоровы, и это сильно меня огорчаеть. Отъ всего сердца я желаль бы быть возлѣ васъ и оказать вамъ всѣ услуги друга. Я надѣюсь, что единственной причиной вашего молчанія за эти три дня было ваше плохое здоровье. Не оскорбились, вѣдь, вы моей заинской того дня? Я написаль ее, увѣряю васъ въ этомъ, безъ малѣйшаго недоброжелательства и съ единственной цѣлью привлечь васъ къ болѣе серьезнымъ предметамъ разсужденія. Если писать вамъ болѣзнь не позволяетъ, посылайте мнѣ только точныя извѣстія о вашемъ здоровьѣ; я буду вамъ писать всякій день что нибудь, чтобы развлечь васъ и чтобы вы номнили, что я хочу вамъ добра».

Я никогда не ожидаль такого письма, какимъ онъ мнѣ отвѣтилъ. Оно началось такъ: «Я отказываю тебѣ въ дружбѣ: если ты не знаешь, что дѣлать съ моей, то и я не знаю, что мнѣ дѣлать съ твоей. Я не такой человѣкъ, который прощалъ бы оскорбленія; я не такой человѣкъ, который вернулся бы, разъ онъ отринутъ. Потому что ты знаешь, что я боленъ, ты пристаешь лицемѣрно ко мнѣ въ надеждѣ, что болѣзнь ослабитъ мой духъ и допуститъ меня слушать твои проповѣди»... И онъ продолжалъ дальше все въ такомъ же родѣ, жестоко порицая меня, насмѣхаясь надо мной, выставляя въ каррикатурномъ видѣ все, что я говорилъ ему о религіи и о нравственности, обѣщая житъ и умереть всегда однимъ и тѣмъ же, т. е. съ величайшею ненавистью и съ величайшимъ презрѣніемъ ко всѣмъ философіямъ, отличнымъ отъ его.

Я быль ошеломлень.

— Хорошихъ дёлъ надёлалъ я,—говорилъ я себё съ горемъ и ужасомъ.—Богъ мнё свидётель, что мои намёренія были чисты! Нётъ, я не заслужилъ этихъ оскорбленій! Терпеніе! однимъ образумиленіемъ больше. Да образумится и тотъ, если онъ выдумываетъ

себъ обиды, чтобы имъть удовольствіе не прощать ихъ! Больше того, что я сдълаль, я не обязань дълать.

Всетаки, спустя нѣсколько дней, мое негодованіе улеглось, и я подумаль, что такое бѣшеное письмо могло быть результатомъ непродолжительной возбужденности. — Можетъ быть, онъ и стыдился его, — говорилъ я: — но слишкомъ гордъ, чтобы признаться въ томъ, что онъ не правъ. Не великодушно ли будетъ теперь, когда у него было время успокоиться, еще разъ написать ему?

Мнъ многаго стоило принести въ такую жертву мое самолюбіе, но я это сдълалъ. Кто смиряется, не имъя въ виду низкихъ цълей, тотъ не унижается, какое бы несправедливое презръне ни

пало на него.

Я получиль въ отвъть письмо менте жестокое, но не менте оскорбительное. Онъ, непримиренный, говориль мит, что уди-

вляется моей евангельской кротости.

«Ну, хорошо, примемся, продолжаль онъ: опять за переписку; но будемъ говорить прямо. Мы не любимъ другъ друга. Мы будемъ писать съ той цълью, чтобы каждому позабавить самого себя, свободно излагая на бумагъ все, что приходитъ намъ въ голову: вы—ваши серафимскія мысли и образы, а я—свои богохульства; вы—ваши восторги по поводу достоинства мужчины и женщины, а я—простой разсказъ о своихъ нечестіяхъ, въ надеждъ, что я обращу васъ, а вы обратите меня. Отвъчайте мнъ, нравится ли вамъ такой договоръ».

Я отвічаль: «Это не договорь, а насмішка. Я искренно желаль вамь добра. Совість не обязываеть меня больше ни къ чему иному, какь къ пожеланію вамь всякаго счастія и въ этой и будущей жизни».

Такъ кончились мои тайныя сношенія съ этимъ челов'єкомъ, кто знаеть!—можеть быть, бол'єе ожесточеннымъ несчастіємъ и безумствующимъ съ отчаянія, чтмъ дурнымъ по натур'є.

#### XLII.

И опять я истинно благословляль свое одиночество, п мои дни втеченіе нѣкотораго времени вновь потекли безь всякихь перемѣнь.

Кончилось лёто; въ послёдней половинё сентября жаръ спалъ. Наступилъ октябрь; я радовался теперь, что у меня комната будетъ хороша для зимняго времени. Но вотъ разъ утромъ приходитъ тюремный смотритель и говоритъ мнъ, что ему приказано перемънить мою камеру.

— Куда же переводятъ меня?

— Да вотъ тутъ, въ нъсколькихъ шагахъ отсюда, въ болъе прохладную камеру.

- А почему же не подумали объ этомъ въ то время, когда я умиралъ отъ жары и когда воздухъ кишѣлъ комарами, а постель—клопами?
  - Приказа раньше не было.
  - Ну, хорошо!-идемъ.

Хотя я и многое вытеривль въ этой камерв, мнв, всетаки, грустно было покидать ее; и не только потому, что она была прекрасной въ холодное время года, но и по многимъ другимъ причинамъ. Тамъ у меня были муравын, которыхъ я любилъ и кормиль съ заботливостью, я сказаль бы, почти отеческой, если бы это не было смѣшнымъ выраженіемъ. За нѣсколько дней передъ этимъ мой милый паучокъ, о которомъ я говорилъ, эмигрировалъ куда-то, уже не знаю, по какой причинъ; но я говорилъ себъ: кто знаетъ, не вспомнитъ ли онъ обо мнт и не вернется ли? И теперь, когда я ухожу, можеть быть, вернется онь и найдеть эту камеру пустой; а если и будеть здёсь другой какой нибудь гость, можеть, будеть онь врагомъ науковъ и смететь туфлей эту красивую паутину и раздавить бъдную тварь! Сверхъ того, не скрашивалось ли мое печальное пребывание въ этой камеръ добротою Цанце? Бывало, такъ часто прислонялась она къ этому окну и великодушно кидала моимъ муравьямъ крошки буццолан 1). Тамъ, бывало, сидъла обыкновенно; здъсь вотъ разсказывала мнъ про это; туть разсказывала про то; тамъ вонъ наклонялась она надъ моимъ столикомъ и обливала его своими слезами!

Пом'вщеніе, куда перевели меня, находилось также въ свинцовыхъ тюрьмахъ <sup>2</sup>), но на сѣверъ и западъ, съдвумя окнами,—одно здѣсь, другое тамъ; мѣстопребываніе постоянныхъ простудъ и страшнаго холода въ суровые мѣсяцы.

Окно, выходившее на западъ, было огромное; окно, выходившее на съверъ, было маленькое и находилось высоко надъ моею кроватью.

Я высунулся сначала въ то окно и увидёль, что оно выходить напротивъ палаццо патріарха. Вблизи моей тюрьмы находились другія въ небольшомъ флигелѣ направо и въ каменномъ строеніи напротивъ меня. Въ этомъ строеніи было двѣ камеры, одна надъ другой. Въ нижней было громадное окно, и въ него видно мнѣ было, что тамъ ходитъ по комнатѣ человѣкъ, прилично одѣтый. Это былъ синьоръ Капорали ди Чезена. Онъ увидалъ меня, сдѣлалъ мнѣ какой-то знакъ, и мы сказали другъ другу наши имена.

<sup>1)</sup> Buzzolai—венеціанское печенье, нѣчто въ родѣ пирожковъ.

Прим. перев.

<sup>2)</sup> Sotto і ріоты. Собственно «подъ свинцами», т. е. въ самомъ верхнемъ этажъ, подъ свинцовою крышей. Тюрьмы въ этомъ этажъ потому и называются просто: і ріоты—свинцы.
Прим. перев.

Потомъ захотъть я взглянуть, куда выходить мое другое окно. Я поставиль на кровать столикъ, на столикъ стулъ, вскарабкался на него и увидъть себя на одномъ уровнъ съ крышей палаццо. По ту сторону палаццо представился мнъ прекрасный видъ на городъ и на лагуну.

Я стоять и любовался этимъ прекраснымъ видомъ и, слыша, что отворяется дверь, я не тронулся съ мъста. Это былъ тюремный смотритель, который, увидавъ меня взобравшимся туда наверхъ, забылъ, что я не могу, какъ крыса, уйдти черезъ ръшетку, вообразилъ, что я пытаюсь бъжать, и, страшно испугавшись, быстро вскочилъ на кровать, не смотря на ломоту въ бедрахъ, которая мучила его, и схватилъ меня за ногу, пронзительно крича.

— Да развъвы не видите, —сказаль я ему: —что нельзя бъжать въдь туть ръшетка? Неужели вы не можете сообразить, что я взлъзъ только изъ одного любопытства?

— Вижу, сьоръ, вижу, понимаю; но слѣзайте, говорю я вамъ, слѣзайте; еще соблазнитесь, пожалуй, улепетнуть.

И мнъ пришлось слъзть, и я разсмъялся.

#### XLIII.

Въ окна боковыхъ камеръ я познакомился съ шестью другими политическими заключенными.

И вотъ я, предполагая, что буду находиться въ большемъ одиночествъ, чъмъ прежде, попадаю въ нъкоторомъ родъ въ общество. Въ началъ я досадовалъ на это, то ли потому, что долгая затворническая жизнь сдълала меня нелюдимымъ, то ли потому, что непріятный исходъ моего знакомства съ Джуліано меня сдълаль недовърчивымъ.

Тъмъ не менъе, тъ небольше разговоры, которые мы вели, частио словами, частио знаками, въ короткое время сдълались для меня благодъяніемъ, если не потому, что эти разговоры развеселяли меня, такъ, по крайней мъръ, потому, что они служили развлечениемъ для меня. О своемъ сношени съ Джуліано я не сказаль ни съ къмъ ни слова. Мы дали другъ другу честное слово, что схоронимъ въ себъ эту тайну. Если я и говорю о томъ на этихъ страницахъ, такъ это потому, что кому бы ни понались онъ на глаза, тому невозможно будетъ догадаться, кто изъ всъхъ, находившихся въ этой тюрьмъ, былъ Джуліано.

Къ новымъ вышеупомянутымъ знакомствамъ съ товарищами по заключению присоединилось еще одно, которое было для меня самымъ пріятнымъ.

Изъ большаго окна мнѣ виднѣлся, кромѣ тюремъ, бывшихъ насупротивъ меня, цѣлый рядъ крышъ, украшенный трубами,

террасками, колокольнями, куполами, который сливался въ перспективъ съ моремъ и небомъ. Въ ближайшемъ ко миъ домъ, — это былъ флигель патріархатства, — жило одно доброе семейство, которое получило права на мою признательность, выказывая миъ свопми поклонами состраданіе и жалость, которую я внушалъ имъ. Одинъ поклонъ, одно слово любви несчастнымъ, —какая это великая милость!

Началось это съ того, что тамъ изъ окна выглянулъ мальчикъ, лътъ девяти или десяти, поднялъ ко мнъ свои рученки, и я услыхалъ, что онъ кричитъ:

— Мама, мама, вонъ тамъ вверху, въ свинцовой тюрьмѣ, посадили кого-то. О, бѣдный арестантъ, кто ты?

— Я Сильвіо Пелико, — отв'вчаль я.

Подбъжаль къ окну и другой мальчикъ, постарше, и закричаль:

— Ты Сильвіо Пелико?

— Да; а вы, милыя дъти?

— Меня зовуть Антоніо С..., а моего брата — Джузенне.

Потомъ онъ обернулся назадъ и сказалъ:— Что еще надо спросить у него?

И какая-то женщина, въ половину скрытая отъ меня, думаю, что это была ихъ мать, подсказала этимъ милымъ дътямъ нъсколько ласковыхъ словъ, которыя они мнъ и сказали, и я съ нъжностью поблагодарилъ ихъ за то.

Эти разговоры были непродолжительны, и не нужно было злоупотреблять ими, чтобы не заставить тюремнаго смотрителя браниться; но всякій день повторялись эти разговоры, къ великому моему утѣшенію, на разсвѣтѣ, въ полдень и вечеромъ. Когда зажигали огонь, эта женщина запирала окно, и дѣти кричали мнѣ:— Доброй ночи, Сильвіо!—и она, дѣлавшись въ темнотѣ посмѣлѣе, повторяла растроганнымъ голосомъ:—Доброй ночи, Сильвіо! мужайся!

Когда д'єти, бывало, завтракали или закусывали, они говорили мн'є: — Ахъ, если бы мы могли дать теб'є нашего коф'є съ молокомъ! если бы мы могли дать теб'є нашихъ буццолаи! Въ тотъ день, когда ты будешь на свобод'є, вспомни о насъ и приходи къ намъ! Мы дадимъ теб'є славныхъ, горячихъ буццолаи и много, много поц'єлуевъ!

#### XLIV.

Въ октябръ и всяцъ стекались для меня годовщины самыхъ печальныхъ происшествій. Я быль арестованъ 13 числа этого м всяца въ предъидущемъ году. Кром в этого, много другихъ печальныхъ воспоминаній выпадали на этотъ м всяцъ. За два года пе-

редъ этимъ, въ октябръ мъсяцъ, по несчастной случайности, утонулъ въ Тичино одинъ прекрасный человъкъ, человъкъ съ большими достоинствами, котораго я очень уважалъ. За три года передъ тъмъ, въ октябръ, нечаянно застрълился изъ ружья Одоардо Брике, юноша, котораго я любилъ, какъ своего сына. Во времена моей первой юности, въ октябръ, поразило меня другое тяжелое горе.

Хотя я и не суевъренъ, но меня приводило въ уныніе роковое стеченіе въ этомъ мъсяцъ столь несчастныхъ воспоминаній.

Разговаривая въ окно съ этими дътьми и съ своими товарищами по заключению, я притворялся веселымъ, но едва я входилъ въ свое 'логово, невыразимая тяжесть горя камнемъ падала на сердце.

Я брался за перо, чтобы написать какіе нибудь стихи или что нибудь другое въ литературномъ родѣ, и непреодолимая сила, казалось, принуждала меня писать совсѣмъ другое. Что?—длинныя нисьма, которыя я не могъ отсылать, длинныя письма къ моему дорогому семейству, въ которыхъ я изливалъ все мое сердце. Я писалъ ихъ на столикѣ и потомъ соскабливалъ ихъ. Они были наполнены выраженіями горячей любви, нѣжности, воспоминаніями о томъ счастіп, какимъ я наслаждался въ родной семьѣ, окруженный отцомъ, матерью, братьями и сестрами, столь снисходительными, столь любящими. Тоска но родной семьѣ, пламенное желаніе повидать ее внушали мнѣ тысячи прочувствованныхъ, страстныхъ выраженій. Я писалъ цѣлыми часами, и все еще многое оставалось невысказаннымъ, все еще много другихъ мыслей, другихъ чувствъ просилось на бумагу.

Это было повтореніемъ моей біографіи, повтореніемъ, только въ новой формѣ, морочившимъ меня картинами прошлаго; это заставляло меня обращать мои взоры къ тому счастливому времени, котораго уже не было больше. Но, Боже мой! сколько разъ, представивъ себѣ на бумагѣ, самымъ живѣйшимъ образомъ, какой нибудь моментъ моей наисчастливѣйшей жизни, унесшись опьяненной фантазіей до того, что мнѣ казалось—я нахожусь съ тѣми лицами, которымъ пишу,— сколько разъ внезапно вспоминалось мнѣ настоящее, перо выпадало изъ рукъ, и меня охватывалъ ужасъ! Это были по истинѣ страшныя минуты! Я и прежде иногда испытывалъ ихъ, но никогда въ такія минуты не содрогался такъ, какъ теперь.

Я принисываль эти содроганія, эту столь страшную тоску слишкомь большой возбужденности чувствь, вызванной эпистолярною формой, какую я придаваль своему писанію, и тъмъ еще, что я обращаль эти письма къ лицамъ, столь дорогамъ для меня.

Я хотыть заняться другимъ и не могь; я хотыть бросить, по крайней мъръ, эпистолярную форму — и не могь. Я браль перо,

садился писать—и въ результатъ всегда оказывалось письмо, полное нъжной любви и полное горя.

— Неужели уже больше не свободна моя воля?—говориль я себъ.—Эта необходимость дълать то, чего я вовсе не хотъль бы, не есть ли помъщательство моего мозга? Въдь этого прежде со мной не случалось. Еще было бы это объяснимо въ первые дни заточенія; но теперь, когда я свыкся съ тюремной жизнью, теперь, когда моя фантазія должна бы успокоиться относительно всего; теперь, когда я взростиль въ себъ столько философскихъ и религіозныхъ мыслей, какъ это я сдълался рабомъ слъпыхъ желаній сердца, и ребячусь такъ? Займемся тогда другимъ.

Я старался тогда молиться; или принуждаль себя къ изученію нѣмецкаго языка. Тщетное усиліе! Я замѣчаль, что опять я писаль другое письмо.

#### XLV.

Сущая болъзнь было подобное состояніе; не знаю, не должень ли я сказать, что это было нъчто въ родъ сомнамбулизма. Безъ сомнънія, это было результатомъ чрезмърной усталости, вызванной постояннымъ бодрствованіемъ и размышленіемъ.

Пошло еще дальше. Постоянная безсонница овладёла мною, и ночи, большею частью, сдёлались лихорадочными. Тщетно переставаль я пить по вечерамь кофе; безсонница была та же самая.

Мнѣ казалось, что во мнѣ было два человѣка: одинъ все хотѣлъ писать письма, другой хотѣлъ дѣлать что нибудь иное. Хорошо,—говорилъ я:—помиримся на томъ: пиши письма, но пиши ихъ понѣмецки; вотъ мы, такимъ образомъ, и будемъ учиться этому языку.

Съ этихъ поръ я писалъ все на дурномъ нѣмецкомъ языкѣ. По крайней мѣрѣ, я сдѣлалъ, такимъ образомъ, нѣкоторый успѣхъ въ этомъ занятіи.

Утромъ, послѣ долгаго бодрствованія, истомленный мозгъ впадаль въ какой-то тяжелый сонъ. И снилосьмнѣ, или, скорѣе, бредилъ я тогда, что будто бы вижу я, какъ тоскуетъ и убивается по мнѣ отецъ, мать или кто нибудь изъ близкихъ. Я слышалъ ихъ жалобныя рыданья и скоро, самъ рыдая, просыпался я, содрогаясь отъ ужаса.

Иногда, въ эти короткіе сны, казалось мит, что я слышу, какъ матушка уттываеть другихъ, входя съ ними въ мою камеру, и обращается ко мит со священит шими словами относительно долга безропотной покорности Всемогущему; и когда я все болте и болте ободрялся и веселтът, видя мужество ея и другихъ, она вдругъ заливалась слезами, и вст плакали. Никто не можетъ знать, какъ надрывалось тогда мое сердце.

Чтобы избавиться отъ такого бъдственнаго положенія, я пробоваль вовсе не ложиться въ постель. Всю ночь не гасиль огня и сидъль у стола за письмомъ или чтеніемъ. Но что? Бывали моменты, когда я читаль, будучи совершенно бодръ, но читаль, ничего не понимая, и моя голова не была въ состояніи связать ни одной мысли. Тогда я переписываль что нибудь, но переписываль, думая совершенно о другомъ, чъмъ то, что я писаль, думая только о своихъ несчастіяхъ.

А если ложился въ постель, было еще хуже. Никакое положение не было сноснымъ; я ворочался съ боку на бокъ, и дёло кончалось тёмъ, что мнъ приходилось вставать. А если я и засыналъ; то эти повергавшие меня въ отчаяние сны причиняли мнъ больше зла, чъмъ бодрствование.

Мои молитвы были безплодны; тёмъ не менёе, я часто повторяль ихъ, не произнося много словъ, а только взывая къ Богу. Боже, Ты близокъ къ человёку, ты знаешь всё человёческія печали!

Въ эти страшныя ночи до того разыгрывалось мое воображеніе, что, хотя я и не спалъ, казалось мнѣ, что я слышу то стоны въ моей камерѣ, то чей-то сдавленный хохотъ. Я съ дѣтства никогда не вѣрилъ ни въ домовыхъ, ни въ вѣдьмъ, а теперь этотъ смѣхъ, эти стоны меня ужасали, и я не зналъ, какъ объяснить себѣ это, и противъ воли думалъ, что не служу ли я посмѣшишемъ для неизвѣстныхъ мнѣ злобныхъ существъ?

Много разъ, дрожа отъ страху, я хваталь свъчу и смотрълъ, нътъ ли кого подъ кроватью, кто бы дразнилъ меня? Много разъ западало мнъ въ голову сомнъніе, что меня перевели въ эту камеру изъ прежней потому, что здъсь есть какая-то ловушка, что, можетъ быть, въ стънахъ сдълано потайное отверстіе, откуда шпіоны слъдятъ за всъмъ, что я дълаю, и безсердечно забавляются моими страхами.

Если стою у стола, кажется мив, что кто-то тянеть меня за платье, то кто-то толкаеть мою книгу, которая падаеть на полъ, то кто-то дуеть на огонь сввчи, чтобы затушить ее. Я вскакиваль тогда на ноги, озирался кругомь, ходиль по комнатв съ какою-то недовврчивостью, мнительностію, и спрашиваль самъ себя: въ разсудкв ли я? не сошоль ли я съ ума? И не различаль больше, дъйствительность ли то, что я вижу и чувствую, или все это сонъ, иллюзія? И тогда я взываль съ тоскою:

«Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?» 1).

<sup>1)</sup> Боже мой, Боже мой, ужели Ты оставиль меня?

#### XLVI.

Какъ-то разъ я легъ въ постель, не задолго до разсвъта, будучи твердо увъренъ, что я положилъ свой платокъ подъ изголовье. Послъ недолгаго тяжелаго сна я проснулся, какъ обыкновенно, и миъ показалось, что меня душили. Я чувствовалъ, что у меня сильно сдавлено горло. Странное дъло. Шея у меня была обвернута моимъ платкомъ, кръпко связаннымъ въ нъсколько узловъ. Я поклялся бы, что не дълалъ этихъ узловъ, что я не дотрогивался до платка съ той поры, какъ положилъ его подъ подушку. Приходится думатъ, что я сдълалъ это во сиъ или въ бреду, не сохранивъ о томъ ни малъйшей памяти; но я не могъ этому върить; и съ той поры я всякую ночь подозръвалъ, что меня задушатъ.

Я понимаю, на сколько эти безумства должны быть смѣшны для другихъ, но мнѣ, который испытывалъ ихъ, они причиняли такое страданіе, что я все еще дрожу при одной мысли о нихъ.

Всякое утро мои страхи исчезали, — и пока длился дневной свъть, я чувствоваль себя столь оправившимся отъ этихъ ужасовъ, что мнъ казалось невозможнымъ когда нибудь снова страдать отъ нихъ. Но при закатъ солнца я начиналь опять дрожать, какъ въ лихорадкъ, и каждая ночь приводила за собой нелъпыя безумства предъидущей.

Чёмъ больше я падаль духомъ во мракѣ, тѣмъ больше прилагаль усилій втеченіе дня, чтобы показаться веселымъ въ разговорахъ съ товарищами, съ обоими мальчиками патріархатства и съ своими тюремщиками. Слыша, какъ я шучу, никто бы не вообразиль себѣ того жалкаго недуга, которымъ я страдалъ. Я надѣялся этими усиліями укрѣпить себя, но они ни къ чему не вели. Эти ночные призраки, которые днемъ я называлъ глупостью, вечеромъ вновь становились для меня страшной дѣйствительностью.

Если бы я смёль, я бы упросиль коммиссію перемёнить мнё комнату, но я не рёшился на это, боясь показаться смёшнымь.

Всѣ разсужденія, всѣ размышленія, всѣ старанія, всѣ молитвы были тщетны: мной овладѣла страшная мысль, что я совершенно и навсегда покинутъ Богомъ.

Всё эти лукавые софизмы противъ Провидёнія, казавшіеся мнё за нёсколько недёль передъ этимъ, когда еще я былъ способень разсуждать, столь глупыми, теперь не выходили у меня изъ головы, и мнё казалось, что ихъ нужно принять во вниманіе. Нёсколько дней я боролся противъ этого искушенія и, накопецъ, устунилъ ему.

Я пересталь признавать благо религіи; я говориль такь же, какь говорять безумные атеисты, какь Джуліано, недавно писавшій мнѣ: религія не служить ни къ чему иному, какъ къ ослабленію способностей ума. Я рѣшился, въ своемъ высокомѣріи, повѣрить тому, что, отказавшись отъ Бога, я придамъ силы моему уму. Безумная увѣренность! Я отрицалъ Бога и не умѣлъ отречься отъ невидимыхъ злобныхъ существъ, которыя, казалось, окружали меня и питались моими скорбями.

Какъ назвать это мученіе? Достаточно ли сказать, что это была бол'єзнь? или это было въ то же самое время божеской карой, побуждавшей меня отбросить мою гордость и познать, что, безъ особеннаго св'єта, я могъ сд'єлаться нев'єрующимъ, какъ Джуліано, и бол'єє безумнымъ, ч'ємъ онъ?

Что бы это ни было, Господь избавиль меня отъ такого зла, когда я всего менъе этого ожидалъ.

Разъ какъ-то утромъ, послъ того, какъ я выпилъ кофе, со мной случилась страшная рвота и колики. Я думалъ, что меня отравили. Послъ мучительной рвоты, я былъ весь въ поту и легъ на кровать. Къ полудню я заснулъ и спалъ спокойно до вечера.

Я проснулся, удивляясь такому нежданному спокойствио; сонъ, казалось, прошелъ, и я всталъ. Если я встану, говорилъ я себъ, у меня будетъ больше силъ къ борьбъ съ обычными страхами.

Но страхи не явились. Я ликовалъ и, будучи полонъ благодарности, снова чувствуя присутствіе Господа, бросился на землю, чтобы помолиться Ему и испросить у Него прощенія въ томъ, что я втеченіе многихъ дней отрицалъ Его. Это изліяніе радости истощило мои силы; и, оставшись нъсколько времени на колъняхъ, прислонившись къ стулу, я былъ вновь застигнутъ сномъ и въ этомъ положеніи заснулъ.

Послѣ этого, не знаю, черезъ часъ или черезъ нѣсколько часовъ, я проснулся на половину и бросился, какъ былъ, одѣтый, на постелю и проспалъ до зари Я чувствовалъ себя все еще соннымъ втеченіе цѣлаго дня; вечеромъ я быстро легъ и проспалъ всю ночь. Какой кризисъ произошелъ во мнѣ? Я его не знаю, но я выздоровѣлъ.

#### XLVII.

Тошнота, которою давно уже страдаль мой желудокъ, прекратилась, прекратились и головныя боли, и на меня напаль страшный аппетить. Желудокъ вариль превосходно, и мои силы увеличивались. Дивное Провидъніе! оно отняло у меня силы, чтобы смирить меня; оно возвратило мнъ ихъ потому, что приближалось время произнесенія приговоровъ, и Провидъніе хотъло, чтобы я не паль духомъ при ихъ объявленіи.

24-го ноября, одинъ изъ нашихъ товарищей, докторъ Форести, былъ взятъ изъ свинцовыхъ тюремъ и переведенъ, мы не знали,

куда. Тюремный смотритель, его жена и секондини были перепуганы; ни одинъ изъ нихъ не хотълъ пролить свъту на эту тайну.

- И что это хочется вамъ знать,—говорилъ мнѣ Тремерелло:— если туть нѣтъ ничего хорошаго знать? Я и такъ уже слишкомъ много сказалъ вамъ.
- Ну, да къ чему же послужитъ молчаніе?—воскликнулъ я, весь дрожа:—развъ я не понялъ васъ? Въдь онъ осужденъ на смерть?

— Кто?.. онъ?.. докторъ Форести?..

Тремерелло находился въ нерѣшимости; но страсть къ болтовнѣ была изъ его добродѣтелей.

— Не скажите потомъ, что я болтунъ. Собственно я не хотълъ разинуть рта относительно этого. Помните, что вы меня вынудили.

— Да, да, я вынудилъ, но смълъй! скажите мнъ все! Что съ

бѣднымъ Форести?

- Ахъ, синьоръ! Его заставили пройдти мостъ Вздоховъ! Онъ въ камерахъ для уголовныхъ! Смертный приговоръ произнесенъ надъ нимъ и еще надъ двоими.
  - И его казнять?.. когда?.. О, несчастные! А кто тъ двое?
- Я ничего не знаю, я ничего не знаю. Приговоръ еще не обнародованъ. По всей Венеціи говорять, что будеть много смягченій наказанія. Дай Богь, чтобы никого изъ нихъ не казнили смертію! Дай Богь, если не всѣ будуть спасены отъ смерти, дай Богь, чтобы вы, по крайней мѣрѣ, избѣгли ея! Я такъ къ вамъ привязанъ... извините за вольность... какъ къ своему брату!

Онъ ушелъ отъ меня растроганный. Читатель можетъ себъ представить, въ какомъ волнении я находился весь этотъ день и потомъ всю ночь и еще много дней, такъ какъ я больше ничего не

могъ узнать.

Неизвъстность длилась съ мъсяцъ; наконецъ, приговоръ относительно подсудимыхъ перваго процесса былъ обнародованъ. Приговорено было много лицъ; изъ нихъ девять было осуждено на смерть, но императоръ помиловалъ ихъ, и смертная казнь была замънена тяжкимъ тюремнымъ заключеніемъ—кому на двадцать лътъ, кому на пятнадцать (въ этихъ двухъ случаяхъ осужденные должны были вынести наказаніе въ кръпости Шпильбергъ около города Брюнна въ Моравіи), кому на десять лътъ и менъе (и тогда шли въ кръпость Лайбахъ).

Если смягчили наказаніе всёмъ подсудимымъ перваго процесса, то не служитъ ли это доказательствомъ того, что смерть должна пощадить подсудимыхъ и втораго процесса? Или такое снисхожденіе было оказано только первымъ, потому что они были арестованы до тёхъ еще постановленій, которыя были послё обнародованы противъ тайныхъ обществъ, и вся строгость падетъ на вторыхъ?

— До разръшенія моихъ сомніній не можеть быть далеко, — говориль я: — слава Богу, что у меня есть время предвидіть смерть и приготовиться къ ней.

#### XLVIII.

Моей единственной мыслью было — умереть похристіански и съ должнымъ мужествомъ. Было у меня искушеніе избавиться отъ висѣлицы самоубійствомъ, но это искушеніе исчезло. Какое пре-имущество въ томъ, что я не дамся убить себя палачу, а буду самъ своимъ палачемъ? Что! я спасаю честь этимъ? И не ребячество ли думать, что больше чести подшутить надъ палачемъ, чѣмъ не дѣлать этого, когда все равно неизбѣжно умереть? И не будь я христіаниномъ, самоубійство, если поразсудить о томъ, кажется мнѣ глупою забавою, безполезностью.

— Если пришелъ конецъ моей жизни, — говорилъ я себъ, — то не счастливъ ли я тъмъ, что мнъ есть время собраться съ мыслями и очистить свою совъсть желаніями и расканніями, достойными человъка? Разсуждая заурядно—идти на висълицу, это есть самая худшая изъ смертей; разсуждая мудро, не есть ли это лучшая изъ столькихъ смертей, которыя приходятъ чрезъ болъзни, болъзни, ослабляющія разумъ, не допускающія душъ оторваться отъ пошлыхъ, низкихъ мыслей?

Я такъ проникся справедливостью этого разсужденія, что страхъ смерти, и смерти такого рода, какъ висълица, совсъмъ исчезъ у меня. Я много размышлялъ о Святыхъ Дарахъ, которые должны были дать мнъ силъ къ этому торжественному шагу, и мнъ казалось, что я могу принять эти Дары съ такимъ настроеніемъ, что они не замедлили бы оказать свое дъйствіе. Сохраню ли я эту высоту духа, которую я, какъ думалъ, имъю, этотъ миръ, это чувство снисхожденія къ тъмъ, кто меня ненавидъль, эту радость, что я могу свою жизнь принесть въ жертву волъ Божіей,—сохраню ли я ихъ, когда поведутъ меня на казнь? Увы! человъкъ полонъ противоръчій; и когда тебъ кажется, что ты сталъ болъе сильнымъ, болъе безгръшнымъ, черезъ минуту послъ этого ты можешь впасть въ слабость и прегръшеніе! Одинъ Господъ знаетъ, умру ли я тогда достойно. Я еще недовольно высокаго мнънія о себъ, чтобы утверждать это.

Мое воображеніе, между тёмъ, остановилось на мысли—въроятной близости смерти—такимъ образомъ, что умереть мит казалось не только возможнымъ, но я даже предчувствовалъ, что я навърное умру. Всякая надежда на то, что я избъгну этого опредъленія судьбы, все больше и больше покидала меня, и при каждомъ звукъ шаговъ и ключей, всякій разъ, какъ растворяли мою дверь, я говорилъ себъ: мужайся! можетъ быть, пришли за тобой, чтобы вести тебя къ выслушанію приговора. Выслушаемъ его съ полнымъ достоинства спокойствіемъ и благословимъ Господа.

Я размышлять о томъ, что я должень быль написать въ последний разъ своимъ роднымъ и въ отдельности отцу, матери, каждому изъ братьевъ и каждой изъ сестеръ; и, перебирая въ своемъ умѣ выраженія чувствъ, столь глубокихъ и столь священныхъ, я умилялся и илакалъ, и эти слезы не ослабляли моего желанія безропотно подчиниться Верховному промыслу.

Какъ было не вернуться безсонницѣ? Но какая была разница между этой безсонницей и прежней! Я не слышалъ ни стоновъ, ни смѣху въ комнатѣ; не бредилъ ни духами, ни спрятавшимися людьми. Ночь была для меня желаннѣе дня, потому что ночью я больше сосредоточивался въ молитвѣ, Къ четыремъ часамъ я обы-



кновенно ложился въ постель и спалъ мирнымъ сномъ около двухъ часовъ. Проснувшись, я еще дэлго лежалъ въ постели. Вставалъ къ одиннадцати.

Однажды ночью легъ я нъсколько раньше обыкновеннаго; не прошло еще четверти часа, какъ я заснулъ, — просыпаюсь, и мнъ бросается въ глаза сильный свътъ на стънъ. Я испугался, что не впалъ ли я снова въ прежній бредъ; но то, что я видълъ, не было иллюзіей. Этотъ свътъ падалъ изъ выходившаго на съверъ окошечка, подъ которымъ я лежалъ.

Я соскакиваю на полъ, беру столикъ, ставлю его на кровать, сверху кладу стулъ, взлъзаю на него—и вижу одно изъ прекрас-

## ИЗДАНІЯ А. С. СУВОРИНА.

Въ книжныхъ магазинахъ "Новаго Времени" (А. С. Суворина) въ Петербургѣ, Москвѣ и Харьковѣ.

Лебонь, Дж. Муравьи, пчелы и осы. Наблюдение падъ правами общежительных переводъ Д. В. Аверкіева. Съ приложеніемъ статьи переводчика "Муравьиные слъды". Спб. 1884. Ц. 3 р.

Лейнснеръ. Нашъ Вѣкъ. Общій обзоръ важивищихъ явленій въ области исторіи, искусства, науки и промышленности. Со множествомъ портретовъ, рисунковъ, автографовъ и др. иллюстрацій. 2 большихъ тома. Ц. 18 р.

Маркевичь, Б. Переломь. Правдивая исторія. Въ 4-хъ частяхъ. Ц. 6 р.

Масальскій, К. Стрыльцы. Историческій романъ. Ц. 1 р. 50 к.

Мериме. Вароолемеевская ночь. Историческая хроника. Перев. съ франц. Ц. 1 р.

Мордовцевъ, Д. Л. Царь и гетманъ. Исторический романъ въ 2-хъ частяхъ. Изд. 2-е. Спб. Ц. 2 р. 50 к.

Немировичь-Данченко, В. Годъ войны. Дневникърусскаго корреспондента (1877-1878). 2 тома Ц. 4 р.

— Святыя горы. (Русскій Аеонъ). Очерки и впечатленія. Ц. 80 к.

— Быль. Новыя повъсти, очерки и разсказы. Ц. 2 р.

— Стихотворенія. Ц. 2 р. 50 к.

Пальмъ, А. И. Петербургская саранча. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Ц. 1 р. 50 к.

Старый баринъ. Комедія. Ц. 65 коп.Гражданка. Сцены. Ц. 65 к.

Полевой, Н. Клятва при Гробъ Господнемъ. Русская быль XV въка. Ц. 1 р. 50 к.

Рише, Шарль. Сомнамбулизмъ, демонизмъ и яды интеллекта. Перев. съ франц. Ц. 1 р. 50 к.

Романовъ, В. В. За Уралъ! Разсказъ изъ воспоминаній о Сибири. Въ 2-хъ частяхъ. Ц. 2 р.

Русская портретная галлерея. Собраніе портретовь замічательных русских дюдей, начиная съ ХУІІІ столітія, съ краткими ихъ біографіями. (Фототипіи съ лучшихъ оригиналовъ). Выходить всего въ количестві 500 экз. выпусками, состощими изъ 6-ти портретовъ. Ц. каждому выпуску 2 рубля.

Саліасъ, графъ. Цетербургское дѣйство. Историческій романь (1762). Изданіе 2-е. Ц. 4 р., въ роскоши, перепл. 5 р.

Саліась, графъ. На Москвё. Историческій романь въ 4-хъ частяхъ. (Изъ временъ чумы 1771 г.). Ц. 4 р., въ роскоши. переплеть 5 р.

— Атаманъ Устя. Поволжская быль. Въ 2-хъ частяхъ. Ц. 2 р.

— Поэтъ-намъстникъ 1785-1788. Ц. 1 руб.

Саймъ Днемсъ. Краткая исторія нѣмецкой литературы. Перев. съ англійскаго. Ц. 60 коп.

Самсоновъ. Пережитое. Мечты и раз-

Сенстебри, Д. Краткая исторія французской литератури. Перев. съ англ. Сиб. 1884. Ц. 40 к., на вел. бум. 70 к.

Смирновъ, С. И. У пристани. Романъ. Ц. 1 р. 50 к.

Стоюнинь, В. Историческія сочиненія, 2 т. (т. 1-й, Александръ Семеновичъ Шишковъ; т. 2-й, А. С. Пушкинъ). Ц. каждаго т. 1 р. 50 кой.

Суворинъ, А. и Буренинъ, В. Медея. Драма въ 4-хъ дъйствияхъ въ стихахъ и прозъ. Изд. 2-е. Ц. 1 р.

Федотовь, А. Про бълаго бычка. Комедія въ 4-къ дъйствіяхъ, съ эпилогомъ. Спб. 1884. Ц. 1 р.

Фогть, Карль. Млекопитающія. Картины Шпехта. Ц. въ нерепл. 23 р.

Фурманъ, П. С. Дочь шута. Романъ въ 2-хъ томахъ (изъ временъ императрицы Анны Іоановии). Опб. 1885. Ц. за 2 т. 1 р. 50 к.

— Русскій граверъ: Историческая повъсть. Ц. 75 к.

Хрущовъ, И. П. Очеркъ ямскихъ и почтовихъ учрежденій отъ древнихъ времень до царствованія Екатерины И. Спб. 1884. Ц. 2 р. 50 к.

Чернасовъ, А. Заински охотника восточной Сибири. Ц. 4 р., въ роск. пер. 5 р.

**Шашковъ, С. С.** Исторія русской женщины. Ц. 1 р. 75 кон.

Штернъ, А. Всеобщая исторія литературы. Переводъ съ нѣмецкаго, дополненний библіографичестими указаніями. Ц. 2 р., въ изящномъ переплетѣ 2 р. 75 к.

### ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

# "ИСТОРИЧЕСКІЙ ВЪСТНИКЪ".

Подписная цёна за 12 книгь въ годъ **десять** рублей съ пересылкой и доставкой на домъ.

Главная контора въ Петербургѣ, при книжномъ магазинѣ "Новаго Времени" (А. С. Суворина), Невскій просп., д. № 38. Отдѣленіе главной конторы въ Москвѣ, при московскомъ отдѣленіи книжнаго магазина "Новаго Времени", Кузнецкій мостъ, домъ Третьякова.

Программа "Историческаго Въстника": русскія и иностранныя (въ дословномъ переводъ или извлеченіи) историческія сочиненія, монографіи, романы, повъсти, очерки, разсказы, мемуары, восноминанія, путешествія, біографіи замъчательныхъ дъятелей на всъхъ поприщахъ, описанія нравовъ, обычаевъ и т. п., библіографія про-изведеній русской и иностранной исторической литературы, некрологи, характеристики, анекдоты, новости, историческіе матеріалы и документы, имъющіе общій интересъ.

Къ "Историческому Въстнику" прилагаются портреты и рисунки, необходимые для поясненія текста.

Статьи для пом'вщенія въ журнал'в должны присылаться по адресу главной конторы, на имя редактора Сергін Николаевича Шубинскаго.

Редакція отв'єчаеть за точную и своевременную высылку журнала только т'ємъ изъ подписчиковъ, которые доставили подписную сумму непосредственно въ главную контору или ея московское отд'єленіе съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и у'єздъ, почтовое учрежденіе, гд'є допущена выдача журналовъ.



Издатель А. С. Суворинъ.

Редакторъ С. Н. Шубинскій.







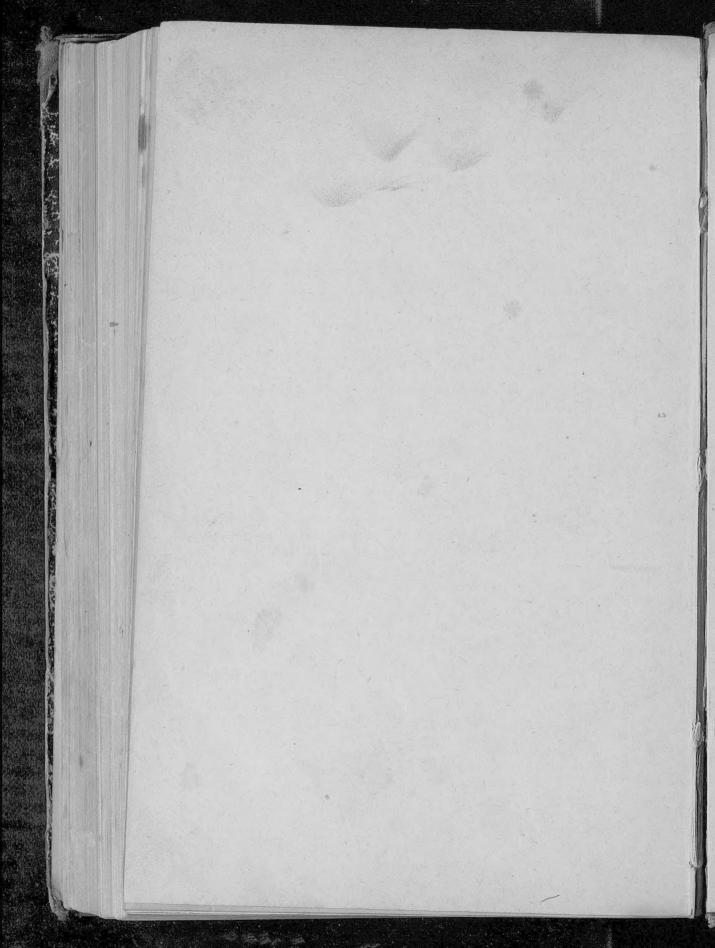



